

K2725

# **РАЗЫСКАНІЯ**

0

## HATAIT PYCIA

витсто введенія

ВЪ РУССКУЮ ИСТОРІЮ.

Соч. Д. Иловайскаго.

издание второе, исправленное и дополненное.

Съ присоединениемъ вопроса о Гуннахъ.

МОСКВА.

1882.



K27-

## **РАЗЫСКАНІЯ**

0

## HATAIT PYCH

вмъсто введенія

#### ВЪ РУССКУЮ ИСТОРІЮ.

Соч. Д. Иловайскаго.

издание второе, исправленное и дополненное. Съ присоединениемъ вопроса о Гуннахъ.

М О С К В А. Типографія бывш. Миллера, Покровка, Машковъ пер., д. № 12 1882.

# RIHANOIdEA9



стоящей наига собранилым вмастъ, итекстви донолненными и приведениями во взаимное соотвитение. Эти

опомоска вы тименти сомня ставляют изменти за петосного

### предисловіе къ первому изданно.

чала до нашето времени. Въ настоящую минуту, благо-

Bory, a mory apenciasant astembilio apoceniuca Происхождение настоящаго труда следующее. Когда я задумаль приступить къ изложенію Русской исторіи въ довольно значительныхъ размърахъ и въ обработкъ, по возможности соотвътствующей научнымъ требованіямъ настоящаго времени, я принужденъ былъ остановиться надъ самымъ ея началомъ. Отъ писателя, предпринимающаго обозрвніе цвлой исторіи какого либо народа, несправедливо было бы требовать точныхъ самостоятельныхъ изследованій по всёмъ вопросамъ второстепенной или третьестепенной важности, которые онъ встрвчаетъ при последовательномъ движении своего труда. Но онъ не въ правъ уклониться отъ посильнаго ръшенія вопросовъ первостепенной важности, а тъмъ болъе обойти такой существенный предметь, какъ происхождение государственнаго быта, и ограничиться изложениемъ какой либо теоріи, хотя бы досель и господствовавшей, не подвергнувъ ея тщательному пересмотру и не попытавшись придти къ какому либо положительному убъжденію. Сообразно съ тъмъ я и поступилъ въ своихъ приготовительныхъ работахъ. Пересмотръ вопроса о происхождении Русской національности и русской государственности повель меня далеко въ глубь прошедшихъ въковъ; привелъ въ скиоскія и сарматскія дебри; заставиль пересмотръть и теоріи о другихъ народностяхъ, имъвшихъ когда то близкія отношенія къ Руси, въ особенности о Болгарахъ.

Результаты своихъ розысковъ, постепенно обнародованные въ разныхъ изданіяхъ и во многомъ несогласные съ существовавшими досель теоріями, я предлагаю въ настоящей книгъ собранными вмъстъ, нъсколько дополненными и приведенными во взаимное соотвътствіе. Эти работы отчасти облечены были въ полемическую форму. которая въ данномъ случав оказалась наиболве удобною для выясненія исторической истины. Онъ отвлекли меня на значительное количество времени отъ задуманнаго труда, т. е. обозрвнія Русской исторіи съ самаго ея начала до нашего времени. Въ настоящую минуту, благодареніе Богу, я могу представить вниманію просвъщеннаго Русскаго общества вивств съ результатами своихъ розысканій о началь Руси и первую часть самого Обозрвнія. Въ этой первой части я открываю изложеніе Русской исторіи дъйствительнымъ историческимъ событіемъ, т. е. осадою Царьграда; а лътописныя басни о Варягахъ переношу на ихъ настоящее мъсто, т. е. въ замъчанія о нашей книжной словесности \*). спранедляю было би требовать точных само

#### одной вінешад о ко второму издащю, окау аныци ал эн

Главная перемъна, произведенная при второмъ изданіи, заключается въ измъненіи порядка статей. Теперь принять порядокъ хронологическій. Такимъ образомъ читатель можетъ прослъдить, какъ при помощи новыхъ изслъдованій и полемическихъ разсужденій, постепенно развивались вновь поднятые мною вопросы и какъ они болье и болье разъяснялись для меня самого. Съ этою цълью я ограничился только необходимыми исправленіями въ первыхъ своихъ статьяхъ, большею частію оставляя

<sup>\*)</sup> Послъ того въ 1880 году вышла вторая часть Исторія Россіи, или Владимірскій періодъ.

ихъ въ первоначальномъ видъ. Неотразимая историческая догика отъ вопроса о Варягахъ-Руси привела меня, между прочимъ, къ пересмотру туранской теоріи о происхожденіи Болгаръ, а сія последняя къ Гуннскому вопросу. Въ первыхъ своихъ статьяхъ я только предполагалъ какое-то позднъйшее искажение начального текста легенды о призваніи варяжскихъ князей, искаженіе и путаницу, повлекшія за собою смішеніе Варяговь съ Русью; а въ последнихъ статьяхъ по этому предмету я предлагаю уже объяснение самаго происхождения и распространения этой путаницы. Находившійся въ первомъ изданіи очеркъ Скиоовъ я исключиль на сей разъ, какъ не имъющій тъснаго, непосредственнаго отношенія къ настоящей книгъ, предполагая включить его въ другое мое изданіе, болъе для него подходящее. Но за то я дополнилъ настоящую книгу всёмъ тёмъ, что было напечатано мною по вопросамъ о народности Руси, Болгаръ и Гунновъ послъ 1876 года, т. е. послъ перваго ел изданія. Я долженъ признаться, что къ постепенному развитію и разъясненію поднятыхъ вопросовъ въ значительной степени побуждала меня та научная полемика, которую я вель въ теченіе цілыхъ десяти літь и которая почти вполнъ вошла въ настоящее издание \*).

<sup>\*)</sup> Чтобы читатель могъ наглядно судить о количествъ и качествъ ученыхъ и писателей, съ которыми спеціально или отчасти мнъ привелось полемизовать, до двадцати именъ указано въ самомъ оглавленіи книги. Нъкоторымъ изъ нихъ приходилось отвъчать по нъскольку разъ.

ПОПРАВКА: На страницѣ 396, на 6-й строкѣ снизу, по недосмотру, напечатано: "Прокопія" вм. "Маврикія".

### ОГЛАВЛЕНІЕ.

#### о мнимомъ призвании варяговъ.

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Стр.            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| I.                 | Норманисты и ихъ противники Невъроятность призванія                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2               |
| II.                | Договоры съ Греками.—Извъстія Византійцевь                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6               |
| III.               | Личныя имена.—Извёстія Арабовь                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25              |
| IV.                | Извѣстія занадныя.—Угорская Русь.—Греческій путь                                                                                                                                                                                                                                                                         | 34              |
| V.                 | Новгородскій оттінока легенды о призваніи князей                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44              |
| VI.                | Русь азовско-черноморская.—Параллельныя легенды о призваніи у                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
|                    | другихъ пародовъ ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 54              |
| VII.               | Система осмысленія народныхъ именъ.—Происхожденіе имени Русь.                                                                                                                                                                                                                                                            | 66              |
| VIII.              | Роксалане. — Скиом. — Готы. — Славянская пародность Руси                                                                                                                                                                                                                                                                 | 74              |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
|                    | еще о норманизмъ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|                    | Mai to Roll M. A. R. R. O. M. pt                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
|                    | (въ отвътъ Погодину).                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| I.                 | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| I.                 | (въ отвътъ Погодину).                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 82              |
|                    | (въ отвътъ Погодину).<br>Современное значение норманизма.—Шлёцеръ, Карамзинъ и Пого-                                                                                                                                                                                                                                     | 82<br>86        |
| II.                | (въ отвътъ Погодину).<br>Современное значение норманизма.—Шлёцерь, Карамзинъ и Погодинъ.                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| II.<br>III.        | (въ отвътъ Погодипу).  Современное значене норманизма.—Шлёцеръ, Карамзинъ и Погодинъ                                                                                                                                                                                                                                     | 86              |
| II.<br>III.        | (въ отвътъ Погодипу).  Современное значение норманизма.—Шлёцеръ, Карамзинъ и Погодинъ                                                                                                                                                                                                                                    | 86              |
| II.<br>III.<br>IV. | (въ отвътъ Погодипу).  Современное значене норманизма.—Шлёцеръ, Карамзинъ и Погодинъ.  Возраженія г. Погодина  Умѣренный порманизмъ г. Куника.—Легендарная аналогія.  Мон соображенія о лѣтописномъ сводѣ и сближеніе двухъ Рюри-                                                                                        | 86<br>93        |
| II.<br>III.<br>IV. | (въ отвътъ Погодипу).  Современное значение норманизма.—Шлёцеръ, Карамзинъ и Погодинъ.  Возраженія г. Погодина Умѣренный порманизмъ г. Купика.—Легендарная аналогія.  Мон соображенія о лѣтописномъ сводѣ и сближеніе двухъ Рюриковъ.  Характеръ лѣтописнаго дѣла.—Разногласіе лѣтописцевъ по вопросу о Варягахъ и Руси. | 86<br>93        |
| II.<br>III.<br>IV. | (въ отвътъ Погодину).  Современное значене норманизма.—Шлёцеръ, Карамзинъ и Погодинъ.  Возраженія г. Погодина Умѣренный порманизмъ г. Куника.—Легендарная аналогія.  Мои соображенія о лѣтописномъ сводѣ и сближеніе двухъ Рюриковъ.  Характеръ лѣтописнаго дѣла.—Разногласіе лѣтописцевъ по вопросу                     | 86<br>93<br>100 |
| II. IV. V.         | (въ отвътъ Погодипу).  Современное значение норманизма.—Шлёцеръ, Карамзинъ и Погодинъ.  Возраженія г. Погодина Умѣренный порманизмъ г. Купика.—Легендарная аналогія.  Мон соображенія о лѣтописномъ сводѣ и сближеніе двухъ Рюриковъ.  Характеръ лѣтописнаго дѣла.—Разногласіе лѣтописцевъ по вопросу о Варягахъ и Руси. | 86<br>93<br>100 |

|                                                                                                                                                  | Стр.       |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|
| Къ вопросу о лътописныхъ легендахъ и происхожденіи                                                                                               |            |  |  |
| Русскаго государственнаго быта. (По поводу мнёній                                                                                                |            |  |  |
| Костомарова)                                                                                                                                     | 155        |  |  |
|                                                                                                                                                  |            |  |  |
|                                                                                                                                                  |            |  |  |
| о славянскомъ происхождении дунайскихъ болгарт                                                                                                   | D•         |  |  |
| доказательства историческия.                                                                                                                     |            |  |  |
| <ol> <li>Теорія Энгеля и Тунмана.—Венелинъ и Шафарикъ.—Названіе Гун-<br/>им и Болгаре.—Путаница народныхъ именъ у среднев вковыхъ лв-</li> </ol> |            |  |  |
|                                                                                                                                                  | 167        |  |  |
| тописцевъ                                                                                                                                        | 172        |  |  |
| III. Іорпандъ. — Манасія. — Легенда Өеофана и Никифора о раздёленіи                                                                              |            |  |  |
| Болгаръ и ихъ разселении                                                                                                                         | 180        |  |  |
|                                                                                                                                                  |            |  |  |
| доказательства этнографическія.                                                                                                                  |            |  |  |
| IV. Невърное мивије о характеръ Славянъ и превращени Болгаръ.                                                                                    |            |  |  |
| Сосъдство съ Уграми. — Сила славянскаго движенія                                                                                                 | 187        |  |  |
| V. Черты нравовъ и обычаевъ у Дупайскихъ Болгаръ.—Ихъ одсжда и                                                                                   | 195        |  |  |
| наружность. — Мнимыя связи съ Камскими Болгарами                                                                                                 |            |  |  |
| VI. Торговые договоры.—Начало письменности и христіанства у Болгарт                                                                              | 202        |  |  |
|                                                                                                                                                  |            |  |  |
| доказательства филологическия.                                                                                                                   |            |  |  |
| D. Come William Division                                                                                                                         |            |  |  |
| VII. Филологическіе пріемы турко- и финно-мановъ. Разборъ нѣкоторыхт                                                                             | 208        |  |  |
| личныхъ именъ и отдъльныхъ словъ VIII. Роспись болгарскихъ князей съ загадочными фразами.—Признаки                                               | I          |  |  |
| чистаго славянскаго языка у древнихъ Болгаръ. Заключене                                                                                          | . 219      |  |  |
| moraro chammentaro nomba j apostato                                                                                                              |            |  |  |
|                                                                                                                                                  |            |  |  |
| БОЛГАРЕ И РУСЬ НА АЗОВСКОМЪ НОМОРЬЪ.                                                                                                             |            |  |  |
| <ol> <li>Гунны-Болгаре въ Тавридѣ и на Тамани. —Сосѣдство съ Херсономъ</li> </ol>                                                                | ·,         |  |  |
| Боспоромъ и Готіей.—Первый христіанскій князь у таврических Болгаръ.—Дъйствіе Византійской политики.                                             | ъ<br>. 229 |  |  |
|                                                                                                                                                  |            |  |  |

| •     |                                                                                                                                    | Стр. |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| п.    | Сбивчивыя мижнія о Хазарахъ.—Пришлый турецкій элементь и ту-                                                                       | -    |
|       | земный хазаро-черкесскій. —Двойственный составъ Аварскаго наро-                                                                    |      |
|       | да изъ Гунновъ и Аваръ.—Отпошенія къ Антамъ и Болгарамъ.                                                                           | 237  |
| III.  | Союзь Турко-Византійскій.—Посоль Земархь у Дизавула.—Вален-                                                                        |      |
|       | тинъ и ТурксантъПокореніе азовскихъ Болгаръ и Тавриды                                                                              | 248  |
| IV    | Древняя Волгарія и Турко-Хазарское государство.—Второй христіан-                                                                   |      |
|       | скій князь у Болгаръ.—Корсунцы и Юстиніанъ Ринотметь.—Іудей-                                                                       | 250  |
| ***   | ство въ Хазарін.                                                                                                                   | 258  |
| ٧.    | Хазарскій Саркель, построенный для защиты оть Печенеговь и Ру-                                                                     |      |
|       | си.—Посольство Русскаго кагана въ 839 году.—Рядъ изв'ястій о<br>Роксаланскомъ или Русскомъ народ'я отъ I до IX в'яка включительно. | 268  |
| VI    | Судовой путь изъ Кіева въ Азовское море и связи Дивпровской                                                                        | 200  |
| , , , | Руси съ Боспорскимъ краемъ. — Угличи и Тиверцы суть илемена Бол-                                                                   |      |
|       | гарскія.—Черная Болгарія и ея тожество съ третьею группой Рус-                                                                     |      |
|       | совъ у арабскихъ писателей.                                                                                                        | 281  |
| VII.  | Русская церковь по уставу Льва Философа: —Сказаніе о хазарской                                                                     |      |
|       | миссіи Кирилла и Меоодія и его историческія данныя.—Достов р-                                                                      |      |
|       | пость извъстія о славянских книгахь, найденныхь въ Корсуни.                                                                        | 296  |
| VIII. | Вопросъ объ изобратении славянскихъ инсьменъ. — Недостоварное ска-                                                                 |      |
|       | заніе Храбра.—Одновременное существованіе Кирилицы и Глаголи-                                                                      |      |
|       | цыПринесеніе первой изъ Корсупи Кирилломъ и Менодіемъ                                                                              | - 0  |
|       | Домыслы поздивишихь книжниковъ. Труды ученыхь славистовъ.                                                                          | 307  |
| 1X.   | Выводь о времени русскаго владичества въ Черной Болгаріи.—Из-                                                                      |      |
|       | въстія о Руси въ житіяхъ Св. Георгія и св. Стефана.—Свидѣтель-<br>ство Таврическаго анонима и его предполагаемое отношеніе къ      |      |
|       | Hropo.—Tamatapxa                                                                                                                   | 321  |
| X.    | . Географическія изв'єстія Константина Багрянородиаго о Болгаро-                                                                   |      |
|       | Тмутраканскомъ край. — Девять Хазарскихъ округовъ. Русское Тму-                                                                    |      |
|       | траканское княжество и его судьбы                                                                                                  | 333  |
|       |                                                                                                                                    |      |
|       | ·                                                                                                                                  |      |
|       | отвъты и замътки.                                                                                                                  |      |
| 1     | . Къ вопросу о назвапіяхъ пороговъ и личныхъ именахъ.—Вообще о                                                                     |      |
|       | филологія норманистовъ. (По поводу В. Ө. Миллера)                                                                                  | 346  |
| П     | . Отвёть В. Г. Васильевскому                                                                                                       | 357  |
|       | Отвёть А. А. Куннку                                                                                                                | 369  |
| III   | . Могильныя данныя въ отношеніи къ вопросу о Руси и Болгарахъ.                                                                     |      |
| IV.   | . Тмутраканская Русь г. Ламбина                                                                                                    | 400  |

## дальнъйшая борьба о руси и болгарахъ.

(послѣ 1876 года).

|      |                                                                 | Стр. |
|------|-----------------------------------------------------------------|------|
| 1.   | Славяно-Балтійская теорія (въ отвътъ Гедеопову съ присоединені- |      |
|      | емъ отвёта Костомарову)                                         |      |
|      | Къ вопросу о Болгарахъ. (Отвътъ Макушеву и Кунику)              | 423  |
| III. | О нёкоторых этпографических наблюденіях». (По вопросу о про-    |      |
|      | нсхожденін государственнаго быта)                               | 441  |
| IV.  | Еще о происхождение Руси. (Отвёть Кунику, Соловьеву п           |      |
|      | Томсену)                                                        | 452  |
| V.   | Спеціальные труды по начальной Русской исторіи (Ки. Голи-       |      |
|      | цинъ, Голубинскій, Полевой)                                     | 471  |
| VI.  | Заключительное слово о народности Руссовъ и Болгаръ (К. Н. Бес- |      |
|      | тужевъ-Рюминъ. М. Соколовъ)                                     | 489  |
|      |                                                                 |      |
|      | гунискій вопросъ.                                               |      |
| I.   | Пересмотръ вопроса о Гуннахъ                                    | 507  |
| II.  | Продолжение того же пересмотра                                  | 524  |
| III. | Отчеть о диспуть 30 декабря 1881 года (Поновъ, Миллеръ,         |      |
|      |                                                                 | 537  |
| IV.  | Отношеніе Туранской теоріи къ исторіи Славянства. (К. Гротъ).   | 549  |

## С. ТВОЛКАВВ ИНЧВЕПАП СМОМИНМ О

Вотъ вопросъ, о которомъ такъ много было писано и говорено, что, казалось, онъ вполна псчерпанъ, и трудно сказать еще чтопибудь, чего не было сказано. И ттит не менте этотъ старый вопросъ все-таки остается новымъ. Напрасно Скандинавская школа считаетъ его вполнъ ръшеннымъ. Чтобы помириться съ ея ръшеніемъ, надобно постоянно заглушать въ себъ сомивнія и протнворъчія, возникающія при всякомъ сколько-нибудь випмательномъ отношения къ дълу. Не вдругъ, не подъ вліяніемъ какоголибо увлеченія мы пришли къ отрицанію ел системы. Только уб'ьдившись въ ея полной несостоятельности, рфшаемся предложить нѣкоторые результаты изъ своего знакомства съ литературой этого вопроса, а также изъ собственныхъ наблюденій и размышленій. Выступая противъ Скандинавской школы, какъ господствующей до сихъ поръ въ нашей исторіографіи, мы принуждены иногда прибъгать къ пріемамъ полемическимъ. Но въ настоящемъ отрывкъ ограничиваемся собственно борьбой съ тъмъ или другимъ мивніемъ, а не съ лицами, то-есть не съ тою пли другою книгой. Представители норманской школы оказали столько заслугъ наукъ Русской исторіи, что, и помимо вопроса о призваніи Варяговъ, они сохранять свои права на глубокое уваженіе. Точно такъ же отрицать накоторыя сказанія изъ начальныхъ страницъ русскихъ лътописей еще не значить отрицать значение самихъ лътописей: безъ нихъ что было бы съ нащей псторісй? Въ самомъ данномъ вопрост порманская школа чрезвычайно много способствовала его разъясненю, хотя бы и въ отрицательномъ смыслѣ. Не она придумала сказаніе о призваніп Варяговъ; она взяла его уже готовымъ и употребила всв научныя средства для того, чтобы возвести это сказаніе въ историческій фактъ. Если и носл'є того остаются непримиримыя противоржчія, исходящія отъ фактовъ

<sup>\*)</sup> Русскій В'астинкъ. 1871 г. Ноябрь и Декабрь.

несомнѣнныхъ, стало-быть призваніе Варяговъ никопмъ образомъ не можетъ получить догматическаго характера, и надобно обратиться въ другую сторону, чтобы выяснить начало Русскаго государства и Русской національности.

Ī.

#### Норманисты и ихъ противники. - Невъроятность призванія.

Ирпведемъ столь пзейстныя слова русской начальной літописи нодъ 862 годомъ:

"Рѣша сами въ себѣ: попщемъ собѣ князя пже бы володѣлъ "нами и судилъ по праву". Идоша за море къ Варягамъ къ Руси; сице бо ся зваху тъп Варязи Русь, яко се друзіп зовутся Свое, друзіе же Урмане, Англяне, друзіе Гъте, тако и си. Рѣша Руси Чюдь, Словѣни и Кривичи: "вся земля наша велика и обильна, "а паряда въ ней пѣтъ; да поидѣте княжитъ и володѣти нами". И изъбрашася три братъя съ роды своими, пояща по себѣ всю Русь, и придоша; старѣйшій Рюрикъ сѣдѣ въ Новѣградѣ; а другой Синеусъ на Бѣлѣозерѣ, а третій Изборьстѣ Труворъ. Отъ тѣхъ прозвася Русская земля Новугородци: тън суть людье Ноугородцы отъ рода Варяжска, преже бо бѣша Словѣии".

Въ целой исторической литература наварно ни одной легенда не посчастивниюсь какъ той, которую мы сейчасъ вынисали. Въ теченіе итскольких стольтій ей вфрили и повторили ее на тысячу ладовъ. Цёлый рядъ почтенныхъ тружениковъ науки потратиль много учености и таланту на то, чтобъ объяснить, обставить эту легенду и утвердить ее на историческихъ основаніяхъ; наномнимъ уважаемыя имена Байера, Струбе, Миллера, Тунмана, Стриттера, Шлецера, Лерберга, Круга, Френа, Буткова, Погодина п Кунька. Тщетно являлись имъ нъкоторые противники и съ большимъ или меньшимъ остроуміемъ возражали на ихъ положенія; каковы: Ломоносовъ, Татищевъ, Эверсъ, Нейманъ, Венелинъ, Каченовскій, Морошкинъ, Савельевъ, Надеждинъ, Максимовичъ п др. Въ области русской исторіографіи поле оставалось досель за системой скандинавомановъ; назовемъ труды Карамзина, Полеваго, Устрялова, Германа, Соловьева. Не говоримъ о трудахъ болъс дробныхь, трактующихь о Норманскомъ періодів п о скандинавскомъ вліянін на русскую жизнь. Что касается до западной литературы, тамъ скандинавская система царитъ безъ всякой оннозиціи; такъ что, если рѣчь заходитъ о Русскомъ государствѣ, о началѣ Русской національности, то онѣ непзбѣжно связываются съ призваніемъ Варяговъ.

Уже одно то обстоятельство, что въ нашей среде никогда не прекращались сомнёнія въ истинё скандинавской теоріи и возраженія противъ нел, указываеть на ел недостаточную уб'єдптельность, на присутствіе въ ней натяжекъ и противорфчій, на ея пскусственное построеніе. И дійствительно, чімь тлубже випсаешь въ этотъ вопросъ, тёмь болёе и болёе выступають наружу натяжки и противоръчія норманской системы. Если она удерживала до сихъ поръ господствующее положение, то главнымъ образомъ благодаря своей наружной стройности, своему положительному тону и относительному единству своихъ защитниковъ; между тым какт противники наносили ей удары въ разсышную, поражали некоторыя отдёльныя доказательства; но мало трогали самую существенную ел основу. Этою основой и называю вышеприведенную легенду о призваніп князей. Противники норманистовъ по большей части върили въ призвание или вообще въ пришествіе князей, сводили вопросъ къ тому, откуда пришли этг князья, и по этому новоду строили спстемы еще менње въроятныя чёмъ Сканлинавская.

Въ последніе годы Варяжскій вопрось снова оживился въ нашей литературе, то-есть снова подпялись голоса противь порманистовъ. Наиболе замечательный трудь въ этомъ отношеніи принадлежить Гедеонову: Отрывки изъ изслюдовскій о Варяжскомъ
вопросы. Эти отрывки представляють прекрасный сводь возраженій на доказательства норманистовь, возраженій отчасти уже высказанныхъ прежде, отчасти добытыхъ собственными изысканіями
г. Гедеонова. Изъ этихъ "отрывковь" мы пока не можемъ вполив
судить о его конечныхъ выводахъ. Мы видимъ, что онъ считаетъ
Русь славянскимъ илеменемъ, и пытается, подобно Эверсу, дать
видное место въ нашей исторіи угрохазарскому вліянію. Въ то
же время г. Гедеоновъ примыкаетъ къ темъ ученымъ, которые
указывали на Славяно-Балтійское поморье; следовательно онъ не
отрицаетъ такъ-называемаго призванія или пришествія варяжскихъ
князей \*). Еще несколько прежде Гедеонова выступиль г. Косто-

<sup>\*)</sup> Насколько сильна отрицательная (то-есть антискандинавская) сторона изслъдованій г. Гедеонова, можно заключить изъ того, что главные представители

маровъ съ теоріей о литовскомъ происхожденіи Русп; но его соображенія, исполненныя впрочемъ большаго остроумія, не нашли послідователей. Даліє, многія дільныя возраженія противъ норманистовъ находимъ въ трудахъ, которыя касаются этого вопроса только отчасти, а именно: у Ламанскаго (О Славянахъ въ Испаніи, Азіи и Африкъ), архимандрита Порфирія Успенскаго (Четвире беспды Фотія), Котляревскаго (О погребальныхъ обычаяхъ у Славянъ) и Хвольсона (Извъстія о Хазарахъ, Буртасахъ и пр. Ибнъ-Даста).

Обратимся теперь къ самому вопросу о Варягахъ и Руси. Повторимъ вкратиъ главныя основанія, на которыхъ держалась Скантинавская система.

- 1. Извъстіе русской льтониси (то-есть вышеприведенное мъсто).
- 2. Путь изъ Варягъ въ Греки, описанный въ той же лѣтониси, и связанныя съ нимъ имена Днѣпровскихъ пороговъ, приведенныя Константиномъ Багрянороднымъ.
- 3. Имена князей и дружины, въ особенности по договорамъ Олега и Игоря.
  - 4. Изв'ястія византійскихъ писателей о Варягахъ и Русп.
- 5. Финское названіе Шведовъ Руотсы и названіе шведской Уплантіп Рослагеномъ.
- 6. Извъстіе Бертинскихъ лътописей о трехъ русскихъ послахъ и извъстіе Ліутиранда о Руссахъ-Норманахъ.
  - 7. Извёстія арабскихъ писателей.
  - 8. Скандинавскія сагп.
  - 9. Поздивний связи русских князей съ Скандинавами.

Первымъ п самымъ главнымъ основаниемъ теорип порманистовъ служитъ извъстие русской лътописи о призвании князей изъ-за моря. Мы сказали выше, что противники ихъ почти не трогали этого основания. Большею частью они, точно такъ же какъ и скандинавоманы, принимали призвание или вообще принествие князей за исходный пунктъ Русской истории и расходились только въ ръшении вопроса: откуда они пришли и къ какому народу принадлежали? Такъ, Татищевъ и Болтинъ выводили ихъ изъ Финляндіи, Ломоносовъ—изъ славянской Пруссіи, Эверсь—изъ

Скандинавской школы (гг. Погодина и Куникъ) отдали ему полную справедливость и отступились отъ пѣкоторыхъ своихъ доказательствъ. Но положительная сторона (именю Хазарскій хаганатъ въ Кісвѣ и пришествіе князей съ Балтійскаго поморья) конечно не найдутъ себѣ подтвержденія.

Хазарін, Гольманъ-изъ Фрисландіп, Фатеръ-изъ Черноморслихъ Готовъ. Венелинъ, Морошкинъ, Савельевъ, Максимовичъ (и въ послёднее время Гедеоновъ)-отъ балтійскихъ и полабскихъ Славянъ. Костомаровъ-изъ Литвы. (Есть еще митніе, примыкающее въ Эверсу, о происхожденіи русскихъ князей отъ Угро-Хазаръ; см. Юргевича "О минимыхъ норманскихъ пменахъ въ русской исторін". Зап. Одес. Об. т. VI). Мы не вилимъ, чтобы кто-либо между изследователями, занимавшимися Варяжскимъ вопросомъ, обратиль исключительное винманіе на фактическую достов фриость самаго извъстія о призваніи Варяговъ и вообще объ иноземномъ происхожденіп княжеской династіп. Напротивъ, почти всё наслёпователи идуть отъ упомянутой летописной легенды, и тольке различнымъ образомъ толкують ен тексть; напримъръ: что она разум'ветъ подъ Варягами Русью? На какое море она указываетъ? Въ какомъ смыслѣ понимать слова: "Пояща по себѣ всю Русь" и т. п.? Спорили иногда о правописаніи, о разстановкі знакови въ лътописномъ тексть, чтобы заставить его говорить въ нользу своего мивнія. А между твит весь этотъ текстъ, по пашему крайнему разумёнію, нисколько не въ состоянін выдержать исторической критики, незатемненной предвзятыми пдеями и толкованіями. Чёмъ ближе мы держимся его буквальнаго смысла, темъ божье и божье путаемся въ нескончаемыхъ противоръчіяхъ, когда начинаемъ соноставлять его съ другими несомненно историческими фактами. И наоборотъ: только убъдившись, что мы пийемъ діло съ легендой, а не съ историческимъ фактомъ, получаемъ возможность стать на болбе прочную основу \*).

Начиемъ съ того: есть ли малъйшая въроятность, чтобы народъ, да и не одинъ народъ, а нъсколько, и даже не одного илемени, сговорились разомъ, и призвали для госнодства надъсобою цълый другой народъ, то-есть добровольно наложили бы на себя чуждое иго? Такихъ примъровъ иътъ въ исторіи, да они и немыслимы. А что въ данномъ случат идетъ ръчь не о килекяхъ только и ихъ дружинъ, но о цъломъ народъ, въ этомъ сдва

<sup>\*)</sup> Только скептическая школа Каченовскаго заподозрила песостоятельность всего этого сказанія, по говорила о томъ мимоходомъ, безъ связи съ другими данными, не развивая инчего до конечныхъ выводовъ и подчасъ просто увлекаясь своими отрицаніями. Тъмъ пе менъе, школа эта далеко не заслуживаетъ того суроваго приговора, который надъ ней произносили. Нібкотория мысли, высвазанныя ею о русской явтописи, нашли себъ оправданіс въ позлибаннях изслъдованіяхъ.

ли можетъ быть какое сомивніе. Сама русская літопись представляеть тому убъдительныя доказательства. По ея словамъ, въ 862 году Рюрикъ съ братьями призванъ въ Новогородскую землю. Въ томъ же году Оскольдъ и Япиъ уходятъ отъ него на югъ и захватываютъ Кіевъ, а черезъ годъ или черезъ два они уже нападають на Константинополь въ количествъ 200 лодокъ, на которых помъщалось приблизительно до 10.000 войска, состоящаго изъ Руси. (Ла и это количество еще слишкомъ незначительно въ сравненіи съ такимъ предпріятіемъ, какъ нападеніе на Константинополь). А между темъ Оскольдъ и Диръ могли отвлечь только часть Руси отъ Рюрика, у котораго оставалась главная ея масса. Напомнимъ, что, судя по лътописи, онъ господствуеть отъ Чудскаго озера и Западной Двины до низовьевъ Оки и занимаеть своими пружинами главные пункты въ этихъ земляхъ (Новгородъ, Бълоозеро, Изборскъ, Ростовъ, Полоцкъ, Муромъ и конечно нъкоторые другіе). Надве, что сказать о неносредственно следующихъ затемъ общирныхъ завоеваніяхъ и походахъ Олега, предпринятыхъ со многими десятками тысячъ? Судя по летониси, онъ совокупиль войска изо всёхъ нодвластныхъ ему народовъ. Но въдь это были народы большею частью только-что покоренные; слёдовательно, чтобы держать ихъ въ покорности и двигать съ собою ихъ вспомогательныя войска, нужна была значительная и однородная масса завоевателей; притомъ, такое движеніе возможно только на сушт, а не на морт. Походъ Олега на Нарыградъ, предпринятый въ столь широкихъ размѣрахъ п исполненный съ такою удачей, если бы былъ достовърень, указываль бы на опытныхъ и безстрашныхъ моряковъ, слѣловательно опять на массу болѣе или менѣе однородную. Едва ян въ этомъ морскомъ ополченіи можно допустить присутствіе приведенныхъ въ лътописи элементовъ, въ родъ Мери, Радимичей и т. п. народовъ, жившихъ внутри Россіи и совсимъ незнакомыхъ съ моремъ. Если даже оставить въ сторонъ походъ Олега, о которомъ Византійцы не упомпнають, то остается еще походъ Игоря: о немъ впзантійскіе историки говорять такъ же положительно, какъ и о нападеніи Оскольда (не называя вирочемъ носледняго по имени). Несмотря на всю краткость и отрывочность византійскихъ изв'ястій о ноход'я Игоря, мы можемъ однако догадываться, что это не быль простой набъть только пзъ-за добычи, какъ обыкновенно у насъ его изображають; нътъ, это была пълая и ловольно продолжительная война. Руссы высадились въ Малой Азіи и восвали тамъ нѣсколько мѣсяцевъ (а въ Малой Азіи были тогда многочисленныя славянскія поселенія, не всегда покорныя Византіи); между тѣмъ флотъ ихъ опустошалъ берега Боспора. Византійская имперія только съ большимъ напряженіемъ своихъ силъ заставила наконецъ Руссовъ удалиться. (Нельзя не отдать нѣкоторой справедливости мнѣнію Венелина, который связываетъ эти предпріятія съ событіями въ Волгаріи и съ отношеніями Волгаріи къ Византіи. Походы Святослава вполнѣ подтверждаютъ это мнѣніе).

А походы Руссовъ на Каспійское море въ 913 п 944 годахъ. упоминаемые Арабами и предпринятые также десятками тысячь вопновъ? Обратите вниманіе на тѣ мѣста договоровъ Олега п Игоря, гдъ говорится о свътлыхъ русскихъ князьяхъ, состоявшихъ подъ рукой Кіевскаго князя; въ договоръ Игоря приводятся и многія пиена этихъ (удільныхъ) князей; каждый паъ нихъ имёлъ, конечно, свою дружину. Обратите внимание также на главныя статьи этихъ договоровъ. Развѣ онѣ не указываютъ на существованіе уже значительныхъ и деятельныхъ торговыхъ сношеній, и не однихъ торговыхъ, но и посольскихъ? Договоры ведутся исключительно отъ имени Руси, какъ народа сильнаго, давно оседлято на своихъ мъстахъ и довольно ясно опредълявшаго свои отношенія въ сосёдяхь. Эта Русь выдёляеть изъ себя значительное количество торговыхъ людей, которые предпринимають далекія плаванія и подолгу проживають въ чужихь странахъ. (О большихъ русскихъ караванахъ, ходившихъ ежегодно въ Черное Море, говоритъ и Константинъ Багрянородный). Этп русскіе купцы-волны, торговавшіе въ Константинополів, были настолько многочисленны, что, въ видахъ безопасности, ставится условіемъ, чтобъ онп не входили въ городъ за разъ болѣе 50 человькъ, и притомъ безъ оружія. Въ тыхь же договорахъ говорится не объ однихъ торговцахъ и послахъ, но упоминаются и Руссы, состоявшіе наемниками въ войскахъ византійскихъ императоровъ (о русскихъ наемныхъ отрядахъ говорятъ и византійскіе историки). Парадлельно съ этими договорами мы можемъ ноставить относящіяся къ той же эпохів арабскія извівстія о русскихъ торговыхъ караванахъ на Волгъ, то-есть въ Хазарін; въ городів Итилів, столиців Хазарской, встрівчаеми півлую колонію русскихъ купцовъ; у Хазарскаго царя также есть наемное войско пзъ Руссовъ.

Все доказываетъ, что Русь, основавшая наше государство, не

быле какою-нибудь отдёльною дружиной или какимъ-то родомъ. который пришель съ своими князьями, призванными въ Новгополскую вемлю для водворенія порядка. Н'ять, это быль ц'ялый сильный пароль, отличавшійся предпріничивымь, суровымь и власто нобивымъ характеромъ. На его свиръность сильно жалуются византійскія извістія. Не однимь сосідямь доставалось отъ этого народа; господство его не было легкимъ и для подчиненныхъ племень: изъ ихъ среды онъ консчио брадъ то огромное количество рабовъ, которыхъ отсыдаль на продажу въ соседнія страны. Ирипоминиъ слова, вложенныя въ уста Святослава, о томъ, что пзъ Руси идутъ въ Грецію шкуры, воскъ, мелъ и челядь. Но извъстіямъ Константина Багрянороднаго и Ибнъ Фадлана, у рус-СКИХЪ БУИЩОВЪ ГЛАВНЫМЪ ТОВАРОМЪ ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕВОЛЬНИКИ и невольницы. Звёрпными шкурами и меломъ платили дань Русп подчиненныя ей племена. Что эти племена чувствовали тяжелую руку господствующаго народа и не были равнодушны къ своему положенію, показываеть смерть Игоря и послідующая затімь истребительная война съ Превлянами. Человъческія жертвы, припосимыя кіевскому Перуну, также не свидітельствують въ пользу тихихъ, кроткихъ нравовъ, которыми нашъ лътописецъ надъвнеть племя Полянь (пначе называвшееся Русью). Но летониси выходить что, какъ съверные Славине добровольно призвали къ себв господъ, такъ и южныя племена большею частію покопплись имъ легко. "Кому дань даете?" спрашиваетъ русскій князь. "Хазарамь!" отвічають Сіверяне или Радимичи. "Не давайте Хазарамь, а мив давайте". И илемена будто бы покорно повиновались.

Нѣкоторые писатели, поддерживающіе скандинавское происхожденіе Руси, не настапвають собственно на добровольномъ призванія, а склоняются къ тому, чтобы предположить завоеваніе или какую другую комбинацію. Но вопросъ все-таки сводится къ тому же выводу. Такъ какъ изъ самой же лѣтониси вытекаетъ, что это былъ сильный пародъ, въ короткое время посоривній столько илеменъ и основавшій огромное государство; слѣдовательно онъ долженъ былъ совершить свое движеніе изъ Скандинавіи въ значительныхъ массахъ и произвести нашествіе въ родѣ, напримѣръ, Остготовъ или Лангобардовъ, покорившихъ Италію. Но могло ли подобное движеніе остаться незамѣченнымъ современниками и не найти пикакого отголоска ни въ скандинавскихъ, ни въ византійскихъ источникахъ?

Ствиовательно, такого явиженія не было. Да оно и не могло быть въ подобныхъ размерахъ. Влижайшая къ Россіи скантинавская страна. Швеція, была въ тѣ времена сама еще очень бълно населена; германскій элементь ея быль еще очень малолюдень. Наиболье сильный норманскій народь, Датчане, около того времени только-что заявили себя морскими набътами; но ихъ стремленіе было обращено на берега Запатной Европы: главных усилія ихъ, какъ извъстно, обратились на Англію. О Норвежцаху можно сказать то же что о Шведахъ п Датчанахъ вмёсть, тоесть они были такъ же малочисленны какъ Шведы и такъ же стремились на западъ какъ Датчане. Мы видимъ, какъ создалось Нормандское герцогство, подготовленное предыдущими нападеніями Норманнова, какъ постепенно полготовилось окончательное завоеваніе Англіп, и при какихъ обстоятельствахъ положено начало Неаполитанскому королевству. Можно ли отсюда заключить о томъ, что всёмъ тремъ уномянутымъ событіямъ уже предшествовало быстрое завоеваніе тіми же народами всего пространства отъ Финскаго залива до Чернаго Моря, пространства, населеннаго отпюдь не робкими, безсильными или малочисленными племенами. Надо оставить мийніе, пущенное въ ходъ хотя и знаменитымъ писателемъ (Шафарикомъ), но тъмъ не менъе опибочное, мивніе о какой-то миролюбивой, нассивной натур'я Слявянь, одаренной разпыми благими качествами, за исключением. главныхъ, каковы любовь къ независимости и способность организаціп.

Скандинавскимъ народамъ было не подъ силу въ IX въкъ основание такого огромнаго государства, каково Русское. На востоиъ имъ было достаточно дъла и съ Балтійскими Славянами.

#### II.

### Договоры съ Грекани-Изв'астіл Византійцевъ.

Норманисти много опправнсь на договоры Олега и Игоря для подтвержденія своей системы, и и вкоторые изъ пихъ горячо отстанвали подлинность договоровъ. "Увйствительно, ивтъ некакихъ серіозныхъ поводовъ сомивваться въ ихъ подлинности; это почти сдинственные документальные источиней, запесенные на первыя страницы нашей лѣтоньси. Потому-то ихъ содержаніе во многомъ и противорѣчитъ тѣмъ легендарнымъ расказамъ, которыми опи

обставлены. При внимательномъ разсмотраніи, они могуть служить однимь изъ важивишихъ доказательствъ не истинности, а напротивъ дожности скандинавизма. Если Олегъ былъ Норманнъ, пришетній въ Россію съ Рюрикомъ, и дружина его состояла изъ Норманновъ, то какъ же, по свидетельству договора, они клянутся славянскими божествами Перуномъ и Волосомъ, а не скандинавскими Одиномъ и Торомъ? Та же клятва повторяется въ поговорахъ Игоря и Святослава. Мы видёли, что Русь по всёмъ несомнъпнымъ признакамъ была сильный многочисленный народъ и народъ господствующій. Если-бы это быль народъ пришелшій изъ Скандинавіи, то какъ могь онъ такъ быстро измѣнить своей религін и кто его могъ къ тому принудить? Даже, если принять ноложение, что это быль не народь (что совершенно невфролтно), а скиндинавская династія съ своею дружиной, которая составила только высшее сословіе, такъ-называемую аристократію въ страні Славинъ, и тогда итъ никакой въроятности, чтобы господствуюній классь такь скоро отказался оть своей религін въ пользу религін полчиненныхъ. Удивительно, какъ эта несообразность не бросплась въ глаза норманистамъ. Впрочемъ и ихъ противники слишкомъ мало обратили вниманія на это обстоятельство.

Договоры Олега и Игори убъждають нась въ томъ, что Русь существовала на Ливпрв и на Черномъ морв задолго до второй половины IX въка, то-есть до эпохи такъ-называемаго призванія князей. Мы уже говорили, что эти договоры указывають на довольно развитыя и следовательно давнія торговыя сношенія. Подобныя спошенія, и притомъ сопровождаемыя формальными договорами, не могли завязаться вдругь, безъ целаго ряда соответствующих обстоятельствъ. И дъйствительно, тъ же договоры заключають въ себф примые намеки на то, что они были повторенісмъ прежнихъ, такихъ же мирныхъ трактатовъ. Напримфръ, выраженія: "на удержаніе и на извіщеніе отъ многихъ літь межю Христіяны и Русью бывшюю любовь"; пли: "любовь бывшюю межю Христіяны и Русью", и т. п. (см. договоръ Олеговъ). Въ этомъ отношенін онп им'єють непосредственную внутреннюю связь съ извъстными двумя ръчами византійскаго митрополита Фотія, произнесенными по поводу пападенія Руси на Константинополь, въ 865 г. Вотъ что говорится во второй бесёдё: "Эти варвары справедливо разсвирвивли за умерщвление ихъ соплеменниковъ и благословно требовали и ожидали кары, равной злоденню". И ниже: "Ихъ приведъ къ намъ гнъвъ ихъ; но, какъ мы видъли, Божія

мплость отвратила ихъ набъгъ". (См. Четыре беспол Фотія архим. Порфир. Успенскаго). Отсюда ясно, что первое нашествіе Руссовъ на Константинополь также не было простымъ разбойничыны набъгомъ: по всей въронтности ему предшествовало убіеніе русских торговневъ въ Греніп и отказъ Грековъ въ уловлетворенів. Произошло событіє полобное тому, которое мы встрічаемъ гораздо позднее, при Ярославе I, когда за убійство русскихъ купновъ въ Византін онъ посылаль флоть съ сыномъ свонив Владиміромъ. Арабскій писатель Хордадбегь говорить, что Византійскій императоръ и нарь Хазарін взимали десятину съ русскихъ купцовъ. Это свилътельство полтверждаетъ существованіе давнихъ торговыхъ сношеній Руси съ при-Понтійскими и при-Каспійскими странами; такъ какъ Хордадбегъ писалъ въ эпоху Рюрика и Осколька. А по Сканчинавской систем В Русь въ это время только появляется въ Россіп: когла же она успъла организовать свои торговыя спошенія съ Греками и Хазарами, неужели еще въ то время, когда жила въ Скандинавіи?

Уномянутыя двъ бестиы Фотія, современныя такъ называемому призванію въ намъ Варяговъ, представляють и еще кое-какія черты для уясненія вопроса о Руссахъ. Хотя опъ туть пногда виадаетъ въ нёкоторыя противорёчія съ самимъ собою, но эти противоръчія дегко объясняются реторическими оборотами и не мешають понимать ихъ настоящій смысль. То онъ выражается о Руссахъ высокопарно, иногда словами Вибліи. Напримъръ: "Народъ сей двинулся съ съвера съ тъмъ, чтобы дойти до втораго Іерусалима, и людъ сей устремился съ конца земли, неся съ собой стрълы и конья. Онъ грозенъ и не милуетъ. Голосъ его какъ шумъ моря", и т. д. или: "Я вижу народъ жестокій и борзый, сміло окружающій нашь городь и расхищающій предмістья его". То онъ отзывается о нихъ съ презрѣніемъ и старается умалить ихъ значеніе: "О градъ, царь едва не всей вселенной! Какое воинство ругается надъ тобою, какъ надъ рабою!-необученное и набранное изъ рабовъ! Что за народъ вздумалъ взять тебя въ добычу?... Слабый и ничтожный непріятель смотрить на тебя сурово, нытаеть на тебъ кръпость руки своей и хочеть нажить себъ славное имя". И въ другомъ мъстъ: "Тъ, которыхъ усмиряла самая молва о Ромеяхъ, тв нодняли оружіе противъ державы ихъ". И далве: "Народъ, ничвиъ не ваявивний себя, народъ непочетный, считаемый наравнь съ рабами, пеименитый, но пріобратшій славу со времени похода къ намъ, незначительный,

по получивний значеніс, смиренный и бъдный, но достигній высоты блистательной и наживній богатство несмътное, пародь гдьто далево отъ насъ живущій, варварскій, кочевой, гордый оружіемъ, не имъющій стражи, безъ военнаго искусства, такъ грозно, такъ мгновенно, какъ морская волна, нахлыцуль на предълы наши" и пр. Нодобный реторическій черты находились въ связи съ различными оборотами ръчи. Когда ораторъ рисуетъ вообще пркую картину нашествія "тучи варваровъ", то изображаетъ ихъ грозными и неодолимыми; когда же онъ мечетъ громы противъ гръховъ, въ которыхъ погрязло столичное населеніе, то для большаго оттънка изображаетъ инчтожество непріятелей, которые посланы какъ кара небесная на изнъженныхъ и праздимхъ жителей. "Чътъ неименитъе и незначительнъе народъ, который до нападенія на насъ ничъмъ не далъ себя знать, тъмъ большій стыдъ намъ принисывается", поясняеть самъ фотій.

Истина конечно заключается въ срединъ. Нахлынувшіе варвары не были врагами неодолимыми; но въ то же время они были настолько сильны, что отважились напасть на такой огромный и хорошо защищенный городъ, какимъ былъ Константинополь. "Ноходъ этихъ варваровъ схитренъ быль такъ, что и молва не усивла оповъстить насъ, и мы услышали о нихъ уже тогда, когда увитъли ихъ, хотя и раздъляли насъ столькія страны и народоначельства, судоходныя рёки и пристанищныя моря". Замёчательно при этомъ то обстоятельство, что нападение столь быстро и ловко сдъланное произошло именно въ то время, когда императоръ Миханлъ III находился съ главными сплами въ походъ противъ Сарацинъ-обстоятельство, въроятно, не безызвъстное Руссамъ. Выстрота похода доказываетъ только, что Черное море и его берега быле имъ хорошо знакомы. Следовательно выраженія: "народъ кочевой", "безъ военнаго искусства", "войско пабранное изъ рабовъ" и т. д., это отчасти реторика, а отчасти и греческая точка эрвнія на подвижныхъ, предерінмчивыхъ Руссовъ, на ихъ пзобиліе рабали (челядью) и ихъ ополченіе, не похожее на стройные (сравнительно) греческіе легіоны. Эти бесёды Фотія ровно ничего не дають въ нользу порманской теорін, и однако порманисты находять возможнымь на нихъ ссылаться. Напримёръ, будто вышеприведенныя фразы объ отдаленности Руси, о странахъ и моряхъ, отделяющих ее отъ Византін и т. л.-будто это намекаетъ на Спанцинавію. Но, вопервыхъ, не забудемъ реторическій характеръ бескув; а, вовторыхъ, для обитателя Константинополя въ тъ врсмена, не только Кіевъ (не говорю о Новгородѣ), но и съверныя прибрежья Чернаго моря должны были представляться мъстами лежащими гдѣ-то далеко на съверѣ, чуть не на краю свѣта. Вспомнимъ, какое продолжительное и трудное илаваніе совершали русскія суда, направлявшіяся въ Константипополь; опи огибали вдоль береговъ съ ихъ заливами, устьями рѣкъ, мысами, и т. д.: слѣдовательно они дъйствительно должны были касаться различныхъ странъ и разныхъ народовъ, находившихся между Диѣпромъ и Константинополемъ. Что Византійцы называли пногда гиперборейскими, то-есть сѣвериыми, народы обитавшіе въ южной Россіи, тому можно найти и другіе примѣры. (Такъ пазваны у Льва Діакона Хазары).

Бесбин Фотія пають понять, что Русь не была иля Грековь вакимъ-то неизвёстнымъ дотолё народомъ, что столкновенія съ нею были и прежде. Но въ то же время изъ нихъ ясно вытекаетъ, что это было первое грозное нашествіе Руси, нападеніе на самый Константинополь-нападеніе, заставившее Грековъ обратить па Русь болбе внеманія чёмь прежде. Фотій уясняеть намь, почему съ этого событія начинаются болье прямыя навъстія у вивантійскихъ историковъ о Руси подъ ел собственнымъ именемъ. а не подъ пменемъ Скиновъ, Сарматовъ и т. и. Отсюда мы выводимъ непосредственное отношение въ нашей лътописи. Руковолствуясь своими образнами, то-есть византійскими хронографами, она начинаетъ исторію Руси тімъ же самымъ событіємъ, то-есть первымъ нашествіемъ пхъ на Константинополь. Но такъ какь это событе висколько не объясияеть начала Русскаго государства, то ему и предпосылается дегенда о призваніп князей. Фотій, современника этого минмаго призванія, не ділаета о нема ни мальйшаго намека; а между тымь, характеризуя непріятельскій народъ, по всей в'роятности онъ упомянуль бы и о его предводителяхъ. Но извъстіе о призваніи является въ русской лътописи такою же легендою, какъ и расказъ о погружении ризы отъ иконы Влахернской Богородицы и возставшей послу того бури, которая разметала суда Руссовъ. Этотъ расказъ является у ніжоторых позднійших Византійцевь и оть нихь буквально перешелъ въ нашу лѣтопись. Бесъды Фотія возстановляють для насъ событіе въ настоящемъ видь; причемъ буря дъйствительно шграеть роль, но только наобороть, въ началъ событія, а не въ конца. Онъ говорить, что варвары приблизились въ бурную, мрачную ночь, но что море потомъ утихло, и они сиокойно обступили городъ; а удалились они въ то время, когда риза Богородицы торжественно носилась вокругъ стънъ (въроятно заслышавъ о приближении императорскаго флота и войска).

Патріархъ Фотій кромъ своихъ бесьдъ оставиль намъ и еще свитьтельство о Руссахъ, именио въ своемъ обружномъ посланіи 866 года, гдв онъ говорить объ обращении въ христіанство Болгаръ и Руссовъ. Здёсь иёсколько менёе реторики, чёмъ въ бесътахъ, и болъе прямыхъ, ясныхъ указаній. Приведемъ его слова: "Не только оный народъ (Болгаре) перемѣнилъ древнее нечестіе на въру во Христа, но и народъ часто многими упоминаемый и прославляемый, превосходящій всѣ другіе пароды своею жестокостію и кровожалностію. — я говорю о Руссахъ, —которые, покоривъ окрестные народы, возгордились и, возымивъ о себи высокое мнвніе, подняли оружіе на Римскую державу. Теперь они сами перем'внили нечестивое языческое суевфріе на чистую и непорочную христіанскую віру, и ведуть себя (въ отпошеніи насъ) почтительно и пружески, тогда какъ незадолго предъ темъ безпокоили насъ своими разбоями и учинили великое злодение". Изъ приведенныхъ словъ вытекаетъ, что Фотій достаточно вналъ Руссовъ, что въ то время они уже господствовали надъ соседними народами, и сочли себя настолько сильными, чтобы напасть на самый Константинополь, чёмь заставили много говорить о себё. Я ни слова объ ихъ князьяхъ пришедшихъ изъ Скандинавін! Все это, разумбется, инсколько не согласуется съ нашими летописными Оскольдомъ и Диромъ; тамъ это странствующіе рыцари. которые только-что завладели Кіевомъ и немедленно бросились на Константинополь. Когда же Оскольдова Русь (то-есть пришдая дружина въ несколько сотъ человекъ) уснела покорить сосъдніе народы между прибытіемъ въ Кіевъ и походомъ на Византію? (Принявъ хронологію норманистовъ, это выходить приблизительно въ годъ). И если они уже покорили сосъдніе народы, то что же осталось бы на долю Олега? Всё эти несообразности замътилъ Шлёцеръ и выпутался изъ нихъ очень просте: Руссы пападавніе на Константинополь, по его мивнію, не настолиціе Руссы, а какой-то непзв'ястный варварскій народъ, н Византійцы тутъ явно напутали. Но другіе норманисты не різшплись отвергать современное свидътельство Фотія. Мало того, слова Фотія являются у нихъ подкрыпленіемъ ихъ же системы. Въ беселахъ онъ выражается, что варвары пришли съ далекаго ствера: ясно что это Скандинавія, что же можеть быть стверите Скандинавіи? Въ посланіи онъ говорить, что Руссы поработили *окрестили окрестили* народы, онять ясно, что туть дёло идеть о Норманнахъ; изв'єстно, что они въ ті времена если еще не покоряли, то уже нападали на Германію, Англію, Францію, Испанію и т. д. (это все окрестные народы!)

Отъ патріарха Фотія, современника мнимому прибытію Руси изъ Скандинавін, перейдемъ къ Константину Багрянородному, современнику Игоря \*). Онъ быль свидътелемъ Игорева нападенія на Впзантію, заключаль съ нимъ договоръ, принималь у себя его супругу Ольгу, довольно подробно описываеть этотъ пріемъ (въ сочиненій О обрядах византійскаго двога) и не пользуется случаемъ сказать что-ипбудь о варяжскихъ князьяхъ, основателяхъ Русскаго государства. Рюрпкъ, по нашей лътописи, приходился свекоръ Ольгѣ, и если не она, то кто-либо изъ ем свиты могъ сообщить любознательному императору подробности о Рюрика и Олегъ. Да и безъ нихъ Константинъ всегда имълъ возможность нолучить подобныя свёдёнія отъ русскихь пословь и кунновь въ Константинополь. Если принять за истину то, что льтопись расказываетъ (а норманисты подтверждаютъ) о походахъ Олега. тогдашній мірь должень быль наполниться его славой, и тімь не менте Константинъ сохраняетъ о немъ упорное молчаніс. Въ другомъ своемъ сочиненін (Обг управленін имперіей) онъ сообщаетъ многія свідінія о сосіднихъ и даже отдаленныхъ народахъ (Ломбардахъ, Арабахъ, Неченътахъ, Сербахъ, Хазарахъ, Уграхъ п пр.). Тутъ между прочимъ опъ говоритъ о Руссахъ; уже одно столь извъстное описаніе ихъ илаванія по Дитировскимъ порогамъ показываетъ, что онъ интересовался ими и зналъ ихъ довольно хорошо, и оиять никакого намека на переселеніе Руссовъ въ Россію или на завоеваніе ся какими-либо иноземными князьями. Константинъ, напримъръ, расказываетъ о началъ династін Арпада у Венгровъ и объ ихъ отношенін въ Хазарамъ; а между тъмъ Арпадъ приходится повидимому современникомъ Рюрика. Въ третьемъ своемъ сочинении, "Жизнеописании" своего дъда Василія Македонянина, Константинь говорить о первомъ крещеніп Русп и опять не делаеть ни малейшаго намека на ся нор-

<sup>\*)</sup> Крома фотія имаємь и другое современное свидательство о нервомь появленіи Руси подъ Царьградомь. Никита Пафлагонянниь въ своемь жизнеописаніи натріарха Игнатія упоминаєть о свиранства скиноскаго народа Рось въ окрестностяхь Царьграда, также безъ всякаго намека на скандинавское происхожденіе.

манство, Изъ всёхъ извёстій Константина ясно вытекаетъ, что онъ считаетъ Русь народомъ туземнымъ, а не пришлымъ; притомъ онъ весьма просто и естественно передаетъ намъ данническія отношенія разныхъ славянскихъ илеменъ къ господствующему народу Русь. Слёдовательно, еслибы на Руси около той эпохи случились такіе перевороты, о которыхъ расказываютъ легенды, занесенныя въ нашу начальную лётопись, то есть ли какая вёроятность, чтобы любознательный и словоохотливый Константинъ Багрянородный ничего о нихъ не зналъ, а зная—умолчалъ?

Известія о Руссахъ у Фотія, Никиты и Константина Багрянороднаго находятся въ полномъ согласіи между собою и ни въ чемъ
другь другу не противорьчать. То же самое можно сказать объ
одномъ изъ ближайшихъ посль Константина историковъ, о Львъ
Діаконь: описывая войну Святослава съ Греками и сообщая миогія подробности о Руссахъ, онъ не дъластъ никакого намека на
то, что считаетъ Русь пришлымъ народомъ въ Россіи. Святославъ былъ внукомъ Рюрика, и память о пришествіи Руссовъ изъ
Скандинавіи или изъ другой какой страны могла еще живо сохраняться; самъ Святославъ, по мифнію норманистовъ, былъ типъ
Норманна, а дружина его состояла преимущественно изъ Норманновъ. Между тъмъ Левъ Діаконъ пріурочиваетъ Тавроскивовъ
(Руссовъ) преимущественно къ берегамъ Чернаго и Азовскаго
морей.

Если мы обратимся вообще къ византійскимъ изв'ястіямъ о Варягахъ и Руссахъ, то разсмотръніе и сличеніе ихъ между собою приводить насъ къ следующимъ положеніямъ. Вопервыхъ, византійскіе источники не смішивають Русь съ Варягами, а говорять о нихъ отдъльно. Вовторыхъ, о Руси они упоминаютъ гораздо прежде, нежели о Варягахъ. Втретьихъ, что касается до наемныхъ пноземцевъ на византійской службъ, то Варяги составляли отряды сухонутные, а Руссы преимущественно служили во флотв. Норманисты нашли, что названіе Варяговъ (Варанги) слишкомъ запаздываеть въ византійскихъ источникахъ: такъ какъ прямо и ноложительно подъ этимъ именемъ последніе выступаютъ только въ XI въвъ. А такъ какъ въ X въвъ (у Константина Багряпороднаго) встръчаются Фарганы, то Норманисты отождествили ихъ съ Варягами; но после доказательствъ г. Гедеонова отступились отъ Фаргановъ. Съ-другой стороны у одного византійскаго писателя (Өеофана) подъ 774 годомъ говорится, что императоръ Константинъ Копронимъ "отправлянсь противъ русыхъ судовъ, двинулся въ рѣку Дуна" (ἀπελθύν αὐτὸς εἰς τά ρούσια χελάνδια ἀπεκίνησε πρὸς τὸ εἰσελθείν εἰς τὸν Δανούβιον ποταμόν). Норманисты въ этомъ случаѣ переводятъ: "вступивъ въ красныя хеландін". Антинорманисты (между прочимъ Эверсъ) настапвали на русскихъ хеландіяхъ. (Но послѣ убѣдительныхъ доказательствъ г. Куника мы оставляемъ въ сторонѣ эти спорныя хеландін).

Норманисты много п убъдительно доказывали, что Варанги впзантійскіе были Норманны и означали то же, что у насъ Варяги. Съ чёмъ мы совершение согласны; только и въ этомъ случай скандинавоманы слишкомъ упирають на Скандинавію. Относительно отечества Варанговъ, византійскія извъстія указывають иногда на Германію, пногда на дальній островъ, находящійся на океант. который они называють Туле, или причисляють ихъ къ Англичанамъ. Подъ островомъ Туле у Византійцевъ разумфется вообще крайній съверный островь, такъ что смотря по обстоятельствамъ подъ нимъ можно разумъть острова Британскіе, Исландію, острова и полуострова Скандинавскіе. Но что же изъ этого? Мы все-таки не видимъ главнаго: тождества Варанговъ съ Русью, и не только нётъ никакого тождества, напротивъ, Византійцы ясно различають Русь и Варяговъ. Русь для нихъ народъ съверный или даже надсъверный (гиперборейскій); но нигдъ они не выводять его съ крайняго острова, лежащаго на Океанъ, какъ выражаются пногда о Варангахъ. Правда, Византійцы не сміншваютъ Русь съ Варангами; но какъ-то у нихъ мимоходомъ замъчено, что "Русь, такъ-называемые Дромиты (обптатели Яромоса). отъ рода Франковъ". (Продолжатели Өеофана и Амартола). Этого весьма неопредёленнаго выраженія достаточно било норманистамь. чтобы подкрёнить свое мнёніе о родствё Русп и Варанговъ, или собственно объ ихъ общемъ германскомъ происхождении. Но здёсь слово Франки должно быть понимаемо въ весьма обширномъ смыслѣ, въ смыслѣ народовъ сѣверно и западно-европейскихъ: примъры тому не ръдки у византійскихъ писателей (какъ справедливо показаль еще Эверсъ), отъ которыхъ странно было бы и требовать точныхъ этпографическихъ терминовъ. Притомъ самихъ Варанговъ они нигдъ не называютъ Франками. Обыкновенно Византійцы причисляють Русь къ "скинскимъ" народамъ; но п этимъ названіемъ не выражается какой-либо опреділенный этнографическій типъ. Для насъ, повторяю, важно то обстоятельство, что Византійцы, близко, во очію видівшіе предъ собою въ одно

п то же время п Варанговъ, и Русь, нигдѣ ихъ не смѣшиваютъ и нигдѣ не говорятъ о ихъ племенномъ родствѣ. Норманскую школу не смущаетъ подобное обстоятельство. Для нея довольно и того, что ихъ смѣшиваетъ наша басня о призваніи Варяговъ-Руси. А между тѣмъ въ этомъ-то весь корень вопроса. Мало ли что можетъ смѣшиваться въ темномъ народномъ преданіи, въ сказыѣ, въ иѣснѣ, въ собственномъ домыслѣ книгописца и т. п.? Но можетъ ли наука опираться на подобныя основанія? Варяги-Норманны несомнѣнно были въ Россіи; но они были здѣсь почти тѣмъ же, чѣмъ и въ Византіи, то-есть наемною дружиной. Я говорю почти, потому что у насъ размѣры нѣсколько другіе: у насъ они были въ началѣ и многочисленнѣе чѣмъ тамъ, и принимали большее участіе въ нашихъ событіяхъ.

Извъстно, какъ спльно норманисты уппраютъ на Дивировскіе пороги у Константина Багрянороднаго, который приводить ихъ названія въ двухъ видахъ: въ русскомъ и славянскомъ. Вотъ они. Русскія: Ульворси, Геландри, Айфарь, Варуфорось, Леанти ц Струвунь; славянскія: Островунипраць, Неясыть, Вулнипраць, Веруци, Напрези. Кромъ того одинъ порогъ имълъ общее названіе, по русски и по славянски Есупи. Не мало эрудиціп было потрачено скандинавскою школой, чтобы русскія (то есть предполагаемыя скандинавскія) названія объяснить при помощи почти всёхъ сёверо-германскихъ нарёчій. Досталось вирочемъ и не однимъ германскимъ нарвчіямъ; тутъ пошли въ дело и кельтскія, п финскія (Струбе, Тунманъ, Лербергъ); не обращались развѣ только къ нарвчіямъ славянскимъ. Для образца этихъ объясненій, приведемъ толкованія перваго русскаго названія, то есть Ульворси или Ульборси (Ойх βооот). Вопервыхъ, говорятъ норманисты, его надобно читать не Ульворси, а Ульмворси, и даже не Ульмворси, а Хольмворси; такъ какъ въ греческой передачѣ м передъ в (в) могло быть выброшено, а хо обратилось въ у. Затъмъ это слово уже не представляетъ затрудненій. Хольмо (Holm) въ языкахъ: англійскомъ, шведскомъ, нижне-саксонскомъ и датскомъ, означаетъ пли островъ пли островокъ. А вторая половина названія ворси напоминаеть нижне-німецкія Worth, Wurth, Wörde, Wuhrde п англосаксонскія Worth, Warth, и Warothe, означающіе или возвышеніе или берегь; можно также производить ее отъ fors порогъ. Прекрасно; но если толковать Ульворси какъ переводъ соотвътствующаго ему у Константина славянскаго Островунипрать, то мы не думаемъ, что надобно исключительно обрашаться къ германскимъ нарвчіямъ, когда имвемъ и въ славянскихъ то же слово холмъ съ различными его варіантами: хельмъ. хлумь, шеломь и т. д., а для борси или ворси и для форось (въ словф Варуфоросъ, которое тоже объясняется порманистами при помощи fors) борг и ворг, встричающихся въ сложныхъ именахъ (напримъръ, Браниборъ, Раковоръ, и пр.); имъемъ тотъ же прат или порогг. (Имжемъ еще слово забора, которое и до нашего времени употребляется тамъ же, на Днъпръ, для обозначенія мадыхъ пороговъ). Такимъ образомъ съ неменьшею въроятностію можно предложить для Ульборси, вмёсто Holmfors или Holmvorth, держась ближе къ тексту, Вулборы, то есть Вулнборы, гдф первая половина слова будеть та же, что въ названіи Вуднипрагь (или въ позднъйшемъ Вулнътъ). Можетъ быть, Ульборси совсъмъ п не означаеть то же самое, что Островунипрагь; а върнъе соотвътствуетъ именно славянскому Вулнипрагъ?

Не беру на себя задачи немедленно объяснить такъ называемыя русскія имена пороговъ у Константина; предполагаю и значительную порчу этихъ именъ въ его передачъ, и вообще его недоразумъніе при ихъ наралдели съ пменами славянскими. Можеть быть со временемъ, когда на объяснение ихъ при помощи славянскихъ наръчій употреблено будеть хотя въ ноловину столько же труда и усилій, сколько было потрачено на объясненіе изъ германскихъ, вопросъ этотъ ближе подвинется къ своему рѣшенію. Ограничусь нѣсколькими замѣчаніями. Что Коистантинъ по большей части передаль имена въ искаженномъ видъ, для этого достаточно бросить взглядъ на такъ называемыя славянскія названія. Что такое, напримірь, Веруни (Веробуту)? Не поясип онъ, что это славянское слово и что оно означаетъ вареніе пли кинтніе воды (Врабра угрои), мы ножалуй не вдругъ догадались бы о томъ, и норманисты по всей въроятности обратились бы къ германскимъ наръчіямъ для отысканія корня. Или возьмемъ общее русско-славянское названіе одного порога Есупи ('Еббортя). Не прибавь Константинь, что это значить не спи пли не спать (ий хогийоваг), много пришлось бы ломать голову, чтобы дойдти до такого смысла. Замъчательно, что норманисты и это названіе не уступають псключительно славянскому языку; они допскались, что на германскихъ нарѣчіяхъ "ne suefe" будетъ значить тоже "не сип" (и даже сильнее, такъ какъ тутъ приходится два отрицанія, одно въ началь, другое въ конць, то

ссть: нѣтъ! не спп!). Далѣе, что такое славянское названіе Напрези? Онять не скажи Константинъ, что это значить малый порогь, то есть порожекъ, никакъ бы не догадаться. Да и послѣ его объясненія слово остается сомнительнымъ. Его пытались видонзмѣнить въ Набрезъ и Напрежье; но все это очень натянуто. А между тѣмъ обратимъ вниманіе на соотвѣтствующее ему русское названіе Струвунъ. Для разъясненія его будто бы необходимо также обратиться къ скандинавскимъ: strid, strond, ström и випа, вüпе и т. и. Но это яко бы не славянское слово развѣ не тотъ же Островунъ-порогь, приводимый Константиномъ между славянскими названіями? Струвунъ и Островунъ представляютъ такое же отношеніе какъ названія нашего древияго города Вручній и Овручъ \*).

<sup>\*)</sup> Варуфоросъ не означаеть ли Варъ-норогъ? Въ такомъ случай противъ славянскаго Веруци, следовало бы поставить русское Варуфоросъ (а не Леанти), какъ происходищій отъ того же кория врети, варити. Геландри, по объяспенію Константина, значить "шумъ порога"; отсюда мы ділаемъ предположеніе: не скривается ли туть слово гуль? Форма Гуландарь или Гуландря весьма возможна въ русскомъ языкъ. Нисколько не настанваемъ на своихъ словопроизводствахь въ этомъ случай, и дёлаемъ ихъ только для того, чтобы показать возможность объяснять пёкоторыя непонятныя имена изъ славянскихъ корней. Можетъ быть вто инбудь со временемъ доберется до ихъ смысла. А возможно и то, что ихъ смысль для насъ навсегда потерянь всявдствіе большаго искаженія. Наприміврь, если бы не другія соображенія, то филологически невозможно въ Телюца узнать Любечъ. Точно такъ же филологически нельзя доказать, что Напрези означаеть малый порогь. Напомнимь еще рядь собственных имень досель перазъясненпыхъ: Могуты, Татраны, Шельбиры, Топчакы, Ревугы и Ольберы (Слово о Пол. Иг.). Чтобъ отдёлаться отъ нихъ, нхъ объявили не русскими; но вполий ли это върно? Наше предположение о возможности видонзмънения тъхъ же словъ ции о замъй ихъ другими (не выходя изъ предъловъ того же языка) подтверждается поздивишими названіями Дивировскихъ пороговъ. Мпогія ли нэъ нихъ сохранились ота времена Константина хоть до XVI въка, то есть до Кинги Большаго Чертежа? Мы находимъ въ ней собственно одно тождественное съ прежиних названіе: Непасытецъ (Неясыть IX віка). Потомъ слідуеть Звонецъ, соотвътствующій Константинову переводу противъ слова Геландри: "шумъ порога". Далее Вулнътъ, который можетъ напомянать Вулимиратъ. Воть и все. Остальныя (Кодакъ, Сурской, Лохапной, Стрельчей, Киягининъ, Воронова, Будило, Вальный, Амчна, Таволжаной) не похожи на имена, приведенимя Константиномъ. Только Будило наноминаетъ "Не спи", но наноминаетъ своимъ смысломъ, а не буквой. Онъ же наводить на мысль о томъ, какъ иногда своеобразно могутъ видоизмёняться названія. (Такъ вмёсто Гуландри могъ явиться Звонецъ). Конечно, крупныя географическія имена сохраняются гораздо тверже, по такія мелкія, какъ имена длиннаго ряда поро-

Итавъ, не можетъ-быть сомпънія въ пскаженіи самыхъ названій у Константина Багрянороднаго. Можно указать тому и другіе приміры. Напомнимъ нікоторыя его названія славянских з городовъ: Немогарда, Милиниска, Телюца и пр., въ которыхъ мы узнаемъ Новгородъ, Смоленскъ, Любечъ. Подобныя искаженія конечно непобъжны въ устахъ иноземневъ, но при этомъ возьмемъ еще въ разсчеть, какъ далено удалились мы въ настоящее время отъ южно-русскаго інроизношенія X вѣка! Многія слова. даже и върно записанныя въ то время Греками, могутъ въ настоящее время намъ показаться чуждыми или непопятными. Лалъе, представляется вопросъ: върно ли попялъ Константинъ то. что ему толковали о Дивировскихъ порогахъ? Что это за двойной рядь названій: русскія и славянскія, варіанты или переводы? Норманисты успливаются доказать, что русскія названія пибють тоть же смысль какы и соответствующія имы славянскія. Но въ такомъ случай опять вопросъ: какія названія оригинальныя и какія переводныя; кто первый ихъ придумаль. Славяне или Русь? Такъ какъ по теорін норманистовъ Русь племя пришлое и не славянское, то оно, нашедши имена Дивировскихъ пороговъ уже готовыми у Славянъ, не согласилось однако употребить ихъ, а перевело на свой языкъ. Гдѣ же и когда географическія имена переводились такимъ образомъ? Если и можно найти тому иримёры, то немногіе, и отнюдь не въ такомъ количестві заразъ и не въ такомъ систематическомъ порядкъ; вновь поседяющійся народъ обыкновенно или принимаеть уже существующія названія, видонзмёняя ихъ по своему выговору, или даетъ свои собственныя.

Но что такое самое выражение Константина Багрянороднаго: по русски и по славянски? Не въ правъ ли мы заключить от-

говъ, неизбѣжно должны были варіпроваться. Сравнимъ названія пороговъ XVI вѣка съ ихъ настоящими названіями. Большею частію опи сохранились, по съ другими окончаніями, и притомъ иногда совсѣмъ не на тѣхъ мѣстахъ; есть и названія совсѣмъ новыя.

Упомянемъ мимоходомъ о попыткъ объяснить всъ русскія названія пороговъ у Константина Багрянороднаго и почти всъ личныя имена той эпохи изъ языка Венгерскаго (Зап. Одес. Общ. И. п. Д., т. VI). Это показываетъ, какое обинрное поле для догадокъ представляютъ означенныя названія. Дъйствительно, имена пороговъ—самое темное мъсто въ цъломъ варяжскомъ вопресъ. Можно предложить еще слъдующую догадку: нъсколько непонятыхъ именъ не есть ли это остатокъ пазваній изъ болье древней эпохи, т. с. изъ эпохи Скичской?

сюда, что опъ считалъ русскій языкъ особымъ, не славянскимъ языкомъ? И не только въ этомъ случав, но и въ ивкоторыхъ другихъ у него Русь и Славяне какъ будто два различные народа. И пменпо онъ какъ бы противопоставляетъ Русь темъ племенамь, которыя платили ей дань, и которыхь онъ называеть славянскими. Но въ этомъ-то сопоставлении и заключается разгадка. Дело въ томъ, что сама Русь безъ сомненія отличала себя отъ покоренныхъ племенъ; какъ господствующій народъ, она въроятно свысока смотръда на своихъ славянскихъ данниковъ, что конечно не мъшало ей самой быть славянскимъ илеменемъ. Необходимо взять при этомъ въ разсчеть то обстоятельство, что понятіе о родств'в всёхъ Славянъ между собою и о принадлежности ихъ въ одному великому илемени есть достояние собственно позднъйшаго времени, и притомъ только образованнаго или книжнаго класса. Не только тогда, но и теперь милліоны людей живуть на свётё, не подозрёвая того, что они Славяне. Константинъ Багрянородный могъ лучше знать собственно южныхъ Славянь, а о съверныхъ п восточныхъ онъ писалъ болъе по слуху, и потому легко впаль въ заблуждение, отдёляя Русь отъ другихъ русскихъ Славянъ. Если мы не примемъ всего этого въ соображеніе, то впадемь въ безвыходныя противоръчія. Возьмемъ онять того же Константина. Описывая обычный зимній объёздъ кіевскими князьями покоренныхъ племенъ (полюдье), онъ говорить, что киязья для этого отправляются изъ Кіева "со всею Русью". Можно ли понять эти слова буквально, то есть что піевскіе князья ділають объйздь въ сопровожденіи всего Русскаго народа? Куда же въ такомъ случай дівались ті многіе свътлые русскіе князья, сидъвшіе съ ихъ дружинами по другимъ главнымъ городамъ, --князья, о которыхъ говорять намъ договоры Олега и Игоря? Не ясно ли, что тутъ надобно разумъть собственно княжескую дружину, да и не однихъ кіевскихъ князей, а вообще русскихъ князей; каждый изъ нихъ объёзжалъ съ дружиной свой удёль, чтобы собирать дань и творить судъ. Понятно, что дружина-то и называла себя Русью по препмуществу. Понятны отсюда неточности и въ извъстіяхъ Константина Багрянороднаго. При всей своей добросов'ястности, онъ не могъ конечно избёжать ихъ, когда говорилъ о другихъ народахъ. Если просмотримъ всъ его извъстія, то найдемъ у него многія недоразуменія по отношенію къ темъ народамъ, которыхъ онъ описываль по слуху, -- недоразумёнія весьма естественныя: п въ наше время, при настоящихъ научныхъ средствахъ, какъ пногда бываетъ трудно собрать точныя этнографическія данныя! Не отвлекаясь примѣрами сомнительныхъ пзвѣстій о другихъ пародахъ (Хазарахъ, Печенѣгахъ, Уграхъ и пр.), приведу еще одно мѣсто изъ Константина о Руссахъ. Онъ говоритъ, что Русскіе вымѣниваютъ у Печенѣговъ рогатый скотъ, коней и овецъ: "поелику никакое изъ этихъ животныхъ не водится въ Россіп". Статочное ли дѣло, чтобы въ Кіевской Руси не водились свои лошади, быки и овцы! Вѣроятно изъ того большаго количества скота, которое Русскіе получали отъ степныхъ народовъ, Константинъ заключилъ о неимѣніи его въ Россіп; могло быть также, что ему случайно сообщилъ кто нибудь неточное извѣстіе (папримѣръ, послѣ сильныхъ падежей скота, столь обычныхъ въ Россіп).

Сличая всё извёстія о Россіп того времени, мы выводимъ заключеніе, что названіе Русь, какъ терминъ этнографическій, имъло весьма растяжниый характеръ. Въ обширномъ смыслъ оно обнимаетъ всёхъ восточныхъ Славянъ, подвластныхъ русскимъ князьямъ, въ менъе обширномъ- Славянъ южно-русскихъ, въ тъсномъ смыслъ — это племя Полянъ или собственно Кіевская Русь; наконецъ, пногда значеніе этого пменн, какъ мы видимъ, съуживалось до понятія сословнаго, а не пароднаго-это княжеская дружина, то-есть военный классь по преимуществу. Что Русь была тождественна съ славянскимъ племенемъ Полянъ, это по нашему крайнему разумѣнію несомнѣнпо. Константинъ Багрянородный, нёсколько разъ упоминая о славянскихъ данникахъ Руси, приводить имена: Древлянь, Угличей, Драговитовь, Кривичей и Сербовъ (Сѣверянъ). Гдѣ же Поляне, судя по нашей лътописи, главнъйшее славянское племя? Константинъ ихъ не знаетъ, потому что Русскіе въ сношеніяхъ съ пноземцами любили называть себя исключительно Русью. А между тъмъ дома, въ отечествъ, имя Полянъ долго еще не забывалось и послъ того. Замъчательны въ этомъ отношении извъстныя слова нашей лътописи: "Все это былъ одинъ славянскій языкъ: Славяне по-Дунайскіе, покоренные Уграми, и Морава, и Чехп, п Ляхи, и Поляне, яже нынь зовомая Русь". Эти драгоцённыя слова никонмъ образомъ не согласуются съ басней о призваніи Варяговъ, и безъ сомнинія принадлежать не тому лицу, которое смішало Русь съ Варягами. Кстати приведемъ еще мѣсто изъ лѣтописи, относящееся къ XII въку: "И стояща на мъстъ наридаемомъ Ерелъ, его же Русь зоветь Уголь". (Ипат. 128, а въ Лаврент. 167: "перешедше Уголъ рѣку"). Мы видимъ тутъ рядомъ два названія: Ерелъ (Орелъ) и Уголъ; оба они славянскія. Нопадись эта фраза подъ руку Константина Багрянороднаго, по всей вѣроятности онъ наинсалъ бы: по-славянски Ерелъ, а по-русски Уголъ; причемъ не обошлось бы безъ пѣкотораго искаженія въ передачѣ, и (судя по аналогіи) намъ пришлось бы разыскивать значеніе Угла (Унголъ или Ингулъ) въ сѣверно-германскихъ нарѣчіяхъ; тамъ мы тотчасъ бы напали на тотъ же корень въ Англахъ или Инглахъ британскихъ или въ Инглингахъ скандинавскихъ, и вотъ новое подтвержденіе скандинавской теоріи. (Впрочемъ нѣкоторые норманисты все-таки нашли возможнымъ отвести этотъ Уголъ къ скандинаво-русскимъ названіямъ!)

Русь и въ X въкъ конечно не могла не сознавать своего илеменнаго родства съ другими примыкавшими къ ней Славянами; сношенія съ иноплеменными народами необходимо приводили ее къ этому сознанію. Но у насъ вопросъ идетъ о названіи, которымъ себя отличаль тотъ или другой народъ. Сознанію общаго родства всъхъ славянскихъ илеменъ и обобщенію слова славянский языкъ болъе всего помогла славянская письменность, распространившаяся вмъстъ съ христіанствомъ.

Названіе Славяне, кромі обширнаго смысла, нміло, также какъ Русь, и болье тівсный смысль: оно означало у насъ по препмуществу Новогородцевъ. Объ этомъ не одинъ разъ свидітельствуетъ наша лівтопись. Напримірь: "поя же множество Варятъ и Словінь, и Чюди и Кривичи". Еслибы понять здісь слово Славяне въ смыслії Славянь вообще, то Кривичи оказались бы не Славяне. Неопреділенность и измінчивость этнографическихъ терминовъ составляеть общую черту историческихъ источниковъ древнихъ и средневіковыхъ, начиная съ Геродота и Тацита. Одно и то же имя не только въ разныя эпохи, но и въ одну и ту же эпоху употреблялось часто то въ обширномъ (родовомъ), то въ тівсномъ (видовомъ) значеніи. Эта черта произвела, какъ извістно, большую запутанность и породила множество недоразуміній, которыми историческая наука страдаєть до сихъ поръ, и отъ которыхъ она освобождаєтся весьма постепенно.

Итакъ Константинъ Багрянородный различаетъ Русь отъ Славянъ иотому, что она сама отличала себя отъ подчиненныхъ племенъ, и особенно этимъ названіемъ разнилась отъ славянъ съверныхъ или Новогородскихъ. А послъдніе въ свою очередь отличали себя названіемъ Славянъ отъ своихъ южныхъ соплемен-

никовъ. Въ этомъ смыслъ только и можно понять выражение Русской Правды, гав стоять рядомь Русино и Словенино, то-есть: Южанинъ и Съверянинъ или Кіевлянинъ и Новгородецъ. Возьмемъ Вопросы Кирика епископу Нифонту—новгородскій памятникъ XII въка. Тамъ говорится, что Болгарину. Половчину и Чудину передъ крещеніемъ полагается 40 иней поста, а Словенини 8 лией. Тутъ Новогородецъ самъ называетъ себя Словениномъ, а не Русиномъ. Это различіе, повторяемъ, отразилось и въ иноземныхъ извъстіяхъ. Константинъ Багрянородный именуетъ Новгополь витинею Рисью (ή έξω Ρωσία). Арабскія извістія иногла навывають его Сласія. Южане разнились отъ Северянь не однимъ названіемъ; они по всей вёроятности отличались и нарізчіємъ, и особенно произношеніемъ. Впрочемъ, какому именно племени первоначально принадлежали такъ-называемыя славянскія имена пороговъ, Славянамъ севернымъ или еще более южнымъ чемъ Кіевская Русь, рѣшить пока не беремся \*).

#### III.

### Личныя имена. — Извёстія Арабовъ.

Предъ нами довольно длинный рядъ русскихъ личныхъ именъ, сохраненныхъ договорами Олега и Игоря \*\*). На эти имена въ соединения съ такъ называемыми русскими названиями пороговъ

\*) Въроятное ръшеніе этого частнаго вопроса предложено много ниже; послъ излъдованія о народности Болгаръ я примоль къ заключенію, что славянскія названія пороговъ принадлежать нарічію Славяно-болгарскому.

<sup>\*\*\*)</sup> Выписываемъ эти имена буквально, то-есть не намыняя и тыхъ, которые стоятъ въ родительномъ надежъ мужскаго или женскаго рода. Въ договоръ Олега: Карлы, Инегельдъ, Фарлофъ, Веремудъ, Рулавъ, Гуды, Рулядъ, Кариъ, Фрелавъ, Рюаръ, Актеву, Труанъ, Лидульфостъ, Стемидъ. Въ договоръ Игоря: Иворъ, Вуефастъ, Святославль, Искусеви Ольги, Слуды, Улъбъ Володиславль, Каницаръ Передславинъ, Шихбернъ, Сфандръ жены Улъблъ, Прастънъ, Турдуви, Либнаръ, Фастовъ, Гримъ, Сфирьковъ, Прастънъ, Кари Тудковъ, Кариевъ, Турдовъ, Егриевлисковъ, Вонковъ Истръ, Аминодовъ, Берновъ, Явтятъ Гунаревъ, Ишбридъ Алданъ, Колъ-Клековъ, Стеггистоновъ, Сфирка, Алвадъ Гудовъ, Фудри Туадовъ, Мутуръ Оутинъ, кунецъ Адунъ, Адулбъ, Иггивладъ, Олъбъ Фрутанъ, Гомолъ, Куци, Емигъ, Турбидъ, Фурстънъ, Бруны, Роалдъ, Гунастръ, Фрастънъ, Игельдъ, Турбернъ, Моны, Свёнь, Стиръ, Алданъ, Тилена, Иубъннксаръ, Вузлъвъ, Спико Боричъ.

и вообще съ первыми именами нашей исторіи норманская система оппрается какъ на каменные столбы. Но они совсёмъ не такъ прочны какъ кажутся. Мы не будемъ разбирать каждое имя (норманисты только часть этихъ именъ приводятъ въ парадлель со скандинавскими). Достаточно будетъ нѣсколькихъ примѣровъ, чтобъ указать натяжки норманистовъ и ихъ явное пристрастіе въ пользу Скантинавовъ.

Возьмемъ имя Карлы. Съ перваго взгляда оно можетъ показаться нёмецкимъ. Но напрасно вы думаете, что это имя исключительно принадлежало Немцамъ; оно, безъ сомненія, употреблялось и у Славянь. Иначе откуда же наше карло съ его уменьшптельнымъ капликъ? Притомъ оно туть же встръчается въ другой формъ Кары; слъдовательно л есть не коренной звукъ, а вставной (извъстно, что это у насъ одна изъ обычныхъ вставочныхъ буквъ: Скуратовъ — Скурлатовъ). Слёдовательно корень зайсь кар, а остальное варіпровалось, какъ это случается и съ другими пменами: Карлы, Каранз пли Карнз (который кстати туть есть), Карачунг, Оттокарг, н т. н. Далье, Инсиемов, другая его форма туть же присутствующая Инивлада. Влада, это было одною изъ любимыхъ составныхъ частей въ славянскихъ именахъ. Веремудъ или Велемудъ звучитъ по-славянски, точно также: Стемидъ, Улебъ пли Ольбъ, Прастънъ (съ его варіантами: Фрастина и Фирстина), Войко, Синко (конечно уменьшительныя отъ Вой, Воннъ и Синъ, Синеусъ или Синавъ), Сфирка (тоже уменьшит. Напомнимъ ръку Свирь. Другая его форма не была ли Сприо или Сфрко? напомнима имя Горясфра). Борича конечно уменьшит, отъ Борко. (Боричевъ взвозъ въ Кіевъ). Гуды, Слуды п Моны, подобно Карлы, своимъ окончаніемъ на ы безъ сомнінія соотвътствують духу древне-русскаго или вообще славянскаго языка гораздо болье чымь скандинавского (любы, церкы, свекры и пр.); съ тимь же окончаніемь потомь вълитописи встричается имя Тукы. (Отъ Гуды должна быть другая форма Гудинъ или Годинъ; напомнимъ Ивана Годиновича руск. песенъ). Турбидо по всей вероятности собственно Турвидъ или Туровитъ: окончание виду или виту самое славянское изъ славянскихъ (это наше вичъ). Но если мы поставимъ бидъ, окончание это также не теряетъ своего славянскаго характера (бида или бида; кром'в того у насъ есть фамилія Турбиныхъ). А первая половина имени Тург получила въ славянскомъ языкъ весьма разпообразное приложение. Напомнимъ только Буйтура Всеволода изъ Слова о Полку Игоревъ. Древитишая его форма была Тырь пли Тырь. Турь встрвчается здёсь еще въ другомъ имени, Турберит. Берит какъ имя присутствуетъ тутъ же и въ простомъ видѣ, безъ соединенія съ другимъ словомъ, и опять въ соединеніи (Шихберит). Это имя тоже славянское; напомнимъ русскаго боярина Берна, упомянутаго подъ 1072 г., также городъ Берно, въ опѣмеченной формѣ Брюнъ. Но форма Брюнъ или Брунъ вѣроятно также употреблялась и у Славянъ; чему свидѣтель стоящее тутъ же имя Бруны, съ окончаніемъ на ы.

Упомянутая форма Тыръ также здёсь есть въ имени Стыръ пли Стиръ. Приномнимъ точно такія же пмена славянскихъ героевъ: Тыръ у Козьмы Пражскаго, Стиръ у Далимила и Ставра нашихъ былинъ. Тутъ же въ договорѣ Игоря, есть и дальнъйшій варіантъ этого имени: Истыръ или Истиръ \*). Присутствіе того же слова мы узнаемъ и въ имени Гунастра: а Гуна находимъ еще въ имени Гунаревъ, конечно родительный палежъ отъ Гунапь. Гиня это имя встрічаемъ на Украйні еще въ XVII віжі. Гримо и посель въ малорус, языкъ значитъ громъ. (Въ Сл. О И. Игор. примлот сабли: у Чеховъ и Лужичанъ гримати вм. гремфть). А Гомоль, конечно, живеть въ малороссійской фамиліп Гомодеевъ. Въ имени Виебастъ мы видимъ славянское Буй или Бой, измѣнявшееся въ Вуй или Вой (Бурп-вой и т. и.); а форма фасть нисколько намъ не чуждая; съ придыханіемъ это хвасть, откуда наше хвастинь, откуда городъ Фастовъ или Хвастовъ. Кромъ Святослава встръчаемъ въ договоръ Игоря еще Владислава п Предислави.

Мы указали болье 20 имент изъ договоровъ Олега и Игоря. Надвемся этихъ примъровъ весьма достаточно, чтобъ убъдиться въ несостоятельности норманистовъ, которые хотъли непремънно сдълать изъ Ингивладъ скандинавское Ингіальдъ, изъ Улебъ Ульфъ или Олафъ и т. п. Мы не говоримъ о неизбъжныхъ искаженіяхъ, въ которыхъ дошли до насъ эти отголоски нашей да-

<sup>\*)</sup> Прошу покориватие обратить вниманіе на эти посліднія слова, особенно на форму Тыръ. Она дасть намъ ключь къ уразумінію названій рікк Истра и Тыра или Тора. Корень у обоихъ тоть же, и это еще очевидніє, если обратимъ вниманіе на то, что греческое слово Тугаз вълатинской передачі леляется Dana-ister или Dana-ster нашъ Дийстръ. Напомнимъ также наши ріки Стырь на Волыни и Истру Московской губерній и древне-славянскаго бога-Стыра или Стрибога. Какъ Истръ быль имя и ріки и лица, такъ точно и Дунай. Бояринъ Дунай встрічается на Волыни въ ХІІІ вікі.

лекой старины: многія имена не точно переписывались, такъ что при чтеніи ихъ можеть быть разногласіс, —чѣмъ конечно пользовались отрицатели ихъ славянства, —а нѣкоторыхъ совсѣмъ нельзя понять. Можемъ ли при этомъ забывать родство языковъ славяно-литовскихъ съ германскими? Въ началѣ Х вѣка это родство было гораздо ближе чѣмъ въ наше время. Особенно долго сохраняется опо въ личныхъ именахъ. Чтобы наглядно убѣдиться въ томъ, сто̀итъ только заглянуть въ параллели личныхъ именъ у Шафарика. Даже кельтскія имена еще очень близки. По самъ Шафарикъ не узнать Славянъ въ нашей Руси; къ сожалѣнію, онъ былъ увлеченъ кажущеюся стройностію скандинавской системы.

Если отъ договоровъ Олега и Игоря обратимся въ лътописнымь именамь нашихъ первыхъ князей и ихъ дружинниковъ, то придется повторять то же самое. Почему напримъръ Рюрпкъ есть исключительно скандинавское имя? Оно могло быть уменьшительнымь отъ Рюаръ, которое встречается въ Игоревомъ договоръ. Вообще имена на рикт или рихт почему-то считаются итмецкими; дъйствительно они въ большемъ количествъ встръчаются у Німцевь, но были и у Славянь (напр. Ольдрихь). Оскольдъ, почему опять это скандинавскій Аскель? У насъ есть ръка Осколъ; неужели она названа такъ Скандинавами \*)? Форма ольдо нисколько не чужда славянскому языку: мы только-что назвали Ольд-риха. Это ольд могло быть сокращение изъ влад, волод; полная форма Ольдриха могла быть Володарикь, тоесть уменьшительное отъ Володарь. Возьмемъ также нашего Рогольда: будто онъ долженъ быть скандинавскимъ Рагивальдомъ. Но въ лътописяхъ встръчается его полная форма, то-есть Рогволода. Рога было также славянскимъ именемъ; напомнимъ изъ лътописи Новогородца Гюряту Роговича (также Рогдая богатыря). Дирь, это, говорять намь, скандинавское Тирь, женское Дирва. Къ чему скандинавское Тиръ, когда у насъ есть свой Тыръ или Тырь, о которомъ мы уже говорили? Замъчательно, что это пмя, также какъ имя Оскольда, связано съ названіями южно-русскихъ рінь: Тырь (то-есть Дийстрь), Стырь, Торь, Терекь (уменьщит. отъ Тыръ) и т. д. Вообще въ мірѣ языческомъ удивительнымъ

<sup>\*)</sup> Осколь могъ имёть ту же полную форму на ольдъ, то-есть Осколодъ или Оскольдъ, подобно тому какъ теперь река Япольда. Да и самая Япольда или Ясельда, если взять въ расчеть бёлорусское произпошеніе, можеть оказаться видопомененіемъ Окольды или Оскольды.

образомъ переплетаются между собою имена минологическія, географическія, народныя и личныя. Такъ имя Тыръ съ своими видоизмѣненіями (Туръ, Турсъ, Торъ, Тавръ и пр.) получило весьма обширное приложеніе въ цѣломъ индоевропейскомъ мірѣ. Между тѣмъ какъ слово Карлъ у Славянъ сохранилось въ значеніи карлика и короля, Тырь удержало значеніе исполина; оно сохраняется въ нашемъ словъ богатыръ (которое есть чисто славянское и нисколько не татарское).

Далье: Лют, столь славянское имя (Людекъ Лютоворъ, Лютогастъ, Лютоміръ и пр.), норманисты передълали въ Liótr, Блудъ въ Blótr п т. п. \*). Олегъ п Игорь гораздо болъе присущи русской исторіи, чёмъ скандинавской. Они принадлежали къ напболве любимымъ русскимъ именамъ. Если они не славянскія, то кавъ же, вивств съ разными славами, они удерживались между киязьями въ XII и XIII въкахъ (Олега находимъ даже въ XIV)? Между твиъ какъ Руссы, по словамъ самихъ же норманистовъ, ославянились еще въ началу XI въва. Не споримъ, что между пменами русскихъ дружинниковъ могутъ встрътиться и чисто норманскія имена, принадлежавнія Варягамъ-пноземцамъ, п не один норманскія, а также угорскія, литовскія и другихъ сос'єднихъ народовъ. Мы знаемъ, что наши князья охотно принимали въ свою службу пноземныхъ вптязей. Но отъ этого дружина всетаки не теряла своего русскаго характера. Въ дружинъ Игоря, напримъръ, встръчается Явтягъ, т. е. Ятвягъ, который своимъ именемъ указываетъ и на свое происхождение. А къ какому народу вы отнесете такія имена договора, какъ Каршевъ, Купп, (купцы?) Емигъ, Тилена, Вузлѣвъ, Пубинксарь и т. и.? Развѣ онѣ похожи скольно нибудь на Скандинавскія?

Норманисты отнимають у Славянь не один личныя имена. Они усиливались доказывать, будто скандинавское вліяніе отразилось

<sup>\*)</sup> Миклошичь въ своемъ сочинения: Die Bildung der Ortsnamen aus Personennamen im Slavischen (Wien. 1864), по примъру Куннка отрицаетъ существование имени Блудъ у Славянъ, хотя кромъ Руси оно было и у Чеховъ. (См. о томъ Микуцкаго "Замъчч. о Лето-Славянскомъ языкъ", въ Записк. Геогр. Общ. по отд. Этнографіи І. 607). Имя посла Лидульфостъ м. б. есть испорченное Людогостъ. На существованіе послъдняго имени указываетъ новогородская улица Людгоща. Позднъйшее примъчание.

О томъ, что Гримъ дъйствительно было славлиское имя ниже доказывается именами: княжны Гримпелавы, Гримка и фамиліей Гримайло. Относительно Воричъ ниже и указываю, что надобно читать биричъ, т. с. названіе должности.

и вообще въ нашемъ языкъ, по крайней мъръ въ словахъ изъ государственнаго быта. Такимъ образомъ: болринъ, гридинъ, метельникъ, наломникъ, вира, вервь и мн. др. оказались не славянскими, а германскими. Въ прошломъ столътіи, когда построено зданіе скандинавской теоріи, понятны ошибочные филологическіе пріемы ел основателей; наука сравнительной филологіи и археологіи почти не существовала, и потому при всей своей эрудиціи и добросовъстности, научные дългели, о которыхъ идетъ ръчь, могли сдълать нъсколько ошибочныхъ выводовъ. Въ наше время странно было бы настанвать на этихъ выводахъ, хотя бы и въ уваженіе къ заслугамъ такихъ дъятелей, какъ Байеръ, Стриттеръ, Шлёцеръ и Карамзинъ.

Вернемся еще разъ къ договорамъ Одега и Игоря. По расчетамъ норманистовъ, Русь, пришедшая во второй половинъ IX въка, ославянились приблизительно къ началу XI въка, на ранъе невозможно было бы и требовать. Мы уже замътили, что Русь по договору Олега, то-есть въ началѣ Х вѣка, псповалуеть однако ту же религио, какую исповалывали восточные Славяне, то-есть повлонялась Перуну и Волосу, Тотъ же выволь можно саблать и о языкъ. Если славянскій тексть поговоровъ принадлежитъ ко времени самихъ договоровъ (а норманисты этого не отвергають), то ясно, что Русь уже въ началъ Х въка употребляла славяно-русскій языкъ и славянскую письменность. А если языкъ и религія у нея были славянскіе, то вопросъ: что же оставалось у нея скандинавскаго и какъ усибла она ославяниться въ нѣсколько лѣтъ? Вообще норманская школа относить введеніе славянской письменности ко времени Владиміра Святаго; что опять таки противорвчить существованию инсьменныхъ договоровъ при Олегъ и Игоръ. Точно такъ же норманисты и начало христіанства въ Россіи приписывають пришлымъ скандинавскимъ князьямъ; тогда какъ по встмъ признакамъ христіанство существовало у насъ еще прежде этого мнимаго пришествія. На Руси оно утвердилось ранбе чёмъ въ Скандинавін; что совершенно естественно при исконномъ сосъдствъ южно-русскихъ Славянъ съ византійскими областями на сіверныхъ берегахъ Чернаго моря. Нътъ сомнънія, что крещеніе Владиміра Святаго есть только последній акть продолжительной борьбы съ русскимь язычествомъ, окончательная надъ нимъ победа. Виесте съ темъ, это была ръшительная побъда византизма надъ латинствомъ, которое также по всемъ признакамъ давно уже работало не въ одной

Польшѣ, но и въ Россіи. Еслибы Русь была не туземнымь, славянскимь народомъ, а пришла изъ Скандинавіи, то сомнительно, чтобъ она выразила къ восточному обряду болѣе симпатіи, чѣмъ къ западному. Но вопросъ о началѣ нашего христіанства самъ по себѣ весьма сложный и также затемпенный легендами. Норманская школа почти ничего пе сдѣлала для его разъясненія; она обошла относящіяся сюда противорѣчивыя свидѣтельства, и предпочла держаться лѣтописной легенды, такъ какъ эта легенда болѣе согласуется съ мнимымъ призваніемъ Варяговъ, чѣмъ свидѣтельства византійскія и западныя.

Обратимся теперь къ восточнымъ или арабскимъ изв'ёстіямъ IX п X въка. Они еще менъе чъмъ византійскія представляють данныхъ въ пользу скандинавской спстемы; однако порманисты съумъли и ихъ повернуть въ свою пользу. Пріемы, употребленные для этой цёли, весьма просты. Норманисты преспокойно относять къ Скандинавамъ все то, что Арабы расказывають о Руссахъ. Арабы (Ибнъ Фадланъ) говорятъ, что Руссы были высокаго роста, стройны, свётлоруссы, носили короткую одежду, сёкиры, широкіе обоюдуюєтрые мечи съ волнообразнымъ лезвіемъ и любили выпить. Но такъ какъ Скандинавы тоже былъ высокій, стройный и бълокурый народъ, носившій короткую одежду, мечи, съкиры и употреблявшій горячіе напитки, то ясно, что Руссы пришли изъ Скандинавіи, заключаютъ норманисты. Въ наше время уже достаточно убъдплись, какъ шатки этнографические выводы, основанные на общихъ фразахъ о наружности и обычаяхъ и какъ часто сходные наружные признаки и обычаи можно встрътить у разныхъ народовъ. Но и тутъ, если внимательпо разобрать описаніе Руссовъ у Ибнъ Фадлана, то нікоторыя важныя черты нравовъ указывають именно на Славянъ, а не на Скандинавовъ. Таковы редигіозные обряды при погребенін и особенно сожжение одной изъ женъ вмёстё съ покойникомъ. На последній обычай западные источники указывають какъ на характеристическую черту Славянъ; русскій лътописець прибавляетъ, что то же самое дълалось еще и въ его время у Вятичей. Ибнъ Фадланъ говоритъ о раздъленіи имущества покойнаго на три части, изъ которыхъ одна идетъ на погребальное пиршество, и это извъстіе совершенно удовлетворительно объясняеть происхожденіе славянскаго слова тризна, которымъ обозначалось погребальное пиршество или поминки. Далье, высокій рость и русые во-

лосы нисколько не составляли отличительные признаки Норманновъ: они въ той же мъръ принадлежали и Славянамъ. Поиски въ северныхъ могилахъ показывають, что волнообразные обоюдуострые мени были весьма мало распространены между. Скандинавами. Итакъ, перебирая всё извёстія Арабовъ, окажется, что въ нихъ нътъ ни одной черты, которую можно бы отнести по преплушеству въ Скандинавамъ. Но вотъ что можно вывести изъ нихъ какъ положительный факть: уже во второй половинъ ІХ п въ первой X въка Арабы знали Русь какъ многочисленный, сильный народъ, пифвий состании Булгаръ, Хазаръ и Печенъговъ, торговавшій на Волгъ и въ Византіп. Нигдъ нътъ п мальйшаго намека на то, чтобы Русь они считали не туземнымъ, а пришдымъ народомъ. Эти извъстія совершенно согласуются съ походами Руссовъ на Каспійское море въ первой половинъ Х въка. съ походами, которые были предприняты въ числъ изсколькихъ десятковъ тысячъ воинсвъ.

Арабскіе писатели, говоря о восточной Европт, ставять рязомь имена Славяне (Саклабъ) и Рись, и следовательно, какъ букто подтверждають мнине о томъ, что Русь народъ отличный отъ Славянъ. Но туть мы полжны повторить то же, что говорили о Константинъ Багрянородномъ. Отъ Арабовъ еще менъе можно требовать чёмь отъ Византійцевь, чтобь они вёрно различали виловыя названія отъ родовыхъ и всегла употребляли точные этнографические термины. Напримёръ, Турки въ арабскихъ известіяхь являются иногда славянскимь племенемь. Вообще Арабы подтверждають то положеніе, что большая часть восточныхь Славянъ отличала себя предъ пноземцами именемъ Руси, а имя Славянъ по преплуществу оставалось за Славянами Дунайскими (п Новгородскими). Но встръчаются нъкоторые мъста, изъ которыхъ видно, что Арабы знали о илеменномъ родствъ Руси и Славянъ. Такъ Ибнъ Хордадбегъ (въ IX в.), говоря о русскихъ купцахъ, прибавляеть: "они же суть племя изъ Славянъ". Эти куппы у него ходять въ хазарскую столицу по рыки Славянь, то-есть по Волгъ. Вообще въ извъстіяхъ Арабовъ Славяне и Русь являются неразлучными. Въ Итплъ они занимаютъ одну и туже часть города, тъ и другіе сожигають своихъ покойниковъ вивств съ одною изъ женъ (Масуди). Норманисты вивств съ лвтописною басней върять въ примествіе изъ Скандинавіи Оскольда и Лира. какъ ніжихъ искателей приключеній; но Масуди (въ первой половинь Х въка) знаетъ одного изъ славянскихъ царей, Дира, который владеть многими странами и обширными городами.

Масули, такъ же какъ и прочіе арабскіе писатели, пріурочиваетъ Русь преимущественно къ берегамъ Чернаго и Азовскаго морей; онъ говоритъ, что море Нейтасъ есть русское море, и что никто кромъ Руссовъ по немъ не плаваетъ (мы думаемъ, что тутъ разумфется по преимуществу море Азовское), что они образують великій народь, не подчиняющійся ни царю, ни закону; что они раздъляются на многіе народы и пр. Нельзя, конечно, вездъ принимать эти слова въ буквальномъ смыслѣ, но въ общихъ чертахъ эти изв'йстія справедливы. Наприм'йръ, что Руссы не подчиняются ни нарю, ни закону, съ арабской точки зрвнія значить то, что Руссы тогла не имъли политическаго единства, то-есть были раздроблены на многія независимыя племена; что довольно вірно относительно восточныхъ Славянъ въ первой половинѣ Х вѣка. Ихъ объединение принадлежитъ позднъйтему времени и соверши. лось совсимъ не такъ быстро, какъ объ этомъ расказываетъ наша льтопись. Арабскія извыстія о Руссахъ на берегахъ Чернаго и Азовскаго морей и на Волгъ вполнъ подтверждаютъ мнъніе нъкоторыхъ ученыхъ о существованін кромѣ Днѣпровской Русп еще Русп Черноморской. Существование Азовско-Черноморской Русп дъйствительно объяспить намъ многое досель непонятное, какъто: византійскихъ Тавроскивовъ (по нашему крайнему разумѣнію это собственно Тыроскиоы, то-есть то же самое, что славянскіе Тиревцы или Тиверцы), происхожденіе русскаю Тмутраканскаго княжества, ту роль, которую пгралъ Корсунь въ начальной русской исторіи и особенно въ исторіи нашего христіанства, и т. д. Но какъ ко всему этому отнеслись норманисты? Все что прямо противоръчить ихъ теоріи въ арабскихъ извъстіяхъ, то нев рно и ошибочно. Что сообщается темно и запутанно, истолковывается въ пользу возлюбленныхъ Скандинавовъ. Наконецъ, явныя ошибки и недоразумёнія являлись у нихъ положительными фактами. Въ последнемъ случае я разумею пресловутое известіе арабскаго географа Ахмеда-аль-Катиба, жившаго въ Египтъ во второй половинѣ IX въка.

Аль-Катибъ между прочимъ говоритъ, что въ 844 году язычники именуемие Русио ворвались въ Севилью, разграбили ее и опустопили. При первомъ знакомствѣ съ его рукописью, извѣстный оріенталистъ Френъ, одинъ изъ столбовъ норманской теорін, указаль на приведенныя слова какъ на сильное подкрѣпленіе для этой теоріп, и онѣ дѣйствительно были приняты за таковое остальными норманистами. А между тѣмъ при самомъ поверхност-

номъ взглядъ на полобное извъстіе можно было усумниться въ его постовфиности. Какимъ образомъ Руссы нопади въ Севилью? Французскій оріенталисть Рено весьма правдополобно объясняеть странное извістіе аль-Катиба превратными географическими представленіями Арабовь о Балтійскомь морь. А именно: Масули поманаль, что это море есть рукавъ, соединяющий Черпое и Азовское моря съ Запалнымъ океаномъ, и что язычники, папалавшіе на Испанію, вірозино были Руссы, то-есть Руссы припонтійскіе. а не скандинавскіе, которых онъ совсёмь не знаеть. Аль-Катибъ жиль ранве Масули и пензвъстно, точно ди упомянутыя слова. найтенныя въ его сочинении, принадлежать сму самому. Очень можеть быть, что они вставлены позантышимь переписчикомь. который быль знакомь съ сочинениемъ Масули и его предположеніе передаль какъ положительный фактъ. Какое бы ни было происхождение этого страннаго извёстия, во всякомъ случай оно не заслуживаетъ никакой вфры. Латинскіе лѣтописцы, перечислявшіе нападенія Скандинавовъ на западную Европу, говорять обыкновенно о Норманиахъ и совсимъ не знаютъ Скандинавской Русп. И конечно еслибъ она существовала, то была бы имъ извъстна.

IV.

# Извъстія занадныя. - Угорская Русь. - Греческій путь.

Нерейдемъ теперь къ двумъ западнымъ источникамъ, которые находились въ числе главныхъ опоръ скандинавской теоріи. Мы говоримъ о Бертинскихъ летописяхъ и епископе Ліутиранде. Напомнимъ сущность известій о Руси Бертинскихъ летописей. "Въ 839 году византійскій императоръ Өсофиль отправиль посольство къ императору Людовику Благочестивому. При этомъ посольстве находилось несколько человекъ, которые называли себя Россами: опи были посланы въ Константинополь для изъявленія дружбы отъ своего князя, который именовался Хаканомъ. Өсофиль въ инсьме къ Людовику просить дать средство этимъ людимъ отправиться домой, такъ какъ возвращаться темъ же путемъ, какимъ они пришли въ Константинополь, было опасно, по причине жестокихъ и варварскихъ народовъ. Императоръ Людовикъ распросиль о причинахъ пришествія этихъ людей; нашелъ, что они изъ

племени Свеоновъ и, заполозинъв въ нихъ шионство, велълъ затержать ихъ до твхъ поръ, пока въ точности не объяснится ел. какимъ намфреніемъ опи пришли". Норманисты, какъ и следовало ожилать, медніе Людовика о томъ, что пришедніе люди были изт племени Швеловъ, приняли за положительный фактъ, а слово Хаванъ обратили въ Гаконъ. Противники норманистовъ совершенно справедливо указали на существование древне-русскаго титула хакана или кагана. Такъ, митрополить Иларіонъ въ своемъ похвальномы слова Владеміру Святому называеть его коланома. Этотъ титуль встричается и въ Слови о Полку Игореви. Ясно, что въ Вертинскихъ лётописяхъ илеть речь о нарвиательномъ хаканъ. а не о собственномъ имени Гаконъ. Относительно словъ "изъ племени Свеоновъ" нёкоторые антинорманисты пришли къ такому толкованію. Они лопускають, что пришельны были л'яйствительно родомъ Шведы, но находившиеся на службе у кіевскаго князя. Мы думаемъ, что это натяжка. Вопервыхъ, еслибъ они были Швелы, то почему стали бы называть себя Руссами, а не Швелами. Вовторыхъ, самый текстъ летописей не говорить ясно и положительно о шведскомъ происхожденіи. Такъ какъ въ то время уже начались напаленія Норманновъ на берега Франціи, то естественно Франкскій дворъ, мало знакомый съ свверомъ и востокомъ Европы, отнесся подозрительно къ этимъ пришельнамъ. Притомъ, какъ основательно замътиль одинъ изъ антинорманистовъ (Нейманъ), не видимъ главнаго въ отрывочномъ извъстіи Бертинскихъ лътописей: чёмъ кончилось явло, то-есть понтвершилось ли, что это были Шведы? Мы съ своей стороны предложимъ еще вопросъ: если тутъ нътъ ошибки, то въ какомъ смыслъ принимать здісь названіе Свеоновь? Въ первой половині IX віка это названіе исключительно попнадлежало обитателямь настоящей Швеціп или употреблялось еще и для обитателей южнаго Балтійскаго поморья (откуда вышли и сами Шведы)? Развѣ оно не могло обнимать не один только германскія илемена, но и нікоторыя славянскія? Мы знаемь, что славянскіе п германскіе пароды перъдко являются подъ однимъ и тъмъ же пменемъ или подъ именами, происшедшими отъ того же корня. Напримъръ: имя Англы есть то же, что наше Онглы или Угличи, а намецкіе Туринги то же, что славянскіе Туричи (передаланное въ Тиверци). Въ последствии у одного народа подобное название утрачивается, у другаго сохраняется. Если не взять въ расчеть это обстоятельство, то на основаній сходныхъ именъ, пожалуй, можно доказывать, что Англичане славянскаго происхожденія. Могла быть также просто ошибка или у автора или въ рукописи, то-есть вмѣсто Sueonum не читать ли Slavorum или Sclavorum? И не такія ошибки можно встрѣчать въ источникахъ. Напомнимъ Льва Діакона, который нашихъ Древлянъ называетъ Германцами.

Такимь образомъ извъстіе Бертинскихь льтописей, служившее сильною опорой норманистамъ, по нашему мнънію, обращается въ одно изъ многихь доказательствъ противъ ихъ теоріи. Что можно извлечь изъ нихъ положительнаго, такъ это существованіе русскаго княжества въ Россіи въ первой половинъ ІХ въка, тоесть до такъ-называемаго призванія Варяговъ. А русское посольство къ императору Феофилу указываетъ на раннія сношенія Руси съ Византіей, и слъдовательно подтверждаетъ упомянутые нами намеки на эти спошенія въ бестакъ Фотія. А если посольство не ръшилось возвращаться прежнею дорогой, то мало ли какія причины оно могло для того имъть. Наконецъ, почему не допустить буквальнаго смысла лътописей, то-есть опасности отъ варварскихъ народовъ (Угры, Хазары, и т. п.), съ которыми Русь въ то время могла паходиться во враждебныхъ отношеніяхъ?

Мы уже замѣтили выше, какую шаткую основу для точныхъ этнографических выводовъ представляютъ иногда народныя пмена, если судить о нихъ по первому взгляду, не принимая въ расчетъ многоразличныхъ видоизмѣненій, которымъ они подвергались. Весьма часто народное имя или прозваніе имфеть за собой длинную и запутанную исторію, такъ что очень трудно добраться до его происхожденія и первоначальнаго смысла. Къ такого рода случаямъ я отношу названіе Руоци, пли Руотсы (Ruotsi) подъ которымъ Шведы извъстны у Финновъ. Норманисты изъ этого названія сділали свое обычное заключеніе: Финны называють Шведовъ Руссами; слъдовательно наша Русь пришла изъ Швеціи. Но, вопервыхъ, недоказано, что бы Руотсы означали тоже, что Руссы; а вовторыхъ, названіе Руссовъ встрівчается и помимо натей собственной Русп. На южномъ берегу Балтійскаго моря мы также находимъ въ средніс віка Русь (Німань), Пруссовъ, Рузію или Русцію, Рутеновъ, Руянъ или Ругіанъ, и т. п. Всѣ эти названія иміють между собою тісную филологическую связь, но нисколько не означають колоинстовь изъ южной Руси на берега Балтійскаго моря или на оборотъ. Если же объяснять колонистами (что и дёлаетъ славянская школа, выводящая Варяговъ—Русь съ Балтійскаго поморья), то полабскіе Древане окажутся колонистами изъ Волыни или наоборотъ, оракійскіе Друговиты колонистами полоцкихъ Дреговичей; Поляки пойдуть отъ кіевскихъ Полянъ, или Кіевъ (Куяба у Арабовъ) отъ польскихъ Куявовъ, и т. и.; объ Англахъ и Турингахъ мы уже говорили. А главное, надобно прежде объяснить самое слово Руотси. Это слово нисколько не указываетъ на тожество Шведовъ съ нашею Русью. Филологически никъмъ не доказано, что бы слова Руотси и Рось были тожество, а не созвучіе \*).

Что касается до предполагаемой связи шведской провинціп Рослагена или Родслагена и общества Rodhsin (гребцовъ) съ нашею Русью, отъ нея добросовъстно отказались уже сами представи-

тели порманистовъ (послъ монографіи г. Гедеонова).

Еписконъ кремонскій Ліутпрандъ былъ два раза посломъ въ Константинополь, во второй половинь Х выка, и уномпнаеть о Руссахъ два раза. Въ одномъ случав онъ говоритъ: "На свверъ отъ Константинополя живутъ Угры, Печенъги, Хазары, Руссы, которых в мы иначе называем Нордманами, п Булгары, ближайшіе сосёди". Въ другомъ мёстё онъ вспомпнаетъ расказъ своего вотчима о нападеніп Игоревой Руси на Константинополь и прибавляеть: "Это есть съверный народъ, который Греки по наружному качеству называють Руссами, а мы по положению ихъ страны Нордманами". Тутъ весь вопросъ заключается въ томъ: разумѣлъ ли Ліутпрандъ подъ именемъ Норманновъ только скандинавскіе народы, или онъ даеть этому имени болье обширный смыслъ, то-есть относить сюда вообще народы съверные? Примъры послёдняго встрічаются п у других средневіновых літописцевь, и мы нисколько не колеблемся истолковать именно въ этомъ смыслъ слова Ліутпранда. Если же принять слово Норманны въ смыслъ Скандинавовъ, то что же выходить? Оказывается что Руссы, поселившеся на Днепре, все еще продолжають называться Норманнами пли Скандинавами, хотя уже прошло сто лѣтъ

<sup>\*)</sup> Названія отдільных предметовь могуть иногда вводить въ такое же заблужденіе, какъ и названія народовь. Напримірь: чего бы проще, какъ Корсунскія врата Новгородской Софіи производить изъ города Корсуня? Къ названію присоединялись и другія обстоятельства: завоеваніе Корсуня Владиміромъ Святимъ и вывозъ оттуда Русскими пікоторыхъ художественныхъ произведеній. Дійствительно, и въ древней, и въ новой Россіи эти врата производили изъ Корсуня, пока точныя изслідованія Аделунга не уб'єдни въ томъ, что они не греческой, а занадной или латинской работы.

со времени ихъ предполагаемаго выхода изъ Скандинавіи (Ліутправдъ выражается тутъ прямо о своемъ времени: nos vero voсания). Если же Ліутпрандъ подразумівалъ собственно скандинавское происхожденіе Руси, то кто ему мізналъ прямо указать на него, а не выражаться неопреділенными терминами? Но діло въ томъ, что онъ говоритъ только о положеніи страны. Онъ прямо поміщаетъ Руссовъ въ сосідство Угровъ, Печеніговъ, Хазаръ и Булгаръ; что совершенно соотвітствуєть положенію придній провской Руси и было бы весьма несогласно съ понятіемъ о Скандинавіи \*).

Мы видёли, что арабскім извёстія второй половины IX вёка говерять о Руссахъ какъ о сильномъ, многочисленномъ народъ, предълы котораго на юго-востокъ теряются гдъ-то въ странахъ приводженихъ и прикаспійскихъ. Если обратимся на юго-западъ, и здъсь его предълы не только простираются до Кариатъ, но и переходять за пихь. Галицая или Червонная Русь, по летописи, только при Владимір'в Святомъ примкнула къ общему составу Руси. Вскоръ она переходить въ руки Поляковъ. Въ послъдстви онять возвращается къ русскимъ князьямъ; а въ XIV въкъ снова и надолго отходить къ Польшъ, и отъ нея уже не возвращается къ Россін, а поступаетъ во владеніе Габсбурговъ. Невольно представляется вопросъ: когда же название Русь, Русинъ успъло такъ глубоко вкорениться въ Галиціи, если бы было принесено горстью выходцевъ изъ Скандинавін? Галицкій народъ постоянно и до сихъ поръ отличаетъ себя названіемъ Русскаго отъ другихъ Славянь. При польскомъ владычествъ изъ всъхъ русскихъ областей, соединенныхъ съ Литвой и Польшей, Галицкое воеводство носить название Русского по преимуществу. Галиція все-таки, хоть сравнительно не долго принадлежала дому Игоревичей. Но что такое Русь Закариатская или Угорская? Когда она поселилась тамъ, положительныхъ свёдёній о томъ нётъ. Венгерскіе літописцы говорять, что она пришла въ Наннонію еще вивств съ Венграми. А норманисты утверждають, что летописцы лгуть и что это должно-быть русскіе бъглецы временъ татарскаго на-

<sup>\*)</sup> Сведвия свои о Руссахъ Ліутпрандъ почеринуль у Византійцевъ, и его названіе ихъ Нордманами есть просто переводъ византійскаго понятія о Руси какъ о народе северномъ и даже надсеверномъ или "гиперборейскомъ". Напр. Накита Хоніатъ выражается о Руси такъ: "которыхъ называютъ и Скифами гиперборенскими" (168. Боп. изд.). Нозд. прим.

шествія, то-есть относять начало Угорской Руси къ XIII віку. Пъйствительно венгерскіе лътописны не отличаются правливостью: отнако они нередко говорять и правду. Возможно, что Русское племя обитало въ Карпатахъ и подъ Карпатами еще прежде Угровъ, то-есть оно было тамъ сторожилами. Вся Карпатская Русь есть живой протесть противъ порманистовъ, и потому они вооружаются на нее вейми силами. Такъ они возражають: что по нашей абтописи Кариатская область была населена племенемъ Хорватовъ, и слъдовательно летонисцы наши отличали ее отъ Руси; что Хорваты по большей части выселились въ Иллирію, и остатки ихъ потомъ подчинены Русскими при князьяхъ Рюрикова дома. Противъ этого мы напомнимъ то, что говорили о разныхъ объемахъ, которые принимало название Русь. И Кривичей, и Волынянъ дътописцы отличають отъ Руси-Полянъ; однако это не мъщало имъ сознавать себя русскимъ народомъ. Название Рось или Русь было однимъ изъ любимыхъ и наиболе распространенныхъ славянскихъ названій, и потому пътъ пичего удивительнаго, что оно въ съверной Венгрін дрезнъе пришествія Угровъ. То же названіе, только въ другой формѣ, распространялось и на значительную часть Нанноніи; мы говоримь о Ругіи, у Нъмпевъ Rugiland. Ругія—это, по всей въроятности, одно наъ многихъ видоизмъненій слова Русь или Русія. Такъ въ латиискихъ лътописяхъ мы находимъ названіе нашей Ольги regina Rugorum (что не мъщало носить имя Руговъ и нъкоторой части Нъмцевъ: опять напоминив Англовъ и Угличей, а также славянскихъ Руянъ или Ругіанъ на Балтійскомъ морф). Итакъ Угорскую и Карпатскую Русь весьма трудно связать со скандинавскими выходцами. Она могла когда-то называться и Хорватами, что не мъшало ей быть въ то же время Русью въ обширномъсмыслъ, подобно нашимъ Кривичамъ. И имя это, едвали означаетъ горцевъ, то-есть не происходить отъ слова грбъ-горбъ или хрбъ-хребеть. Подобныя объясненія суть только попытки осмыслить названія, смысль которыхъ давно затерялся. Примъровъ пеудачнаго осмысливания очень много. Такъ названія Нимим до сихъ поръ производять отъ нимой. Но возможное ли дело, чтобы Славяне назвали свопхъ исконныхъ сосёдей и когда-то соплеменниковъ для себя непонятными, то-есть намыми? Названіе Намцы очень древне, п напоминаетъ германскихъ Неметовъ у Тацита (на что уже указывали нъкоторые ученые и прежде, но тщетно). Славянское "Нѣмцы" представляеть аналогію съ французскимъ "allemands": имя одного народа перенесено на цёлое племя. (Названіе рѣкп Нѣмана м. б. того же корня).

Норманисты изощрялись доказать, что и названіе Русинъ въ Угріи означаеть собственно не человѣка русскаго илемени, а человѣка русской вѣры. Въ подтвержденіе этого миѣнія приводился разговоръ въ родѣ слѣдующаго: "Кто ты такой?"—"Русинъ (пли Руснакъ)."—"Какой ты вѣры?"—"Русской".—"А въ какой землѣ ты живешь?"—"Въ Угорщинъ". Отсюда дѣлался прямой выводъ: самъ народъ считаетъ свою землю Угорскою, а не Русскою, слѣдовательно онъ пришелъ сюда послѣ Угровъ, а Русиномъ называетъ себя въ смыслѣ унита или православнаго. Но въ такомъ случаѣ, напримѣръ, прусскіе Поляки, отвѣчающіе, что они живутъ въ Пруссіи или въ Нѣмечинѣ, или нѣкоторые Западноруссы, говорившіе, что они живутъ въ Польшѣ и т. п., все это будутъ не исконные обитатели края, а колонисты?

Норманская школа обыкновенно представляла Варяговъ, приходившихъ изъ Скандипавіп, свободно разгуливающими на своихълодкахъ по главнымъ речнымъ путямъ Россіи вдоль и поперекъ ея, то въ качествъ торговцевъ, то въ качествъ ипратовъ. До сихъ поръ почти никто не обращалъ серіознаго вниманія на это представленіе. Разв'в Россіл была необитаемая пустыня или обитаема только слабыми илеменами дикарей? На западѣ мы видимъ, что Норманны иногда устьями рѣкъ врывались внутрь страны. Но эти походы нельзя и сравнивать съ такимъ продолжительнымъ и многотруднымь путемь, каковь быль такь-называемый греческій путь пзъ Балтійскаго моря но Волхову, Ловати и Дивиру въ Черное. На этомъ пути мы видимъ по тому времени довольно густое население п укрѣпленные города. Если Варяги и плавали по немъ, то не иначе какъ при мирныхъ, дружественныхъ отношеніяхъ съ туземными державцами или общинами. На походы Скандинавовъ въ Константинополь большими массами нётъ рёшительно никакихъ указаній. Да подобные походы едва ли были возможны даже помнмо пом'ёхи со стороны населенія: кром'є громаднаго протяженія пути они должны были встръчать препятствія естественныя. Между Дньпромъ и Ловатью лежитъ поперечный бассейнъ Западной Двины; слъдовательно, надобно было перейти два волока. Притомъ гораздо короче быль другой путь изъ Варягь въ Греки, по Западной Двинѣ; а Волховъ и Нева представляли длинный крюкъ. Мы сомнъваемся, чтобы лодки, поднимавшіяся изъ Балтійскаго моря по Двинъ или по Волхову, дъйствительно перетаскивались потомъ волокомъ до Дивира. Гораздо естествениве предположить, что торговцы должны были везтисвои товары по этимъ волокамъ на телѣгахъ или, что въроятите, зимой на саняхъ, и достигии Дивира, пересаживались въ лодки, которыя опи нанимали или покупали у туземцевъ. Съ нашимъ предположениемъ вполнъ согласуется извъстіе Константина Багрянороднаго о плаваніп русскихъ каравановъ въ Черное Море: обитатели придивировскихъ областей въ теченіе зимы рубили лодки однодеревки; весной, во время разлитія водъ, силавляли нхъ въ Дневиръ къ Кіеву; здёсь торговцы покупали эти лодки, оснащивали ихъ и снаряжали караваны. Изъ Константина Багрянороднаго мы знаемъ, съ какими усиліями этп караваны проходили сквозь Дивпровскіе пороги; но замвиательно, что объ ихъ обратномъ плаваніп мы ничего не знаемъ. Рождается вопросъ: какимъ образомъ они проходили противъ теченія? Зам'ьчательно, что скандинавскія саги, столь много расказывающія о походахъ Норманновъ, совершенно молчатъ объ ихъ илаваніи по Дивиру и его порогамъ. Точно также молчатъ о томъ и западные летописцы. Адамъ Бременскій замечаеть, что путь изъ Швеціп въ Византію по Русской земль быль мало посыщаемь, по причинъ варварскихъ пародовъ, и что ему предпочитали плавание по Средиземному морю. Мы знаемъ, что Варяги пли Норманны приходили въ Кіевъ; но приходили въ качествъ гостей или наемныхъ дружинниковъ. Есть примъры ихъ путешествія изъ Кіева въ Константинополь, но только съ позволенія кіевскаго князя. Изв'єстно, что Владиміръ Святой, утвердясь въ Кіевѣ, самъ отправилъ часть пзлишней варяжской дружины въ Византію, и конечно на русскихъ же лодкахъ. Замъчательно, что это былъ первый случай отправленія Варяговъ въ Грецію изъ Руси; о болье раннемъ не говорять никакіе источники. О томъ, чтобы Варяги могли пробиваться силой сквозь всю Русскую землю, не можеть бы п ръчн. Сами Руссы, по замечанию Константина Багрянороднаго, могли предпринимать плавание въ Черное Море только въ то время, когда были въ мир'в съ Печен'вгами \*).

Оба извъстія о великомъ водномъ нути, Константина Багряно-роднаго и нашей лътоинси, относятся къ той эпохъ когда съвер-

<sup>\*)</sup> Варяги на собственных кораблях ходили не дале Ладоги, т. е. инжияго Волхова. На это указываеть целый рядь фактовъ. Кроме торговых договоровь Новгорода съ Готландомъ, о томъ свидетельствують нападеція Шведовъ въ 1164 и въ 1317 годахъ. (См. Новгород. летописи). Позди. прим.

ная и южиля Русь объединились подъ владычествомъ одного кияжескаго рода, и следовательно, илавание судовъ подъ покровительствомъ князей могло довольно свободно совершаться отъ Ладожскаго озера до нижняго теченія Дибира. Кратчайшій путь изъ Балтійскаго моря въ Черное по Западной Двин'в стоялъ на второмъ илан'в вследствіе того значенія, которое пріобрёлъ Новгородь, какъ торговый и отчасти политическій центръ.

Итакъ, повторяемъ, великій волный пли Греческій путь слулался довольно торною дорогой собственно со времени русскихъ князей и въ связи съ ихъ господствомъ, а не прежде ихъ водворенія вдоль всей этой нолосы. Почти то же мы должны сказать о связяхъ между Русью и Варягами-Норманнами. (Подъ этимъ именемъ разумвемъ обитателей Скандинавін. Латскихъ острововъ и южнаго Баттійскаго номорыя). Многіе факты изъ Х и XI въковъ убъждають насъ, что связи эти дъйствительно существовали. Мы видимъ наемния варяжскія дружины въ войскахъ русскихъ князей и даже варяжскій гарнизонъ въ Новгород'в. Видимь иногда брачным и вообще подственным отношенія Игоревичей съ порманскими конунгами. При дворъ русскихъ князей встръчаются норманскіе принцы и знатные люди; варяжскіе кунцы пли гости были не радки, особенио въ Новгорода; въ случаяхъ нужлы русскіе князья носылають нанимать Варяговъ, а пногда сами ищуть убъжища у ихъ конунговъ. Однимъ словомъ, мы видимъ иногда довольно даятельныя сношенія. Но что же изъ этого. Следуеть ли отсюда, будто Руссы пришли изъ Скандинавіп? Нисколько. Нодобныя связи и сношенія мы находимь и съ другими народами, какъ-то съ Греками, Иоляками, Намцами, Иоловцами п т. д. Замвчательно, что скандинавскія саги въ общихъ чертахъ по поводу отношенія Норманновъ къ Руси сходится съ нашими лвтописями, за исключеніемъ басни о призваніи Вариговъ, которая самиль Скандинавамъ была непзвёстна, также какъ и другимъ среднев вковымъ источникамъ. Новые скандинавскіе историки тымъ пе менъе повторяють эту басню, но повторяють ее съ нашего же голоса. Скандинавскія саги не только не подтверждають басни о призванін пли о завоеванін Руси Порманнами; папротивъ, онъ еще яснъе чамъ наши лътописи характеризують ту роль, которую пграли на Руси Порманны въ качествъ наемныхъ дружинъ: хорошее вознагражденіе, вотъ что болье всего тянуло къ намь этихъ сфверныхъ кондотьеровъ, и они торгуются съ нашими князьями не хуже всякихъ другихъ наемниковъ. По всему видно, что

великонняжескій Кіевскій дворъ привлекаль ихи своими богатствомъ и блескомъ, канихъ имъ не приходилось видеть у себя на родинв. Не изъ бъдной, нолудикой Скапдинавін проникали тогда въ Россію сімена цивилизаціи, а разві наобороть, изъ Руси въ Скандинавію. Южнорусскіе Славяне со временъ глубокой древности находились въ сношеніяхъ съ греческими принонтійскими кодопіями, и отъ нихъ конечно, получили начатки своей гражданственности. Въ этомъ отношеніи опп не были менте счастливы чёмъ Германцы, живийе на гранидахъ Римскаго міра. Цвётущее состояніе русской гражданственности, открывающееся предъ нами въ XI и XII въкахъ, не могло получить пачало только со второй половины IX века, то-есть со времени минмаго призванія Варяговъ. Нътъ, такому цвътущему состоянию предшествоваль безспорно долгій періодъ постененнаго развитія \*). Только уб'ёдившись въ этой истинъ, мы оцъщимъ все значение варварскаго татарскаго ига въ Россіи: прошло четыре въка со времени нашего освобожденія, а наша гражданственность все еще значительно нозади, тогда какъ въ XII вёкё она немногимъ чёмъ уступала намецкой и была едва-ли не выше польской.

Въ русскихъ летописяхъ и въ скандинавскихъ сагахъ нашлось предения сходных предений. Напримфръ, о смерти Олега отъ своего коня, о взятіп Коростена Ольгой при помощи воробьевъ и голубей, и пр. И воть еще доказательство скандинавского происхожденія! Интересно при этомъ незаміченное нормапистами обстоятельство, что русскія саги повидимому древиже исландскихь! Исландскій расказы о томы, какы Гаральды Смёлый взялы вы Спдилін одинъ городъ помощію птиць относить событіе къ половинъ XI въка, а русская сага объ Ольгъ и Коростенъ говоритъ о половинъ Х въка. Кто же у кого заимствовалъ преданіе? Вопросъ еще болъе усложняется, если обратимъ внимание на восточныя сказанія, по которымъ войско Чингивъ-хана такимъ же способомъ взяло одинъ непріятельскій городъ. Сходные мпонческіе мотивы можно встрачать и постоянно встрачаются не только у родственныхъ народовъ, но также у народовъ весьма отдаленныхъ другъ отъ друга. Между твиъ у пасъ есть цване ученые трактаты,

<sup>\*)</sup> Уже нокойный Артемьевъ въ своей диссертаціи: "Пмёли ин вліяніе Варяги на Славинь?" (Казань, 1845) основательно доназаль несправедливость Вайеро-Шлёперовской школя, полагавней, что Варяги принесля цивилизацію въ Россію; тогда какъ они сами были менёе образовани чёмъ Кіевская Русь. Позд. прим.

толкующіе о заимствованіяхъ русскими пѣсенъ, сказокъ и пр. то съ востока, то съ запада. Остается только предположить, что и весь Русскій народъ откуда-нибудь заимствованъ! Народъ, который своею многочисленностію и своеобразнымъ характеромъ издавна поражалъ пноземцевъ. Въ половинѣ XII вѣка Матвѣй, епископъ Краковскій, выражается такимъ образомъ: "Русь это какъ бы особый міръ; этотъ Русскій народъ своимъ безчисленнымъ множествомъ подобенъ звѣздамъ небеснымъ". (См. Белевскаго—Молимента. II. 15 и 16 стр.).

V.

## Новгородскій оттрнокт легенды о призванін князей.

Откуда взялась легенда о призваніи князей п о призваніи пменно пзъ Скандинавіи?

Извѣстно, что средневѣковые лѣтописцы любили приписывать своимъ народамъ какое нибудь отдаленное происхождение п притомъ льстящее народному самолюбію. Напримёръ, Франки выводили себя отъ Энеевыхъ Троянъ, Бургунды отъ Римлянъ и т. п. Но самымъ обычнымъ пріемомъ было выводить народы изъ Скандинавін. Такъ Іорнандъ производилъ Готовъ изъ Скандинавін, п назваль эту страну vagina gentium. Павель Діаконъ производить оттуда же Лангобардовъ. Видукиндъ сообщаетъ мивніе, которое оттуда же выводить и Саксовъ. Къ Готскимъ народамъ и вкоторые льтописцы причисляютъ Вандаловъ, Геруловъ, Скировъ, Ругіевъ, Бургундовъ п Аланъ (см. Мет. Рор. Стриттера. Т. І). Если принять Скандинавское происхождение Готовъ, то выходитъ, что п этп вей народы ведуть свое начало изъ Скандинавіп. Очевидно, происхождение изъ далекаго полумионческаго острова Скандіп пріобрѣло особый почеть, сдѣлалось признакомъ какого-то благородства. Если принять въ соображение, что сами Скандинавы выводили своихъ предковъ съ береговъ Танаиса, то получимъ следующую несообразность. Готскій народъ успель изъ южной Россіи переселиться въ Скандинавію, тамъ размножиться, оттуда вернуться въ южную Россію п здісь уже съ III віна явиться господствующимъ народомъ. А между тфмъ сама Скандинавія, эта воображаемая vagina gentium, извергавшая изъ своихъ предъловъ целые народные потоки, безъ сомненія, въ первые вѣка нашей эры была пустынною страною, изрѣдка обитаемою Финнами и Лопарями, по берегамъ которой еще только зараждались германскія колоніи, приходившія съ южнаго Балтійскаго поморья.

Этотъ столь распространенный обычай выводить своихъ предковъ изъ Скандинавін по всей віроятности отразился и въ нашемъ лѣтописномъ преданіп о выходѣ оттуда Варяжской Руси. Но, какъ мы видъли, все убъждаетъ насъ въ томъ, что отечество Руси было не на стверт, а на югт; что владычество свое она распространяла не съ севера на югъ, а наоборотъ съ юга на съверъ, и что Русь и Варяги два различные народа: первые жили на югъ, вторые на съверъ. Сама лътопись наша Черное море называетъ Русскимъ, а Балтійское Варяжскимъ; эти названія весьма паглядно указывають на географическое положеніе Варяговъ и Руси, и нътъ никакого моря, которое бы называлось Варяго-Русскимъ. Арабы также Черное море называютъ Русскимъ; о Балтійскомъ моръ они хотя имъли темное представленіе, но все-таки связывали съ нимъ названіе Варанкъ. Далве, русская льтопись смышиваеть Русь съ Варягами собственно въ легенды о призванін князей; но почти во всёхъ другихъ случаяхъ она раздичаетъ Русь отъ Варяговъ и говоритъ о нихъ какъ о разныхъ народахъ. Русскою землею въ лѣтописи называется по преимуществу югъ, а не сѣверъ Россіп; въ XII вѣкѣ князья подъ пменемъ Русп разумфютъ обыкновенно Кіевскую землю. Изъ всѣхъ славянскихъ племенъ Русь приводится въ напболѣе тѣсныя отношенія съ Полянами. Напомнимъ опять выраженіе летописи: "Поляне яже нын' зовомая Русь". Зам' чательно, что матерью русскихъ городовъ названъ Кіевъ, а не Новгородъ \*).

<sup>\*)</sup> Обращаемъ вниманіе читателя на эту граматическую певѣрность: Кіевъ мать, а не отець-городъ (на что указаль и т. Безсоновъ въ примѣчаніяхъ къ его изданію Бѣлорусскихъ иѣсенъ). Народъ не могъ выразиться такимъ образомъ: онъ говоритъ "матушка Москва", "батюшка Интеръ", а не наоборотъ. Очевидно это названіе не народное, а книжное, заимствованное отъ Грековъ: то есть буквальный переводъ слова и η τράπολις. Византійскіе писатели прямо пазнаваютъ этимъ именемъ Кіевъ. Напр. у Киннама. (236 стр. Бонскаго изданія): "Илтротоліс тю ёдуєї тойтом.

Что подъ именемъ Руси разумћлась въ древній періодъ препмущественно Кіевская земля даже и у другихъ южнорусскихъ Славянъ, весьма паглядный примъръ представляютъ извъстныя слова Владиміра Галицкаго о кіевскомъ бояринѣ Петръ: "Поъха мужъ Русскій объимавъ вся волости".

Начало Русской исторія пріурочиваеть из Новгороду одна только легента о презранін князей. "Се пов'єсти времярных, леть, откуда есть ношла Русская земля, кто въ Кіеве нача пенвъе книжита"-вотъ какими словами начинается папа лътопись. Туть говорится о Міеві, а не о Новгороді. Положительныя хронологическія данныя также относять начало пашей псторіц къ кісву. Первый достов'юный факть, внесенный въ нашу летопись со словъ византійцевъ, это нападеніе Руси на Константинополь въ 864-5 гг., въ царствованіе императора Михаила. Вотъ слова нашей летописи: "Начению Миханду царствовати, начася прозываться Руска земля". Порманская теорія прилада имъ тотъ смыслъ, будто именно съ этого времени наше отечество стало пазываться Русью. Но внутренній, яфиствительный смысль, согласный съ положительными событіями, тоть, что въ парствовапіе Михаила имя Руси впервые ділается извістнымь, собственно впервые обращаеть на себя вниманіе, вслудствіє напаленія Руссовъ на Константинополь. Можетъ быть нашъ лётописецъ или его синсатель и самъ думаль, что съ тъхъ поръ Русь стала пазываться Русью. Заблужденіе весьма естественное, и невозможно прилагать требованія нашего времени къ русскимъ грамотнымъ людямъ той эпохи, то есть ожидать отъ нахъ эрудици п притики своихъ источниковъ. Напримфръ, могли ли они, читал византійцевъ, подъ именами Скиоовъ, Сарматовъ и т. и. узнавать свою Русь?

"Тёмъ же отселе почнемъ и числа положимъ-прододжаетъ лътопись". Это отеель, по отношению къ Русской истории, оказывается первый годъ Михаилова царствованія, который лётопись полагаеть въ 852 г. "А отъ перваго лъта Михаплова до перваго літа Олгова, Русскаго киязя, літь 29; а оть перваго лъта Олгова, понеже съде въ Кіевъ, до перваго лъта Игорева дъть 31; а отъ перваго дъта Игорева до перваго дъта Святославля лътъ 33" и т. д. Въ этомъ хронологическомъ перечиъ начало Руси ведется не отъ призванія Варяговъ, а отъ той эпохи, когда Русь ясно, положительно отивчена византійскими историнами. Затымъ хронисть прямо переходить къ Олегу. Гда же Рюрикъ? И почему такое повидимому замъчательное лицо, родоначальникъ Русскихъ киязей, не получилъ мъста въ означенной хронологіп? Мы въ этомъ случай допускаемъ только одно объясненіс, а именно: легенда о Рюрпкі п вообще о призваніп князей занесена въ лътописный сводъ, чтобы дать какое нибудь

начало русской исторіи, и занессна первоначально безъ года; а въ носл'ядствін искуственно пріурочена къ 862 году \*).

Въ настоящее время, после нъсколькихъ прекрасныхъ трудовъ но вопросу о нашей літониси (Погодина, Сухомлинова, Срезпевскаго, ки. Оболенскаго, Бестужева-Рюмина и др.) нътъ сомнънія, что такъ называемая Несторова лътопись въ томъ видъ, въ кокомъ она тошла до насъ, есть собственно лътописный сводъ, который наросталь постепенно и подвергался разнымь редакціямь. Списатели, какъ оказывается, не всегда довольствовались буквальнымъ воспроизвенениемъ оригинала: но часто прилагали и свою долю авторства; одно сокращали, другое распространяли; полновляли языкъ; вставляли отъ себя разсужденія, толкованія и лаже излые эпизолы. Не налобно при этомъ упускать изъ виду также и простыя ошибки, описки, недоразумбиія (особенно при чтенін подтительных слова) и пр. Изв'єстныя слова мниха Лаврентія: "оже ся гдъ буду описаль, или переписаль, или не доинсаль, чтите исправливая Вога діля, а не кляните"—эти слова характеристичны. Мы думаемь, что и мнихъ Лаврентій, хотя называеть себя списателемъ, однако едва ли это слово можно приложить къ нему въ буквальномъ смыслъ. Воть отъ чего явилось такое разнообразіе списковъ, что нельзя найти двухъ экземпляровъ совершенно сходныхъ между собою.

. Натописный сводъ дошель до насъ въ спискахъ, которые не восходятъ ранѣе второй половины XIV в.; отъ Кіевскаго періода не сохранилось рукописи ни одного лѣтописнаго сборишка. Своды, дошедшіе до насъ и заключающіе пачало нашей исторіи, принадлежать собственно Руси сѣверной, т. е. Новгородско-Суздальской, а не южной, и притомъ относятся къ тому времени, когда лѣтописная дѣятельность въ Кіевѣ уже прекратилась. Возстановить по нимъ начальную редакцію почти также трудно, какъ по былинамъ Владимірова цикла возстановить картину Кіевской Руси и придворнокняжескаго или дружиннаго быта временъ историческаго Владиміра; ибо эти былины точно также дошли до насъ при носредствѣ сѣверной обработки и сѣверной передачи; опѣ окрасились въ цвѣтъ, который имѣетъ мало общаго съ древнею Кіевскою Русью. Въ инхъ болѣе отражается единодержавная Московская Русь. Новытки нѣхоторыхъ изслѣдователей отдѣлить

<sup>\*)</sup> Начальную хронологію Нестора сами норманисты находіть ошибочною; а именно на это указываль прежде Кругь, и въ паше время г. Куникъ.

разнообразные слоп въ нашемъ лѣтописномъ сводѣ начались сравнительно недавно, и, несмотря на иѣкоторые прекрасные результаты, остается еще обширное поле для дѣлателей; многія подробности еще ускользаютъ отъ разъясненія. Нѣкоторыя имена вкладчиковъ въ лѣтописный сводъ и списателей уцѣлѣли случайно; а остальныя потеряны навсегда.

Относительно порчи и перемёнъ, которымъ подверглись наши начальныя літописи, они представляють аналогію съ богослужебными книгами. Извъстно, какія ошибки и вставки были въ нихъ открыты, когда началось ихъ исправленіе, и къ какимъ важнымъ послёдствіямъ они повели. А между тёмъ богослужебныя книги какъ предметъ священный конечно переписывались съ большимъ тщаніемъ и большею осторожностію, чъмъ льтописи; поэтому можно себъ представить, какъ велика была порча послъднихъ: пбо для списателей и составителей сводовъ не было такой же сдержки. А когда началась ученая разработка Русской исторіп, ті расказы, которые говорять о временахь гораздо болье превнихъ чёмъ самыя лётописи, относились обыкновенно къ народнымъ преданіямъ. Мы нисколько не отвергаемъ преданій какъ одного изъ источниковъ исторін; но діло въ томъ, что этимъ источникомъ надобно пользоваться съ величайшею осторожностію, и пока преданіе не выдержить строгой провірки по другимь боять достовтрным источникамь, его никакь нельзя возводить въ историческій факть. Это во первыхь; а во вторыхь еще вопрось: то, что мы иногда считаемъ народнымъ предаціемъ, д'Ействительно ли таковыма можеть назваться? Можно не мало найти примёровъ тому, какъ мнимо народныя преданія составились путемъ собственно книжнымъ. Нѣкоторые домыслы грамотфевъ, удачно пущенные въ массу, въ последствин какъ бы принимаютъ оттенокъ народныхъ преданій, особенно если въ пихъ отражался какой нибудь общій мотивъ, какое либо повторявшееся явленіе, другими словами если они попадали въ соотвътственную среду. Для аналогіп съ этимъ явленіемъ укажемъ на отношенія многихъ апокрифичессихъ сказаній къ Библін.

Столь прославлениая легенда о призваніп князей дошла до насъ не въ первоначальномъ своемъ видѣ. По всей въроятности она была преобразована тѣмъ лицомъ, который приложилъ нѣкоторыя старанія къ обработкѣ Кіевскаго свода, то есть придалъ ему нѣкоторую систему. Хотя это сказаніе по возможности проводится и далѣе, то есть какъ бы согласуется съ дальнѣйшими фактами;

но по напвности и простотѣ литературныхъ пріемовъ лѣтописцы не могли пзбѣжать противорѣчій какъ въ этомъ случаѣ, такъ и во многихъ другихъ \*).

Извѣстно, что исторія каждаго народа начинается мивами. Не будемь говорить о пародахь древняго міра; напомнимь болѣе близкіе къ намъ примѣры: сказанія о Пшемыслѣ у Чеховъ, о Крокѣ и Лешкахъ у Поляковъ и пр. Откуда главнымъ образомъ берутся эти сказанія? Изъ простой, естественной потребности объяснить свое начало, т. е. начало своего парода и особенно своей государственной жизни.

Наша дегенда о призваніп князей изъ за моря имбеть всё признаки сказочнаго свойства. Во первыхъ, три брата. Извъстно, что это число служить любимымъ сказочнымъ мотивомъ не только у Славянъ, но и у другихъ народовъ. Еще у древнихъ Скиеовъ, по извѣстію Геродота, существоваль миоь объ ихъ происхожденіп оть царя Таргитая и его трехъ сыновей: Арпаксая, Лейпаксая и Колаксая. Въ средніе віка встрічаемъ у Славянь мись о пропсхожденін трехъ главныхъ славянскихъ народовъ отъ трехъ братьевъ: Леха, Чеха и Руса. Въ нашей лѣтописи, въ нараднель съ Рюрикомъ, Синеусомъ и Труворомъ на севере, являются три брата на югь: Кій, Щекъ п Хоривъ. Наша легенда о призваніи трехъ Варяговъ для водворенія норядка сходна съ прландскимъ преданіемъ о призваніи трехъ братьевъ съ востока (Амелавъ, Сптаракъ и Иворъ) для заведенія торговли. Что легенда о трехъ Варягахъ установилась не вдругь, и подвергалась также варіантамъ и украшеніямъ, доказывають ся позднѣйшая редакція съ прибавленіемъ Гостомысла, колебаніе, по разнымъ спискамъ, между Ладогою п Новгородомъ, и пр. Самая неопредъленность выраженія: призвали изъ "за моря" есть также обычная черта подобныхъ миновъ,

<sup>\*)</sup> Для примъра укажемъ на происхождение Переяславля, который будто основанъ на мѣстѣ извѣстнаго единоборства при Владимірѣ св. Это не болѣе какъ пеудачная попытка осмыслить названіе города, въ родѣ мива о Кіѣ, основателѣ Кієва. Составитель свода не обратилъ вниманія на то, что городъ Переяславль уже упомянутъ имъ въ договорѣ Олега съ Греками. Это несообразность бросающаяся въ глаза; по другія несообразности менѣе яркія еще легче ускользали отъ нашихъ старинныхъ книжниковъ. Напримѣръ, могли ли они замѣтить слѣдующую топкость? Въ сказаній о призваніи князей говорится, что отъ этихъ князей Новгородци стали называться Русская земля; а между тѣмъ изъ дальнѣйшихъ извѣстій ясно, что именно Новгородци то и не называли себя Русью, а называли такъ обитателей Приднѣпровья.

почти тоже, что наше сказочное: "изъ за тридевять земель". Если бы это быль исторический факть, то могло бы сохраниться въ намяти народной болбе опредбленное указание на мфстность, пзъ которой призвали князей. Впрочемъ, напрасно Байеръ считается родоначальникомъ Норманской теорін; эта теорія въ общихъ чертахъ уже существовала въ древней Россіп, т. е. подъ моремъ тутъ препмущественно разумблось море Варяжское пли Балтійское. Такъ въ 1611 году изъ Новгорода отправлены были послы къ пведскому королю Карлу IX просить въ государи его сына; для чего приводилось следующее основаніе: "А прежніе государи паши и корень ихъ царскій отъ ихъ же Варяжскаго княженья, отъ Рюрика и до великаго государя Өедора Ивановича былъ". Однако и въ древией Россіи мнѣніе о призваніи князей изъ Скандинавін далеко не было исключительнымъ. Напомнимъ извістныя слова Степенной книги о томъ, что Рюрикъ съ братьями пришли изъ Прусской земли, и что они были потомки Пруса, брата Октавія Августа. Воскресенская літопись также выводить пхъ изъ Прусской земли.

Польскій историкъ Длугошъ, писавшій во второй половинѣ XV въка, но имъвшій подъ руками болье древнихъ русскихъ льтописцевъ, въ своихъ извъстіяхъ о Руси распространяется о Ків, Щект и Хоривт, и только мимоходомъ упоминаетъ о выборт трехъ братьевъ Варяговъ нёкоторыми русскими племенами. Онъ выражается о пришествін князей вообще "изъ Варягъ"; но не говорить, будто Русь была Варяги и пришла съ князьями; напротивъ онъ говоритъ о Руси, какъ о народъ туземномъ и стародавнемъ въ Россін; приводитъ мниніе о его происхожденіи отъ мпопческаго Руса; но прибавляеть, что мийнія писателей объ этомъ предметь очень разпообразим и что это разпообразіе "болъе затемняеть, чъмъ выясняеть истину". Стрыйковскій также инчего не знаетъ о пришествін Руси изъ Скандинавін; онъ ведетъ Русь отъ Роксаланъ или Роксанъ; а о Варягахъ замъчаетъ, что мивнія объ ихъ отечестві различны и что русскія хроники не дають на этоть счеть никакого объясненія. Все это показываеть, какая путаница была въ нашихъ летописяхъ но вопросу о началъ Руси, прежде нежели возобладало представление о пришестви небывалаго народа Варяго-Руссовъ изъ за моря.

Сказаніе о повогородскомъ посольств'є къ варяжскимъ князьямъ находится въ непосредственной внутренней связи съ однимъ изъ посл'едующихъ эпизодовъ, именно съ посольствомъ Новгородцевъ

къ Святославу, у котораго они просили себъ князя. Къ своей просьбі, какъ извістно, они присоединили угрозу: "Если изъ васъ нието не пойтеть къ намъ, то мы найдемъ себъ князя (въ тругомъ мъстъ)". Можно ди принимать на въру подобный расказъ, который противорфчить зависимому отношению Новгорода къ великому князю Кіевскому? А что Новгородъ изходился тогла въ зависимости отъ Кіевскаго князя, въ этомъ уб'яждають всф положительные факты. Константинь Багряноровный заибчаеть, что самъ Святославъ или жизни отпа былъ княземъ Новогородскимъ: онь упоминаеть Новгородь въ числе другихъ городовъ зависимыхъ отъ Кіева и нисколько не указываеть на его самостонтельное положеніе. Въ Новгородъ кіевскіе князья въ теченіе всего Х въка содержали варяжскій гаринзонь, и это можеть только намекать на не совсёмъ покорныя отношенія къ нимъ со стороны Новогородневъ. Гораздо естественные предположить, что упомянутый расказь о посольствъ къ Святославу сложился въ позднъйшую эпоху: онъ скорье выражаеть характерь отпошеній Новгорода къ великимъ князьямъ въ то время, когла Новогородиы уже добились некоторой самостоятельности, кичились своимъ ввиевымь бытомь и двиствительно призывали къ себв то того. то другаго князя.

Отсюда мы позволяемъ себъ предположить, что и самая легенда о посольствъ славянскихъ (т. е. новгородскихъ) пословъ за море и о призванін варяжскихъ князей, эта легенда, выводившая начало Русскаго государства изъ Новгорода-имбетъ отпечатокъ Новогородскій. Віроятно настоящій свой видь она получила не ранъе второй половины XII или первой XIII въка, когда Новгородъ достигаетъ значительнаго развитія своихъ силь. Это было время живыхъ, дъятельныхъ сношеній съ Готландомъ (съ городомъ Висби), германскими и скандинавскими побережьями Балтійскаго моря. А съ XIII въка по преимуществу сюда устремлено было вниманіе Сіверной Руси, и только съ этой стороны свободно достигаль до насъ свъть европейской цивилизаціи; между тъмъ Южнал Русь была разорена и подавлена тучею азіатскихъ варваровъ. Уже съ появленіемъ Половцевъ, то есть со второй половины XI въка Русскіе постепенно были оттъсияемы отъ прибрежьевъ Чернаго моря и торговыя сношенія съ Византіей все болъе и болъе затруднялись. А когда нагряпула Татарская орда, этп сношенія прекратились. Нить преданій о связяхь Руси съ Чернымъ моремъ порвалась: между прочимъ заглохли и самыя восноминанія

о Руссинхъ походахъ на Каспійское море, и мы ничего не знали бы о нихъ, если бы не извѣстія Арабовъ. Предапіе о трехъ братьяхъ Кії, Щекѣ и Хоривѣ есть ничто иное какъ таже попытка отвѣтить на вопросъ: откуда пошло Русское государство? Эта попытка конечно южнорусскаго кіевскаго происхожденія. Кіевское предапіе не знастъ пришлыхъ князей; оно говоритъ только о своихъ туземныхъ, и связываетъ ихъ намять съ Внзантіей и съ Волгарами Дунайскими. Это преданіе оттѣснили на задній планъ и не дали ему ходу сводчики лѣтописей и списатели, которые на передній планъ выдвинули легенду о призваніи варяжскихъ князей. А призываніе князей въ ихъ время было обычнымъ дѣломъ въ Великомъ Новгородѣ, и этотъ мотивъ легко могъ окрасить его преданія. Замѣчательно, что и въ послѣдствіи, въ началѣ XVII рѣка, какъ мы видѣли, на призваніе князей ссылаются именно Новгородцы.

Мы упомянули о наемномъ варяжскомъ гарнизонъ въ Новгородъ. Начало этого гаринзона можно отнести къ концу IX или къ началу Х вѣка. По словамъ нашей лѣтописи, Олегъ уставиль, чтобы Новгородъ даваль дань Варягамь по 300 гривень въ годъ мира дъля; что действительно они и получали до смерти Ярослава. Это извъстіе конечно, не легенда и принадлежить въ отдёду наиболее достоверныхъ источниковъ летописнаго свода. Его можно понимать только въ томъ смыслъ, что Новогородцы платили по 300 гривенъ на содержание у себя варяжскаго гарнизона. Тъмъ не менъе выраженія "дань даятн" и "мира д'єля" могли быть перетолкованы въ смысл'є какой-то зависимости отъ Варяговъ и повліять на составленіе басни о когда-то платимой Варягамъ дани, объ ихъ изгнаніи, потомъ объ ихъ призвании и пр. Къ этому недоразумѣнию могли примъщаться воспоминанія о дъйствительныхъ нападеніяхъ Варяговъ на новогородскіе преділы и о дійствительныхъ посылкахъ къ Варягамъ для найма войска \*).

<sup>\*)</sup> Новгородъ, какъ извѣстно, находился въ подчиненимхъ отношеніяхъ къ Кіеву, но издавна стремился къ самостоятельности. Не лишено значенія и то обстоятельство, что въ до-Татарскую эпоху Новогородецъ не слѣдовалъ примѣру другихъ подчиненимхъ Руси племенъ и не старался усвоить себѣ имя Русина: но продолжалъ именовать себя Словениномъ. Новгородъ когда-то могъ питать къ Кіевскому господству чувства, если не тѣже, то подобныя тѣмъ, котория онъ питалъ въ послѣдствін къ Московскому.

Если мы обратимся по всёмъ унёлёвшимъ намятникамъ русской словесности до-Татарскаго періода, то насъ поразить слівдующее явленіе. Нигай въ этихъ памятникахъ ність почти никакого намека на призваніе варяжских клязей. А между тімь новоды ка тому были передки. Возьмема хоть столь извёстное Слово о Полку Игорева. Оно не разъ вспоминаетъ о старыхъ временахъ и о старыхъ русскихъ князьяхъ, даже о въкахъ Траяна; но о варяжскихъ князьяхъ нъть и помину. Нъкоторыя обстоятельства автору Слова извёстны были лучше чёмъ лётописцамь; у него есть пмена князей, какихъ нътъ п въ дътописяхъ. Вообще отношенія Руси къ югу у него рисуются яснъе и обстоятельнъе чъмъ у лътописцевъ. Такъ, Тмутракань является у последнихъ только мимоходомъ и исчезаетъ въ тумань; конечно вслыдствіе того, что літописный сводь составлень тогда, когда связи съ югомъ были уже почти порваны. Но Слово о Полку Игоревѣ хотя относится къ концу XII вѣка, однако въ немъ живо еще представление о Тмутракани какъ о части Русской земли, но отръзанной отъ нея Половенкою ордою. И не только о Тмутракани, поэтъ говоритъ и о готскихъ дъвахъ, которыя на берегу Синяго моря поють песни, звеня русскимъ золотомъ. Тутъ конечно, пдетъ рачь о Готскомъ или южномъ берегв Крыма; о чемъ нвтъ п помину въ нашихъ лвтописяхъ. Самый походъ Игоря и Всеволода, какъ видно изъ Слова, былъ предпринять съ цёлію: "поискати града Тьмутороканя". Возьмемъ еще, для примъра, сочинение митрополита Иларіона: "Похвала кагану нашему Владиміру". Здёсь представлялся удобный случай упомянуть о предкахъ этого князя, и дёйствительно Иларіонъ называетъ его сыномъ Святослава и внукомъ "стараго" Игоря; говорить, что ихъ побъды и храбрость вспоминаются донынь; но далье Игоря онъ нейдеть. Слово Даніпла Заточника и Сказаніе о Борисѣ и Глѣбѣ также приводятъ имена Святослава и Игоря. Замвчательно это какъ бы систематическое умолчаніе о призваніи Рюрика и необычайныхъ завосваніяхъ Олега во всёхъ тёхъ намятникахъ, которые несомнённо древиве летописнаго свода. Могло ли это все быть случайно? Замъчательно, что и лътописные источники, относящіеся несомнино въ эпохи до-Татарской въ этомъ случай совпадають съ остальными памятниками той же эпохи. Приведенный нами выше хронологическій перечень останавливается на смерти Святополка; отсюда мы можемь заключить, что онъ написанъ при Владимір'є Мономахі, т. е. въ первой половині XII віка; извістно, что Рюрика здісь ність.

До какой степени въ лътописиомъ сводъ отразилось невъденіе южныхъ событій и южныхъ отношеній, это вилно на Болгарахъ. Ганъ извъстно, мы приписываемъ, и совершенио основательно, Болгарамъ весьма видную роль въ исторіи пашей инсьменности и нашего христіанства. Напомнимъ договоры Олега и Игоря, которые но мивнію норманистова, дошли до насъ въ болгарскомъ переводъ. Между Русью и Болгарами очевидно были дъятельныя сношенія. А между тымь лівтописи наши чрезвычайно мало говорять о связяхъ съ Волгарами; они знають о нихъ ночти не болве того, сколько могли почеринуть въ извъстіяхть византійскихъ. Иногда они какъ бы смъщиваютъ Дунайскихъ Волгаръ съ Каментин. Точно также летопись не даеть ответа на вопросъ о нашихъ отношеніяхъ къ Корсуню, который при Влидимири Св. каки бы вдруги получаеть для наси такое великое значение. Въ пепосредственную связь съ этими отношеніями къ Корсуню мы должны поставить исхочное существованіе Руси Приазовской, той Руси, которан въ нашей эфтониси потомъ внезанно, почти безъ всякихъ предзарительныхъ указаній, является въ вида особаго Тмутараканскаго княжества.

#### TT.

## Русь азовеко-черноморская. Параллельныя легенды о призваніи у другихъ народовъ.

Тмутраканское княжество уноминается тогда, когда оно получило князей изъ дома Рюриковичей, то-есть вонью въ составъ ебщей, объединенной Руси. По инчто не доказываетъ, что бы это была собственно колопія Дивпровскихъ Руссовъ, и твиъ менве Руссовъ Скандинавскихъ. Иначе мы не уяснимъ себъ млогаго въ нашей пачальной исторіи, и въ особенчости не поймемъ арабскихъ кавъстій.

Существованіе Авовской или Таманской Руси объясилеть намъ уноминаемые Арабами походы Руссовь на Волгу и въ Касийское море въ 913 и 944 гг. —походы, надъльние млого шуму на востокъ, по о которыхъ русская лътонись ровпо инчего не

виветъ. Эти походы естествениве всего принцеать Руси Тмутоаканской, а не Кіевской (а тёмъ менёе Скандипавской). Укажу еще на извъстіе Истахоп, повторенное у Ибнь-Хаукала, о томъ, что Русь состоить изъ трехъ илемень: нервое, царь котораго живеть въ города Куяба: второе называемое Славія, и третье Артанія, царь котораго живеть въ городів Артів. Куяба или Кутаба это конечно Кіевъ: нодъ именемъ Славій съ достовърностію разумбють Новогородскую землю; по Артанія ставить толкователей въ большое затрупнение. Некоторые ориенталисты иытались выпутаться изъ него съ помощію мордовскаго племени Эрза или Эрзяне, и городъ Арта оказывался ничто инос какъ Арзамась (Френъ). Другіе пытались изъ Артаніп сдёлить Біарманію пли Біармію (Рено). А между тімь арабскіе географы постоянно помъщають Руссовъ между Хазаріей и Румомъ (Византіей); чему совершенно не соотвітствуеть сіверная полоса Рессін. Въ данномъ случав Истахри прямо говорить, что Арта находится между Хазаромъ и Дунайскимъ Волгаромъ. Мы думаемъ, что нътъ нужды отыскивать особое русское илеми въ глубинф мордовских ласова пли на далекома северв, и преддагаемъ третью догадку, а именю: Арта и Артанія суть греческая Таматарха, русскій Тмутаракань. Это місто арабенихь источниковъ будеть для насъ твиз заивчательнее, что тутъ исно раздъляется Русь Кіевская отъ Руси Черноморской п Стверной, тогда какъ во многихъ другихъ сдучанхъ у Арабовъ Русь Дивировская и Черноморская очевидно смешаваются и твив затрудинется пониманіе текста. Точно также у нихъ смъщиваются иногда въ одну двъ Болгаріи, Волжская п Дунайская; отъ чего также происходить немалам путаница. Тыутракань объяснить намъ и уноминаемый Арабами какой-то островь, обптаемый Русью, окруженный озеромь, покрытый явсами и болотами, нездоровый и сырой (Ибиъ-Даста и Мукадеси). Много было догадокъ на счетъ этого непонятнаго острова: его толковали и Даніей, и Скандинавіей, и какими-то Волжения островами, и наконецъ просто считали его выдумкою. Памъ кажется, что вопросъ будеть ближе къ рашению, если мы нодъ этимъ болотистымъ, нездоровымъ островомъ признаемъ Тамань. (Можеть быть тогда объяснится и "островъ Русія", упоминаемый у Истахри). Тмутраканская Русь можеть объяснить и тъ извъстія у Арабовъ, гдъ ставится Русь отдъльно отъ Куябы (напр. у Ибнъ-Фодлана говорится о привез в разныхъ

вещей въ Хазарію изъ Руси, Булгара и Кулбы). Вообще Арабы ближе были знакомы собственно съ Азовско-Черноморскою Русью, нежели съ пакою либо другою.

Подъ этой Черноморской Русью я однако не разумию одну только Тмутракань. Предвлы самаго Тмутраканскаго княжества намь вы точности неизвёстны. Знаемь только, что средоточіемъ его быль островъ Тамань съ сосъянею частію Крыма и восточнаго Азовскаго прибрежья: его сиверное и западное прибрежья по всей вёроятности также принадлежали этому княжеству. Мы видимъ, что устья Дона въ тѣ времена были въ рукахъ Руси; отсюда они переходили съ своими додками на Волгу и плавали въ Каспійское море; поэтому Арабы даже полагали на мъстъ нижняго Лона какой-то рукавъ, которымъ Азовское море соединялось съ Волгою. Къ Черноморской Руси я думаю слъдуетъ отнести и племя Тиверцевъ или Тиревцевъ. Замъчательно, что въ нашемъ лівтописномъ своді названіе этого племени промелькиуло раза два или три и потомъ исчезло безъ следа. Между тъмъ у византійцевъ Тиверцы не встръчаются; но у нихъ есть Тапроскиом, и мы позволяемъ себъ отождествить эти два назвапія \*). Въ начальной нашей лізтописи при исчисленіи племенъ, населявшихъ Россію, именно говорится объ Угличахъ и Тиверцахъ, что они простирались до Дуная, но главнымъ образомъ сидъли по Дивстру до самаго моря; что грады ихъ (существуютъ) ло сего ине, и что страна ихъ называлась Греками "Великал Скиоія". Названіе Тиверцевъ или Тавроскиоовъ какъ названіе самаго южнаго русскаго племени, т. е. самаго ближайшаго къ Грекамъ, легко могло переходить у нихъ изъ видоваго въ родовое, т. е. этимъ именемъ они иногда обозначали встать Руссовъ-Во всякомъ случай вопросъ о Черноморской Руси стоптъ на го-

<sup>\*)</sup> Эти Тавроскием суть видоизмѣненіе болье древняго названія греческаго Тиригеты или Тырангиты, т. е. обитатели берегова рыки Тыра. Тыръ, Туръ и Тауръ или Тавръ суть разныд произношенія одного и того же слова. Точно также гиты, геты, готы, и гуты суть видоизмѣненіе корня гыт, которое мы сближаемь съ кыт (въ названіи Скнем). Звукъ г, какъ извѣстно, легко переходить въ к; а букву с считаемъ приставочною въ словѣ Скиты. Что у Грековъ Скиты могло быть видоизмѣненіемъ слова Геты или Гиты съ приставкою с по волійскому произношенію, было высказано еще Салмазіемъ, лейденскимъ профессоромъ въ XVII вѣкѣ (См. Sulpicii Severi Sacrae historiae 310). А что Тиверцы есть видоизмѣненіе слова Тиревци указано Шафарикомъ. Тутъ перестановка звуковъ такая же какъ въ названіяхъ Ятвягъ и Явтягъ, Северых или Севры и Серевы или Сервы (Сербы).

раздо болъе твердой ночвъ, нежели вопросъ о Руси Скандинавской. Въ настоящей статъъ мы только желаемъ обратить внимание на тъ стороны, откуда можно ожидать разъяснения нашей древнъйшей истории. Болъе точные и подробные выводы должны быть впереди; для нихъ слишкомъ мало пъсколькихъ одиночныхъ усилій. Норманская школа болъе ста лътъ работала надъ вопросомъ, гдъ собственно была родина Норманской Руси, и не могла придти ни къ какому положительному выводу, такъ что въ послъднее время намъ предстоитъ еще теорія о приходъ Руси съ острова Даго. (См. Заи. Акад. Н. Т. VI. ки. І. Приложенія). Но возвратимся къ Руси Тмутраканской.

Эта Русь можеть разъяснить намъ отношенія къ Корсуню. Еслибъ она была не болъе какъ нормано-русская колонія, основанная во времена Святослава или Владиміра св., то какимъ образомъ Кіевскіе князья могли удерживать за собой такое далекое владеніе, отрезанное отъ Кіевской Руси степями и кочевыми народами? Надобно было держать въ покорности туземнос паселеніе п въ то же время ващищаться отъ Казаръ, Неченьговъ и Грековъ; для этого требовались сильный гарипзонъ и постоянныя подкрыпленія нат Кіева. Между тымь наобороть уже сынъ Владиміра св. Метиславъ Тмутраканскій является такимъ могущественнымъ княземъ, который громить сосёдніе народы, одолъваетъ своего старшаго брата Прослава Кіевскаго, и захватываеть себъ всъ русскія области на востокъ отъ Днъпра. По всей въроятности, до прихода Печенъговъ и Половцевъ предълы Тмутраканскаго княжества на сѣверѣ почти сходились съ предѣлами Чернигово-Съверской земли, и тогда понятны будуть ихъ связи, о которыхъ еще живо помнить авторъ Слова о Полку Игоревь. Въ то же время на югь, въ восточной части Крыма, предълы Тмутраканской Руси сталкивались съ Византійскими владініями. Напомнимъ отрывокъ (помъщенный въ изданіи Льва Діакона) изъ донесенія неизв'ястнаго по имени греческаго начальника въ Крыму о его война съ какимъ-то варварскимъ народомъ. Предводитель этого народа, напавшій на Грековъ, владбеть страною къ свверу оть Дуная; между тёмъ обптатели сосёдней крымской области; какъ свидътельствуетъ письмо, суть единомышленники этого варварскаго народа. Нельзя не узнать здёсь Русп; а подъ княземъ тутъ можно подразумъвать Игоря, пли Святослава, пли Владиміра. Эти сближенія проливають свёть на темныя доселё слова Игорева договора: "А о Корсуньстъй странь, елико же есть горо-

довъ въ той части, да не плать волости князь Русскій, да (не) воюеть на тъхъ странахъ, и та страна не нокоряется вамъ". Тауъ же, ньже, ставится Руси въ условіе не пускать Черныхъ Болгаръ воевать Корсунскую стралу, и не грабить греческія сута. выброшенция на берегъ. Всй эти условія возможны были только изи существованій Русп у самаго Чернаго моря и вполит согласуются съ арабскими извъстіями о Русскомъ приморскомъ народь. Тогда не покажется странныль и извъстіе Льва Ліакона о том, что Игорь после своего поражения Греками воротился не въ Кіевъ, а въ Киммерійскій Босноръ, и вообще болье понятными для насъ сдълаются морскія предпріятія Руссовъ противъ Византін. Въ договор'я Инмискія съ Святославомъ онять пусскій князь обязуется де нападать на область Корсунскую. Яспо, что эта область сосъдила съ Русью, и что последняя пыталась завосвять ес. И дъйствительно опасенія Византійневъ сбылись: при Владиміт'в Корсунь была завоевчна Русью. Мы видимъ въ этомъ завоеванія не какое-то случайное, отрывочное предпріятіе Кіевскаго кчили. Неть, это было следстве давнихь и притомъ сосъдственныхъ отношеній. Въ связи съ этими отношеніями должно находиться и изв'єстное свазаніе о нападелін Руссовъ на Сурожъ (въ житін Стефана Сурожеваго).

Обратимъ внимание на интересный расказъ Константина Вагрянороднаго о продолжительной борьб'й между Боспорянами и Херсонитами. Во главъ Боспорянъ стояла династія Савроматовъ. Очевидно, Сарматы, завладъвшіе древчимъ Боснорскимъ нарствомъ, стремились завладъть и носледнимъ оклотомъ эллипизма въ Крыму, то есть Херсонесомъ Таврическимъ. Всимтривансь ближе въ отношения Таманской Руси къ Корсуню, нельзя не придти из тому заключеню, что ихъ враждебныя отношения суть продолжение той же борьбы, о которой разсказываеть Константинъ Багрянородный. А если мы возьмемъ во вниманіе, что єъ Сарматскимъ народамъ древніе инсатели относили илемя Гоксаланъ (т. е. Руссовъ), что Роксалане еще въ 1-иъ вѣкѣ до Р. Х. встръчаются около Азовскаго моря, гдъ они воевали съ Митридатомъ Понтійскимъ, тогда намъ не нужно будетъ выводить изъ Скандинавін русскую колонію на берега Авовскаго п Чернаго морей.

Повторяемъ, при существовани Черноморской и Азовской Руси намъ понятны будуть отдаленные походы Руссовъ на востокъ, въ Касийское море и въ Прикавказскія страны—походы, соверимвинеся въ числъ обснольних десятновъ тысячь. Мы думаемъ, что и та торговая коломія Руссовъ въ Итиль, о которой упоминають Арабы, принадлежала Азовскимъ, а не Дивировскимъ Руссамъ. Наконецъ только существованіе Азовско-Черноморской Руси объяснить намъ, почему вообще Русь въ начало нашей исторіи является народомъ преплущественно мореходнымъ. Морскіе походы Кіевскихъ Руссовъ совершались конечно съ помощію ихъ приморскихъ родичей. Замъчательно, что прекращеніе этихъ походовъ совнадаетъ съ появленіемъ Половцевъ, которые постепенно отръзали Кіевскую Русь отъ ел приморскихъ соплеменниковъ; между тъмъ торговые караваны продолжали еще ходить изъ Дивира въ Византію и обратно.

Погда составился пашъ лътонисный сводъ, Черноморская Русь приходила уже въ забвеніе: поэтому весьма могло быть, что въ разсказахъ о нервыхъ князьяхъ она смъщивалась съ Кіевскою Русью. Особенно это можно сказать относительно эпизола объ Оскольда н Диръ. Этотъ лътонисный эппродъ весьма соминтельнаго свойства. Во первыхъ, что означаютъ тутъ два имени, столь тъсто связанныя и всегда неразлучныя? Во вторыхъ, византёйцы не называють предводителей Руси, папазшей на Константипололь вь 865 г.; затёмь они расказывають объ обращении этихъ Руссовъ, объ ихъ посольствъ въ Римъ и Константинополь по вопросу о въръ, о чудъ съ Евангеліемъ; причемъ говорять постоянно объ одномъ князъ, а не о двухъ. Наши лътописи расказъ о нападенін на Колстантиномоль въ 865 г. почти буквально взяли пзъ византійскихъ хронографовъ, по присоединили къ нему Оскольда и Лира. Очень могло быть, что названія какихъ либо кіевскихъ урочищь, въ роде Оскольдова могила и Дирова могила, могли послужить основаніемы нь сказанію обы этихы двухь витявлямь, то есть полобно тому, какъ названія Кієвъ, Хоревица и Щековица нослужили основою для легенды о трехъ братьяхъ, когда то княживнихъ между Полинами. Составитель афтениснаго свода связать Оскольда и Дира съ легендой о призвании Варяговъ и о переходъ ихъ изъ Новгорода въ Кіевъ. Замьчательно, что другаго дійствительно историческаго дица съ именемъ Оскольда, Русская исторія не знасть, также какь она не знасть ни Щека, ни Хорива. Расказы о посольствъ нъсколькихъ мужей для иснытанія обряда наши літонисцы относять из тому князю, который окончательно утвердиль христіанство въ Кіевъ, то есть къ Владиміру; между тіль какъ восточный обрядь еще прежде Кіева могъ утвердиться между Азовско-Черноморскими Руссами, въ особенности по сосъяству съ Корсунемъ. Что касается до поишествія Олега изъ Новгорода въ Кіевъ, то если бы и действительно онъ винжилъ сначала въ Новгородъ, это нисколько не доказываеть его норманство. Онъ могъ быть сначада удёльнымъ княземъ Новогородскимъ, и потомъ перейти на Кіевскій столь, какъ это повторилось съ Святославомъ, Владиміромъ и Ярославомъ. Онъ могь оружіемъ или хитростью захватить Кіевскій столь, чему бывали и другіе приміры. Все это могло быть безъ всяваго призванія князей изъ Скандинавіи. Зам'вчательно, что Ілугошъ, имвеній подъ руками старыя русскія літописи, ничего не знаеть о примествіп Оскольда и Дира изъ Скандинавіп: папротивь онь говорить о нихъ какъ о потомкахъ Кія. Тоже самое п Стрыйковскій, который Оскольда называеть Осколода. Никоновская летопись и Степенная книга также не говорять о пришествін Оскольда и Дира съ ствера. Извастно ихъ выраженіе. по повоту нападенія Оскольда на Константинополь: "Съ ними же бяху роди наринаемін Руси, иже и Кумани, живяху въ Евксинопонтъ". Конечно это своды позднъйшіе; но вопросъ заключается въ ихъ источникахъ. (См. Обз. Хроногр. А. Попова).

Въ числъ тъхъ дегендъ, которыми укращено начало нашей лътописи, обратимъ вниманіе на первое столкновеніе Полянъ съ Хазарами. Подяне дають имъ по мечу съ дыма. Эти обоюдуюстрые мечи совершенно согласуются съ мечами Руссовъ по описанію Ибнъ-Фандана. Можетъ быть и самая лътописная сага возникла для указанія на это раздичіє русскаго меча и хазарской сабли. Хазары наложили на Полянъ, Сфверянъ и Вятичей дань по бѣлѣ н веверицъ съ дыма. По нъкоторымъ спискамъ почти ту же дань платили Варягамъ съверные Славяне. Мы позволимъ себъ сблизить эти изв'встія съ темь м'встомъ Слова о Полку Игорев'в, гл'в говорится, что во время княжескихъ междоусобій "поганін (Половцы) сами поб'йдами нарищуще на Русскую землю, емляху дань по бълъ отъ двора". (А можетъ быть тутъ нодъ погаными разумъется Литва, а не Половцы?). Но для насъ замъчательно такое почти буквальное совнадение даней хазарской, варяжской и половецкой. Могло быть, что воспоминание о последней, то есть о половецкой (или литовской) дани перенеслось въ летописномъ сводъ на Хазаръ и Варяговъ. Мы сомивваемся, что бы Хазары въ IX въкъ владъли Приднъпровьемъ. Изъ словъ лътописи видно, что извъстіе о Хазарской дани относится къ тому времени, когда наобороть Хазары находились въ подчинении у Руссовъ ("володіють Козарами Русскіе и до днешнего дпе"). И что это за время? Если літопись составилась въ началіт XII віжа, то какими Хазарами Русскіе тогда владіти? А противъ кого Хазарскій хаганъ укрітилль свои границы на западіт и съ помощью Византійцевъ построиль на Дону Саркель въ первой половиніт IX віжа? Мы думаємь столько же противъ Печенітовъ, сколько и противъ Руссовъ. Но эта твердыня, повидимому, мало оказала помощи; извітим послітиво Руссовъ на востокъ сквозь Хазарскую землю и разореніе Саркела Руссами \*).

Олинъ изъ наиболъе извъстныхъ норманистовъ, г. Куникъ, по поводу монографін г. Гедеонова, выразиль п'єкоторыя ми'єнія, песогласныя съ своею школою, — митиіл, къ которымъ онъ отчасти пришель еще прежде. Онъ добросовъстно отказывается отъ Руссовъ въ Севильй, отъ шведскихъ Родсовъ (которымъ носвятилъ когда-то особую монографію) и отъ 862 года; находить легендарный оттинокъ въ извистін о трехъ братьяхъ Варягахъ и пр. Отказываясь отъ Скандинавскаго материка, какъ отечества нашей Руси, г. Куникъ однако не теряетъ еще надежды найти это отечество по крайней мірь па островахь Готланді п Даго. Въ замічаніяхь на монографію г. Гедеонова онъ приводить интересную параллель между пашею лътописною легендою о призваніи трехъ Варяговъ и Видукиндовымъ сказаніемъ о призваніи въ Британію двухъ воеводъ, Генгиста и Горзы, основателей Англосаксонскаго государства. Послы Бриттовъ держали почти такую же рѣчь предводителямъ Саксовъ, какую славянскіе послы говорили варяжскимъ князьямь. Даже повторяется тоже выраженіе: наша земля велика и обильна (terra lata et spatiosa et omnium rerum copia referta). Дъйствительно въ обоихъ сказаніяхъ есть нъкоторая аналогія. Но что же изъ этого? Подобная аналогія указываетъ только на повтореніе сходныхъ легендарныхъ мотивовъ у разныхъ народовъ: чему примъръ мы уже видълп въ сагъ о взятіп Коростена Оль-

<sup>\*)</sup> Эти строки были написаны въ 1871 г. Последующія мои изследованія не только подтвердили тожество третьей группы Руссовъ у арабскихъ писателей съ Русью Тмутраканскою; по и обнаружили присутствіе въ томъ краю Славянскихъ Болгаръ, бывшихъ уже отчасти христіанами, а также уяснили для меня ихъ отношенія къ Хазарамъ и народность последнихъ. Русь владёла хазарскими поселеніями на Тамани и Тмутракани до конца XI вёка. (См., ниже: "О славян. происхожд. Дунайск. Болгаръ", и "Русь и Болгаре на Азовск. поморъб").

гло. Наполлели собственно исторической мы не видимъ. Во-первыхъ. Бритты призывали Англосаясовъ из помощь противъ сосътей, а не для господства надъ собою (если дъйствительно призывали, а не просто нанимали ихъ дружины въ свою службу, что в вроятиве). Во-вторыхъ, водворение англосаксонскаго владычества въ Бритавів, какъ мы видимъ, совершилось весьма постепочто, ръльнъ рядомъ переселеній съ материка и при отчаянной борьов со стороны туземневъ. Всё эти событія подтверждаются че только положительными историческими свитительствами, но и оченильную послудствично то-есть созданием в новой, смешанной, національности, при сильномъ преобладаній нізмецкаго элемента. Ничего изтъ подобнаго въ нашей исторіи. Новогородцевъ едва . III угнстали какіе ипоплеменники въ первой половинъ IX въка. Ноть никакихь данныхь, которыя подтрерждали бы слова летоинси о варяжской дани, предшествовавшей якобы призванию князей; да и легенда говорить, что Новогородцы сами прогнали Варяговъ. Призваніе чуждаго парода для порядка, то-есть собственно для госполства надъ собою, немыслимо (въ англо-саксонской сагъ совсъмъ и нътъ этого мотива). Далъе, сама же лътопись расказываеть, что, едва Новогородны призвали князей для водворенія у себя порядка, какъ послідніе запялись покореніемъ других племенъ, промъняли Новгородъ на Кіевъ и начали громить Византію. Есть ли что инбудь историческаго въ такой невъроятной комбинаців? Неясно ли, что опа возникла препиущественно иля того, чтобы объяснить начало Русскаго государства? Возникла въроятно въ Новгородъ, а не въ Кіевъ; причемъ обстоятельства, взгляды и обычан современные автору сказанія, перспесены ниъ на время, отделенное отъ него двумя или болес веками (явленіе весьма обычное въ детонисяхъ почти всехъ народовъ). А главное: гай мы видимъ хотя какіе нибудь серьезные сайды иноземнаго, т. е. скандинавскаго, элемента въ составъ Русской національности? Если это были князья только съ своимъ родомъ, съ своею дружиною, въ нёсколько соть, даже въ нёсколько тысячъ человекь, то какъ могли они въ несколько леть распространить пия Русп отъ Финскаго залива до Чернаго моря и до нижней Волги? Если же эти нноземцы были многочисленнымъ, сильнымъ народомъ (а все указываетъ, что Руссы были именно таковы), то гдъ указанія на ихъ переселеніе изъ-за моря въ большихъ массахъ? Норманисты даже не могутъ найти ихъ отечество, изъ котораго они будто бы ушли вск до единаго. Какъ могли они

такъ быстро п такъ основательно обратиться въ Славянъ, не оставивъ слѣдовъ ни въ языкѣ, ни въ какихъ либо намятинкахъ? Неужели пять пока темныхъ для насъ названій пороговъ—вотъ все, что осталось отъ скандинавской народности этого многочисленнаго, энергическаго и госнедствовавшаго илемени?

Если проводить параллели съ нашею легендою о призваніи Варяговъ, то мы предложимъ другое сказаніе, по нашему мнінію ближе къ ней подходящее. Проконій въ своемъ сочиненіи о Готской войню расказываеть следующее событе у племени Геруловъ. Часть этого племени носелилась на Дунав въ предвлахъ Вплантійской пиперіп. Однажды, во времена пиператора Юстпніана, Герулы убили своего царя Охона для того, чтобы не имъть никакого царя, то-есть никакой власти. Но потомъ они раскаялись (конечно вследствіе наступпвшей неурядицы) и носле многихъ схоловъ ръшили отправить посольство на островъ Оулу, чтобы тамъ поискать себъ князя изъ ихъ древняго царскаго рода: такъ какъ другая часть Геруловъ удалилась на этотъ островъ. Послы лъйствительно нашли то, что искали; но приглашенный ими князь на дорогъ умеръ. Тогда они воротились онять на островъ и выбрали другаго князя, по имени Тодасія. Онъ вмість съ братомъ Аордомъ и съ 200 избранныхъ Геруловъ отправился на Дунай. Такъ какъ прошло мпого времени, пока послы усивли воротиться, то Дунайскіе Герулы соскучились ихъ ожиданіемъ и приняли другое рѣшеніе. Они послали къ императору Юстиніану съ просьбою дать имъ царя. Тотъ немедленно отправиль къ нимъ Суарта, знатнаго Герула, проживавшаго въ Константинополф. Но едва Суартъ началъ царствовать, какъ прибылъ Тодасій изъ Өулы. Непостоянные Герулы покинули Суарта и перешии на сторону Тодасія.

Прокопій пов'єствуєть въ этомъ случай почти какъ современникъ, и, если ему переданы были неточно подробности, все таки въ основ'є этого факта могло ваключаться историческое событіє. Но что здісь подразумівается подъ островомъ Оулой или Тулой? У писателей начала Среднихъ в'єковъ подъ Тулой разумілся какой-то сіверный островъ, который можно толковать Исландіей, Британіей и Скандинавіей. Но по всей віроятности это названіє перешло на сіверъ изъ боліє южныхъ странъ, точно также какъ и названіе Скиоїя, которое постепенно видопзмінялось и иногда получало весьма шпрокое приміненіє. Въ тісномъ смыслії это была нынішняя южная Россія, въ обширномъ—преділы ел на сіл-

веръ простирались до береговъ океана, на востокъ терялись въ степяхъ средней Азіп. Впосл'ядствін это имя, если не въ чистомъ, то въ пзивненномъ видв сохранилось за изкоторыми странами, и преимущественно за Скандинавіей или Скандіей? Мы позволяемъ себъ слъдующую догадку: не отсюда ли происходить и то недоразум'вніе, на которомъ основанъ столь распространенный въ Средніе в'вка обычай производить народы изъ туманной и едва пзвёстной Скандинавіи? Если п можно назвать какую страну истинной, а не мнимой vagina gentium, такъ это древнюю Скиейю въ ел тъсномъ смыслъ, то есть южную половину Россіп, съ прилегающими къ ней частью Дупайской равнивы и Карпатской областью. Здёсь еще по изв'ёстію Геродота обитали столь многіе пароды. Отсюда они постепенно разселялись на стверъ и на занадъ. Вносабдствін, когда имя Скиоїн перенесено было на отдаленные берега Съвернаго моря, съ этими берегами смъщались восноминанія о Скиеїн, какъ о древнемъ отечестві, и літописцы начали эти воспоминація пріурочивать преимущественно къ Скандинавін \*). Тоже могло случиться съ именемъ Оулы. Есть указанія, по которымь съ достовърностію можно предполагать, что часть Крыма въ Средніе вѣка носила названіе Өулы (между прочимъ см. Кеппена Крым. сбор. 131 стр.). Поэтому легко могло иногда происходить смешение въ известияхъ летописцевъ: что ирппадлежало собственно Черноморью, то относилось къ берегамъ Съвернаго океана. Хотя Провоній въ упомянутомъ расказъ не пояспяеть, гдё находился островь Өула; по изъ другихъ его извёстій объ этомъ острові можно догадываться, что онъ смішиваль ее съ Скандинавіей, всябдствіе уже укоренившагося въ то время тяготъпія льтописцевъ къ этой полумпенческой странь. Гораздо въроминъе предположить, что Герулы, если посылали пословъ, то посылали не въ Скандинавію, а на берега Чернаго моря, гдѣ была

Познакомясь потомъ съ сочинениемъ Пинкертона (Recherches sur l'origine des Scythes ou Goths. Paris. 1804) я убъдился, что не мив первому пришла такая догадка. Пинкертонъ примо указываетъ на недоразумънія средневъковыхъ лѣтописцевъ по отношенію къ Скиейи и Скандинавіи, пачавшееся съ легкой руки Іорпанда (стр. XIV). Позд. прим.

<sup>\*)</sup> Что названіе Скандія или Скандинавія (у Фредегара Schatanavia) есть видоизмѣненіе слово Скитія, въ этомъ едва ли можно сомиѣваться. Въ источникахъ ппогда рядомъ встрѣчаются для ися оба именованія; напр. у географа Равенискаго: "великій древній островъ Скитія, который называется Сканца (Scanza)".

ихъ прежняя родина и гдъ оставалась еще часть ихъ племени съ своимъ древнимъ княжескимъ родомъ.

Приведенный нами расказъ о Герулахъ съ перваго взгляда весьма похожъ на нашу легенду о призваніи князей; но сущность его оказывается пная. Герулы посылають за княземъ не къчужному илемени, а къ своему собственному, и приглашаютъ правителя не иначе какъ изъ своего древняго княжескаго рода. Отъ пмиератора они получають въ цари также человъка своего племени. Но самый мотивъ призванія (внутренняя неурядица) замъчательнымъ образомъ сходится съ нашею легендою. Отсюда мы діласмъ слідующее предположеніе: Можетъ быть, подобный мотивъ и не одинъ разъ повторялся въ преданіяхъ германскихъ и славлискихъ народовъ съ различными варіантами. Можетъ быть. тоть же мотивъ проникъ и къ намъ, и возродился въ пресловутой легендь о призвании трехъ Варяговъ для водворения внутренняго порядка. На этотъ счетъ мы конечно можемъ дълать только предположенія. Несомивнно то, что подобнымъ мотивомъ сввернорусская дегенда пытается объяснить начало русской гражданственности, то есть начало Русскаго государства. Этотъ мотивъ въ общемъ своемъ видѣ, т. е. какъ представленіе о трехъ братьяхъ основателяхъ государства, существовалъ и на югъ, въ Кіевъ; но въ формъ призванія онъ особенно привился на съверъ, въ Новгородь, потому, что здысь упаль на благодарную почву: такъ какъ призваніе князей было обычнымь діломъ для Новгородцевъ. Повторяемъ, во времена Константина Багрянороднаго этой легенды еще не существовало у Кіевской Русп; иначе онъ по всей въроятности зналъ бы о ней и передалъ бы ее потомству, точно также какъ Прокопій передаль то, что ему расказывали о Герулахъ. Изъ одного мъста Симеона Логовета (византійскій писатель первой половины XI въка) видно, что въ его время существовало преданіе о происхожденіи имени Русь отъ Роса, когда то надъ нею царствовавшаго. Это темное преданіе примыкаеть къ такнуъ же вымысламъ Среднихъ въковъ о Чехъ, Лехъ п Русъ, о Словенъ и Русъ и т. и. Замъчательно, что норманисты и этого миенческаго Роса пытались отождествить съ варяжскими князьями \*).

<sup>\*)</sup> Вообще Варягамъ-Норманнамъ посчастливилось не только у средневѣковыхъ лѣтописцевъ, но и у писателей новаго времени. Даже и въ наше время продолжается какъ бы соревнованіе выводить основателей государствъ изъ Скандина-

#### VII.

Система осмысленія народныхъ именъ. Происхожденіе имени Русь.

Отпула же взялось название Рось или Русь и что оно означаеть? Ліутпрандь говорить, что "по наружному качеству Греки называють этоть народь Рисили (Rusios)". Обратимь вниманіе на его толкованіе. Норманисты, какъ пзвъстно, оппраются на Ліутпранца въ пользу Скандинавскаго происхожденія; слёдовательно они должны принять и тоть выводь, который въ такомъ случай вытекаетъ изъ приведенныхъ его словъ. Выходитъ, что Руссы получили свое имя отъ Грековъ еще живя въ далекой Скандинавіи; пе будучи даже съ ними знакомы, они тъмъ не менъе усвоили себъ пзобрътенное для нихъ Греками названіе; но это названіе тома у себя въ отечествъ они не употребляли и следовъ его тамъ не оставили; а приняли его единственно для того, чтобы, перейдя въ среду восточныхъ Славянъ, немедленно сообщить имъ свое имя отъ Финскаго залива до Тамани и закрѣпить его въ особенности за обптателями Приднёпровья. Вотъ къ какимъ несообразностямъ можно иногда придти, если положить въ основу извъстіе неочищенное отъ разныхъ примъсей и недоразумъній.

Въ своихъ попскахъ за началомъ Русской націи намъ удалось напасть на цѣлую систему осмысленія народныхъ именъ, систему, которая имѣла широкое приложеніе во всѣ времена и доселѣ еще сохраняется во всей силѣ. Названіе, сдѣлавшееся давно непонятнымъ, народный говоръ старается пріурочить къ какому нибудь созвучію и такимъ образомъ сообщить ему смыслъ. Черта вполнѣ естественная—непонятное, какъ бы безсмысленное, сдѣлать осмысленнымъ. Эта общечеловѣческая черта отразилась у лѣтописцевъ и перешла въ научные труды нашего времени. Мы уже упоминали о названіи Нѣмцы и Хорваты. Приведемъ и другіе примѣры, имѣя при этомъ въ виду преимущественно міръ Славянскій.

Умичи. Уже Стриттеръ производиль это название отъ р. Угла,

він. Такъ талантянный польскій историкъ Шайноха, соревнуя нашимъ порманистамъ, написалъ цѣлое изслѣдованіе (Lechicki poczatek Polski) и потратиять не мало труда на то, что би доказывать основаніе Польскаго государства Норманнами.

которая потомъ называлась Орель (впадаеть съ лѣвой стороны въ Днѣпръ, на границѣ Полтав. губ.). Но Шафарикъ отвергъ такое мнѣніе, потому, что Угличи по всей вѣроятности жили гораздо югозападнѣе этой рѣки. Названіе Угличей потомъ стали производить отъ какого то угла, т. с. якобы они первоначально жили въ углѣ между Черпымъ моремъ и Дунаемъ (Буджакъ). Но это объясненіе одно изъ самыхъ неудачныхъ. Дѣло-въ томъ, что рѣкъ, носившихъ названіе Угла, было нѣсколько въ южной Россіи. А что такое Ингулы какъ не тѣ же Углы? Послѣднее должно было ипсаться черезъ юсъ, и имѣло конечно носовое произношеніе. (Древнѣйшее извѣстіе объ Угличахъ находится у Баварскаго земленисца ІХ вѣка, гдѣ они названы Unlizi).

Бодричи. Это названіе такъ ясно отзывается бодрими, что сблизить ихъ между собой казалось весьма естественно. Д'яйствительно ихъ и производили отъ бодрий (Шафарикъ), какъ Люмичей отъ люмый. Но гораздо естественнъе предположить, что и этотъ народъ получить свое имя отъ ръки Одры, то-есть настоящее сго имя есть Поодряме или Поодричи (Венелинъ и Чертковъ). Тогда получить смыслъ и другая форма этого имени у средневъковыхъ латинскихъ лѣтописцевъ: Оботримы. Если названіе Бодричей происходить отъ бодрый, то и Кривичей надобно производить отъ "кривой", Радимичей отъ "родимый" и т. и.

Древане Полабскіе и Древляне Русскіе производились отъ деревь, то-есть означали какъ бы лѣсной народъ. Но мы позволяемъ себѣ сблизить это названіе съ тою же р. Одрою, подъ которой не должно разумѣть одинъ только извѣстный Одеръ. Видонзмѣненія этого имени были: Одрава и просто Драва (какъ Уна—Унава—Опава). Вообще имена славянскихъ народовъ весьма часто связывались съ именами рѣкъ. Моравы, Полабы, Полочане и т. п. ясно указываютъ своимъ именемъ на рѣки. Но другія имена видоизмѣнялись, дѣлались непонятными, и потомъ осмысливались съ номощью разныхъ созвучій. Сюда мы относимъ и Лютичей, которые по созвучію объяснялись лютыми, откуда даже перешли въ волковъ (Вильци). Не вѣроятнѣе ли предположить, что въ ихъ имени скрывается названіе рѣки Льты, съ ея видонзмѣненіями Альта и Олюма?

А что такое наши *Поляне?* Уже лѣтопись производить ихъ отъ полей, также какъ Древлянъ отъ деревъ. Но вѣрно ли это? Та же лѣтопись потомъ проговаривается, что Поляне жили въ лѣсахъ и даже на горахъ. У насъ есть рѣки Пола, Полистъ, По-

пота п т. п.; имѣютъ ли они связь съ именемъ Нолянъ, мы не внаемъ. Но уже у классическихъ писателей (Діодора и Илинія) упоминается о народѣ Палеяхъ или Спалеяхъ, обитавшихъ въ восточной Европѣ. Іорнандъ говоритъ, что Готы, когда пришли на берега Чернаго моря, то должны были выдержать борьбу за свои новыя жилища съ сильнымъ народомъ Спалами. Имя этого народа, какъ справедливо замѣтилъ Шафарикъ, сохранилось въ словѣ исполинъ, которое въ пѣкоторыхъ древнебулгарскихъ и сербскихъ рукописяхъ встрѣчается и безъ и, т. е. просто сполинъ. Мы позволяемъ себѣ сблизить нашихъ Нолянъ съ этими Палеями или Спалами. Можетъ быть названіе Поляне есть и тоже что Булане (Воύλαуєς) Итоломея, какъ это замѣтилъ тотъ же Шафарикъ.

Что касается до осмысленія имень, то еще у древнихь Грековь примірь тому мы видимь въ словів Сарматы или Савароматы. Изь вейхь варіантовь этого названія Греки наиболіве употребляли форму Савроматы, и толковали ихь ящеромазыми, нользуясь конечно созвучіємь съ словами σαύρα—ящерица и ощих—глазь. Мы уже говорили, что позволяемь себів отождествлять это названіе съ именемь Сербы или Сервы, наше Сыверяне, при-Эльбскіе Сорабы и пр. \*). Весьма наглядный примірь такого произношенія народнаго имени, которое, благодаря созвучію, выражаєть ивкоторый смысль (котя совершенно случайный), представляеть русское пазваніе илемени Самондовь. Что такое за Самойды? Неужели народь, который всть самъ себя? По нашему инівнію это просто искаженіе какого-то первоначальнаго названія. Корень Сам и Суоли встрічаєтся также въ именахъ народовъфинскихь и Литовскихъ.

Возмемъ даже названіе Славяне пли Словене; мы пропзводниъ его отъ слова, которое переходитъ и въ слава; такимъ образомъ это выходитъ народъ говорящій (въ противуположность Нѣмцамъ), а пожалуй и славный. Но вѣрно ли это производство? Не скрывается ли здѣсь таже попытка осмыслить названіе, сдѣлавшееся непонятнымъ? Обращу вниманіе на слѣдующіе факты. Для насъ кажется нелишеннымъ значенія упорное пменованіе Славянъ у

<sup>\*)</sup> Окончаніе маты встрівчалось и віз именахъ другихъ народовъ, напр., Яксаматы и Тиссаматы. Что касается до отождествленія имени Сарматовъ и Сербовъ, то оно предложено еще Чехомъ Вацерадомъ (въ началь XII в.), симсателемъ извістнаго словаря Mater verborum.

Римлянъ и Византійневъ Склавами и Склавинами; т. с. это имя является у нихъ всегда съ буквою к. Откуда это к? Есть ли оно необходимое условіе и датинскаго и греческаго произношенія передъ буквою л, или оно коренное? У Арабовъ Славяне называются Саклабы или Сакалибы, и онять к. Нфкоторые объясняють арабское названіе переділкою византійскаго. Но почему же Арабы должны были заимствовать название Славинъ непремъщно отъ Византійневъ, а не отъ Мидо-Персидскихъ народовъ? На последній вопрось навело меня слово Саки, подъ которымъ часть Скиоовъ была извъстна у Персовъ, какъ сообщаетъ Геродотъ. Итакъ воть въ какой древности, можеть быть, должны мы отыскивать начало имени, которое потомъ по созвучію осмыслилось формою Славяне съ его видоизмѣненіями Словищи, Словаки, Словене. И онять вопросъ: какое осмысление старше, Славяне или Словене? Во-первыхъ, древнія изв'ястія передають форму Sclavi, а не Scloуі. Во-вторыхъ, личныя имена оканчиваются тоже не на словъ, а на славъ: Ярославы, Святославы, Болеславы и пр. Ио и самыя эти Славы въ личныхъ именахъ, повидимому, не очень древни. Сколько мей сдается, эпоху, когда они вошли въ силу или моду. можно опредълить приблизительно около IX въка. Въ болье раннюю эпоху преобладаль въ сложныхъ личныхъ именахъ слой друтихь обончаній, каковы вить, мірь, муть и гасть, которыя болье близки къ литовскимъ, германскимъ и кельтскимъ. Названіе Славы, какъ осмысленіе, можеть быть сближалось не съ отвлеченнымъ понятіемъ о славѣ, а собственно съ славіями (соловьямп)? Корень сак мы встръчаемъ въ Средніе въка въ названіи одного южнославянскаго племени, пленно оракійскихъ Сакулатовъ. Это имя напоминаетъ извѣстіе Геродота о томъ, что Скиом (конечно часть ихъ) сами называли себя Сколотами. (Напомнимъ еще Скаловитовъ Люнсбурга) \*).

<sup>\*)</sup> Склавы и Сервы, какъ извъстно, получили у Римлянъ значеніе рабовъ. Первоначально это значеніе произошло въроятно отъ того, что ближайшія части Славянскаго племени (Словинцы и Сербы) были покорены Римлянами. Возможно и то, что названіе Склавы въ смислѣ рабовъ перешло къ Римлянамъ отъ Германцевъ, обложившихъ данью какое либо Славянское племи. У варкаровъ обыкновенно племя господствующее называлось свободнымъ, а подчиненное рабами; извъстны преданія о рабахъ, возмутившихся противъ своихъ господъ во премя ихъ отсутствія и завлядѣвшихъ ихъ женами. Эти преданія въ древности встрѣчаемъ въ Скноскомъ мірѣ, а въ Средніе вѣка въ мірѣ Славянскомъ. Въ основѣ такого преданія заключался копечно, фактъ возстанія покореннаго племени, которое свергло свою зависимость отъ другаго парода. Въ исторіи мы

Изъ объясненія Ліутпранда, что Руссы получили у Грековъ свое название отъ вившияго качества (то-есть, отъ русыхъ волось), можно заключить, что Греки действительно такъ осмысливали непонятное имя Рось или Русь. Это повтореніе того же, что случилось съ Сарматами, которые обратились въ ищероглазыхъ. Очень могло быть при этомъ, что толкование Руссовъ въ смыслів русыхъ перешло къ Грекамъ отъ самой же Руси, которая такимъ образомъ осмысливала свое собственное название. Древнъйшая форма этого пазванія по всей въроятности была не Русь, а Раст или Рось. Это Рось, какъ слово чуждое греческому языку, потому и сохранялось въ немъ безъ изминения, въ неподвижной, несклоняемой форм'я (Рбс). Вообще можно зам'ятить, что живой народный говоръ не любить долго останавливаться на одной и той же форм'я своихъ собственныхъ словъ; съ теченіемъ врсмени онъ охотно яхъ мъняетъ и видопзивилетъ. Вотъ почему пногда форма, сохраненная ппоземцами, оказывается древийе формы себственной. Прим'вры тому мы видимъ въ названіяхъ Славине, Русь, Кіевъ п т. д. Соотв'ятственно византійскому Рось, у Венгровъ Русскіе и досель называются Оросъ.

Народное ими Рось пли Русь, какъ п многія другія имена, паходится въ непосредственной свизи съ названіями рѣкъ. Во-

передко встречаеми кримеры, какъ народное имя обращается вы сословное или паобороть сословное въ народное. Такъ мы полагаемъ, что сословіе бояре совстик не означаеть большихъ; это опять таже поинтка осмисленія. Слово бопре находится въ несомивиной связи съ народимии именами Бои, Боиски; Бойовары и т. в. Точно также народное ими Ляхи или Лехи встръчается у Славанъ и въ сословномъ значенін; въ этомъ значенін опо сохранилось нотомъ въ словъ шляхта. Славянское народное имя Кривиты у родственнаго Литовскаго племени получило значеніе жреческаго сословія. Подобнымъ образомъ можно объяснить и наше старинное слово Сябръ. Себръ и досель у Илипрекиха Славних означаеть престъящина. Шафарикъ видель въ этомъ слове названіе народа Сабиры; а можеть и то и другое есть видоизміненіе имени Сербы, у Римлянъ Сервы, наше Севера или Северяне. Мы незволяемъ себт также паше старинное слово смердъ, т. е. простолюдинъ, сблизить съ именами финскихъ народовъ Мери и Мордвы (Меренен и Морденен Іорпанда). Оба эти пазванія, и Меря и Мордва, ношли конечно, отъ одного кория, и названіс Мерды могло когда-то означать часть Финскаго племенн, подчиненнаго Славянамъ или вообще Арійцамъ. Подобиме прим'єри представляють аналогію п съ именемъ Русь, которое очевидно нолучало иногда оттинокъ сословный; какъ господствующее племя она отличала себя этимъ пменемъ отъ прочихъ Славянъ, и какъ бы придавала себъ значеніе высшаго, благороднаго сословія. По крайней мёрё этотъ оттёнокъ особенно замётенъ въ X и XI вв.

сточная Европа изобилуеть рёками, которыя посять или когда-то чоский именно это название. Такъ Ифманъ въ старину назывался Рось: одинъ изъ его рукавовъ сохранилъ пазваніе Русь; а задивъ, въ который онъ впадаетъ, пивлъ название Русна. Лалве следують: Рось или Руса, река въ Новогородской губерийи, Русь, притокъ Нарева: Рось, знаменитый притокъ Дибира на Украйнъ; Руса, притокъ Семи; Рось-Эмбахъ; Рось-Осколъ; Порусье, притокъ Иолиста, и пр. Но главное, имя Рось или Расъ принадлежало нашей Волга. Въ этомъ удостоваряють насъ свидательство Агачемера въ III въкр) и сохраняющееся доселе у Дордви тти одозналенія Волги названіе Ра. Эта посл'ядняя форма встр'ячается еще у Птоломея и Амміана Марцелина. Мы думаємь, что таже р'яка въ древиихъ извъстіяхъ скрывается иногда подъ формою Араксъ. Ибо въ накоторыхъ случаяхъ то, что Геродотъ расказываеть объ Араксъ, никоймъ образомъ не можетъ быть отнесено къ тому Араксу, поторый течеть на гранинахъ Россіи п Персіи. Форма отнихъ и тъхъ же названій измънялась у разныхъ народовъ въ слъдствіе разнообразнаго произношенія. Араксъ Персы произносять Араст: савтовательно корень здёсь тоть же рас. Яксарть или Сыръ Дарья у древнихъ также называлась пногда Раса.

По обшиниму своему приложению для обозначения рыкъ, корень рас или рос уступаль разву только корню дан или так. Последній корень мы встречаемь на пространстве части Азін и почти целой Европы. Тотъ же Яксарть назывался иначе Тапаисъ; греческій Танансь (Танай, Данай)-наше Донь; латинскій Данибій, н'вменкое Лонау наше Лунай, н'вмецкое Дуна каше Даша; въ сложныхъ именахъ: Данапръ или Дивиръ, Данастръ или Ливстръ, такъ же Родина (Рона), Эридана и пр. Все это оказывается видонзменение одного и того же названия. Количество этихъ названій еще болже увеличится, если мы обратичь вниманіе на имена ніжоторыхъ городовъ, въ которыхъ скрывается тоть же корень дан, дон и дин: Спитилонь, Новіодунь, Лугдунь и пр. означають города лежащие на берегахъ Дона пли Дана. Такъ Батавскій Лугдунъ (Лейденъ) указываеть на то, что и Рейкъ назывался когда-то или Роданъ, или Эриданъ. Лоедонъ наводитъ на мысль, что и Темза или Тамива могла когда-то называться Тана или Дана \*) Данцигъ или Гданскъ свидътельствуетъ тоже

<sup>\*)</sup> Названіе Таматархи, Тмутракани или Тамани мы также приводямъ въ связь съ ръкою Тана или Дана. И действительно Кубань назмиался у дровникь и Гинанисъ, и Танансъ. А настоящее его названіе (т. с. Кубань) конечно,

относительно Вислы, и дъйствительно эта ръка носила когда-то названіе Танаквисль или Ванаквисль (Шафарикь); а гдё-то на ен верховьяхъ быль городъ Каргодунъ (можетъ быть это имя измънплось въ послъдствін въ Кракодунь или Краковь). По всей въроятности эта ръка и есть тотъ съверный Эриланъ. берега котораго, по извъстіямъ древнихъ, изобиловани янтаремъ. Нъманъ, кромъ пазванія Рось, въ болье древнюю эноху назывался Рудонъ. Замѣчательна та роль, которую шраютъ рѣки Дунай п Конъ въ преданіяхъ Скандинавовъ и Русскихъ.- На основаніи саги о скандинавскихъ предкахъ, пришедшихъ съ береговъ Дона, пріурочивають ихъ родину къ Азовскому морю; а по частому упоиннанію Дуная въ пашчхъ ивсняхъ думають, что наши предки пришли съ извъстнаго Дуная. Мы видёли, какъ многочисленны Доны и Дунаи; когла-то но всей въроятности это было не собственное название, а нарицательное, означающее вообще ръку; слъдовательно никакъ нельзя ручаться, чтобы означенныя преданія относились именно къ той пли другой извёстной рекв. Тотъ же корень дан или тан у Германцевъ сохранился въ названіп ихъ главнаго бога Вотана, Водана или Одина. Посліднее указываеть на то, что Германцы были когда-то такіе водоноклонники какъ и Славяне. Какъ корень дан имфетъ связь съ понятіемъ рѣп и наша форма дно (то-есть дно рѣпп) есть видоизмѣненіе того же корня; точно также русло и роса паходится въ свизи съ именами ръкъ Рось и Русь. Въ связи съ ними изходится и названіе мпонческихъ водяныхъ существъ или русалокъ.

Отъ ръкъ слово данг или донг перешло и въ имена многихъ

происходить оть Гипанись или Гупанись. Извёстно, что также назывался у Скноовь импёший Бугь. Гупанись мы позволяемь себё сближать съ славицскимъ словомъ жупанъ. Бугь или Богь и Жупанъ конечно, имёли одно и тоже значеніе владыки или господа; они подтверждають, какую тёсную свизь имёли имена боговъ и героевъ съ именами рёкъ, то-есть указывають на обожаніе или поклоненіе рёкамъ. (Наноминмъ рёку Тырь или Стырь и Стрибога). По этому новоду укажемъ на древнее названіе Аму-Дарьн Оксосъ. Мы позволяемъ себё сблизить это названіе съ именемъ Аксай. Наноминнь скноскій мись о трехъ Аксаяхъ, сыновьяхъ бога или цари Таргитая. Рёки съ именемъ Аксай и теперь еще встрёчаются на югё Россіи и на Кавгазъ. Тоть же корень акс мы видимъ и въ названіи Яксарта. Слово Аксай у Скноовъ повидимому означало владыку или героя; слёдовательно названіе Оксосъ представляеть аналогію съ Гупаномъ, Бугомъ, Даномъ и т. и. (Можеть быть и Ока есть такое же сокращеніе по отношенію къ Оксосъ или Аксай, какъ Ра къ Араксъ или Арасъ).

Арійскихъ народовъ и странъ: Македонія, Дарданія, Каледонія и т. и. Въ простой формъ это названіе сохранилось за однимъ съверно-германскимъ народомъ, именно Данами, которые и происхожденіе свое вели отъ мионческаго героя Дана. Что ихъ названіе находится въ непосредственной связи съ именемъ ръкъ Дона или Дуная, подтверждаетъ именованіе Датчанъ у польскихъ Славянъ Дуньчики. (Даны или Таны являются у германскихъ народовъ и съ сословнымъ значеніемъ, подобнымъ лехамъ и боярамъ, именно у Англосаксовъ). Названіе древнихъ Даковъ также находится въ связи съ именемъ Дана или Дуная, на берегахъ котораго они жили \*). Итакъ мы видимъ, что это имя распро-

<sup>\*)</sup> Дави, также какъ и Датчане, вели свое происхождение отъ мнеическаго героя Лана; однако они не были илеменемъ Германскимъ; они не были также и Славянскимъ племенемъ. По ивкоторымъ соображеніямъ мы полагаемъ, что въ основъ Дакійской или настоящей Валахо-Румынской народности быль элементь Кельтическій. (Не потому ли Даки оказались такъ воспріничивы къ Датинскому вліянію и сохранили такъ унорно своє Романское парічіє посреди Славанскаго моря? Притомъ, Влахами Славяне и Германцы называли по преимуществу Кельтовъ). Другая форма имени Даковъ была Давы и Дан. Эта послединя форма соотейтствуеть видонаменению или собственио удлиниению дан въ дау, дава, тава, которыя встрёчаются въ сложныхъ пменахъ рёкъ Молдава (идмец. Moldau), Вельтава и пр. Часть Дако-Влаховъ называется у насъ Молдави, у Поляковъ Мультани. Въ виду всъхъ этихъ видоизмѣненій мы позволимъ себ'є см'єную догадку: Дапъ-река въ смысле главнаго божества является у Германцевъ (Годанъ или Оданъ); по это имя было весьма распространено у цалаго Арійскаго илемени; оно можеть быть скрывается въ названін славянскаго Лажбога. (Посредствующія формы туть могни быть Дагь, Дакъ или Дый, Дай и пр.). Кстати приведема и еще ийкоторыя сближенія, которыя мы посволяемъ себъ относительно древнихъ Славянскихъ божествъ. Именно, Мокошь нашей лёточнен, можеть быть, находится въ связи съгетскимъ или скинскимъ божествомъ загребнаго міра Залмокенсь; а Симаргла напоминаеть военный кликъ папионенихъ Сарматовъ, по Амміану Марцелину: Marha! Эта Мара или Марга (съ переставленнымъ придиханіемъ Хмара) вфроятие была богинею смерти (отъ нен, можеть быть, и ріка Марава и божество Марана). Восноминаніе о Данбогів или Даждьбогів, какъ богів воды или влаги, можетъ быть сохранлется и досель въ нашемъ словь дождь. Точно также мы почти ежедневно поминаемъ и бога Хорса; отъ его имени произошло слово хорошій, какъ отъ Лада ладими, отъ Дива дивный, и т. д. Данъ, какъ мы видимь, присутствуеть въ названіи главныхъ рісь на югі Россін: кромі Дона и Дуная онъ есть въ Диветръ. Дивиръ м. б. сокращено изъ Данапрагъ, и значить "ръкапорогъ" или "порожистая река"; а м. б. въ названія Дивирь (латив. Дапаперъ) заплючаеть имя божества Перупа. Дикстръ или Данастырь или Данъ-Тырь также значить или "рвка Тырь" или "богь Тырь". Названіе Дань-Тырь пли Дань-Туръ напоминаеть Идантура или Идантурса, главнаго синоскаго царя

странялось на весьма разнообразные и отдаленные народы, п сходство въ названіяхъ далеко не всегда можно объяснять непосредственной колонизаціей. Иначе Даки пойдуть изъ Даніи и т. и. Точно также народное название Рось пли Русь было одно изъ распространенныхъ въ Арійскомъ міръ, особенно въ его Славяно-Литовской вътви. Оно распространилось преимущественно въ связи съ названіями рѣкъ. Мы встрѣчаемъ въ Средніе вѣка слово Русь или Русія съ его видоизм'єненіями, каковы: Русція, Ругія, Прусія (т. е. Порусье) и пр. и въ южной Россіи, и на Балтійскомъ поморьй, и въ Кариатахъ, и въ Паиноніи, и даже на берегахъ Нѣмецкаго моря (Рустрингія). Не приводимъ другихъ болье дробныхъ географическихъ названій, связанныхъ съ тъмъ же корнемъ (напр. у Иллирскихъ Славянъ). Слъдовательно, никоимъ образомъ нельзя нашихъ Руссовъ считать колонистами изъ какой либо другой страны. Напротивъ, скорве паша Русь могла послужить колыбелью для другихъ Европейскихъ народовъ, носившихъ тоже имя; такъ какъ это имя всегда принадлежало ей по преимуществу, п на ней сосредоточниось окончательно.

### VIII.

## Роксалане. — Скивы. — Готы. — Славянская народность Русп.

Гдѣ же искать древнѣйшихъ указаній на нашу Русь, то есть на Русскій народъ?

Мы не будемъ говорить о библейскомъ народъ *Рост*; а перейдемъ прямо къ извъстіямъ греко-римскихъ писателей о Роксаланахъ. По нашему мивнію не можетъ быть никакого сомивнія вътомъ, что Рось или Русь и Роксаланы это одно и тоже названіе, одинъ и тотъ же народъ. Роксаланы иначе выговаривалось Россаланы (какъ Поляки вмъсто Сакси говорятъ Сасы; подобнымъ образомъ Польсье въ латинской передачт обратилось въ Роlехіа, напр. въ буллъ паны Александра IV). Это названіе сложное, въродъ Тавроскием, Кельтиберы и т. п. Оно означаетъ Аланъ жив-

п героя во время нашествія Дарія Гистасна. Слово Данъ, означавшее ріку, очевидно переходило и въ попятіе богъ во времена водопоклоненія. Отсюда у германскихъ народовъ этимъ словомъ стало обозначаться верховное божество, т. с. Оданъ или Воданъ.

шихъ по рёкё Роксъ (Араксъ) или Росъ. Виервые подъ этимъ пменемъ они выступаютъ въ началъ І-го въка до Р. Х., пменно въ ихъ войнъ съ Митридатомъ Понтійскимъ (по Страбону и Илинію). Танитъ называеть ихъ народомъ Сарматскимъ. Жилища ихъ греко-римскіе писатели пом'єшають около Чернаго и Азовскаго морей между Дономъ и Інвиромъ. Впоследствін они (то есть невоторыя ихъ вътви) встивчаются западиве, и своими набъгами безпокоять римскія области на Дунай. Во время войнь Траяна съ Лаками Сарматы Роксалане принимаютъ участіе въ этихъ войнахъ и некоторое время являются союзниками Даковъ. Иокорпвъ Чакію, Римляне повидимому отбросили Роксоланъ снова къ берегамъ Литстра и Литира. По поводу войнъ съ Траяномъ мы позволимъ себъ слъдующее сближение. Амміанъ Марцеллинъ, сообщая нѣкоторыя черты о Сарматахъ, говоритъ, что они были вооружены длиниыми копьями и носили полотняныя кирасы, нокрытыя роговой чешуей, которая была сделана на подобіе птичыхъ перьевъ. На извъстномъ намятникъ Дакійской войны, на Траяновой колопик, мы встржчаемы всадинковы, покрытыхы именно такою чешуйчатою бронею. Эти всадники не Даки, а ихъ союзники Сарматы. (Не изображають ли эти фигуры пашихъ предковъ Роксаланъ или Русь II-го въка по Р. Х?). По Тациту знатиме Роксаланы носили чешуйчатые панцыри изъ жельзныхъ бляхъ. Конечно недаромъ имя Траяна жило такъ долго въ предапіяхъ Русскаго народа, что мы встръчаемъ его у нашего поэта XII въка, т. е. въ Словъ о Полку Игоревъ. Недаромъ были воздвигнуты такъ наз. Траяновы валы для защиты отъ воинственныхъ народовъ южной Россіп, и между прочимь отъ тёхъ же Роксаланъ. (По Іорнанду Дакія въ VI в. граничила на востоив съ Роксаданами).

Въ IV въкъ по Р. Х. мы находимъ нынъшнюю юго-западную Россію подъ владычествомъ Готовъ. Въ числъ народовъ подвластныхъ царю Германриху Іорпандъ приводитъ Рокасовъ (Rocas); эти Рокасы, Россы или Росы въ другомъ мъстъ называются у него опять своимъ сложнымъ именемъ Роксаланы. Припомнимъ указанія Іорнанда на въроломство Роксаланъ; на мщеніе двухъ знатныхъ братьевъ изъ этого илемени, нанесшихъ тяжелую рану Германриху, такъ что онъ послъ того не могъ сражаться съ Гуннами. Отсюда можно заключить, что и самое появленіе Гупновъ находилось въ связи съ движеніемъ Роксаланъ противъ Готовъ. По Амміану Марцелину Аланс также соединились съ Гун-

нами противъ Готовъ, а подъ Аданами у него конечно разумъются и Роксалане. По этому поводу я ставлю вопросъ: первое нашествіе Гупновъ не было ли въ сущности движеніемъ какой либо части Славянскаго илемени противъ угнетавшаго ее германскаго народа Готовъ? Замъчательно, что въ послъдствін, когда разсвялся Гуннскій тумань, мы уже не находимь массы готскихъ народовъ въ южной Россіи, за исключеніемъ небольшихъ остатковъ (напр. въ Крыму); отъ Дуная и до Волги мы видимъ преимущественно народы Славянскіе, и между инми господствующее положеніе заняла наша Русь. Віка послідующіе за Гунскою эпохою суть самые темные въ исторіи Русской земли. Это было время народнаго броженія, которое усиливало п'безъ того великую путаницу въ народныхъ именахъ. Впрочемъ тоже время (отъ VII до IX въка) совнадаетъ и съ самою скудною эпохою но отношенію къ византійской исторіографів. Русь опять скрывается у нея поль общими именами Скиновь и Сармать. Но въ IX въкъ она снова выступаеть на сцену подъ своимъ именемъ и громко заявляеть о себ'я своимъ напаленіемъ на Константинополь. Въ этомъ въкъ на номошь исторін приходять и арабскія извъстія, очнть по той главной причинв, что около того времени началось объединение Руси, и своими подвигами она ваставила другихъ говорить о себь; притомъ процебтание географической литературы у Арабовъ и ихъ боле удовлетворительныя сведенія о Восточной Европъ восходять приблизительно къ тому же времени. Ионятно теперь, почему Русская исторія пачинаєтся собственно со второй ноловины IX въка. Повторяемъ, паша летописная легенда о призванін князей потому и пріурочиваеть ихъ именно къ этому времени, чтобы связать ихъ съ появленіемъ народа Русь въ византійскихъ хроникахъ, и вийсти объяснить происхожденіе Русскаго государства \*). О действительномъ происхождении намять народ-

<sup>\*)</sup> Вотъ нашъ отвътъ на вопросъ норманистовъ: почему же ни византійскіе, ни арабскіе источінки не говорять ясно о Руси ранѣе 862 года, т. с. ранѣе т. наз. призванія Варяговъ? Когда бы византійци ни заговорили о Руси, призваніе князей всегда оказалось бы ранѣе. Составитель яѣтописнаго свода ниѣлъ настолько соображенія, что онъ не могъ поставить призваніе князей поздиѣе нападенія Руси на Константинополь, когда онъ и самое появленіе ся объясняетъ призваніемъ князей. Это нападеніе на Византію и есть наше историческое тысячелѣтіс. Если бы оно случилось столѣтіємъ ранѣе, то и призваніе князей вѣроятно было бы внесено подъ 762 годомъ: оно, хотя бы только двумя или тремя годами, должно предшествовать нападенію на Византію. Но у соста-

ная конечно не могла сохранить никакихъ воспоминаній; такъ какъ оно теряется въ глубинѣ Сарматскихъ и Скиоскихъ вѣковъ. Данная легенда есть ничто иное какъ въ обширныхъ размѣрахъ таже попытка осмыслить пенонятное явленіе. Сказаніе о Кіѣ пытается объяснить начало Кіева, а басня о Варягахъ распространяетъ этотъ мотивъ на цѣлое государство—черта, присущая легендарной исторіи всѣхъ народовъ.

Не вдругъ пришли мы къ своему мивнію о томъ, что Русь IX въка была народомъ Славянскимъ. Убълвишсь, что это не были Скандинавы, призванные въ Новогородскую землю для порядка или просто завоевавшіе восточную Европу, и что Русь была народомъ южнорусскимъ, а не съверноевропейскимъ, мы сдълали такое предположение: можеть быть остатки готскихъ народовъ, когла то господствовавшихъ въ южной Россіи, посл'я паденія Гунновъ снова взяли силу, и положили основание Русскому государству? Другими словами: можеть быть Роксалане были Готское племя? Это предположение мы основывали отчасти на тъхъ же данныхъ, на которыхъ построена теорія Скандинавская, т. е. русскія названія Днівпровских пороговь, пмена князей и дружины, название Гудасъ, которое Литовцы дають южноруссамъ, п т. п. Нёкоторое время мы останавливались именно надъ этимъ предположеніемъ, и у насъ составилась почти цілая система въ пользу Готовъ, система, которая по нашему мижнію пижла за собою болье въроятія, чемъ теорія Скандинавомановъ. Но и эта Готская теорія не могла долго выдерживать пров'єрку по фактамъ несомнънно историческимъ. Извъстія Арабовъ и Византійцевъ убъждали, что Русь была сильное, многочисленное и энергическое племя. А если такъ, то гдъ же следы этого многочисленнаго и господствовавшаго племени? Могло ли оно исчезнуть, не заявивъ о своемъ существованія особенно въ русскомъ языкъ? Какимъ образомъ оно подчинилось вліянію покоренныхъ до такой степени, что въ началъ Х въка по всъмъ признакамъ является народомъ Славянскимъ, т. е. пивющимъ славянскую религію п славянскій языкъ?

вителя свода не было настолько соображенія, чтобы поиять всю певёроятность столь важныхъ переворотовъ и завоеваній, совершенныхъ въ теченіе нёсколькихъ лётъ, т. е. скоре чемъ при Александре Македонскомъ. Какъ Византійны заговорили о Руссахъ вслёдствіе ихъ нападенія на Константиноноль въ 865 г., такъ и Арабы заговорили о нихъ преимущественно вслёдствіе ихъ большихъ походовъ въ Каснійское море.

Занятіе Русскимъ вопросомъ въ связи съ вопросами Сарматскимъ и Скиоскимъ окончательно разсияли эту Готскую теорію. Ифтъ никакихъ положительныхъ доказательствъ, на основани которыхъ можно было бы причнелить Роксаланъ къ народамъ Германскимъ. Нѣкоторыя взвѣстія раннихъ византійскихъ историковъ, относящія къ Готамъ мимоходомъ, въ общихъ выраженіяхь, многіе народы, въ томъ числів и Аланъ, объясияются простою сбивчивостью ихъ этнографическихъ терминовъ. Да п что такое Готы? Это народное имя имбеть за собою длинную и запутанную исторію. Мы не согласны съ тіми, которые отвергають извёстіе Іорнанда, что Геты и Готы одно и тоже. Древнъйшая форма этого имени, т. е. Геты, имъла почти такое же шпрокое распространение п въ тъхъ же странахъ какъ п названіе Скивы. Кром'в собственно Гетовъ, обитавшихъ на Дупав, мы встричаемъ далие на сиверъ и востокъ Тиссагетовъ. Тиригетовъ, Танапгетовъ, Массагетовъ и другихъ Гетовъ. Это имя но обыкновенію видоизм'йнялось; такимь образомь являются потомъ Готины, Гутоны, Гуты п Готы. Съ этими последними именами встрвчаются народы и въ странв между Дунаемъ и Дивстромъ, и на Вислъ, и на Балтійскомъ поморыв, откуда пошла колонизація въ Скандинавію. Мало по малу названіе Готы сосредоточилось преплущественно на восточной вътви Германскаго илемени, которая начала выдёляться изъ Скиескаго міра. Главную массу Скиновъ восточной Европы составляли въролтно народы Славянскіе; но кром'т нихъ сюда входили Литовцы, часть Германскаго илемени, часть Чудскаго и даже быль элементь Кельтскій. Вноследствін мало по малу происходило обособление этихъ народовъ; рядомъ съ тъмъ конечно совершалось и перепрещивание ніжоторых частей, порождавшее новые типы, болве или менве переходные. Семья Славяно-Литовская выдёлилась изъ огромнаго Скинскаго міра подъ именемъ народовъ Сарматскихъ. Но еще долгое время жила она въ тесномъ сосъдствъ съ собственно Готскою, т. е. восточногерманскою грунпою, и вийстй съ нею носила географическое имя Скиновъ. Названіе Геты также употреблялось еще долго для обозначенія народовъ различныхъ группъ \*).

<sup>\*)</sup> Отсюда намъ понятны будутъ такія выраженія у Византійцевъ, какъ слѣдующее: "Геты или, что одно и тоже, Склавины" (Өеофилактъ). Что имя Гетовъ или Готовъ било не чуждо Славянамъ показываеть названіе одного Славянскаго племени, въ Өессаліи и Пелопонезъ, Велегосты; а также присут-

Въ Сипескомъ міръ, какъ и вездъ, но встмъ признакамъ происходила борьба за господство между напболъе сильными илеменами. Въ эпоху Геродота и последующую преобладали надъ сосълями такъ называемые Царскіе Скиом, жившіе между Дономъ и Дибпромъ; поздиће, въ III и IV вв. по Р. X. мы видимъ господство германскихъ Готовъ. Намъ сдается, что возстание противъ нихъ Славянскихъ племенъ и послужило толчкомъ къ такъ наз. Великому переселенію народовъ. Когда броженіе народовъ прекратилось, въ Восточной Евроий можно было найти только небольше остатки германскихъ народовъ; они оттъснены далъе на западъ и на свверъ. Восточная Европа (не говоримъ о значительной части Срелней и Южной) осталась препмущественно въ рукахъ огромнаго Славянскаго племени. Изъ этого племени постепенно выдъляется Русскій народъ. Самъ но себѣ этоть народъ могъ заключать результаты смѣшенія и перекрещиванія Славянскаго илемени съ другими элементами, напримъръ, съ готскими, литовскими и угорскими. По это смъщение происходило подъ несомнъннымъ преобладаниемъ элемента Славянскаго; въ IX и X вв., новторяю, Русь является народомъ Славянскимъ. Темъ не мене она могла иметь, п конечно пивла, некоторыя свои особенности въ нарвчіи, въ характерь, нъкоторый оттенокъ въ своихъ личныхъ именахъ и т. и. Черты сходныя съ германскими народами, особенно родство кор-

ствіе слова гостъ или гастъ въ именахъ славянскихъ боговъ. Это гостъ есть тоже что готъ; между ними такое же отношеніе какъ, папримёръ, между туры и турсы: с является иногда не только въ началѣ слова (Скитъ, Сполинъ, Стырь и пр.), но и въ концѣ.

Очень можеть быть, что имя Готы или Гуты пошло отъ одного кория съ словомъ Скиты или Скуты, т. с. отъ кут или гут. Напомнимъ слова одного византійскаго писателя (Синкела): "Скион, которыма на роднома языка имя Готи". Уже Пинкертонъ въ упомянутомъ выше сочинении доказывалъ родство Скиновъ съ Готами. А послъ точныхъ и подробныхъ изслъдованій Уккерта (Skythien. 1846) теорія Нибура о монгольств'є Скиновъ болье не можеть им'єть міста. Уккерть доказаль только, что Скном были племя Арійское. Далье него пошель въ томъ же паправлении Бергманъ (Les Scythes les ancêtres des peuples germaniques et slaves. 1858). Изъ многихъ другихъ трудовъ о томъ же предметь укажемъ на полвившееся недавно сочинение Купо (Die Skythen. 1871), который въ Скивахъ видитъ Славяно-Литовскую (Сарматскую) семью исключительно; что по нашему митнію не совствит справедливо. Мысли о связи иткоторых Скиоскихъ народовъ съ Славянами встрачались и прежде между учеными польскими, чешскими и русскими (Коллонтай, Потоцкій, Шафарикь, Венелинь, Надеждинь, Чертковъ и др.); но эти мысли не достигали достаточной ясности и достаточной степени обобщенія.

ней въ языкъ, могутъ быть возводимы безспорно къ ихъ общеарійскому родству и къ ихъ совмъстному жительству еще въ Скиескомъ міръ. Къ этому сожительству или ко временамъ Готскаго владычества можетъ быть восходитъ и начало литовскаго Гудасъ для наименованія Южноруссовъ. Это Гудасъ можетъ быть первоначально имъло смыслъ болье географическій, собирательный, чъмъ этнографическій, т. е. такое же общее значеніе какъ названіе Геты. Имя Алане также имъло разнообразное и сбивчивое примъненіе въ географическомъ и этнографическомъ смыслъ, прежде нежели оно сосредоточилось на Аланахъ собственно Кавказскихъ.

Итакъ, мы рёшительно не видимъ какихъ-либо серьезныхъ данныхъ, на основани которыхъ можно доказывать иноплеменное происхождение Руси. Когда мы убъдились, что Готская теорія также несостоятельна какъ Скандинавская, то естественно пришли къ следующему выводу: Русь, основавшая Русское государство, были не только племя туземное, но и Славянское; а Варям бым иноземцы-Норманны. И замічательно, когда остановишься на этомъ предположеніи, только тогда начинають постепенно распутываться Гордіевы узлы Варяжскаго вопроса, то-есть узлы возникающіе изъ сопоставленія д'ыствительныхъ фактовъ съ легендою о призваніи. А пменно: Необычайно быстрое географинеское распространеніе пмени Русь, если вести ея начало отъ призванія князей. Нев'троятное пакопленіе событій и завосваній въ столь короткій срокъ. Поклоненіе Руссовъ Славянскимъ божествамъ. Славянскіе переводы греческихъ договоровъ. Видимое отсутствіе какой либо борьбы между Русскою п Славянскою народностію прежде ихъ сліянія. Отсутствіе всякихъ намековъ на призваніе нашихъ князей въ иноземныхъ источникахъ. Несомнѣнные признаки, что Русь была не дружина только, а цёлый народъ, вътви котораго простирались до Чернаго моря и Дона. Несомнънное тяготиніе нашей первоначальной исторіи и имени Русь къ югу, а не къ сѣверу. Несомнѣнное отношеніе самой Руси къ Варягамъ какъ къ пноземцамъ и пноплеменникамъ (напр., въ юридическихъ памятникахъ), п пр. п пр.

Позволяемъ себѣ предварить своихъ противниковъ по данному вопросу, что если они продолжаютъ настапвать на легендѣ о Рюрикѣ, Спнеусѣ и Труворѣ, тогда по нашему мнѣнію нѣтъ причины отвергать и Гостомысла, а также Кія, Щека и Хорива и прочія басни, наконившіяся съ теченіемъ времени въ лѣтописныхъ

сборникахъ. Подтверждать, напримъръ, легенду о призвани внязей сказаніемъ объ Оскольдѣ и Дирѣ, а это послѣднее сказаніе въ свою очередь подкрѣплять легендою, значитъ одно неизвѣстное опредѣлять другимъ неизвѣстнымъ.

Можетъ быть, нѣкоторыя наши второстепенныя соображенія окажутся не вполнѣ удачными. О томъ не споримъ. Подробности и частности ждутъ еще многихъ и многихъ работъ. Но это, надѣемся, не измѣнитъ нашего главнаго вывода, что Русь была илемя туземное и славянское, а не пришлос изъ Скандинавіи.

# ЕЩЕ О НОРМАНИЗМЪ. \*)

I.

Современное значеніе норманизма.—Пілёцеръ, Карамзинъ и Погодинъ.

Объявляя войну норманизму въ своей стать в О мнимомъ призваніи Варяговь (Русск. Въстн. 1871, №№ 11 п 12), мы конечно, расчитывали на возраженія. Но въ то же время, разсмотрѣвъ этотъ вопросъ по возможности съ разныхъ сторонъ, мы настолько убъдились въ несостоятельности норманской теоріи, что серьезныхъ возраженій съ ея стороны не ожидали и не ожидаемъ. Ибо все, что можно было сказать въ ен пользу, давно уже сказано, п все это оказалось болве или менве неудовлетворительно. Прошло довольно времени отъ появленія нашей статьи, и тъ возраженія, которыя до сихъ поръ появились, по нашему крайнему разумению, только подтверждають несостоятельность норманской теоріи. Мы объявили ей войну тімъ рішительнію что, по нашему убъждению, она до сихъ поръ продолжаетъ причинять вредъ паукъ Русской исторіи, а слъдовательно и нашему самопознанію. Влагодаря этой теоріп, въ нашей исторіографіи установился очень легкій способъ относиться къ своей старинъ, къ своему началу. Обыкновенно перечисливъ названія разныхъ славянскихъ и неславянскихъ племенъ и помянувъ о томъ, что Славяне жили не ладно между собою, мы затёмъ приступаемъ къ исторіи русской государственной жизни такъ-сказать ex abrupto. Этотъ приступъ напоминаетъ наши сказочные пріемы. "Гдѣ-то за моремъ, въ нёкоторомъ царстве, въ нёкоторомъ государстве жили три брата. Однажды къ этимъ тремъ братьямъ приходятъ послы изъ-

<sup>\*) &</sup>quot;Русск. Въст." 1872. Ноябрь и декабрь. (Отвъть Погодину).

са тридевять земель и говорять имъ: земля наша велика" и т. д. Даже сохраненъ и тотъ обычный пріемъ, что два брата являются только для обстановки, и вся удача принадлежить одному.

Эта пресловутая теорія продолжаєть оттирать изъ исторіи пълый могучій народъ, съ незапамятныхъ временъ обитавшій въ южной Россіи, а на мъсто его вызываеть изъ-за моря какую-то тънь, которую она не знаетъ какъ назвать: не то народомъ, не то дружиною, и утверждаеть, что эта-то твнь и была настояшая Русь, и что она въ нъсколько лътъ покрыла собою все пространство "отъ финскихъ хладныхъ скалъ до пламенной Колхиды". Вийстй съ небывалымъ народомъ Варягоруссовъ созданъ въ нашей исторіи и небывалый нопланскій пепіодъ, и затемъ чуть ли не вск основныя явленія нашей госуларственной жизни объявляются не своими, а чуждыми, принессиными изъ-за моря; дружина, бояре, суль, способъ собирать дань, все это булто бы Славине получили отъ Норманновъ! Зайдеть ли ръчь о вооруженін Руссовъ и ихъ боевыхъ пріемахъ, для образна приводится коверъ Англійской королевы Матильды съ изображеніемъ норманскихъ вонновъ. Оказывается, что русскіе Славяне даже и лодку не умъли соорудить, и потому, чтобы дать понятіе о русскихъ ладьяхъ, указываютъ на изображение норманскихъ судовъ въ средневѣковыхъ рукописяхъ. Странно только, какъ эти иризванные Варягорусы заговорили по-славянски, а не заставили насъ выучиться своему германскому нарфчію?

Наша археологическая наука, ноложась на выводы историковънорманистовъ, шла досель тъмъ же ложнымъ путемъ при объясненін многихъ древностей. Если нікоторые предметы, отрытые въ русской почвѣ, походятъ на предметы найденные въ Даніп или Швеціи, то для нашихъ памятниковъ объясненіе уже готово: это норманское вліяніе. При этомъ не берутся въ разчеть два самыя простыя обстоятельства: 1) многія вещи одной и той же фабрикацін помощію торговли распространялись на весьма обширное пространство, помимо всякихъ политическихъ вліяній, п 2) многіе сходиме предметы встричаются неридко совершенно у разныхъ народовъ, не находившихся никогда въ сношеніяхъ между собою. Далье, особенно вредно отзывается эта теорія на трудахъ молодыхъ изследователей по части древней Русской исторіи и этнографіи, по весьма естественной пеонытности берущихъ за псходные пункты выводы норманизма. Русская филологія также не мало затруднена норманскимъ предразсудкомъ, который мъшаль до сихь поръ трезвому взгляду на начало русской инсьменности. Вообще норманская струя проникала всюду гдй только можно и затемияла нашь кругозорь. Покольніе за нокольніемь съ дътства привыкало новторять басню о призваніи Варяговь какь непреложный фактъ и отнимать у своихъ предковъ славу созданія своего государства, которое, по льтописному выраженію, они "стяжали великимъ потомъ и великими трудами".

Изъ всего сказаннаго несколько не следуеть, что съ порманизмомъ можно было легко и скоро нокончить. На этотъ счетъ мы не заблуждались. На его сторонъ, кромъ столькихъ почтенныхъ деятелей науки, находится и сила давней привычки. Мы такъ долго твердили сказаніе о Вярягахъ, что совершенно сжились съ нимъ. Мы ощущали даже некоторое довольство темъ, что исторія наша, не такъ какъ у другихъ народовъ, питвинхъ мноическія времена, пачинается пзейстнымъ годомъ, пзейстнымъ событіемъ п такимъ еще оригинальнымъ событіемъ, какъ трогательная федерація славянскихъ и чудскихъ народовъ, отправляющая посольство за море! Правда, задияя мысль на счетъ неспособности нашихъ предковъ къ организаціи пъсколько омрачала это довольство; но за то намъ было такъ покойно за Несторомъ и за Варягами! Мы были избавлены отъ труда бороться съ сумраномъ предшествовавшихъ вёковъ и тамъ искать своего начала. Фраза: "Земля наша велика и обильна, а порядка въ ней ивтъ" пришлась намъ такъ по вкусу (особенно въ эпоху обличительной литературы!)

Но поводу своей статьи О мнимом призвании Варяюет я выражаль прискорбіе, что принуждень разойтись съ М. Н. Ногодинымъ. Прискорбіе это было совершенно искрение, какъ по личному уваженію къ почтенному ветерану, такъ и потому, что статья моя случайно совпала съ празднованіемъ его 50-ти-лѣтияго юбилея и съ появленіемъ въ свѣтъ его Русской исторіи до Монгольскаго ига; а въ этой книгѣ древняя русская исторія построена все на томъ же норманскомъ основаніи. Въ теченіе всей своей 50-ти-лѣтней дѣятельности г. Ногодинъ оставался самымъ ревностнымъ представителемъ норманизма, и едва только кѣмъ-нибудь заявлялись сомнѣнія, онъ пемедленно выступаль бойцомъ, и по справедливости можетъ быть названъ патріархомъ современныхъ норманистовъ. Послѣ столькихъ счастливо окопченныхъ столеновеній не могъ конечно онъ обойти молчаніемъ наше мнѣніе, какъ и самъ о томъ замѣчаетъ.

М. П. Погодинъ выступилъ бойцомъ за норманскую теорію еще

въ рапней молодости, и этимъ, къ сожальнію, предръшиль дальивание направление своихъ трудовъ по обработкъ нашей древней петорін. Еслибъ онъ приступпль къ данному вопросу съ большимъ запасомъ опытности въ дъл исторической критики, то, по всему въроятію, при своей даровитости, пришель бы не совстить къ типъ же результатамъ. Онъ началь свое ученое поирище подъ вліяніемъ двухъ подавляющихъ авторитетовъ того времени. Шлёнера и Карамзина. Шлёнеръ-надобно отдать ему справенливость-быль сильный критическій таланть, въ чемъ убъщаеть нась и его трудь о русской летописи. Но въ этомъ труну онъ отнесся не критически къ своему исходному пункту, то-есть въ детописному сказанію о призваніи Варяговь. Ему даже п въ голову не пришло усоминться въ этомъ сказанін пли войти въ научныя разсужденія о его достовърности. За то надобно видеть, сколько остроумія и сколько усилій потратиль онь, чтобы согласить возникавшія изъ самой літописи противорічія съ своимъ исходициъ пунктомъ: онъ относилъ ихъ обыкновенио въ непсиравности и невъжеству переписчиковъ Нестора, то-есть того инеальнаго лътописна, котораго онъ себъ представлялъ. Его саркастическій тонъ и подчасъ слишкомъ безцеремонное отношеніе къ противнымъ мирніямъ (которыя онъ прямо приписываль глупости и невъжеству) конечно должны были подъйствовать на современниковъ и ближайшее покольние и, такъ-сказать, порядкомъ ихъ запугать. Абйствительно, такъ и случилось.

Подъ вліяніемъ норманской школы началь писать свою исторію и нашъ безсмертный Карамзинъ. Онъ не остановился надъ вопросомъ о началъ Руси, а взялъ уже готовое его ръшение. Да пначе едва ли могъ и поступить, пбо антинорманизмъ въ паукъ быль еще очень слабъ. Отъ Карамянна впрочемъ, не укрылись и некоторыя слабыя стороны порманизма. Но онъ желаль возможно скорте покончить съ этимъ начальнымъ сумракомъ и выступить на широкую дорогу исторического новъствования, тоесть туда, гдѣ обиліе матеріала давало свободу его изящному литературному генію. Мы, вирочемъ, не думаємъ считать Карамзина только литераторомъ. Нфтъ, онъ былъ и ученый, и историкъ въ истинномъ, благородномъ значенін этихъ словъ. Многіе его исторические взгляны совсёмь не такъ устарёли, какъ объ этомъ думаютъ. Для примёра укажу на его знаменитое деленіе царствованія Ивана Грознаго на двѣ части: съ Спльеестромъ п Адашевымъ п безъ нихъ. По моему митнію, оно остается втрно

исторической правдѣ. Дальнѣйшая исторіографія наша находить какую-то трагическую борьбу между Иваномъ съ одной стороны, опнозиціей бояръ и старыхъ вѣчниковъ съ другой, и казнямъ его придаетъ какой-то государственный смыслъ. Не видимъ мы этой трагической борьбы. Предшественники Ивана IV сдѣдали болѣе его для Русской монархіи; однако они не прибѣгали къ поголовной рѣзнѣ. Говорятъ, пѣсни народныя отнеслись съ сочувствіемъ къ Грозному. Плохой аргументъ для историка: пѣсни народныя отнеслись сочувственно и къ Стенькѣ Разину. Но мы уклонились въ сторону. Обратимся къ нашему досточтимому протившку \*).

II.

### Возраженія г. Иогодина.

Въ началѣ своей статьи (Новое мнюніе г. Иловайскаго. Бестода, 1872, IV) М. И. Погодинъ говоритъ, что ему "тяжело" вновь распространяться о своихъ доказательствахъ въ опроверженіе моихъ положеній, что онъ ограничится опроверженіями нѣкоторыхъ и кромѣ того общими положеніями. Жаль, что нашъ почтенный ветеранъ не исполнилъ своего намѣренія, то-есть не занялся опроверженіемъ хотя бы только двухъ, трехъ изъ моихъ наиболѣе существенныхъ положеній, но опроверженіями систематическими и сколько-нибудь обстоятельными. Вмѣсто того онъ въ короткихъ словахъ перебираетъ большую часть моимъ положеній, сопровождая ихъ категорическими, голословными замѣчаніями и часто не обращая никакого вниманія на мои доказательства. А что касается до его общихъ соображеній, то вотъ примѣръ:

"Въ VIII, IX, X и XI вѣкахъ Норманны, обитатели Даніп, Швеціп, Норвегіп, были хозяевами на всѣхъ европейскихъ моряхъ: Нѣмецеомъ, Атлантическомъ, Средиземномъ. Взгляните на

<sup>\*)</sup> Въ настоящее время, увы, уже покойному. Къ великому сожалёнію мы лишились его въ концё 1875 года. Свой отвёть ему я, за немногими исключеніями, оставляю почти въ томъ же видё, въ какомъ онъ быль нанечатапъ при его жизни.

карту ихъ морскихъ походовъ: они переплывали Океанъ; нападали на Германію, Голландію, Францію, Британію, Италію, Ирландію, Испанію, Грецію; проникали въ устья всёхъ большихъ ръкъ и селились по всъмъ побережьямъ; показывались и водворялись на островахъ Ферарскихъ, Оркадскихъ, на отдаленной п холодной Исландіи, въ Съверной Америкъ, задолго до Колумба. А противники норманства, съ г. Иловайскимъ включительно, хотять, чтобы Норманны оставили въ покот только одну соседнюю нашу страну, для нихъ самую удобную, подлежащую, и подходящую, то-есть устья Нёмана, Вислы, Двины и Невы. Ст чтых это сообразно? Да они съ этихъ месть и начать должны были свои нашествія. Они очень рано узнали дорогу къ ней и черезъ нее въ Константинополь, къ Касийскимъ Козарамъ, въ Пермь (Біармію). Всв лвтописи: греческія, русскія, арабскія—полны описаніемъ ихъ повсемъстныхъ набътовъ и представляютъ вездъ совершенно одинакія черты".

Въ этихъ немногихъ строкахъ заключается довольно много погрѣшностей противъ исторіи. Во-первыхъ, Норманны въ VIII и IX въкахъ не только не были козневами въ Средиземномъ морв, но едва начали туда проникать; а темъ более они не нападали на Грецію. О X и XI въкахъ не можетъ быть и ръчи, такъ какъ наша Русь ясно выступила подъ своимъ именемъ уже въ IX въкъ. А будто Норманны проникали въ устья встых большихъ ръкъ и селились по всими побережьниъ-что это такое какъ не гипербода? Какое намъ дъло до того, что Норманны показывались на Ферарскихъ островахъ, въ холодной Исландіи и даже въ Съверной Америкъ? (И, вамътъте, все это было уже послъ появленія Руси въ исторіи). Г. Погодинъ спрашиваетъ, съ чёмъ сообразно, чтобы Норманны оставили въ покот нашу страну? Не только сообразно, отвъчаемъ мы, но совершению естественно: такъ какъ наша страна не лежала ни въ Ирландіи, ни въ Исландіи. Стремленіе Норманновъ на западъ вполнѣ согласно съ ходомъ средней исторіи, когда сѣверные и восточные варвары шли на западъ п югъ, гдъ находили богатую и легкую добычу. Ипогда этихъ варваровъ вытъсняли съ востока другіе народы, далеко уступавшіе пить въ знаменитости. Не буду говорить о Готахъ: укажу на племя выступившее на поприще европейской исторіп почти одновременно съ Норманнами—на Угровъ. Они приводили въ трепетъ всю Среднюю Европу и завоевали обширныя земли; а между тёмъ эти Угры пзгнаны изъ южной Россін ордою Печенѣговъ и потомъ отброшены отъ нижняго Дуная Болгарами. Угры и доселѣ благоденствуютъ въ чужой вемлѣ; а гдѣ ихъ гонители Печенѣги? Что сдѣлалось съ ихъ побѣдителями Славянскими Болгарами? По теоріи же г. Погодина выходитъ слѣдующее: такъ какъ Угры громили Германію, Италію, Францію, Византійскую имперію, западныхъ и южныхъ Славянъ, то покореніе ими сосѣдней Россіи уже подразумѣвается само собою.

Относительно норманскихъ похоловъ черезъ Россію въ Константинополь и Хазарію, норманисты все им'єють въ виду слова нашей лътониси о пути изъ Варягъ въ Греки. Но въ первой статъъ своей мы уже указывали, что слова лётописца надобно относить къ его собственному времени: тутъ разумъется XII въвъ и никакъ не ранъе XI. Лътописецъ напвно описываетъ путешествіе апостола Андрея по тому же пути: по логикъ норманистовъ выходить, что торный путь изъ Варягь въ Греки существоваль уже въ І въкт нашей эры! Мы указывали на полную невозможность для Норманновъ ходить изъ Балтійскаго моря въ Черное ранбе объединенія земель, лежанняхь по этому пути подъ властью русскихъ князей. Если Норманны въ IX въкъ не плавали по Диъпру, то говорить объ ихъ походахъ въ Касийское море вначитъ просто давать волю своей фантазін. Плаваніе по широкому морскому нути въ Исландію, а изъ Исландіи въ Грендандію было довольно леганмъ дъломъ въ сравненіи съ ръчными походами по обширному материку, габ надобно бороться и съ огромными волоками, и съ норогами, и съ туземными илеменами. А главное, вей эти походы Норманновъ по восточной Европъ въ ІХ въкъ и ранте совершенно гадательны и не подтверждаются ни единымъ историческимъ свидетельствомъ, хотя по словамъ г. Погодина о нихъ свидътельствуютъ всъ лътописн-греческія, русскія и арабскія. О черноморскихъ и каспійскихъ походахъ Руссовъ въ ІХ п Х въкахъ дъйствительно мы имъемъ современныя свидътельства Византійцевъ и Арабовъ; но о Норманнахъ ин слова. Вообще мы не нонимаемъ голословнаго повторенія прежнихъ домысловь, въ родъ хожденія Норманновь въ Черное и Каспійское море. Правила сколько-нибудь научной полемики требують сначала опровергнуть доказательства противника.

Нѣсколько пиже г. Погодинъ приводитъ хотя и не повое, тѣмъ пе менѣе оригинальное соображеніе въ пользу того мнѣнія, что черноморскіе походы Руссовъ принадлежали Руси Норманиской, а не туземной или Приднѣпровской. Вотъ это соображеніе: Ио-

дяне были племя тихое и смирное. Не будемъ говорить объ исторін Полянь-Руси въ предшествующіе віна, хотя п туманные, однако не совсёмъ недоступные дюдямъ свободнымъ отъ норманскаго предразсудка-въка паполненные борьбою съ одноплеменными и иноплеменными народами, каковы Готы, Гунны, Авары, Превляне, Угры и проч.: уже одно географическое положение ихъ было таково, что тихое, смирное илемя здёсь давно было бы стерто народными волнами. Всв детописныя навестія о поветеніп Полянъ во время борьбы съ Неченътами, Половнами и во время княжескихъ споровъ свидётельствують, что это было эпергичное, безнокойное и воинственное илемя. Прослудите внимательно исторію Кіевлянь, оть человіческихь жертвоприношеній Перуну до убіенія Игоря Ольговича). Но г. Погодинь въ этомъ случай руководствуется извёстными разглагольствіеми лётописна о томъ, что Поляне "обычай нмуть кротокъ и тихъ, и стыленье къ снохамъ своимъ" и проч. Здёсь собственно характеристика брачныхъ и погребальныхъ обрядовъ, и принадлежить она не IX въку, а XI и XII. Не говоря о явномъ пристрастін лътописна къ Полянамъ сравнительно съ другими илеменами и объ ихъ высшей гражданственности, мы думаемъ, что можно имъть стыдъніе къ спохамъ и все-тави предпринимать дальніе походы.

На наше замъчаніе, что о пришествін къ намъ варяжскихъ киязей не только не говорять, но даже и намека не дълають никакія лътописи скандинавскія, нъмецкія и греческія, г. Погодинъ возражаетъ, что о водворении Роллона въ Нормандии извъстно только по одной скандинавской сагв. На это мы отвётимъ: пайдите хотя одну подобную же сагу о водвореніи Рюрика съ братьями въ Россіи. Но если бы таковая и нашлась, и тогла не следуетъ принимать ее на веру, безъ предварительнаго критическаго разсмотренія, пасколько она самостоятельна: ибо въ скандинавсияхь сагахь мы встрёчаемь нёкоторые слёды нашихь русскихъ предадій. Посл'яднее совершенно естественно, если взять въ расчетъ родственныя связи норманскихъ конунговъ съ пашиин князьими со времени Ярослава I и вообще прійзды Норманновъ въ Россію въ качествъ наемныхъ дружинниковъ и гостей въ теченіе XI и XII вековъ. Хвастливыя скандинавскія саги не мало баспословять о подвигахъ своихъ героевъ въ Гардарикіп (то-есть на Руси), и приписывають имъ великое вліяніе на русскія событія; однако Русь очевидно представляется въ сагахъ великимъ и туземнымъ народомъ, а Русское государство настолько древнимъ, что о его началѣ онѣ ровно ничего не знаютъ \*).

По нашему мивнію, странно въ особепности то, что Константинъ Багряпородный не упомянуль о пришествии Варягорусовъ. еслибъ оно было въ дъйствительности. Онъ охотно разсказываеть о подобныхъ передвиженияхъ и любитъ объяснять начало государствъ и народовъ. Укажемъ на его разсказы о началъ угорской династін Арпадовъ, о Хазарахъ, Печенъгахъ, Хорватахъ п т. п. Одно молчаніе такого свидітеля способно уничтожить всю норманскую систему. Но г. Погодинъ не допускаетъ argumentum а silentio тамъ, гдъ это невыгодно норманской теоріи. За то очень охотно допускаеть его тамъ, гдѣ оно хотя немного говоритъ въ ея пользу. Такъ Константинъ не упоминаетъ о Руси Азовско-Черноморской, и этого довольно г. Погодину, чтобъ отвергать ен исконное существованіе; отсюда у него въ исторія Русь Тмутраканская появляется такъ же ех авгирто, какъ и всякая другая Русь. Но, вопервыхъ, какъ мы сказали, Константинъ охотно сообщаеть разные сдучанизъ жизни народовъ, обитавшихъ къ съверу отъ Чернаго моря: Угровъ, Хазаръ, Печенътовъ и т. и.; тогда какъ его географическія данныя объ этихъ народахъ совсёмъ не отличаются точностію и ясностію. Онъ даже не упоминаеть о разныхъ народахъ, жившихъ въ Крыму рядомъ съ греческимъ Херсонесомъ, напримъръ, о Готахъ; нельзя же на этомъ основаніи отрицать ихъ существованіе. Въ его время Русь Тмутраканская, если не вся, то отчасти, находилась въ зависимости отъ Хазаръ; ее надобно искать тамъ, гдъ у Константина говорится о Босноръ, Таматархъ и девяти Хазарскихъ областяхъ,

<sup>\*)</sup> Какъ примъръ хвастливости этихъ сагъ и некотораго знакомства ихъ съ русскими предапілми укажемь на сагу Олава Тригвесона. Въ ней вся слава обращенія нашего Владнміра Св. въ христіанство принисана юношь Олаву; при чемъ посльдній держитъ рѣчь, напоминающую то самое, что говоритъ мученнъъ Варягъ по нашей льтописи. Въ этомъ обращеніи Олаву помогастъ супруга Владиміра мудрая Аллогія, въ которой нельзя не узнать его бабку Ольгу. Сага хотя и путастъ событія и лица, однако ея русскій источникъ въ данномъ случать не подлежитъ сомньню. Итакъ, почему же наша легенда о призваніи Варягоруссовъ, столь лестная для Норманновъ, не отразилась въ ихъ сказаніяхъ? Мы позволлемъ себѣ объяснять такое молчаніе позднимъ появленіемъ и еще болье позднимъ распространеніемъ самой пашей легенды: въ томъ видѣ, въ какомъ она дошла до насъ, это не было собственно народное предапіе, сохранньшее потомству намять о дъйствительномъ событіи. Это было силетеніе книжныхъ домысловъ и недоразумьній.

лежавшихъ между Азовскимъ и Чернымъ морями (говорится очень коротко и недено). Хазарія, какъ этнографическій терминъ, играда важную роль не только въ X. по въ XII и XIII въкахъ, когла Хазарское государство уже не существовало (см. любопытную статью г. Бруна о Хазарін въ Трудах перваю Археологическаго съизда). Такъ же неубълительна ссылка г. Поголина на молчаніе Фотія и Льва-діакона. Фотій говорить о Руссахъ безъ точнаго означенія пхъ міста жительства, и его слова могуть быть относимы какъ къ Руси Азовско-Черноморской, такъ и къ Руси Кіевской: а Левъ-ніаконъ и самую Русь Кіевскую называеть Тавроскивами, чёмъ указываетъ на ен общее происхождение съ последними. Наконецъ мы не понимаемъ возраженія основаннаго на молчанін того или другаго писателя. Для исторической критики имфетъ значеніе только сумма извфстій или сумма умолчаній. О пришествін Руси изъ Скандивавін молчать вст иноземные источники; а существованіе Руси Тмутраканской подтверждаеть не одно свинфтельство. Въ нашихъ летописяхъ она появляется въ концъ Х въка какъ особое княжество, слъдовательно существовала и ранве. А наши отношенія къ Корсуню въ теченіе этого въка? А русскія письма найденныя въ Крыму, о которыхъ говорить паннонское житіе Св. Кирилла? А походы Руссовъ на Кавказъ п въ Каспійское море? А что такое арабскія пзв'єстія о третьей группъ Руссовъ, которую помимо Азовско-Черноморской Руси и объяснить невозможно? Что такое свидетельство Масуди, около половины Х въка, о моръ Руссовъ (Нейтасъ), по которому только они и плавають и на одном изь берегов котораго они живуть? Наконенъ извъстно, что Роксалане или Россалане жили около Азовскаго моря; а этихъ Россъ-Аланъ изъ исторіи никто не изгонить. О моемъ сближенін первой половины этого имени съ нашею Русь или Рось г. Погодинъ и говорить не желаетъ. Жаль. Интересно было бы послушать доказательства того что Русь и Рось не одно и тоже; а следовательно и Англы также не тождественны съ первою половиной сложнаго имени Англо-Саксы.

М. П. Погодинъ, столь усердно придерживаясь буквы нашей начальной лѣтописи тамъ, гдѣ она пмѣетъ легендарный характеръ, не затруднился отвергать ея достовѣрность въ самой достовѣрной ея части—въ договорахъ Олега и Игоря. Я обратилъ вниманіе на слѣдующую явную несосбразность съ теоріей норманистовъ: Скандинавы клянутся не своими богами: Одиномъ и

Торомъ, а славянскими Перупомъ и Волосомъ. "Но почему вы знаете, спрашиваеть г. Погодинь, что между этими божествами не было соотв'єтствія? Перунъ разв'є не близокъ къ Тору? Не надо забывать того, что переводили договоры съ греческаго Болгары, отъ которыхъ пельзя требовать мпоологической учепости. Перенесена же принадлежность языческаго Волоса на христіанскаго Власія! "Итакъ, въ лътописи оказывается страшпый и систематическій подлогь! Мы говоримь систематическій, пбо этотъ подлогъ проведенъ и далве: стало быть и тотъ Перунь, который стояль въ Кіевъ на холмъ и которому поклонялись князья и народъ, быль не Перунъ, а Торъ. Не Перуна, а Тора оплакивали Кіевляне, когда его пдола столкнули въ Днфиръ. Кстати и новогородскій Перунъ тоже в'єролтно въ д'єйствительности быль Торомъ? Жаль только, что между ихъ именами нъть такого же соотвітствія какъ между Волосомъ и Власіемъ, между Святовитомъ и Св. Витомъ. Вотъ до какого соотвытствія можно договориться, защищая любимую теорію во что бы то ни стало! Туть же рядомь у нашего противника стоять завёренія въ томъ, что наши лътописцы и не умъли сочинять легендъ, что задпихъ мыслей у нихъ пикогда не было, ни о какихъ комбинаціяхъ они и попятія не имели, что первый летописець цанть быль "монахъ, заживо погребенный въ кіевскихъ пещерахъ" и т. п. Ираво, такого почтепнаго человъка какъ М. П. Погоднеъ мет совъстно обвинять въ произвольномъ обращении съ документальными источниками (каковы договоры), и я это дёлаю съ прискорбіемъ.

Кстати: порманизму не надо забывать того, что указаніе на переводь наших договоровь, составленный Болгарами не свідущими въ Славянской миоологіи, есть не болье какъ догадка. Извістно, что обращеніе Руси началось еще со временъ патріарха фотія; въ эпоху договоровь у пихъ были храмы, было богослуженіе, слідовательно можемъ предположить и письменность. Притомъ языкъ этихъ договоровъ тоть же самый, какой мы видимъ въ Русской Правдів. Мы уже сказали, что вопрось о началів русской письменности до сихъ поръ затемиялся вліяніемъ норманизма: поо какъ можно допустить, чтобы Русь еще во времена фотія пивла славянскую письменность, когда уже рішено, что эта Русь была норманская и пришла прямо изъ Скандинавіи!

Надобно признаться, возраженія М. П. Ногодина ппогда ужь слишкомъ несеріозны. Вотъ еще примёры: по новоду указаннаго мною легендарнаго числа трехъ братьевъ, онъ отвёчаетъ что у

Адама и Ноя тоже было по три сына. Или: Русь уже потому не Славяне, говорить онь, что всё славянскія илемена назывались v насъ во мпожественномъ числѣ (Поляне, Сѣверяне, Кривичи и пр.), а чуждыя племена называются собпрательнымъ именемъ женскаго рода (Чуль, Ливь, Корсь и пр.). Въ такомъ случаб. отвъчаемъ мы, Хазары, Иеченъги и пр. суть племена славянскія, а Серебь нашей летописи должна быть, отнесена къ народамъ неславянскимъ. Мы указали на то что Русью называли себя обитатели Иридивировья, а Новгородцы Русью себя не называли. Г. Погодинъ объясияеть это темъ, что "Русь съ Олегомъ отъ нихъ ушла". Жаль только что неяснымъ остается смыслъ самаго призванія Варяговъ: Новогородцы посылали за ними такъ налеко (чуть ли не въ Мекленбургъ-Шверинскій, судя по нѣкоторымъ намекамъ нашего антагониста); а Варяги только прошли чрезъ Новгородъ, да еще велёли давать себё дань по 300 гривенъ въ голъ. Какою черною неблагодарностію заплатили они довфрчивымъ Новогороднамъ!

### TII.

# Унтренный норманизмъ г. Куника. - Легендарная аналогія.

М. П. Погодинь въ своемъ спорѣ съ г. Гедеоновымъ ограничился обычнымъ повтореніемъ своей норманской программы, а на помощь себѣ пригласилъ г. Куника, на котораго и пала главная тяжесть борьбы. Пріемы г. Куника мы находимъ способными поддержать спокойную, логичную полемику. До сихъ поръ онъ не забрасывалъ общими мѣстами, не увѣрялъ голословно, что наша начальная лѣтопись безупречна пли что Русь въ арабскихъ извѣстіяхъ суть Норманны п т. п.; а бралъ нѣкоторыя стороны вопроса и старался по возможности подкрѣпить норманскую систему какими-либо аналогіями пли новымъ болѣе точнымъ анализомъ старыхъ данныхъ. Хотя конечные результаты этихъ работъ все-таки не въ пользу норманизма; но нельзя не отдать справедливости его добросовѣстному отношенію къ дѣлу.

Мы собственно не понимаемъ умѣреннаго норманизма. Чтонибудь одно: или Русь пришлое норманское племя, или она туземный народъ; средины тутъ не можетъ быть. Острова Готландъ и Даго не помогутъ. Норманская система построена такъ пскусственно, что нельзя тронуть никакой и самой малой ея части, тотчасъ все зданіе разсыплется. Наприм'єръ г. Куникъ не стоить за върность начальной хронологии и 862 годъ считаетъ вставкой позднъйшихъ переписчиковъ Нестора. (Отвътъ Гедеонову. Зап. Акад. Н., 1864 т. VI, стр. 58). Произвольность этой хронологіи очевидна. Сказаніе о Варягахъ самъ норманизмъ признаетъ почерпнутымъ изъ народнаго преданія; но какое же народное преданіе способно сохранять хронологическія числа въ теченіе цілых столітій? Однако попробуйте отнять хронологію до 912 года, то-есть до смерти Олега (тімь боліве что эти числовыя данныя не сходятся съ росписью княженій, поставленною въ началъ лътописи). Положимъ, чтобъ объяснить Русь Бертинскихъ лѣтописей (839 годъ), надобно подвинуть призваніе па 30 лътъ ранъе, то-есть отнести его къ 832 году; но что же тогда произойдеть съ главными действующими лицами? Рюрику при смерти было бы не менње 75 лътъ, и однако онъ оставиль малольтняго сына. Олегь, пришедшій съ Рюрикомъ изъ Скандинавін, скончался бы стол'єтнимъ старцемъ. Когда около 1852 года возникъ вопросъ о тысячелътии на основании мнънія Круга, который хотёлъ отодвинуть призвание десятью годами назадъ, то г. Погодинъ въ своемъ Москвитянинъ ръшительно возсталь противъ такой ересп. Однимъ изъ главныхъ его доводовъ было соображение на счетъ Игоря, котораго въ "882 году выносили подъ Кіевомъ на рукахъ, следовательно онъ родился только-что передъ смертію Рюрика". И въ настояще время Игорю насчитывають при смерти около 70 льть, хотя года за три до нея онъ предпринималъ походы на Византію и въ Малую Азію, а въ самый годъ смерти съ небольшою дружиной отправился за данью къ такому свиръпому илемени какъ Древляне, и хотя онъ оставилъ послѣ себя малолѣтняго сына Святослава. Если накипуть ему еще десять лътъ (Никоновская лътопись такъ и дълаеть, относя его рождение къ 866 году), тогда въроятность событій пострадаеть окончательно. Если оставить въ сторонт легенду о Рюрнкъ, то на основаніи упомянутыхъ фактовъ Игорю нельзя дать более 50 леть при смерти; даже дадимъ ему 60; слъдовательно его рождение должно быть отнесено не ранъе какъ къ 885 году, то-есть ко времени Олегова княженія. Очевидно, Олегъ былъ настоящимъ княземъ, то-есть старшинъ въ княжескомъ родъ, а не какимъ-то опекуномъ Игоря, какъ его изображаютъ. Хороша опека, продолжающаяся почти до сорока-лътняго возраста!

Чтобы саблать сколько-нибуль вёроятнымъ превращение Варяговъ въ Славянъ, накопленіе столькихъ завоеваній и распространеніе имени Русь отъ горсти пришельневъ на такое огромное пространство къ концу IX вѣка, норманистамъ налобно отодвинуть пришествіе Рюрика съ Варягами по крайней мірів на 100 лътъ. Но тогда Игорь будетъ уже не сынъ Рюрика; между ними прилется предположить цёлый рядь князей. Оскольдь и Дпръ какъ товариши Рюрика саблаются невозможными, если имъ оставить предводительство Русью подъ Константинополемъ въ 865 году. Однимъ словомъ, уступкамъ и предположеніямъ не будетъ конпа, и все-таки антинорманисты не удовлетворятся. Они будуть повторять свои докучные вопросы: Укажите намъ Русь въ Скандинавіп? Кула діваться съ Россоданами и сь нашими рібкамп, носившими название Рось? (такъ-какъ народы получали своп имена отъ рѣкъ, а не наоборотъ). Отчего нѣтъ скандинавскаго элемента въ нашемъ языкъ, если Руссы еще въ Х въкъ употребляли свои особыя имена и географическія названія? Отчего никакіе иноземные источники не упоминають о пришествій къ намъ Русп? п т. д. Наконецъ, если годы поставлены произвольно, то нътъ ли произвола и въ самой передачъ событій? Повторяю, норманистамъ неудобно отказываться отъ 862 года. Г. Погодинъ съ свойственною ему прозорливостію поняль всю опасность подобныхъ уклоненій отъ л'втописной легенды и не уступаеть изъ нел ни йоты. Правда, самъ Шлёцеръ усомнился въ вёрности лётописной хронологін и позволиль себ'в на этомъ основанін даже совсѣмъ отвергнуть Оскольдовыхъ Руссовъ. Но то было не болѣе какъ столбиякъ, нашедшій на знаменнтаго критика; такъ по крайней мъръ объяснилъ намъ г. Погодинъ (Зап. Акад. Н. т. XVIII). Напомнимъ, что Карамзинъ также сомнѣвался въ данной хронологіп.

Но возвратимся къ г. Кунику. По поводу изследованій Гедеонова онъ представиль между прочимь два любопытныя соображенія. Одно изъ нихъ относится къ следующему известію Бертинскихъ летописей: въ 839 году вмёстё съ византійскимъ посольствомъ прибыли къ императору Людовику Благочестивому люди, которые называли свой народъ Рось, а своего царя Хаканомъ \*). При дворё Людовика заподозрили, что эти люди изъ

<sup>\*)</sup> Что русскіе послы изъ Византін возвращались въ Кісвъ чрезъ Германію, на это есть апалогія. У Герберштейна говорится о плаванін русскихъ пословъ

племени Свеоновъ. Норманисты ухватились за последнее слово для подкрвиленія своей теоріи; но на бёду туть замёшался хаканъ. Антинорманисты говорили, что хаканами пли каганами пазывались цари хазарскіе, аварскіе, болгарскіе и князья русскіе (посл'вднее вполн'в подтвердилось свид'втельствомъ Ибнъ-Дасты, у г. Хвольсона, гдъ царь Руссовъ называется Хаканъ-Русь); но у Шведовъ никогда не существоваль этотъ титулъ. Что же слълали норманисты? Они передблали нарицательное хаканъ въ собственное имя Гаконъ. На опроверженія Гедеонова г. Погодинъ отвёчаль просто и голословно, что слова chacanus vocabulo пначе п перевести пельзя какъ по имени Гаконг. Но г. Кунпкъ остановился надъ этимъ свидетельствомъ: оно слишкомъ важно. Если допустить, что въ 839 году въ южной Россіп существоваль народъ Русь, управляемый хаканами, то норманская теорія должна быть упразднена. Въ виду такого оборота, г. Куникъ представилъ цълое изслъдование о томъ, въ какомъ смыслъ здёсь употреблено слово vocabulum. Посредствомъ разныхъ соображеній и сравненій, онъ пытается доказать, что въ данномъ случай это слово означаетъ имя, а не званіе. Уже самыя сравненія не уб'йдительны; но предположних, что авторъ д'яйствительно разумёль имя лица, а не титуль. Что же изъ этого? Развъ туть не могло быть самаго простаго и обыкновеннаго недоразумьнія, то-есть, что западный льтописець непонятный ему титулъ принялъ за собственное имя? Это обстоятельство не укрылось отъ г. Кунпка, и онъ тутъ же приводитъ примеры подобныхъ недоразумѣній. А изслѣдованіе своє заканчиваетъ словами: "Покуда надобно сознаться, что выражение chacanus vocabulo ждетъ еще своего изслъдователя". Указываемъ на это заключеніе какъ на образецъ его добросовъстности. По нашему мивнію, если есть темный пункть въ свидътельствъ Бертинскихъ лътописей, такъ это слова: "изъ илемени Свеоновъ" (gentis Sueonum). На нихъ-то и следовало обратить внимание порманистамъ, то-есть доказать, что въ первой половинь ІХ века это уже быль совершенно определенный этнографическій терминъ и что въ данномъ случай разумълись исключительно Шведы. Въ первой своей статьй

въ Данію изъ Новгорода въ концѣ XV вѣка не обычною дорогою, т. с. Балтійскимъ моремъ, а Бѣлымъ и Ледовитымъ. Источники даютъ намъ объясненіе тому во враждебныхъ отношеніяхъ Руси съ Швеціей и Ганзейскими городами въ эту эпоху. (См. "Историко-географическія извѣстія Герберштейна"—Замысловскаго. Журп. М. Н. Пр. 1878. Іюль). Позд. прим.

я уже заявиль сомнёніе относительно этого термина. Да и самь г. Куникъ замъчаетъ, что тутъ слово Sueonum можетъ и не означать Шведскій материкъ. Но предположимъ, норманистамъ удалось бы доказать, что относительно этого слова пъть ин ошибки въ рукописи, никакого-либо недоразумания у автора или вообще у франкскаго двора и что подъ Свеонами тутъ разумвется германское племя Шведовъ; все-таки останется несносный Хаканъ\*).

Второе соображение г. Куника относится къ параллели, которую онъ проводить между нашею лѣтописною легендой о призванін Варяговъ и разсказомъ Видукинда о призванін Англо-Саксовъ въ Британію. Мы уже замѣтили въ первой стать своей, что туть есть только аналогія легендарная, то-есть литератур-

Вообще порманизмъ до сихъ поръ тщательно устраняль или отвергалъ всё нзвъстія, гдъ говорять о туземной Руси до призванія князей. Напримъръ, арабскій писатель Табари (писаль въ конц'в ІХ или въ пачал'в Х века) говорить о Руси воевавшей на Кавказъ съ Арабами еще въ VII въкъ. Г. Купикъ въ своемъ трактать о Призванін шведскихъ Родсовъ (Die Berufung der schwedischen Rodsen. 1844) всёми возможными способами старается доказать, что это извёстіе ошибочное. Правъ онъ или пъть; но любонытно, что въ числѣ доказательствъ видное місто занимаєть пресловутое миролюбіе Славянскаго племени и его якобы непредпріничный характерь. Туть же рядомъ находимъ у него цёлую ученую диссертацію, которая пытается подтвердить извёстіе Аль-Катиба (современника Табари) о нанаденін Руссовъ на Севилью въ 844 году. Извъстіе это очевидно ошибочное; съ чёмъ согласился послё и самъ г. Куникъ по поводу изследованія г. Гедеонова.

<sup>\*)</sup> Имя Свевовъ, какъ извъстно, распространялось когда-то на народы, жившіе и на берегу Балтійскаго моря, и на Дупав, и на Рейпв; отъ него произошли названія Швеціи, Швабіи и кантона Швица (откуда и названіе всей Швейцарін). Кстати приведемь замічаніе Венелина о томь, что "Славяне, жившіе на островахъ (Волинъ и Узедомъ), у древнихъ писателей назывались Свеиянами, Suenones, отъ рѣки Свена". (Чтен. Об. И. и Др. 1847, № 5). Мы конечно не будемъ выводить Русь съ Балтійскаго поморья; у Балтійскихъ Славянь также не было хакановь. (Да и съ какой стати князькамь этихъ Славянь пли Норманновъ того времени отправлять посольства въ Византію?) Но Русь по языку своему могла быть признапа соплеменною Балтійскимь Славянамь. Наконецъ южная Россія въ средніе въка называлась не только Великая Скиеія, но также и Великая Швеція (См. Antiquités Russes. Heimskringla), и конечно не потому чтобъ она была населена колонистами изъ Шведін; наобороть сами Скандинавы считали своихъ предковъ колонистами изъ Великой Скиеји. Во всякомъ случай выражение gentis Sueonum еще ждетъ разъяснения. (При этомъ необходимо имъть въ виду то обстоятельство, что Бертинскія льтописи поданы по спискамъ, которые, сколько мий извёстно, не восходять ранбе XV въка; слъдовательно порча первоначальнаго текста тутъ весьма возможна. Иозд. пьчита.)

ная. Разсказъ Видукинда о посольстве Бриттовъ и речь, которую они держали, есть также легенда. Самыя причины призванія выставлены разныя: тамъ зовутъ чужое илемя на помощь, у насъ лля госполства. Исторической аналогіи никакой нёть: постепенное завоеваніе Англосаксами Британіи происходило на глазахъ исторіп: пришельцы сообщили завоеванной странв не одно названіе Англін, которое утвердилось за нею только по истеченіп нъсколькихъ стольтій; они распространили въ ней и свой языкъ. У насъ не было ничего подобнаго. Самое существенное въ нараллели г. Купика есть повтореніе и тамъ, и у насъ знаменитаго выраженія: "земля наша велика и обильна". Но именно этито слова и указывають, что мы имбемъ дело не съ историческимъ фактомъ, а съ легендами. Что вначитъ это выражение по отношенію къ нашему огромному Сѣверу, когда и маденькая сравнительно съ нимъ половина Британскаго острова тоже именуетъ себя "великою и обильною землею?" Это показываеть только. какъ въ лътописяхъ разныхъ народовъ повторяются одинакіе легендарные мотивы, въ родѣ указанной нами саги о взятіп города посредствомъ голубей, которая встричается у насъ, у Норманновъ и у Монголовъ, но ранте другихъ у насъ.

По поводу сходныхъ легендъ у разныхъ народовъ укажемъ на Вильгельма Теля. Вотъ еще новая, непріятная для норманистовъ аналогія! Давно ли весь образованный міръ вёриль въ Вильгельма Теля какъ въ герол положившаго начало швейцарской свободы? Подвиги его расказывались такъ обстоятельно и съ такими подробностями, что казалось и сомнѣніе невозможно. И увы! Въ настоящее время Вильгельмъ Тель уже лицо не историческое, а сказочное. Клятва въ долинъ Рютли и другія романтическія обстоятельства швейцарскаго возстанія тоже оказываются баснею. А возникновеніе Швейцарскаго Союза объясняется обстоятельствами болже естественными и болже достовфримии. И прежде нъкоторые ученые сомнъвались въ достовърности упомянутыхъ расказовъ; а теперь, послъ изслъдованій Рилье, они должны быть окончательно отнесены къ области поэзін\*). Начало этихъ легендъ восходитъ ко второй половинъ ХУ въка. Извъстный эпизодъ о яблокъ, которое Вильгельмъ Тель долженъ быль сбить съ

<sup>\*)</sup> Cm. Les origines de la Conféderation Suisse par Albert Rillet. Seconde edition. Geneve et Bale. 1869. A также его полемическую броштору Lettre à M. Henri Bordier. 1869.

головы сына, есть почти буквальное повторение такого же случая, который Саксонъ Граматикъ въ своей Исторіи Даніи расказываеть о датскомъ стрёлей Токко. Рилье полагаеть, что расказъ этотъ заимствованъ швейцарскими хронистами не прямо изъ Саксона, а изъ позднъйшихъ компиляторовъ. Мы на это замътимъ, что вообще трудно услъдить пути, которыми разносятся легендарные мотивы. (Почти такая же исторія съ яблокомъ есть п у насъ въ былинъ о богатыръ Дунаъ). Конечно Швейцарцы слишкомъ привыкли къ своему герою, и имъ тяжело съ нимъ разстаться. На Рилье посыпались возраженія. Нашлись люди, которые говорили: "помилуйте, какъ же Вильгельмъ Тель не существоваль, если преданія о немь до сихь порь сохраняются между крестьянами, и они указывають самыя мъста его подвиговъ?" Вотъ въ томъ-то и дъло, что первоначально престыяне узнали о немъ не изъ преданій, а изъ книгъ, конечно при посредствъ грамотныхъ людей.

Кстати въ подтвержденіе моего мивнія о томъ, что въ средніе въка была особая наклонность выводить народы изъ Скандинавіи, могу прибавить еще примъръ Швейцарцевъ. У нихъ также существовало преданіе, по которому населеніе лъсныхъ кантоновъ произошло отъ норманскихъ выходцевъ: они пришли изъ Швеціи и Остфрисландіи еще въ первые въка нашей эры, подъ начальствомъ трехъ вождей (п онять число три). Преданіе это не имъетъ никакихъ историческихъ основъ и есть домыселъ досужихъ книж-

Итакъ, чѣмъ болѣе мы сличаемъ сказанія, поставленныя въ началѣ исторіи каждаго народа, тѣмъ болѣе убѣждаемся, что это факты не историческіе, а литературные, и что у насъ было то же самое, иесмотря на увѣренія г. Погодина, будто наша исторія шла какимъ-то инымъ путемъ (не историческимъ) и будто наши лѣтописцы передавали только сущую правду. Онъ спрашиваетъ: что легендарнаго нашелъ я въ извѣстіи о призваніи Варягоруссовъ? "Оно написано такъ просто, кратко, ясно". Правда, написано коротко и ясно. Но потому-то и не имѣетъ никакого вѣроятія. Въ басняхъ все совершается очень просто, и всѣ пренятствія обращаются ни во что. Путешествіе апостола Андрея въ Новгородскую землю, Кій съ его путешествіемъ въ Царьградъ и другіе подобные расказы тоже ясны и просты; но кто же рѣшится утверждать, что это историческіе факты?

## Наши соображенія о лѣтописномъ сводѣ и сближеніе двухъ Рюриковъ.

Г. Погодинъ принисываетъ мнѣ положеніе: "Лѣтопись наша пелостовърна", и затъмъ побъдоносно опровергаетъ это положеніе слідующими словами: "Походъ Оскольда и Дира засвидітельствованъ Фотіемъ (въ лъйствительности Фотій свидътельствуетъ только о похонъ Руссовъ: а Оскольда и Дира онъ не знаетъ); Одеговъ договоръ переведенъ съ греческаго (какъ будто я отринаю Олеговъ договоръ!); Игоревыхъ пленниковъ виделъ Ліутпрандъ (то-есть ихъ видёлъ его вотчимъ, а Ліутирандъ только слышаль о нихъ); Ольгу принималь Константинъ, Святослава видъль Левъ-діаконъ (какъ будто я отрицаю существованіе Ольги п Святослава)" и т. д. Но изъ первой моей статьи кажется ясно, что вопросъ идетъ не о достовърности лътописи вообще, а только о нъкоторыхъ начальныхъ ен пзвъстіяхъ, каковы: мниман федерапія Славянь и Чуди, баснословное призваніе Рюрика съ братьями изъ-за моря, баснословный переходъ князей изъ Новгорода въ Кіевъ и тому подобные расказы, не засвидътельствованные ни Фотіемъ, ни къмъ-либо другимъ, Наша лътопись, какъ и всъ другія, начинается легендами и становится болье и болье достовърною по мъръ приближенія событій къ эпохъ самаго льтописна.

Далѣе г. Погодинъ приписываетъ миѣ положеніе: "Лѣтопись наша сочинена въ XIII или даже въ XIV вѣкѣ", и спова побѣдоносно его опровергаетъ. "Развѣ вы не знаете, — говоритъ онъ, — что въ числѣ ея переписчиковъ или продолжателей естъ историческое лицо, жившее въ XI столѣтіи, архимандритъ, а послѣ епископъ Сильвестръ, подписавшій свое имя подъ 1110 годомъ и скончавшійся въ 1124 году? Развѣ вы не знаете (слѣдуетъ перечень списковъ гдѣ находится такъ-называемая Несторова лѣтопись)". Но позвольте, у меня совсѣмъ не сказано будто лѣтопись сочинена въ XIII или въ XIV вѣкъ. У меня говорится о лѣтописныхъ сводахъ и рукописахъ. Я говорилъ, что мы не имѣемъ ни одного лѣтописнаго сборника въ рукописи, которая была бы ранѣе второй половины XIV вѣка, и это всѣми признано. О сводахъ говорится, что начальная или такъ-называемая

Несторова лѣтопись въ первобытномъ своемъ видѣ до насъ не дошла, и это признано большинствомъ ученыхъ. Я прибавилъ только, что легенда о призваніи князей, по всей вѣроятности, пропсхожденія (или точнѣе оттѣнка) новгородскаго и настоящій свой видъ получила въ томъ лѣтописномъ сводѣ, который былъ составленъ "не рапѣе второй половины XII или первой XIII вѣка". И это положеніе голословно отвергнуть нельзя. Постараемся представить вкратцѣ наши соображенія по данному вопросу.

Разность моего мнѣнія отъ мнѣнія большинства ученыхь, работавшихь надъ лѣтописями, заключается въ томъ, что я не отдѣляю Несторовой или Сильвестровой лѣтописи (Повъсти временных льт») вообще отъ южно-русскаго свода; то-есть признаю ее неотъемлемою частію того Кіевскаго свода, который кончается XII вѣкомъ и дошель до насъ преимущественно въ такъ называемомъ Ипатьевскомъ спискѣ. Одинмъ словомъ, извѣстную намъ редакцію Повъсти временныхъ льт» въ этомъ сводѣ я передвигаю отъ начала XII на конецъ XII пли начало XIII вѣка.

Предварительно сдёлаемъ слёдующую оговорку. Мы переносимъ дошедшую до насъ редакцію начальной літописи приблизительно лътъ на 100 впередъ; но этому разногласію съ существующимъ мивніемъ не придаемъ главнаго значенія въ вопросв о происхожденіи Руси. Предположимъ, что до насъ дошла редакція начала XII въка или конца XI, и тогда извъстіе о Варягахъ-Руси остается такою же легендою, какъ и теперь; ибо лътописецъ все-таки говоритъ о событіп, которое совершилось до него почти за 250 лътъ. (Легенда о Вильгельмъ Телъ появидась около полутораста лътъ послъ битвы при Моргартенъ). На такомъ разстояніи никакое преданіе не можеть получить віры, если оно не подтверждается другими, независимыми отъ него, свидътельствами или такими историческими явленіями, которыя находятся съ нимъ въ непосредственной связи. Напримеръ, о пришествіп Руси изъ Скандинавін не говорять никакія европейскія и азіятскія літописи; но еслибы, при недостаткі свидітельствь, мы въ своей дальнъйшей исторіи все-таки видъли несомивниую борьбу въ населении двухъ элементовъ, пноземнаго п туземнаго, п находили несомивнию чуждую примвсь въ русскомъ языкт и т. п., тогда легенда могла бы получить какую-нибудь достовфрность. Ничего подобнаго нътъ. Никакой борьбы разнородныхъ началъ въ населеніи Кіевской Руси мы не видимъ, никакой иноземной струп въ народномъ языкъ или въ письменныхъ памятникахъ нътъ. Въ самыхъ первыхъ памятникахъ нашей письменности, въ договорахъ съ Греками, Русь является туземнымъ народомъ и не дѣлаетъ ни малѣйшаго намека на варяжское происхожденіе; напротивъ въ первомъ своемъ юридическомъ сводѣ, то-есть въ Русской Правдѣ, Русь относится къ Варягамъ какъ къ иноземцамъ и иноплеменникамъ (Русская Правда конечно существовала уже до Ярослава I; это существованіе подтверждается ссылками упомянутыхъ договоровъ на "Русскій законъ"). Такимъ образомъ и при существующемъ миѣніи о редакціи начальной лѣтописи, призваніе Варягоруссовъ остается легендою. Но мы кромѣ того въ самой лѣтописи считаемъ редакцію этой легенды искаженною въ болѣс позднее время.

Здёсь не мёсто распространяться о тёхъ ученыхъ работахъ, которыя, вопреки мивнію г. Погодина, постепенно и неоспоримо доказали, что приписывать Нестору нашу начальную літопись есть илодъ недоразумвній (такой же старый предразсудовъ, какимъ мы считаемъ призвание Варяговъ). Несторъ былъ авторомъ Житія Бориса и Гльба п Житія Өеодосія Печерскаго. Но кто были наши древифишіе летописцы, судить о томъ трудно; пбо никакой пельный летописець до нась не дошель, а дошель лътописный сводъ \*). Мы предпочитаемъ мнъніе гг. Срезневскаго и Костомарова, что первая часть этого лътописнаго свода, оканчивающаяся 1116 годомъ, принадлежитъ Сильвестру, игумену Выдубецкаго Михайлова монастыря; о чемъ онъ самъ ясно заявиль извъстною припискою ("Игумень Сильвестръ святаго Миханда написахъ кинги си лътописецъ, надъяся отъ Бога милость пріяти, при князѣ Владимерѣ, княжащу ему въ Кіевѣ, а мнѣ въ то время прумянищу у святаго Михаила въ 6624, индикта 9 лбта"). На Сильвестра указываеть и хронологическій перечень кіевскихъ княженій, поставленный въ началь свода и доведенный до начала княженія Владиміра Мономаха. Но п этотъ Сильвестровъ сводъ не дошелъ до насъ въ своемъ первоначальномъ видъ; о

<sup>\*)</sup> Имя Нестора прибавлено только въ Хлёбниковскомъ спискъ, который отпосится ко второй половинъ XVI въка; ни въ Ипатьевскомъ, ни въ Лаврентьевскомъ его иътъ. Надъ вопросомъ о лётонисяхъ кромъ г. Погодина въ послъднія десятильтія работали гг. Казанскій, Въляевъ, Сухомлиновъ, Срезневскій, Соловьевъ, ки. Оболенскій, Костомаровъ. Прекрасный сводъ всъхъ предидущихъ работъ, дополненный собственными соображеніями и выводами, представилъ г. Бестужевъ-Рюминъ въ своемъ трудъ О составъ Русскихъ Лѣтонисей (1868).

чемъ свидътельствуютъ разныя вставки, которыя не могли принадлежать Спльвестру, а принадлежали его списателямъ и продолжателямь, мъстами дополнявшимъ его, мъстами сокращавтпмъ \*).

Итакъ, повторяю, разногласіе наше съ мивніемъ ученыхъ состоить въ томъ, что мы Сильвестров сводь или Повисть временных лыт считаемъ неотъемлемою частию того летописнаго свода, который оканчивается XII в жкомъ. Характеръ и в которой цъльности (опять-таки за псключеніемъ позднійшихъ пскаженій и сокращеній) мы признаемъ только за всёмъ Кіевскимъ сводомъ вивств взятымъ, и не двлимъ его на двв неравныя части: до н послъ 1110 года.

Гдъ, когда и къмъ составленъ этотъ сводъ?

На вопросы: "откуда взялось имя Русь и гдѣ жила первоначально Русь?" Г. Погодинъ лаконически отвъчаетъ: "Открытое поле для догадокъ". (Зап. Акад. Н. т. VI). Мы также можемъ отвътить на свой вопросъ о лътописи. Тъмъ не менъе предложимъ и свои догаден, которыя могутъ быть приняты къ свёдънію при дальнівнішей разработків этого вопроса.

Кієвскій сводъ конечно составленъ въ то время, на которомъ

<sup>\*)</sup> Укажемъ накоторые элементы въ Сильвестровомъ отдаль, которые по всёмъ признакамъ припадлежали болёе поздней редакців. Напримёръ: 1) Значительно подновленный языкъ (по языку весь Кіевскій сводъ представляеть цілое). 2) Несогласіе начальной хронологической росписи съ дальнейшею разстаповкою льть по княженіямь. 3) Расказь о крещеніи Владиміра уже такь далеко отстояль отъ самаго событія, что въ его время существовали различныя мивнія о томъ, въ какомъ городъ крестился Владиміръ. 4) Въ расказъ о посольствъ разныхъ народовъ къ Владиміру съ предложеніемъ въры, Жиды казарскіе говорять, что Богь разгиввался на ихъ отцовь, расточнав ихъ, а Герусалимъ и землю ихъ отдалъ христіанамъ. Это могло быть написано только во время Герусалимскаго королевства, и, судя по топу разсказа, не въ началв его существованія; а оно только-что сложилось въ началь XII выка. 5) Употребленіе такихъ этнографическихъ терминовъ въ началь свода, которые распространились на востокъ Евроны во время престовихъ походовъ; промъ Нъмцевъ, укажемъ особенно на слово Вепедицы и Фрягове. Нъмцы и Венедицы (Вепиціане) Слова о Полку Игоревомъ намекають на ту же эноху. Накоторые изследователи впрочемъ, относять къ числу вставокъ и то, что едва ли можно въ нимъ отнести, напрямёръ, расказъ объ ослениении Василька. Но этотъ расказъ и вообще участіс Выдубецкаго игумена-літописца къ судьбі Василька сділаются нама вполні попятны, если вспомнима, что несчастный князь переда своимъ ослендениемъ зайзжаль помодиться именно въ Выдубецкій монастырь и тамъ ужиналь у игумена.

онъ останавливается, т. е. въ концъ XII или началъ XIII въка: а потому спраниваемъ: не быль ли онъ составленъ въ томъ же Михайловомъ Выдубецкомъ монастыръ, гдъ инсалъ игуменъ Сильвестръ, и также пгумномъ этого монастыря Монсеемъ? Въ пользу такой догадки говорить следующее обстоятельство. Сводь заканчивается изв'єстіємь о построеній стіны Выдубецкаго монастыря и нохвальнымъ словомъ ея строителю великому киязю кіевскому Рюрику Ростиславичу. Кому же было писать эту похвалу и благодарность какъ пе нгумну Выдубецкаго монастыря? А нгумномъ въ то время быль Монсей, о которомъ упоминается подъ 1197 годомъ и потомъ въ самомъ похвальномъ словъ. Похвала прямо обращается къ Рюрику и говоритъ: "Мы, смиренные, чемъ можемъ воздать тебф за твои благодбянія, которыя ты намъ творишь и твориль? Только молитвами о здравін твоемъ и о спасенін. Пріими писапіе нашей грубости какъ словесный даръ, на похваленіе доброд'єтелей. Твои должники и молитвенники. Нашъ присный Господине, единомысленно суще ко избранному сему мьсту" п пр. Ясно, что обращение къ Рюрику здёсь дёлается отъ лица Выдубецкаго монастыря. Въ этой похвалѣ замътна притомъ особая наклонность вспоминать о Монсеъ Израильскомъ; о немъ говорится три раза; что также намекаетъ на имя или самого автора или того, кто руководилъ инсавшимъ.

До сихъ поръ это похвальное слово Рюрику Ростиславичу считали какою-то вставкою въ Ипатьевскомъ спискъ, взятою изъ монастырскаго лътописца. Но вопервыхъ, заключение свода какъто не вяжется съ понятіемъ о вставкѣ. Вовторыхъ, съ какой стати автору или списателю заканчивать свой трудъ именно похвадою князю Рюрику, еслибы не было для того особыхъ побужденій? Втретьихъ наконецъ, это похвальное слово не стонтъ въ лътописи чъмъ-то особымъ; оно имъетъ нъкоторую связь и съ предыдущимъ повъствованіемъ. Выдубецкій монастырь очевидно пользовался особымъ покровительствомъ п щедротами князя Рюрика. На тъсную ихъ связь указываетъ то обстоятельство, что предшественникъ Моисея игуменъ Андреянъ былъ духовникомъ Рюрика и возведенъ имъ въ санъ епископа Бѣлгородскаго (Ипат. лът. подъ 1190 г.). Построеніе стъны, исполненное художникомъ Мплоньтомъ, сопраженное съ большими трудностями и издержками, было только напболже крупнымъ изъ благоджяній князя Выдубецкому монастырю. По окончаніи этого діла князь устроиль большой пиръ и трапезу для всей монастырской братіи п всѣхъ

одълилъ подарками. Если воротимся назадъ и прослъдимъ въ Инатьевскомъ спискъ всъ извъстія о Рюрикъ, то увидимъ, съ какимъ почтеніемъ и любовью относится дітопись къ этому князю. Начиная съ 1173 года, со времени его возвращенія изъ Новгорода, она тщательно отмѣчаетъ не только его дѣла, но и его семейныя событія; надізляеть его эпитетами "благовірнаго", "боголюбиваго" и "христолюбиваго". А между тёмъ въ дёйствительности Рюрикъ далеко не былъ такимъ добрымъ княземъ, какимъ онъ здёсь изображается. Самъ женатый на Половчанкё, онъ иногда дружился съ Половцами, и въ войнахъ съ соперииками наводиль этихъ дикарей на Русскую землю; позводяль имъ грабить и разорять самый Кіевь, какъ это случилось въ 1203 году. Хотя лътопись оканчивается 1200 годомъ, но составленіе ея въроятно завершено не въ этомъ году, а нъсколько позднъе, впрочемъ ранъе смерти Рюрпка (1215); пбо лътопись говорптъ о немъ какъ о живомъ лицъ. На дальнъйшее время указываетъ ивкоторое забътаніе внередъ. Напримъръ, подъ 1198 годомъ говорится, что въ ту зиму родилась въ Вышегородъ внучка Рюрика Евфросинья, прозваніемъ Измарагдъ, изъ Вышгорода ее отвезли къ дъду, п она была воспитана въ Кіевъ на Горахъ (т. е. въ Верхнемъ городѣ).

Обращаю вниманіе на слідующее місто въ Похвальномъ Словів: "Сей же христолюбець Рюрикъ літы не многы сы, чада прижи себів по плоти; отъ нихъ же ність время сказанію положити; по духу же наче прозябеніе въ наслідье ему быть". Эти довольно темныя слова можно толковать въ такомъ смыслів: Рюриковы діти по духу своему достойные наслідники отца; но о нихъ еще не наступило время начать сказаніе. Туть можеть-быть заклю-

чается намекъ на окончаніе літописи.

Итакъ весь этотъ літописный сводъ не получить ли въ нашихъ глазахъ характеръ нікоторой цільности и нікотораго литературнаго построенія? такъ какъ повіствованіе о русскихъ князьяхъ въ этомъ своді начинается Рюрикомъ и кончается также Рюрикомъ. Другими словами: насколько такое совпаденіе есть діло простаго случая? Или: иміємъ ли право предположить, что Выдубецкій монастырь нісколько поусердствоваль своему благодітелю, выдвигая въ літописи на передній планъ уже существовавшій домысель о призваніи Варяговъ, украшенный именемъ его благодітеля?

Это сопоставление начала и конца лътописи, а также сопоста-

вленіе двухъ пгумновъ Выдубецкаго монастыря есть наша догадка. Насколько она основательна, можетъ показать болѣе точный анализъ русскихъ лѣтописей. Во всякомъ случаѣ дѣло пдетъ только о редакціяхъ. Когда бы ни было оттѣнено въ лѣтописномъ сводѣ сказаніе о первомъ Рюрикѣ, въ началѣ XII вѣка пли въ концѣ этого вѣка, оно одинаково останется фактомъ литературнымъ, а не историческимъ.

Что въ промежутовъ между двумя названными игумнами лѣтопись Кіевская велась также не въ Печерскомъ монастырѣ, и на это есть въ ней прямой намекъ. Подъ 1128 г. сказано: "Въ се же лѣто переяща Печеряне церковь св. Димитрія, и нарекоша ю Петра со уръхому великиму и неправо". Такъ не могъ выразиться печерскій лѣтописатель, съ чѣмъ согласенъ и г. Погодинъ (Изслѣд, и лекціп IV. стр. 44). Мы можемъ полагать, что продолжатель Сильвестра жиль тамъ же, т. е. въ Выдубецкой обители \*).

#### V.

# Характеръ лѣтониспаго дѣла. Разногласіе лѣтонисцевъ но вопросу о Варягахъ и Руси.

Повторять слова о безстрастіп нашихъ лѣтописцевъ значитъ повторять положеніе давно отвергнутое. Представленіе о лѣтописцѣ какъ о монахѣ заживо погребенномъ въ Кіевскихъ пещерахъ, это представленіе годится только для поэзіп (какъ Пименъ

<sup>\*)</sup> Г. Ногодина и самъ утверждаеть, что воследняя часть Кіевской летописи принадлежить Видубецкому монастырю, а не Печерскому (ibid. 44). Было бы несогласно съ духомъ и обычаями древнерусскихъ монастырей предполагать, что одна и таже летопись, одно и тоже дело, начата въ Печерскомъ монастыре, а окончилась въ Видубецкомъ. Обращу еще вниманіе на следующее обстоятельство. Данішть Романовичь въ 1245 г., отправляясь въ Золотую Орду, по словамъ Инатьевскаго списка, при проезде черезъ Кіевъ останавливался именно въ томъ же Видубецкомъ монастыре и служилъ тамъ монебенъ. Это бросаетъ изкоторый светъ на связь Вольнской летописи съ Кіевской по Инатьевскому списку. Вышеуказанное совнаденіе двухъ Рюриковъ, въ началё и въ конце Кіевско-Видубецкой летописи, могло быть случайное и не имъть особаго значенія. А сопоставленіе двухъ нгуменовъ Видубецкаго монастыря, Сильвестра и Монсея, сдёлано еще Срезневскимъ ("Древніе памятники письменности", нодъ 1200 годомъ. Известія Акад. Н. Х. 167). Позд. пр.

Пушкина). Человъкъ, вполнъ отрекшійся отъ міра и углубившійся въ себя, не могъ знать того, что совершалось на пространствъ Русской земли и следить за ея разнообразными событіями. Откуда, напримъръ, могъ онъ имъть подъ руками такіе документальные источники какъ договоры съ Греками или договоры междукняжескіе? Эти документы хранились при княжихъ дворахъ. Кто могъ сообщать ему поученія, посланія и вообще грамоты княжескіе, подробности битвъ, дипломатическихъ сношеній, совътовъ князя съ дружиною, даже помыслы и побужденія того или другаго енязя? Какимъ образомъ онъ могъ слъдить за всъми передвиженіями князей старшихъ и младшихъ съ одного стола на другой? п т. д. Ясно, что все это не могло быть писано безъ въдома и соизволенія самихъ князей. Самъ г. Погодинъ (Изслъд. и лекц. IV стр. 7) указалъ на офиціальное значеніе лѣтописей. Но вообще эта сторона вопроса до сихъ поръ не была достаточно обследована. Слово офиціальность конечно туть не должно быть понимаемо въ настоящемъ его смыслъ. Въ наше время офиціальная литература почти не оставляеть самостоятельности и свободы для редакціи. Но въ тъ времена еще напвныхъ литературныхъ пріемовъ такой строгой дисциплины не могло быть.

Уже по самому характеру своему, имъвшему государственное значеніе, лътопись пе могла быть предпринята и исполнена простымъ смиреннымъ монахомъ (какимъ изображаютъ намъ Нестора), безъ благословенія пумена и вообще безъ участія монастырскихъ пли церковныхъ властей. Напротивъ, по всемъ признакамъ, лътопись велъ или самъ пгуменъ, или воздагалъ этотъ трудъ на кого-либо изъ братін, наиболье способнаго къ такому дълу; причемъ конечно не оставлялъ его своимъ руководствомъ и сообщеніемъ матеріаловъ. А пгумены ближнихъ монастырей, на ряду съ другими церковными властями, какъ извъстно, были вхожи въ княжескій дворець, призывались ппогда въ княжую думу, участвовали въ торжествахъ, посольствахъ п т. п. Нътъ сомитнія, что гражданскія летописи не редко велись по порученію и подъ надзоромъ самихъ князей. Что князья наши были знакомы съ лътописями, на это встръчаемъ указанія въ ихъ дъйствіяхъ. Напримъръ, они хорошо знали свою родословную, старые счеты съ другими вняжескими родами, тъ вняжіе столы, которые занимали ихъ предки и пр.; что безъ записей трудно себъ представить. Лътописное дъло въ древней Руси, какъ и всякое книжное дъло, конечно принадлежало духовенству, и началось оно по всей въроятности записями при архіерейских каоедрахь, а также записями монастырскими. А потомъ, по образцу византійскому, начались и літописные своды съ гражданскимъ характеромъ. Князья необходимо должны были воспользоваться ими для своихъ и государственныхъ потребностей.

Оттого что наши лѣтописи не были дѣломъ личнымъ, а велись такъ сказать преемственно и составлялись подъ наблюденіемъ властей, оттого-то онѣ и получили такой безличный характеръ и не сохранили именъ своихъ авторовъ. До насъ дошли нѣкоторыя имена; но и тутъ мы въ затрудненіи опредѣлить долю ихъ личнаго вклада.

Итакъ мы не находимъ ничего необыкновеннаго, если лътоинсный сводь, составленный въ конив XII или началь XIII въка въ Выдубецкомъ монастыръ, былъ совершенъ игумномъ этого монастыря или подъ его руководствомъ кфмъ-либо изъ братіп. не безъ въдома ихъ милостивна великаго князя кіевскаго Рюрика Ростиславича. Конечно летопись велась не въ одномъ Выдубецкомъ монастыръ. Она могла быть ведена и въ другихъ, особенно въ Печерскомъ. Но случилось тавъ, что сводъ Выдубецкій получиль болье офиціальное и государственное значеніе чымь прочіе. Сводъ этотъ, можетъ быть, пользовался отчасти и Печерскимъ лътописцемъ, почему и сохранилъ такъ много подробностей о монастырѣ Печерскомъ; впрочемъ послѣдній по своему первенствующему значенію и по своимь связямь съ другими монастырями непзбежно долженъ быль иметь значительную долю вліянія п въ дълъ лътописномъ. Своды и сборники лътописные постоянно переписывались, переходили изъ монастыря въ монастырь, изъ города въ городъ; причемъ пополнялись или сокращались, смотря по мъстнымъ потребностямъ п условіямъ. Дело это велось понечно съ теми литературными пріемами, которые вполит соответствовали времени. Строгой системы, точности въ изложении п списываніп, выдержанности тона и т. п. качествъ странно было бы и требовать отъ нашихъ летописцевъ и списателей.

Мы нисколько не отрицаемъ, что въ старѣйшей, то-есть Сильвестровой редакціи Повисти временных мит уже было извѣстіе о Варягахъ; при другихъ обстоятельствахъ это извѣстіе пожалуй и не получило бы такого виднаго значенія; а при тѣхъ условіяхъ, при которыхъ составился сводъ конца XII вѣка, оно выдвинулось еще болѣе и получило видъ историческаго факта. Таково наше предположеніе.

Есть и другіе поводы думать, что легенда о Варягахъ настоящій свой видь получила въ свод'є не ран'є конца XII в'єка. Вопервыхъ, какъ мы уже указывали въ первой статъв, ни одинъ изъ другихъ литературныхъ памятинковъ намъ извъстныхъ и песомнънно принадлежащихъ эпохъ до-Татарской, не упоминаетъ о призванін Варяговъ и не знаетъ Норманна Рюрика какъ родоначальпика русскихъ князей. Следовательно эта легенда въ те времена еще не была общеизвъстною пли общепринятою. Вовторыхъ, дошедшіе до насъ літописные сборники представляють значительное разногласіе по вопросу о Варягахъ-Русп. Разногласіе это еще болъе увеличится, если сличимъ ихъ съ показаніями польскихъ и западно-русскихъ историковъ, которые пользовались русскими лътописями; такъ какъ послъ упадка Кіева лътописное дъло, кромъ съверной Россіи, нъкоторое время процвътало и въ западной, особенно на Волыни. Мы уже указывали на Длугоша и Стрыйковскаго, которые сообщають извёстія взятыя изъ русскихъ летописей. Они не знаютъ Руси, пришедшей откуда-пибудь изъ-за моря: Русь представляется имъ народомъ туземнымъ, съ незапамятныхъ временъ обитавшимъ въ южной Россіи. Они хотя упоминають объ Оскольдъ и Диръ, но какъ о туземныхъ кіевскихъ князьяхъ, потомкахъ Кія. Въ то время какъ Оскольдъ и Дпръ, говорять они, владъли южно-русскими племенами, съверно-русскія племена (по Длугошу, переселившеся съ юга, потому, что тяготплись господствомъ южныхъ князей) припяли къ себъ на княженіе трехъ Варяговъ. Стрыйковскій уже знасть басню о Гостомыслів; о призваніп же Варяговъ замічаеть: "Літописцы русскіе не объясняють, кто были Варяги; но просто начинають свою хронику такимъ образомъ: послаша Русь къ Варягамъ (замътъте: посылаетъ Русь къ Варягамъ, а не къ Варягамъ-Руси), говоря: приходите княжить и владеть нами". Въ другомъ месте онъ говоритъ, что русскія хроники ведуть родъ своихъ князей отъ коліна римскихъ цезарей, именно отъ выходца римскаго Палемона, который съ 500 товарищей удалился на берега Балтійскаго моря въ Жмудь и Литву; "такъ ведутъ свой родъ великіе князья московскіе и настоящій Иванъ Васильевичь". Здісь онять встрічается повітрье о пришествій княжескаго рода, а не цёлаго народа Русь; мнініе о выходи изъ Литвы, какъ видимъ, началось не съ Ивана Грознаго, а существовало уже при его предшественникахъ. Свидътельство Стрыйковскаго подтверждается Герберштейномъ, который писаль въ первой половинъ XVI въка. Онъ также пользовался русскими лѣтописями, приблизительно въ сводахъ XIV и XV вѣковъ; также знаетъ басно о Гостомыслѣ и также не смѣшиваетъ Русь съ Варягами. Опъ говоритъ, что Руссы прежде платили дань Казарамъ и Варягамъ; что изъ русскихъ лѣтописей онъ не могъ узнать ничего, кромѣ имени, кто были Варяги и изъ какой земли они пришли, и что по миѣнію самихъ Русскихъ призванные ими три брата вели свое происхожденіе отъ Римлянъ.

Длугошъ относительно происхожденія Руси зам'ятиль, что мивнія писателей объ этомъ предметь разнообразны, и что это разнообразіе "болье затемняеть, чьмь выясняеть истину". Герберштейнъ. Стрыйковскій и Гваньинъ поясняють намъ, въ чемъ именно состояли различные толки о происхождении имени Русь. Они приводять следующія мненія: 1) отъ Руса, то библейскаго, то брата Чеху и Леху; 2) отъ сарматскаго народа Роксаланъ; 3) отъ города Русы; 4) отъ русыхъ волосъ; 5) отъ слова разсвяніе, почему Греки прежде называли Русскихъ Спорами (6-е мивніе приводять Воскресенская и Густынская латописи: отъ раки Русы или Рось). Замѣчательно, что въ числѣ этихъ разнообразныхъ меѣній. сообщаемых западными писателями, совсёмь нёть происхожденія имени Русь отъ пришлой Варажской Руси. Повторяю, для насъ весьма важно, что западные писатели, имѣвшіе подъ руками русскія л'ятописи не см'яшивають Русь съ Варягами; Русь у нихъ остается народомъ туземнымъ, а Варяги пноземцами, какъ по всей вёроятности п было въ древивнинхъ летописяхъ. Варяговъ призывает сама Русь. Басня о Палемонъ въ пересказъ Гваньпна представляеть яркую аналогію для нашей басни о трехъ братьяхъ Варягахъ, съ прибавленіемъ ихъ діда по матери Гостомысла. Палемонъ оставиль по себё трехъ внуковъ, которые и наследовали Литовскую землю. Они назывались Боркусъ, Куношъ п Спера. Боркусъ на берегахъ рѣки Юрги построндъ замокъ Юрборкъ, Куношъ заложилъ замокъ Куношовъ, а Спера Вилькоміръ. Боркушъ и Спера скоро умерли; Куношъ началъ одинъ владъть всею землею, и т. д. Развѣ все это не указываетъ на повтореніе однихъ и тахъ же легендарныхъ мотивовъ въ разныхъ мастахъ и у разныхъ народовъ? Очевидно наша легенда и литовское сказаніе суть варіанты на одну и ту же тему: пропсхожденіе князей отъ знатныхъ пноземныхъ выходцевъ.

Переходя въ тѣмъ лѣтописнымъ сборникамъ, которые дошли до насъ, мы видимъ, что легенда о Варягахъ-Руси совсѣмъ и не встрѣчается во всѣхъ лѣтописныхъ редакціяхъ въ томъ видѣ, въ какомъ мы обыкновенно ее представляемъ, и тутъ мы находимъ тоже значительное разнообразіс. Степенная Книга, какъ извъстно, выводить Рюрпка съ братьями изъ Прусской земли и считаетъ ихъ потомками Прусса, брата Октавія Августа; она ничего не знаетъ о пришествіи Оскольда и Дира съ сввера. Воскресенская лътопись и Новый лътописецъ (по списку кн. Оболенскаго) сходны съ Степенною Книгой относительно происхожденія Рюрика и его братьевъ изъ рода Августа, а Никоновскій сводъ относительно Оскольда и Дира. Густынская летопись также приводить варіанть о посольств'є за князьями въ Прусскую землю, во градъ Малборкъ. По русскому хронографу (второй редакцін. Изборникъ А. Попова 136 стр.) Русь-одинъ родъ съ Славянами-получила названіе отъ русыхъ волось; а Оскольдъ и Диръ были племянинки Кія. Въ Исковской л'ётописи (такъ-называемой второй) Оскольдъ и Диръ являются кіевскими князьями изъ Варягъ, но пришедшими помямо Рюрпка съ братьями, и даже прежде ихъ. Все это, возразять намъ, суть своды позднейшие. Такъ, и конечно въ нихъ являются и поздивиние домыслы. Однако они пользовались болже древними сводами, до насъ не дошедшими, и еслибы древнъйшіе своды были согласны между собою относительно происхожденія Русскаго народа и его имени отъ Варяговъ, съ Оскольдомъ и Диромъ включительно, тогда не могло бы явитися и такое разнообразіе мниній и домысловь. Длуготь писаль въ XV въкъ, слъдовательно пользовался западно-русскими лътоппсями XIII и XIV в'яковъ. Первая редакція Степенной Кпиги приписывается митрополиту Кипріану, слёдовательно начало ея составленія возводится къ концу XIV въка; а матеріалами для него служили конечно лътописные сборники также не позднъе XIII и XIV въсовъ. То же должно замътить и о Исковской второй дътописи, составление которой можетъ быть отнесено приблизительно къ концу XV въка.

Къ сожальнію до насъ не дошло полное начало новогородскихъ льтописей, которыя безъ сомньнія, могли бы доставить намъ варіанты относительно легенды о призваніи Варяговъ. Отрывовъ изъ такъ-называемой Іакимовской льтописи хотя и есть реторическое произведеніе времени позднъйшаго, но, по справедливому замьчанію профессора Соловьева, "ньтъ сомньнія, что составитель ея пользовался начальною Новогородскою льтописью" (Ист. Рос. III. 140). А въ какомъ видь находимъ мы здъсь легенду о призваніи? Она украшена разными подробностями, пре-

имущественно Гостомысломъ съ его тремя дочерьми и вѣщимъ сномъ (на подобіе Астіага); но замѣчательно, что въ ней не смѣшивается Русь съ Варягами, такъ же какъ у Длугоша, Герберштейна, Стрыйковскаго (Кромера, Мѣховія); въ призваніи Варяговъ участвуетъ кромѣ другихъ народовъ и Русь. Этотъ варіантъ получитъ еще большую важность, когда сравнимъ его съ произведеніемъ гораздо болѣе древнимъ, именно съ лѣтописцемъ патріарха царяградскаго Никифора, составленнымъ въ Новгородѣ въ концѣ ХІІІ вѣка. Тамъ сказано: Придоша Русь, Чудь, Словене, Кривичи, къ Варягамъ, рѣша и пр. \*). Отсюда несомиѣпио, что еще въ ХІІІ вѣкѣ наши лѣтописи различали Русь отъ Варяговъ; а если въ нѣкоторыхъ редакціяхъ и началось уже смѣшеніе, то какъ новость, которая пе успѣла еще распространиться и запутать, затемнить представленіе о Руси какъ о туземномъ наролѣ.

Интересно, что скажуть норманисты противь этой новгородской редакціи, несомнінно принадлежащей XIII віку? Она древнъе списковъ Ипатьевскаго и Лаврентьевскаго, изъ которыхъ первый относится въ XV вёку, а второй съ натяжками къ концу XIV (ибо нътъ доказательствъ, чтобы Лаврентьевскій сводъ дошель до насъ въ рукописи самого Лаврентія). Эта редакція какъ нельзя лучше подтверждаеть, что въ техъ древнихъ летописихъ, которыми пользовались Іакимовскій отрывокъ. Длугошъ, Стрыйковскій и Герберштейнь. Русь не смішпвалась съ Варягами и изображалась народомъ туземнымъ, а не пришлымъ. А въ этомъ то и весь корень вопроса? Какъ только отивлимъ Русь отъ Варяговъ, то вся система норманистовъ превращается въ прахъ. Одно что остается имъ-это производить, если не цёлый народъ Русь, то по крайней мара княжескій родь и его ближнихь отъ пришлыхъ Варяговъ и изъ народнаго сдблать вопросъ династическимъ \*\*). Нътъ сомнънія, что въ такомъ именно видъ и существовала легенда о призваніи Варяговъ въ древитішихъ редакціяхъ; а смішеніе Руси съ Варягами произошло конечно позднъе. Тогда легенда эта не покажется такою нелъпою, какою

<sup>\*)</sup> См. И. С. Р. Л. І. 251. А самая руконнеь, въ которой заключается этотъ дѣтоинсецъ, хранится въ Москов. Синодальн. библіотекѣ; если пе ошибаемся, въ настоящее время подъ № 132.

<sup>\*\*)</sup> То-есть предположить у Кривичей, Мери и Чуди IX вёка приблизительно такіл же развитыя формы государственнаго быта и между-пародной политики, какія существують въ Европів въ наше время, предположить пічто въ родів федеративнаго парламента.

она явилась въ последствін, когда списатели и сокращатели отождествили самую Русь съ Варягами и сочинили такимъ образомъ небывалое племя Варягоруссовъ, а Славянъ заставили призывать къ себъ для господства пълый чуждый народъ \*). Но н въ этой усвичниой, то-есть дружинно-династической формв норуанизмъ елвали можетъ пайти себъ спасение: ибо онъ тотчасъ натолкнется на слова Олегова поговора: "Мы отъ рода русскаго" и на пругія пренятствія. Если взять въ расчеть извъстіе объ Оскольнь и Дирь какь о туземных князьяхь-что также, безь сомнінія, существовало въ древнійшихь літописныхь редакпіяхъ. — то опять-таки норманская система должна разбиться; такъ какъ на Югъ окажется Русь прежде призванія Варяговъ. Следовательно и на эту уступку (начало которой было уже следано Шлёцеромъ) норманизму также недьзя согласиться. Чтобы спасти себя, повторяю, ему необходимо отстанвать дегенту въ полномъ ен составъ и въ томъ витъ, въ которомъ, при номощт недоразуменій, выработало ее досужество нашихъ старинныхъ книжниковъ, то-есть съ небывалымъ нароломъ Варигоруссовъ, съ невозможною хронологіей, Оскольдомъ и Диромъ, и пр.—отстанвать во что бы то ни стало, хотя бы съ явнымъ пожертвованіемъ здраваго смысла.

## VI.

# Филологія порманистовъ. Имена князей.

Но что за дѣло до противорѣчія съ исторіей, до легендарности сказанія, до искаженія и разногласія русскихъ лѣтописей? У норманистовъ остается еще цѣлое поле, для своей защиты. Это филологія. Въ виду ненадежности всякой другой поддержки, нѣкоторые изъ норманистовъ уже высказали мысль: якобы во-

<sup>\*)</sup> Эта путаница отразилась и въ тѣхъ этпографическихъ умствованіяхъ, которыми начинаются наши своди; тамъ Русь то упоминается отдѣльно отъ Варягъ, то связывается съ ними. Къ довершенію запутанности укажемъ на то обстоятельство, что въ нѣкоторыхъ сводахъ (Софійскомъ, Воскресенскомъ и Тверскомъ) первобытными насельниками или обитателями названы въ Новгородѣ Славяне, а въ Кісвѣ Варяги. Такимъ образомъ рядомъ съ пришествіемъ въ Новгородъ Варяговъ то изъ Прусской земли, то изъ Нѣмецъ, можно поставить еще пришествіе ихъ изъ Кісва.

просъ о происхожденіи Руси есть вопросъ не историческій, а филологическій. Какъ будто исторія можетъ расходиться съ филологіей. Мы думаемъ, что тамъ, гдѣ филологическіе выводы противорѣчатъ историческимъ обстоятельствамъ, виновата не наука филологіи, а тѣ филологи, которые прибъгаютъ къ натякъвамъ на заданную тему. Если выходитъ несогласіе съ исторіей, значитъ филологическіе пріемы были не научны, изслѣдованія произведены не точно, данныя осмотрѣны односторонне: а потому и выводы не вѣрны.

Въ прошлой статъй мы уже касались филологіи норманистовъ. Взглянемъ на нее еще разъ.

М. П. Погодинъ въ "Исторіи до Монгольскаго пга" и въ возраженій на нашу статью повторяєть свое старое мевніе о скандинавскомъ происхожденій многихъ чисто-русскихъ словъ, каковы: бояре, гриди, гости, смерды, люди, верви, лума, вира, скоть, гривна и пр. Корни этихъ словъ могутъ быть объясняемы только въ связи съ индо-европейскими корнями; но исконная принадлежность ихъ русскому и вообще славянскому языку давнымъ-давно утверждена. Странио, какимъ образомъ, напримъръ послѣ книги г. Срезпевскаго Мысли объ исторіи русскаго языка. гдъ принадлежность славянству подобныхъ словъ столь ясно указана, какимъ образомъ, говоримъ мы, нашъ мастистый писатель продолжаеть повторять все то же мниніе о принесеніи этихъ словъ изъ Скандинавіи. Кром' книги г. Срезневскаго укажемъ еще на книгу г. Буслаева: о Вліяніи христіанства на славянскій языка. Не обращая вниманія на успіхи русской филологіи, крайній норманизмъ все еще остается при филологическихъ воззръніяхъ Сабинина, Греча, Буткова и т. и. Г. Буслаевъ, руководясь вполнъ научными пріємами, нашель возможнымь признать готскій переводъ Библіп Ульфилы "важивишнив источникомъ для языка славянскаго", и положение это подтвердиль ясными примърами. Въ первой половинъ среднихъ въковъ языки эти были еще такъ близки, что многія слова оставались равно понятны и Готамъ, и Славянамъ. А потому нѣтъ ничего удивительнаго, если въ лексиконъ съверно-германскихъ наръчій не только въ Х въкъ, но и позднъе можно найти еще много общаго съ лексикономъ славянскимъ. Не говоря даже о родствъ корней, вообще отдёльно взятыя названія суть довольно шаткое мёрпло для опредвленія ихъ принадлежности тому или другому племени. Какъ пътъ простыхъ, несложныхъ псторическихъ націй, такъ нътъ и простыхъ, безъ всякихъ примъсей, языковъ (особенно въ лексическомъ отношеніи). Если судить по лексикону, то англійскій языкъ долженъ быть отнесенъ къ романской группь; однако его относятъ къ языкамъ германской группы, на основаніи грамматики. Итакъ не лексиконъ, а грамматика служитъ болье точнымъ мъриломъ при ръшеніи вопроса о языкахъ. Настоящій англійскій языкъ сложился сравнительно во времена позднія; между тъмъ какъ пропсхожденіе русскаго языка относится ко временамъ до-историческимъ. Тъмъ не менье норманисты находятъ возможнымъ продолжать свои скандинавскія производства славянорусскихъ словъ. Въ отношеніи къ противникамъ они любятъ повторять пущенное въ ходъ Шлёцеромъ выраженіе о филологической дыбъ; а между тъмъ никто болье ихъ не вымучиваеть такъ иноземныя формы изъ русскихъ словъ.

Умфренные норманисты не трактують о мнимой порманской стихіи въ русскомъ языкѣ; но они стоятъ за собственныя имена князей и дружины и за якобы скандинавскія названія Днѣпровскихъ пороговъ. Относительно личныхъ именъ мы уже указывали на несостоятельность ихъ миѣнія. И опять повторяемъ: что же изъ того слѣдуетъ, что то пли другое имя (впрочемъ рѣдко въ томъ же видѣ, а большею частію въ подобіи) можно встрѣтить и въ скандинавскихъ памятникахъ? Слѣдуетъ только тотъ выводъ, что многія имена были общими у восточно-славянской и восточно-германской вѣтви. Они подтверждаютъ стародавнее родство самихъ народовъ и ихъ долгое сожительство въ южной Россіи, откуда Скандинавы выпесли многія черты, долго потомъ папоминавшія объ этихъ родственныхъ связяхъ еще Готской эпохи.

Возьмемъ первыя имена нашихъ князей:

Рюрикъ. О Рюрпкъ пришедшемъ изъ Скандинавіи мы не говоримъ, ибо онъ не историческое лицо, а легендарное; слъдовательно имя его относится къ тому времени, когда составилась легенда. Историческихъ Рюрпковъ извъстно по лътописямъ только два: одинъ Рюрикъ Ростиславичъ во второй половинъ XI въка а другой Рюрикъ Ростиславичъ во второй половинъ XII въка. Слъдовательно имя это встръчается довольно поздно между русскими князьями, когда, по мнънію норманистовъ, они уже сдълались вполнъ Славянами, и мы не видимъ никакой надобности признавать его исключительно скандинавскимъ на томъ основаніи, что въ скандинавскихъ сагахъ встръчается Рорекъ (Грёрекуръ). Въ первой статьъ мы сдълали предположеніе о связи

этого имени съ именемъ одного изъ Олеговыхъ пословъ, Рюара (съ его варіантами Рюяръ, по Воскресен. лѣтоппси, и Руря, по Густын.). Притомъ русское имя Рюрика совсѣмъ не стоитъ одиноко въ славянскомъ мірѣ, на что было указано г. Г'едеоновымъ. Такъ: Рерихъ и Реригъ встрѣчаются въ числѣ именъ древнихъ чешскихъ родовъ; славянское илемя Бодричей называло себя иначе Ререгами (т.-е. соколами); у нихъ былъ также и городъ Рерикъ (Мекленбургъ); одинъ изъ притоковъ Одера назывался по-славянски Рерикъ; въ числѣ поморскихъ князей въ началѣ IX вѣка былъ князь Ререкъ. Тотъ же корень ру встрѣчается въ названіи славянскаго народа Руяне и въ имени славянскаго божества Руевимъ.

Обратимъ собственно вииманіе на имена двухъ первыхъ князей. несомивно существовавшихъ, т. е. Олега и Игоря. Олего и женское Ольга будто бы суть ничто иное какъ норманскіе Hölgi п Hölga: что есть сокращенное мпоологическое имя Halogi, означающее высокое пламя (Die Berufung der Schwedischen Rodsen— Кунпка); по другому мейнію, это имя происходить оть heilig, святой. Вообще порманисты не только русскія имена лідають псключительно германскими, но и подыскивають имъ значеніе пзъ нъменкаго языка. При этомъ иногла дъло не обходится безъ того, чтобъ ученые, на основаній созвучій, не впадали въ ту систему осмысленія, о которой мы говорили въ прошлой стать в. Эта система довольно соблазнительна, и, благодаря ей, многія хотя и сомнительныя толкованія сділались какъ бы общимъ містомъ, въ родъ Полянъ отъ полей, Нъменъ отъ нъмой (сталобыть ръка Нъманъ тоже отъ нъмой) и т. и. Многія собственныя имена народныя, географическія и личныя, хотя и ділаются неотъемлемою принадлежностью извъстнаго языка, однако, чтобы добраться до ихъ значенія, надобно восходить къ общимъ индоевропейскимъ корнямъ, и все-таки часто остаться только при гадательномъ предположеніп. Собственныя имена Русь или Рось, «Донъ или Дунай, Туръ или Тавръ и пр. развъ могутъ быть объяснены только изъ русскаго языка или изъ какого-либо другаго намъ современнато? Объ Олегъ и Ольгъ мы можемъ сказать, что они были въ числъ самыхъ любимыхъ именъ у нашихъ предковъ. Олегъ встръчается до XIV въка включительно; а Ольга перешла и въ христіанскую ономантологію \*). Въ літонисяхъ можно

<sup>\*)</sup> Другая ея форма, судя по Константину Багрянородному, была Ельга. Пе-

встрътить это имя и съ начальною в, т. е. Волга вмъсто Ольга (Лавр. 24 и 27), Вольговичь вмёсто Ольговичь (Ипат, подъ 1196). Форма Вольга употреблялась у насъ п въ мужскомъ значеніп; наномнимъ извъстнаго Вольгу, богатыря нашихъ былинъ. Чуждое имя никогла не могло получить такую популярность въ народъ. Нпкогда не могло оно распространиться и на имена рекъ, которыя вмісті съ личными именами по большей части ведуть свое начало отъ временъ миоологическихъ. Названіе главной русской руки Волга несомнунно есть то же самое имя. Вообще въ языдескую эпоху народныя и личныя имена мы постоянно находимъ въ тесной связи съ географическими именами и преимущественио съ названіями рікь. Напримірь, Дунай является богатырскимь именемъ въ нашихъ былинахъ: то же имя мы встръчаемъ и въ числь волынскихъ бояръ въ XIII въкъ. Кромъ извъстной Волги есть еще рѣка Вольга во Владимірской губерніи. Рѣка Олегъ упомпнается летописью (Ипат.) подъ 1251 годомъ, въ ноходе Ланіпла Романовича на Ятвяговъ. А первая половина имени литовскихъ князей Ольгердъ и Ольгимунтъ развъ не есть тотъ же Ольгъ или Олегъ? Литовское илемя, какъ извъстно, находилось въ болъе близкомъ родствъ съ Славинскимъ, чъмъ съ Германскимъ. У другихъ Славянъ, именно у древнихъ Чеховъ, тоже встръчаются: Olek, Oleg и Olha, Итакъ, если это имя и было гит туземнымъ, то очевилно у насъ несравненио болте, чтмъ въ Скандинавіи.

Ингеръ) будто бы тоже исключительно скандинавское, хотя у Скандинавовъ не видимъ ни единаго Игоря; тамъ встрвчаются Ингваръ, Игваръ, династія Инглинговъ и т. п. Но еще Эверсъ остроумно зам'ятилъ: бабка Василія Македонскаго, по сказанію Византійцевъ, была дочь благороднаго Ингера; неужели и этотъ Ингеръ былъ тоже Скандинавъ? Норманисты говорятъ, что корень въ этомъ имени есть иг или инг, который будто принадлежитъ только германскимъ языкамъ. Но такое положеніе очевидно нев'врно: наприм'яръ названіе р'яки Ингулъ (видоизм'яненіе

реходъ начальнаго е въ о и обратно былъ у Славянъ обычнымъ; напр: озеро езеро, ерелъ—орелъ, елень—олень, Волосъ—Велесъ и т. п.

A THE BOOK OF THE

Но е вмъсто о есть принадлежность собственно Славяноболгарскаго языка: слъдовательно Ельга подтверждаетъ, что Константинъ въ своемъ извъстін о Руси въроятно пользовался болгарскими переводчиками. (Это соображеніе имъетъ значеніе и при объясненіи его извъстія о порогахъ). Позд. прим.

Унголь или Уголь) развѣ это нѣмецкое, а не славянское названіе? Тоть же корень иг или инг встрѣчается въ сложномъ русскомъ имени Иггивлдъ (въ договорѣ Игоря) и въ имени хорутанскаго князя Инго, начала ІХ вѣка. Г. Гедеоновъ справедливо замѣтиль, что то же имя съ приставкою славъ, то-есть Ингославъ, перешло въ Ижославъ или Ижеславъ (на что указываетъ городъ Ижеславецъ) и оттуда въ Изяславъ. Что это заключеніе вѣрно, доказательствомъ тому служитъ названіе города въ Угорской Руси Унгваръ, которое перешло въ Ужгородъ. (Варъ-городъ, а Унгъ, названіе рѣки, при которой онъ лежитъ). Подобно Олегу, Игорь и Ингваръ были любимыми русскими именами; притомъ первое изъ нихъ въ лѣтописяхъ встрѣчаемъ гораздо прежде втораго \*).

<sup>\*)</sup> Игоремъ можно отчасти объяснить и ту популярность, какую пріобрёлъ у насъ Св. Георгій. Это послёднее имя выговаривается Егорій или просто Егоръ. Мы думаємъ, что на такое превращеніе повліяло созвучіе его съ прежнимъ Игоремъ. Какъ извёстно, принятия нами христіанскія имена народъ въ живомъ говорѣ передѣлываетъ по-своему. Такъ, вмѣсто Евдокія явилась Авдотья, вмѣсто Николая Микола (но мѣткому заключенію П. И. Мельпикова наноминающій крестьянскаго героя Микулу Селяниновича), и т. и. Кромѣ фонетическихъ вліяній въ этихъ превращеніяхъ участвовали и старыя, привычныя имена, и филологія при обсужденіи упомянутыхъ переходовъ никоимъ образомъ не должна упускать изъ виду эту черту, которая, конечно встрѣчается и у другихъ народовъ. На нее указаль и свящ. Морошкинъ въ своемъ Славянскомъ Именословѣ (96 стр.). Мимоходомъ замѣчу, что Игорь, герой слова о Полку Игоревѣ, въ крещеніи быль названъ Георгій. Тоже имя носиль Игорь Ольговичь, судя по одному сиподику (Историко-Сталист. описаніи Чернигов. спархін, кн. V, стр. 36).

Какъ имя Олега находится въ связи съ названіемъ нашей главной ріки, такъ и слова Ингоръ и Унгоръ можно поставить въ связь съ названиемъ народа Угровъ. Это названіе дано ему Русскими Славинами; опо конечно писалось прежде черезъ юсъ и выговаривалось Унгры; откуда съ приставкою в получились Вунгры или Венгры. О распространенности этого названія по сос'ядству съ славянскимъ міромъ свидітельствуєть и другое финское племя, Пигры, которое у Русскихъ перешло въ Ижору (какъ Ингославъ въ Ижославъ), обозначающее названіе и ріки и племени. Другая форма этого названія слідовательно будеть Угра, и действительно въ Россіи есть несколько рекъ съ этимъ названіемъ. Оно указываеть на связь имени народа Угорскаго съ именами ръкъ. Наша южная ръка Унголъ или Ингулъ при извъстномъ переходъ р въ л и обратно предполагаеть другую форму, Унгорь или Ингорь (какъ Сура и Сула, Тура и Тула и пр.), а извъстно, что Дунайскіе Угры вышли изъ южной Россін. На сѣверо-востокѣ Россін также обиталь финскій пародъ Югра или Угра, но и тамъ также были реки съ названіями: Угра (притокъ Печеры), Угла и Югь или Угь, что конечно сокращено изъ Углъ. Такимъ образомъ название

Иля насъ достаточно указать на туземство и славянство именъ Олега и Игоря, какъ первыхъ историческихъ князей нашихъ. Мивніе объ ихъ скандинавскомъ пропсхожденій было плодомъ нелоразумфній и малаго знакомства съ славянскимъ міромъ: настапвать на этомъ происхождении въ настоящее время можетъ только крайній, ничему невнимающій порманизмъ. Что касается до Оскольца, мы можемъ не останавливаться серьозно надъ этимъ именемъ; ибо не имъемъ достаточно причинъ считать его лицомъ историческимъ, какъ и Рюрика, пришедшаго изъ Скандинавіи. Хотя г. Погодинъ и не согласенъ сътемъ, потому что летопись указываеть на могилы Оскольда и Дира, но для насъ это инсколько не убълительно. Мы думаемъ, что эти-то могилы и ночали въроятно поводъ сложить миоъ о двухъ кіевскихъ князьяхъ п связать ихъ имя съ византійскимъ извъстіемъ о похоль Руссовъ на Константинополь въ 865 году (мионческій Кій тоже хотиль въ Константинополь): а въ дальнъйшемъ домыслъ книжниковъ легенда связала ихъ съ Рюрикомъ. Извъстно, что легенды пародныя особенно дегко возникають около могильныхъ и другихъ кургановъ. Напримъръ, около Галича была Галичина могила, и преданіе связывало съ ней основаніе города; около Кракова была могила его миоическаго основателя князя Крока и т. п. Если можно съ чёмъ сблизить имя Оскольда или Осколода, то ужь никакъ не со скандинавскими Хескульдъ и Аскель, а просто съ нашею южно-русскою рѣкой Осколъ. А что такое имя Осколъ? Мы позволяемъ себъ заподозрить въ немъ слово соколъ. Извъстно, что между русскими ръками неръдко встръчаются пмена птицъ п животныхъ (Лыбедь или Лебедь, Орель, Ворона Медвѣдица и пр.). Соколь легко могь перейти въ Осколь или наобороть; примъры подобной перестановки у насъ многочисленны \*).

Угры или Угричи одного происхожденія съ именемъ нашихъ Угличей. Итакъ, ясно, что имя Пгоря было туземное, и отнюдь не пришло къ намъ изъ Скандинавіи.

<sup>\*)</sup> По этому поводу укажу на слова Ильмень и Лиманъ; у насъ послёднее слово производили изъ греческаго языка, а первое относили, кажется, къ финскому. Между тёмъ здёсь только разное произношеніе одного и того же слова. Дибировскій лиманъ въ Книгѣ Большаго Чертежа называется Ильмень. Въ географическомъ атласѣ амстердамскаго изданія XVII вѣка (Gergardi Mercatoris) этотъ Лиманъ названъ Ilmien lacus. Слово Осколъ можно встрѣтить и въ названіи другихъ рѣкъ. Ворскла въ лѣтописи пазывается Воръсколъ и Въросколъ, а самый Осколъ встрѣчается въ формѣ Въсколъ (Инат., подъ 1170). Сюда же мы относимъ Яцольду, предполагая въ ней древнюю форму

Въ лѣтописи намъ извѣстенъ Асмудъ, пѣстунъ Святослава. Но уже въ исторіи V вѣка мы встрѣчаемъ у византійскаго писателя Өеофилакта греческаго военачальника Ансимума, который былъ очевидно варварскаго происхожденія. У него же встрѣчаемъ другаго военачальника Гудысъ, котораго имя конечно тождественно съ Гуды Олегова договора. А варвары, служившіе въ Византіи въ VI вѣкъ, были по преимуществу славянской народности, подобно самимъ императорамъ Юстину I и Юстиніану I. Акуму Игорева договора соотвѣтствуетъ славянскій князь VIII вѣка Ака-міръ (Меш. Рор. И. 83). Точно также имени русскаго килзя Ута въ этомъ доворѣ (Мутуръ, посоль Утинъ) соотвѣтствуетъ одинъ изъ гуннскихъ вождей Уто, по Іорнанду. Древнія русскія имена Борисъ и Глѣбъ встрѣчались и у Болгаръ. Труанъ Олегова договора есть конечно тоже, что древнеболгарское имя Троянъ.

Договоры Олега и Игоря, по нашему мнѣпію, сохранили намъ интересный сборникъ древиванияхъ русскихъ именъ-отрывокъ изъ славяно-русской ономастики того времени, когда она еще довольно близко стояла къ ономастикъ немецкой. А по минию норманистовъ, это большею частію чисто-норманскія пмена, принесенныя прямо изъ Скандинавіи. Но нѣкоторыя изъ этихъ именъ встръчаются по лътописямъ между чисто-русскими людьми въ XI, XII п XIII вв. (когда, по мивнію самихъ порманистовъ, Русь вполнъ ославянилась). Напримъръ: Бернъ, Иворъ, Тудко, Борко, Ульбъ, Акунъ или Якунъ, Алданъ или Олданъ, Тудоръ и др. Гуна или Гуня (въ словахъ Гунаревъ и Гунастръ) встръчается даже въ XVII векъ, въ лице известнаго товарища гетмана Остраницы. Кром'в того это имя есть у Сербовъ и Болгаръ. (Въ нівкоторыхъ мёстахъ Россін Гуня означаетъ часть одежды, или рубаху или родъ кафтана). Даже Карлы порманисты не въ состоянін присвоить исключительно Нфмцамъ. Кромф доводовъ, приведенныхъ нами въ первой статьт, укажу на половецкаго хана Ко-

Аскольда и даже просто Аскольдъ; примъръ Ворсклы показиваетъ намъ, что съ теченіемъ времени мужеское названіе способно переходить въ женское. До какой степени видоизмѣнялось иногда одно и то же названіе въ разныя времена или по разнымъ мѣстностямъ, свидѣтельствуетъ рѣка Альта. Это имя встрѣчается въ слѣдующихъ видахъ: Льто, Альта, Олюта, Лютая, Лтава, Влтава и пр.

Любопытно, что въ Карпатахъ, издавна занятыхъ Русскимъ племенемъ, мы встръчаемъ пногда такія названія ръкъ, какъ Альта, Унгъ (Югъ) и Ясольда. (Шараневича "Географич. обзоръ Карпатскихъ путей"). Позд. прим.

бяка Карлыевича (Ипат. подъ 1183). Изв'єстно, что половецкіе ханы родиплись съ Русскими и нерёдко носили ихъ имена; слёдовательно имя Карлы существовало у насъ еще въ XII въкъ. Что это имя не было чуждо славянскому языку, доказывають производныя отъ него не только у насъ (карло, карликъ и карлица), но н у Сербовъ, у которыхъ карлица значить корыто п есть глаголъ кирлисати-часто входить и выходить. Значительная часть изъ именъ приведенныхъ въ договорахъ встръчается въ славянскихъ и русскихъ названіяхъ рікъ и урочищъ; напримъръ: города Берно, Утинъ: ръки Свирь, Стырь, Слуда, Кара и ир. Слуды еще пиветь значение утесовъ (см. Буслаева въ Рус. Въст. 1873 🔀 І); городище Турданъ на р. Колокша, села Турдієво и Турдієвы врати (гр. Уварова "Меря" въ Трудахъ Перваго Археол. Съйзда. 673 и 683 стр.). Нёкоторыя изъ этихъ именъ встречаются у Литовцевь или могуть быть объясилемы съ помощью литовскаго языка, на что уже указываль г. Костомаровъ, и что весьма естественно, по бливости литовскаго языка къ славянскому, особенно въ тъ отдаленныя времена. Норманисты однако продолжають свои скандинавскія словопроизводства; причемъ пользуются конечно родствомъ корней въ славянскомъ и ибмецкомъ языкахъ и дъйствительно существовавшею обиностію нъкоторыхъ пменъ. А гдф недостаетъ этихъ средствъ, тамъ прибфгають ко всевозможнымь натяжкамь. Благодаря такимь прісмамь, почти всё имена, взятыя изъ первыхъ двухъ вёковъ нашей исторіп, оказываются скандинавскими, даже и такія чисто-славянскія какъ: Лютъ, Влудъ, Глебъ и пр.; на томъ основаніи, что у Норманновъ встрѣчаются Gliph и Glibr, Liótr и Blótr. Но почему же норманисты оставляють туземными имена оканчивающіяся на славь? Эти имена присутствують уже въ Игоревомъ договоръ и у самихъ Норманновъ встръчаются имена на славъ. Почему оставляють они намъ Владиміра? Відь у Скандинавовъ быль Вальдемаръ (хотя имя перваго Вальдемара въ Даніи и объясняють происхожденіемъ его по матери отъ нашего Владиміра Мономаха). Всеволодъ тоже могъ бы обратиться въ Норманна, какъ Рогволодъ обратился въ Рагенвальна \*).

<sup>\*)</sup> Уже около 60 лёть тому назадь Эверсь замётиль о русских именахь вы договорахь Олега и Игоря: "По причинь великих разпорёчій (въ рукописяхь) не рёшено еще какъ они назывались собственно; нбо кто знаеть, какое чтеніе правильнёе: Каларь или Карла, Фарлафа или Вархова, Велмудръ или Велмидь, Вуефасть или Ибуехать? Еслибы скандинавское происхожденіе Руссовь было

На возражение норманистовъ, почему многія древне-русскія имена не встръчаются у пругихъ Славянъ, г. Гелеоновъ сираведливо замътилъ, что у каждаго славянскаго народа въ его миоологін и исторін есть имена, которыхъ также почти нізть у других Славянъ. Напринфръ у Чеховъ: Чехъ, Кленъ, Бехъ, Гериманъ, Тетва, Мупъ (а Моны Игорева договора?) и мн. др.; у Сербовъ: Жунь, Бальде, Гатальдъ, Бунь, Микъ и пр.: у Ляховъ: Понель, Иясть, Крокь, Лешко, Ванка: у Хорутань: Валухь: Боруть, Карать; у Хорватовь: Клюкась, Мухно, Борпа п пр. Замъчательно, что и у этихъ народовъ исторія начинается также не сложными именами и не такими, которыя бы окончивались на славь, мірь и т. п. Большая часть упомянутыхь имень даже и не можеть быть объясняема изъ славянскаго языка: отсюла, но логикъ норманистовъ, следуетъ отнести ихъ къ порманскимъ, п тимь болье, что нікоторыя изь шихь или имь подобныя дійствительно встрачаются у Намцевъ и у Норманиовъ (Попель,

доказано другими доказательствами, то слёдовало бы признать правильнёйшими тё, кои звучать начиспее по-скандинавски".

Надобно замѣтить, что розыски русскихъ именъ въ порманской исторіи и минослогіи начались болѣе 100 лѣтъ назадъ, прямо съ предвзятою мыслію. Норманисты шли отъ того положенія, что Русь пришла изъ Скандинавіи и слѣдовательно имена ся должни быть скандинавскія. Примѣры сближеній въ пачалѣ были довольно отдаленные; Байеръ и Плёцеръ, напримѣръ, въ параллель Оскольду ставили Аскеля, Олегу—Алека и пр. Въ сороковыхъ годахъ нашего столѣтія эти сближеній подвинулись нѣсколько впередъ, благодаря въ особенности трудамъ г. Куника (Die Berufung). Но и тутъ въ большинствѣ случаевъ все-таки отмскали только близкія имена, а не тождественныя: для Олега — Нёlgi, Оскольда — Хёскульдъ и пр. Между тѣмъ серіозимя изысканія о русскихъ именахъ съ точки зрѣнія славянской ономастики пачались недавно, по нашему мнѣнію, не ранѣе г. Гедеонова.

Не надобно упускать изъ виду и того обстоятельства, что главная и всетаки скудная жатва для норманскихъ параллелей собрана въ легсидаринхъ неточинкахъ, каковы скандинавскія саги въ передачѣ Саксона Грамматика и Снорро Стурлезона, то-есть въ произведсийхъ значительно поздиѣйшихъ, чѣмъ эпоха договоровъ Олега и Игоря. И замѣчательно, что между извѣстными историческими именами Скандинавін мы не находимъ соименниковъ Олегу и Игорю, и наоборотъ, наиболѣе употребляемия историческія имена у Скандинавовъ, каковы Гаральдъ, Эрихъ, Олафъ, Эдмупдъ и др., совеѣмъ не встрѣчаются въ русскихъ лѣтописяхъ. На существованіе нѣкоторихъ общихъ именъ у Норманновъ и Славянъ до поздияго времени указываютъ и сами скандинавскія саги. Напримѣръ въ сагѣ Олава Тригвесона упоминаются дочери поморскаго князя Бурислава Тунгильда и Астрида. Тѣ же имена и въ той же сагѣ встрѣчаемъ въ Норвегін.

Крокъ, Вьёриъ и др.). Съ другой стороны, въ нъмецкой и норманской исторіц немало можно найти прозваній дъйствительно славянскаго происхожденія. Но все это указываеть только на родство евронейскихъ народовъ, на живое между ними общение. Мы не отрицаемъ, что въ числъ русскихъ именъ могли быть и нъкоторыя норманскія, принесенныя къ намъ вслъдствіе родственныхъ и другихъ связей, и наоборотъ, тѣ же связи вліяли и па Норманновъ, къ которымъ перешли и ивкоторыя русскія имена, что поддерживало старинное сходство въ ихъ ономантологіи. Это сходство касается впрочемъ только части русскихъ именъ; другая ихъ часть отзывается восточнымъ міромъ; что совершенно естественно, если обратить внимание на географическое положеніе Россін, всябдствіе котораго Русь съ незапамятных временъ вбирала въ себя и славянила разпообразные элементы. Эти прозванія съ восточнымъ оттінкомъ не означають непремінно пнородцевъ, и часто принадлежатъ русскимъ или славянскимъ людямъ, напримёръ: Олбырь, Мончукъ, Уланъ, Колча, Олуй, Сънгуръ, Блусъ, Шелвъ, Рахъ (Михайловичъ), Кучебичъ (Судиміръ), дяхъ Яртакъ, Волдрисъ, Бяндюкъ (вторая половина импоминаетъ богатыря Люка Степановича) и мн. др. Съ перваго взгляда вы скажете, что это Угры, Половны, Литовны и другіе инородцы, вступившіе въ службу русскихъ киязей. Нётъ, мы имёли до сихъ поръ слишкомъ преувеличенное представление о количествъ иноеленниковъ въ числъ пусскихъ бояръ и дружинниковъ. Конечно они были; но масса дружины все-таки оставалась чисто русскою. Укажу еще на имя Ольбегъ; съ перваго взгляда оно можетъ показаться чуждымь Славянской народности; но этоть Ольбегь быль сынь Ратибора, извёстнаго боярина Владиміра Мономаха. А другой сынъ этого Ратибора названъ въ лѣтописи Өомой. Вотъ какое разнообразіе именъ въ одной и той же семь в! Только антиисторическій взглядь могь придумать еще теорію объ основанін Русскаго государства какими-то сбродными дружинами, следовательно не имѣвшими опредѣленной національности. Гдѣ же и когда создавались такъ великія государства \*).

<sup>\*)</sup> Г. Погодинъ приводитъ следующія слова Гельмольда: "Маркоманнами называются обыкновенно люди отовсюду собранные, которые населяють марку. Въ Славянской землё много марокъ, изъ которыхъ не последняя наша Вагирская провинція, имёющая мужей сильнихъ и опытныхъ въ битвахъ, какъ изъ Датчанъ, такъ и изъ Славянъ". И затёмъ продолжаеть: "Чуть ли не въ этомъ мёстё Гельмольда, сказалъ я еще въ 1846 году, и чуть ли не въ этомъ

Заговоривъ о восточномъ элементѣ, мы не можемъ пройти молчаніемъ попытку дать видное мѣсто въ происхожденіи Русскаго государства Угро-Хазарамъ. Попытка эта начата собственно Эвер-

углу Варяжскаго моря заключается ключь къ тайнѣ происхожденія Варяговъ и Руси. Здысь соеднияются винсты и Славяне, и Норманны, и Вагры, и Датчане, и Варяги, и Ріустри, и Россенгау. Еслибы, кажется, одно слово сорвалось еще съ языка у Гельмольда, то все бы намъ стало ясно: но, вёролтно, этого слова онъ не зналъ".

Какое слово туть подразумъваеть г. Погодинь, мы не догадываемся; да едва ли догадывается и самъ вочтенный авторъ. Мы видимъ здёсь простой, не хитрый дипломатическій пріємь со стороны норманизма: указать на отдаленную мненческую возможность примирсиія, какъ виражается далье г. Погодинъ, "живыхъ и мертвыхъ, нокойныхъ и непокойныхъ изследователей происхождения Руси, порманистова и славистова", То, что сказано въ 1846 году, остается такимъ же нарадоксомъ и въ 1872. Да и какое примирение разныхъ взглядовъ можно найти въ Голитвији или Мекленбургћ, когда вопросъ поставленъ такимъ образомъ: Русь-пришлое или туземное племя? По нашему мивнію, нечего и искать таниствений ключь кь происхождению Руси въ какомъ-либо углу Варяженаго моря, такъ какъ Русь никогда и не приходила изъ-за этого моря, а съ пезапамятныхъ временъ жида между Дибпромъ и Азовскимъ моремъ. Народъ, который до IX въка включительно извъстепъ у греко-латинскихъ инсателей подъ именемъ Россь-Аланъ, въ томъ же IX въкъ у Византійцевъ и въ западимхъ хроникахъ (Бертинскихъ) является просто подъ именемъ Рось. Что туть танкственнаго? Но если всякую легенду или всякій наивный домысель летописца прииммать за историческій факть, тогда дійствительно происхожденіе народовь и начало государствъ останется навсегда нодъ покровомъ непропидаемаго тумана таинственности.

А объяснять происхождение Русскаго государства пемецкою маркой или украйной развѣ это согласно сколько-нибудь съ исторіей? Что же изъ того, что Датчане или Ибицы пользовались славянскою рознью и многихъ Славянъ употребляли противъ ихъ соплеменниковъ? И мы на своихъ украйнахъ заставляли служить намъ инородцевъ, и противъ татарскихъ ордъ употребляли служилихъ Татаръ. Пограничная пъмецкая марка была военная колонія, которая закръиляла инородную землю за Нфмецкою націей. Свою жизнь и силу эта украйна получала изъ центра, который постоянно и пеуклонно сообщаль ей свой цвътъ и свой характеръ. Только по прошествія стольтій какая-либо марка, достаточно укрѣнившаяся, начинала нѣсколько самостоятельное существованіе (какъ Брандепбургъ), не разрывая однако живыхъ связей съ прочими частями Германіи и пользуясь ихъ поддержкой въ борьбъ съ инородцами. Такъ было во времена средневъсовой Германской имперін. Итакъ, есть ли историческая возможность объяснять основание Русскаго государства какими-то сбродними дружинами и сравнивать его съ и вмецкою маркой? Гдв же быль центръ, откуда исходило это таниственное движение сбродныхъ дружинъ, покрывшихъ всю Россію? Неужели въ Голштивін? Стало-быть Русь была не какимъ-либо извёстнымъ народомъ, а чёмъ-то межеумочнымъ? Вотъ это-то нечто межеумочное и было призвано нашими предками для водворенія порядка!

сомъ, а въ наше время поддержана гг. Гелеоновымъ и Юргевичемъ. Последній, какъ известно, многія имена нашихъ князей и дружинниковъ объясилетъ изъ венгерскаго языка. Подобныя понытки показывають между прочимь, какъ много общихъ словъ можно найти даже въ такихъ разнородныхъ языкахъ какъ славянскій и венгерскій. Это явленіе объясняется давнимъ жительствомъ Угровъ посреди Славянъ. Что въ современномъ угорскомъ языкъ присутствуетъ сплыная примъсь славянскаго элемента, это вполнъ доказано Миклошичемъ. Та же примъсь конечно отразилась и въ именахъ. Угры прежде перехода въ Напнонію долго жили въ Черноморскихъ степяхъ, въ сосёдстве съ русскими Славянами, и после основанія Угорскаго королевства южно-русскіе князья поддерживали съ нимъ ділтельныя сношенія и родинянсь съ угорскими владетелями. Однако любимою поговоркой нашихъ киязей въ XII вък было: "Я не Угринъ и не Ляхъ (чтобы не имъть доли въ Русской землъ)". До сихъ поръ мы были весьма склонны всё явленія своей жизни объяснять вліяніемъ то восточныхъ, то западныхъ сосёдей, такъ что въ результатъ Русскій народъ оказывался какою-то механическою смёсью разныхъ элементовъ, и не видишь того ядра или того начала, которое переработало эту смёсь въ живой организмъ. Но чемъ более всматриваешься въ этотъ вопросъ, темъ болье приходишь къ тому убъжденію, что напротивъ, русскій п вообще славянскій міръ имѣлъ огромное вліяніе на другіе народы. Многое, напримъръ, что казалось досель запиствованнымъ оть финскихъ и татарскихъ племенъ, наоборотъ, было запиствовано ими отъ Русскихъ. Мы искони имъли несомивнное вліяніе на ихъ языкъ и на ихъ бытъ, хотя въ свою очередь несомнънно вбирали въ себя разнородные этнографические элементы. Провести въ настоящее время определенную границу между всёми этими взаимными вліяніями наука еще не въ состояніп. Итакъ Русскій народъ падобно считать продуктомъ разнообразныхъ этнографических элементовъ, но подъ сильнымъ преобладаниемъ главнаго, т.-е. славянскаго. Это перекрещивание съ народами угорскими, литовскими, готскими и пр. совершалось еще во времена такъ-называемыя доисторическія, и потому нъть ничего удивительнаго, что Русское племя является въ исторіи со многими чертами отличающими его отъ западныхъ соплеменниковъ. Въ IX и Х вв., когда Русь изъ скиоскаго и сарматскаго тумана окончательно выступаеть на историческое поприще подъ своимъ односложнымъ народнымъ именемъ, мы находимъ въ ней своеобразный, оригинальный славянскій типъ, а не какую-либо безличную массу.

Вообще, по нашему мивнію, ни одинъ серьезный филологъ не можетъ безъ ущерба для своей репутаціи доказывать норманство русскихъ именъ, и при этомъ упускать изъ виду, что преданія самихъ Скандинавовъ выводятъ ихъ предковъ изъ южной Россіи.

## VII.

## Имена Дивировскихъ пороговъ.

Такъ же сильно ошибаются норманисты, считая вопросъ о Дивпровскихъ порогахъ вопросомъ чисто филологическимъ. Безъ номощи исторіи онъ неразрѣшимъ. Еслибы мы имѣли другія несомнѣниыя доказательства тому, что Русь пришла изъ Скандинавіи, тогда только можно было бы въ русскихъ названіяхъ Константина Багрянороднаго искать скандинавскихъ звуковъ. Взятыя сами по себѣ эти имена, по выраженію г. Погодина, представляють только открытое поле для догадокъ. Въ прошлой статьѣ мы уже указывали на то, что съ помощью натяжекъ эти имена объясняются изъ нарѣчій скандинавскихъ, что съ помощью такихъ же натяжекъ они были объясняемы изъ языка славянскаго и венгерскаго и могутъ быть объясняемы изъ языка славянскаго. Слѣдовательно перевѣсъ должна рѣшить сумма данныхъ историческихъ. Эта сумма рѣшительно на сторонѣ славяно-русской, а не норманской.

Чтобы сдёлать вопросъ о порогахъ чисто филологическимъ, норманистамъ слёдовало доказать, что пмена эти легко и исключительно объясняются изъ скандинавскихъ языковъ. Но такой исключительности они не доказали; а за исходный пунктъ своихъ объясненій берутъ все-таки не филологію, а исторію. Но что же это за исторія? Такъ какъ, говорять они, несомивнию, что Норманны илавали изъ Балтійскаго моря въ Черное, то необходимо они должны были и дать свои названія Дивировскимъ порогамъ; а затёмъ имена ихъ поднимають на этимологическую дыбу (употреблю ихъ любимое выраженіе) и вымучивають изъ нихъ иёмецкіе звуки. Но ихъ исходный пунктъ совершенно лож-

ный. Вопервыхъ, еслибъ и илавали, то мы не видимъ пеобходимости давать свои географическія названія въ чужой землі; это можеть быть, можеть и не быть. А главное, нъть ни малейшихъ указаній на то, чтобы Норманны въ сколько-инбудь значительномъ числе плавали по Днепру въ Византію ранее второй половины Х віка, слідовательно и раніве того времени, когда инсаль Константинъ Багрянородный. Въ пашихъ лътописяхъ '(оставивъ въ сторонъ легенду о призванныхъ Варягахъ) первое достовърное извъстіе о ихъ илаваніи въ Византію относится къ княженію Вланиміра Св. Послі завоеванія Кіевскаго стола съ помощью Варяговъ, онъ часть ихъ отпустиль въ Гредію. И съ этимъ извѣстіемъ поразительно согласны всё пноземныя свидётельства. По исландскимъ сагамъ. Норманны начинаютъ посфщать Кіевъ тоже не ранбе времени Владиміра: а о плаванін по Либировскимъ порогамъ саги совсёмъ молчатъ; у Византійцевъ первое упоминаніе о Варягахъ относится къ XI стольтію; у Арабовъ слово Варанкъ тоже появляется только въ XI въкъ. Константинъ Багрянородный при описаніи пороговъ ничего пе говорить о Норманнахъ нян о пути изъ Балтійскаго моря; онъ прямо указываетъ на Новгородъ, какъ на самый съверный пунктъ, откуда Руссы начинають свое путешествіе въ Византію. Мы уже зам'єтили, что самое путешествіе это могло совершаться только посл'я объединенія съверной и южной Руси подъ властію одного княжескаго рода. Значительная часть пути шла кром'в того не водой, а сушей по огромнымъ волокамъ, черезъ которые провзжали на телегахъ (какъ свидътельствуетъ договоръ Смоленска съ Ригою и Готскимъ берегомъ). Изъ расказа Константина ясно видно, что русскія суда строились зимою на притокахъ Дивира, а весною сплавлялись къ Кіеву. Новогородскія суда никогда и не проходили въ Ливиръ. Вообще путешествіе это совершалось съ такими пренятствіями, что по прямому свидітельству Адама Бременскаго, даже и въ XI въкъ съверные Европейцы предпочитали ему морской объйздъ въ Грецію вокругъ западной Европы. Съ этимъ свидівтельствомъ согласуются и скандинавскія саги, расказывающія о путешествіяхъ Норманновъ въ Константинополь и Святую Землю. Изъ тъхъ же сагъ можно заключить, что на своихъ морскихъ судахъ Скандинавы добзжали до Ладоги (Альдейгаборгъ), но не далье. (Плаваніе по Волхову противъ теченія было затруднительно по причинъ пороговъ). Какихъ же нужно еще доказательствъ тому, что Норманны ранбе Владиміра не плавали караванами по

Дибировскимъ порогамъ? О возможныхъ отдёльныхъ случалхъмы не говоримъ; эти случаи не могутъ установить цёлую систему географическихъ названій, употребленіе которыхъ вошло въ такую силу, что было извёстно и при дворѣ Византійскомъ (гдѣ, какъ мы сказали, о Варягахъ нѣтъ и помину до XI вѣка). А чтобъ они когда-либо проходили изъ Валтики въ Дибиръ на собственныхъ корабляхъ, о томъ не можетъ быть и рѣчи \*).

Въ какомъ винъ донии до насъ названія пороговъ?

Въ значительно искаженномъ. Въ чемъ убъждаетъ и сравнение съ пругими географическими названіями у Констаптина, также нервако искаженными. И замвчательно, что тамъ, глв Константину приходится упоминать о какихъ-либо географическихъ названіяхь два или топ раза, то иногда во всёхь этихь случаяхь являются варіанты. Наприм'єръ, племена, платившія дань Руси, въ одномъ мфстф названы Кривитены и Лепцанины; въ другомъ Кривичи, Сервы, Вервины, Друнгувиты; въ третьемъ Ультины, Тервленины. Лениенины. Такъ какъ имена пороговъ онъ упоминасть только одинь разь, то мы не имбемъ пикакой возможности провёрить ихъ и установить сколько-нибудь опредёленное чтеніе: а съ позливішими именами пороговъ слова оббихъ нарадледей расходятся такъ далеко (за исключеніемъ Ненасытецкаго), что и съ этой стороны почти также нътъ помощи. Что имена искажены, лучше всего свидътельствують славянскія названія: три изъ нихъ (Неясыть, Островунпирагъ и отчасти Вульнипрать) еще могуть быть понятны; три другихъ (Есупи, Ге-

<sup>\*)</sup> Пусть крайній норманизмь, вмёсто всёхъ поверхностинхъ разглагольствій и голословныхъ увёреній, понытается доказать сколько-инбудь научнымъ образомъ хотя только одно изъ своихъ положеній: что Норманны плавали по Диспровскимъ порогамъ ранёе извёстій Константина Вагрянороднаго. Мы говоримъ научнымъ образомъ, т.-е. не одною только ссилкой на легендарныя извёстія нашей лётописи о Варягахъ и Варягоруссахъ; ибо весь вопросъ заключается въ томъ: подтверждаются ли эти извёстія какими-либо свидётельствами несомнённо историческими, а не баспословными?

Что Варяги пе плавали далъе Ладоги, ясное доказательство тому находимъ, напримъръ, въ договоръ Новгорода съ Готландомъ 1270 года. Здъсь находится условіе о русскихъ лодочникахъ и ладьяхъ, на которыя перегружались товары, приходивніе изъ-за моря и поднимались вверхъ по Волхову. Иногда они перегружались уже на Невъ. (См. соч. Андреевскаго, стр. 25, 80, 100). Въ Запискахъ священника Виноградова ("Рус. Стар." 1878. Августъ. 561 стр.) расказано, что яхту, подаренную Александромъ I Аракчееву, тащили въ Грузино мимо Волховскихъ пороговъ, при чемъ 500 человъкъ тянули по 60 сажень въ день по бревнамъ, смазаннимъ саломъ. Нозд. прим.

дандри и Веруци) дѣлаются понятными только вслѣдствіе приложенныхъ переводовъ; а одинъ (Напрези) остается совершенно темнымъ, несмотря на греческій переводъ. Точно также одно изъ русскихъ названій (Леанти) не поддается никакому словопроизводству. Вирочемъ объ ошибкахъ Константина въ описаніи пороговъ никто не сомнѣвался даже и между норманистами. Да можно ли и требовать отъ Византійскаго императора, чтобъ онъ вѣрно описалъ пороги въ Х в., когда ихъ невѣрно описалъ, напримѣръ, Боиланъ въ ХVII вѣкъ, лично ихъ видѣвшій. Итакъ даиныя въ этомъ отношеніи слишкомъ неточны, чтобы дѣлать изъ нихъ точные выводы, и однако порманисты ихъ дѣлаютъ.

Вопервыхъ, они задались темъ положениемъ, что такъ-называемыя русскія названія не суть варіанты славянскихъ, а ихъ переводы, хотя Константинъ нигав о томъ не говоритъ и просто предлагаетъ переводъ послъ каждаго славянскаго названія. Во-вторыхъ, онъ называетъ русскими цять пороговъ, а норманисты прибавдяють къ нимъ и остадьные ява (Есупи и Геландри). О первомъ изъ нихъ, Есупи, Константинъ говоритъ, что онъ по-русски и по-славянски значить "не сип". Кажется ясно, что это славянское слово пли по крайней мфрф славянское осмысленіе, и его однако достаточно для доказательства, что и русскія названія суть только славянскія; ибо гді же въ двухъ разныхъ языкахъ можно найти двѣ тожественныя глагольныя формы, да еще такія формы, какъ повелительное паклоненіе? Однако норманисты и тутъ ухитрились: съ помощью разныхъ германскихъ наръчій они сочинили повелительное наклоненіе съ двойнымъ отрицаніемъ, ne suef-е (что будеть значить: нътъ! не сии!), и пустили его въ нарадлель со славянскимъ глаголомъ. Не говоря уже о такой воніющей натяжкі, мы думаемь, что тутъ и самое славянское слово не втрно. Ибо сколько мы ни искали аналогін въ славянорусскомъ языкъ этому названію, однако не нашли. Укажите въ нашемъ языкъ хотя одно географическое название въ поведительномъ наклонении и притомъ въ такомъ простомъ однословномъ видъ. Въ лътописяхъ, и то не ранфе XIII въка, мы находимъ нъкоторыя прозвища, впрочемъ не топографическія, а личныя, происшединя изъ повелительнаго наклоненія въ соединеній съ другимъ словомъ, напримъръ, Молибоговичи, Держикрай Володиславичь. А для такой формы какъ Несии ръшительно не видимъ аналогіи и, что ни говорите, такое названіе совершенно не въ духѣ русскаго языка (на эту

странность уже указаль отчасти г. Юргевичь. Зап. Од. Об. И. и Д. VI). Отъ XVI въка названіе этого порога дошло до насъ въ формь Будило (Кн. Б. Чертежа). Такая форма намъ понятна и совершенно гармонируеть съ лътописными Твердило, Нездило и т. и. Мы дълаемъ предположеніе: можеть быть объясненіе пазванія или осмысленіе его Константинъ приняль за самое названіе.

Второе имя, не имфющее параллели, это Геландри, Норманисты подыскали ему близкое созвучіе въ исланискомъ языкъ. giallandi n giallandri (звенящій). Но какъ нарочно Константинъ не говорить, что это название русское: а просто замичаеть, что по-славянски оно означаеть "шумъ порога" (пуос фраумои). Во всъхъ другихъ случаяхъ онъ русское название предваряетъ словомъ по-русски; переводъ же греческій везді ставить вслідь за славянскимъ названіемъ. На этомъ основаніи антинорманисты отчисляють его къ такъ-называемымъ славянскимъ названіямъ. Во всякомъ случай мы пмъсмъ право считать его, какъ и Есупп. названіемъ общимъ, то-есть славянорусскимъ и искать ему объясненія въ славянорусскомъ языкѣ. Уже г. Костомаровъ во время спора съ г. Погодинымъ саблалъ предположение, не скрывается ли въ этомъ названіи корень гуль? Мы думаемъ, что это сближеніе довольно удачное; а потому еще въ первой стать в предложили название Гуландарь или Гуландря. Если русскому человъку придется назвать предметъ издающій гуль, то онъ по всей въроятности скажетъ или Гудило, или Гуландря \*).

Относительно парадлельных названій порманисты, какъ сказано, задались положеніемъ, что русскія названія представляють

<sup>\*)</sup> Что такая форма нисколько не чужда русскому языку, на то указивають и теперь сще употребляемия слова въ родь: глухандарь или глухандря, слыпандря и т. и. Эти формы—остатокъ старины—существують до сихъ поръ, и вы изъ народнаго языка ихъ никакъ не изгоните, а потому предложенная мною форма возможна. Въ такомъ темномъ вопрось, какъ названіе пороговъ, мы по необходимости должны вращаться только въ сферь возможнаго, а никакъ не положительнаго. Если же ипогда можно подыскать въ иъмецкихъ изыкахъ слово близкое по звуку и даже по смыслу въ родь giallandi, то при родствъ индосвропейскихъ корней мы не находимъ ничего удивительнаго (притомъ это не повелительное наклопеніе). Кстати укажемъ и на другое созвучіе слову Геландри: Хиландарь, сербскій монастырь на Асонъ. Для возможнаго объясненія порога Геландри укажемъ еще на глаголь уландать, который по словарю Даля во Олонец. губ. значить: выть, вонить, завывать. Последнее очень подходить къ толкованію Константина В.: шумъ или гуль порога.

переводъ славянскихъ, и по этому поводу прибъгаютъ ко всевозможнымъ натяжкамъ. Русское Улворей стоитъ противъ славянскаго Островунипрать. Но что, кажется, общаго межлу иль и островь? Однако они усиливаются доказать, что эти слова однозначанія; только нужно савлать маленькое изміненіе: ул обратить въ хольмъ. Ноіт въ скандинавскихъ нарбчіяхъ значитъ островь, а fors водопадь; следовательно получимь holm-fors, что и будеть соответствовать порогу Островуну. Такое произвольное превращение нисколько не оправлывается тумп соображениями. что жо въ греческомъ может обратиться въ и, а и предъ В пропасть. Мало ли что можеть быть, однако не всегда бываеть, и особенно это можно сказать о собственныхъ именахъ. Если чуждыя имена переходять въ народное употребление, то народъ болье или менье переработаеть ихъ сообразно съ правилами своей фонстики; но образованный человъкъ записываетъ пноземное название приблизительно такъ какъ его слышить: онъ могъ ослышаться, смъщать иноземное слово съ своимъ, если оно близко. и наконецъ просто ошибиться; но такая искуственная переділка какъ холмо въ ул невъроятна. У Константина мы встръчаемъ названіе славянскаго племенн Ойдтіуог, и узнаемъ въ нихъ Угличей; но если, но примъру норманистовъ, виъсто ул предноложить холиг, то получимъ Холмичи, небывалый у насъ народъ. Въ первой стать в своей, для объясненія Ульворси или Улборси между прочимъ мы предложили вмъсто ил читать вили; что намъ кажется ближе къ истинъ, чъмъ holm. Тогда въ греческой передачь здысь пропало только начальное в; а и пропало уже въ самомъ русскомъ выговоръ, то-есть вмъсто Вулнборъ говорилось Вулборъ или Вулборсь; что согласно съ духомъ русской фонетики. (Такъ въ Словъ о Полку Игоревъ пиствореца вивсто писнтворець). Первоначальная полная форма его въроятно была Вулниборъ или Вулниборсъ. Въ такомъ случав это слово надобно поставить въ параллель съ славянскимъ Вулнипрать. (А въ последстви оба они обратились въ Вулнии \*).

<sup>\*)</sup> Какое чтеніе надобно предпочесть, Ульорси или Улборси, мы не рѣшаемъ; въ старыхъ славяно-русскихъ названіяхъ виѣсто боръ встрѣчается и воръ, такъ: Ракоборъ или Раковоръ; слѣдовательно можно предположить и форму Вулниворсъ. Буква с встрѣчалась у насъ въ нѣкоторыхъ словахъ, въ которыхъ послѣ пронала. (Такъ мы говоримъ теперь туръ, а прежде существовала форма турсъ). На существованіе старинной формы борсъ или борсъ, премущественно въ примѣненіи къ быстрому теченію, можетъ указывать и прилагатель-

Подобную нерестановку мы можемъ предложить на томъ основанін, что у Константина Багрянороднаго параллель не везив върно проведена. Въ томъ особенно убъждаетъ насъ русское Струвина, которое стоить противы славянского Напрези: а последнее бунто значить малый порогь. Это Напреви, какъ мы сказали, остается для насъ совершенно непонятнымъ, хотя оно названо славянскимъ и представленъ его переводъ. Какъ ни усиливались норманисты Струвунъ превратить въ испусственно составленное слово Strondbun, однако они сами сознаются, что это толкованіе натянуто. По нашему мивнію, Струвунъ поставленъ пе на мъсть; въроятно, это не болъе какъ другая форма Островунь: следовало сказать по-русски Струвунь, по-славянски Островунъ-порогъ. Г. Погодинъ возражаетъ, что это просто созвучіе. Въ такомъ случав Вручій и Овручь будеть тоже созвучіе? Итакъ не нужно сочинять никакого holmfors, когда для Островуна есть весьма близкій ему варіанть Струвунь \*).

ное борани (р. Борана, лвв. пр. Десны). А что форма Вунборав возможна въ славянскомъ языкъ, то уже г. Юргевичъ указалъ на существование ръки Волборза въ Мазовін (притокъ Нарева) и на имя повгородскаго боярина XIII вѣка Вонборзова или Волборзова. Шафарикъ приводить древнеславянское ими Волборъ (І. 96). Въ рус. лётописи встрёчается еще подъ 1169 г. имя южно-русскаго боярина Войборъ; кромѣ того въ Вологод. губ. есть ръка Волбожъ (Шегренъ-Зыряне. 300). Норманисты говорять, будто русскія названія пороговь противны славянскому языку. Вопервыхъ, пашъ настоящій выговоръ значительно уладился отъ X въка: вовторихъ, эти названія искажены; а втретьихъ, если читать ихъ такъ какъ есть (не дёлая превращеній въ роді ул въ холм), то ови еще менфе полходять къ духу пфменкаго языка. Напримфръ, возьмемъ чтеніе Улборси; оно ужь конечно будсть папоминать не скандинавское holmfors, а скорбе название навказской горы Элбурсь или Элбрусь. Въ славяно-русскомъ язык безь сомнёнія найдется болёс восточных звуковь, чёмь въ сёверно-нёмецкомъ. Самое слово волна въ древперус. языкъ могло произноситься безъ в, т. с. одна или удна; корень здёсь конечно уд, также какъ въ древнескандинавскомъ ula (готское vula). Кром'в ръки Улы мы имъемъ тотъ же корень въ словахъ: улица, переулокъ, улей и т. п. Въ іотированной форми отсюда слово юда, юдить, означающее метаться, суетиться; что очень подходить къ порогу. Ворсъ въроятно находится въ связи съ корнемъ бор, откуда боръба; а ворсъ м. б. сродии слову воротъ. Укажу еще на слово ворозь, которос по словарю Лаля въ арханг, парвчін означаеть мелкую сивжную пыль, ворса пушекъ, ворожъ, ворошить. Следовательно Улворси можетъ значить или волноворотъ или косматую, пушистую волну.

\*) Древибиная форма слова островъ, по всей вёроятности была струвъ. По этому новоду укажемъ на свидётельство Герберштейна, что островъ, образуемый рукавомъ Оки у Переяславля Рязанскаго, пазывался Струбъ (кстати, пормацисты читаютъ у Константина Багряпородиаго Струбунъ вм. Струвунъ).

Противъ Вудиниратъ у Константина стоитъ Вапифоросъ. Нопманисты предлагають сдёлать изъ него Барфорсь: такъ какъ bar на исланискомъ языкъ значитъ волна (греческое в они читаютъ то в. то б. смотря по своимъ натяжкамъ, а вторую часть имени fors находять и въ Ульворси и въ Варуфоросъ. Но почему же Константинъ ихъ различилъ, еслибъ это были holmfors и barfors? Тогда какъ онъ одинаково пишетъ второе слово въ Острувуни-прато и Вулни-прато). Почему же греческое форос должно непременно означать скандинавское fors? Г. Юргевичь указаль на существованіе въ венгерскомъ языкѣ слова forras, означаюшаго воляной валь. А Угры и Русскіе долго жили въ сосыдству тругь съ другомъ на берегахъ порожистыхъ рѣкъ южной Россіи, и нисколько неудивительно, если подобное слово употреблялось тъми и другими. Наконецъ, не только близкую къ русскому фопосъ, но и тождественную съ нимъ форму, мы можемъ указать въ греко-датинскомъ phoros, употреблявшемся въ смыслѣ протокъ, проливъ, бродъ и пр.; оно встръчается въ сложномъ имени Bosphoros (Бычій бродъ, Воловій перейздъ и т. п.). Это слово особенно въ его формъ poros довольно близко къ нашему порого (множ. числа порози). Въ русскомъ языкъ и теперь есть довольно словъ очень близкихъ къ греческимъ; а въ IX и X въкахъ несомнънно было еще болъе. Форма форост могла также существовать и помимо слова порого и потомъ угаснуть въ русскомъ языкъ, какъ угасли многія старыя формы \*). Итакъ форму второй половины названія оставляемъ вопросомъ; но первую, вара, мы можемъ принять въ ея буквальномъ смыслъ, то-есть, вареніе, жаръ (варно-жарко въ Новог. 4-й лът. полъ 1378 г.). Въ такомъ случат Варуфоросъ означаетъ Варовой порогъ и будетъ соотвътствовать не Вулнипрагъ, а другому славянскому названію, также происходящему отъ врети или варити. Веручи пли Вручій, который, по объяснению Константина, значить кипиніе. Парадлельное съ Веручи русское названіе Леанти Лербергъ производилъ оть глагола landen — приставать къ берегу; а, чтобъ указать какое-нибудь соотв' тствіе съ словомъ Вручій, д'влаетъ догадку, что приставъ къ берегу, путники тутъ варили себъ пищу! Это

А можеть быть Струвунь значить собствение "стремнистый" порогь. Оть корня стры равно происходить и струя и стремя.

<sup>\*)</sup> Мимоходомъ упомянемъ, что на южномъ берегу Крыма есть скалистый мысъ Форосъ. В фроятно это остатокъ греческихъ названій. Но на югѣ Россіи встрѣчаєтся притокъ Дона Форасань. Это уже не греческое названіе.

такое неестественное толкованіе, что сами норманисты не рѣшаются его повторять. Леанти до сихъ поръ необъяснимъ ни изъ какого языка, и по всей вѣроятности не имѣетъ никакого отношенія къ слову Веручи.

Четвертый порогь Константинъ Багрянородный называеть порусски Эйфарт или Айфарт (Авграр), по-славянски Неясыть и нереводить последнее итидею пеликань. Въ славянской Библін неликанъ дъйствительно переводится словомъ неясыть. Но что такое Айфаръ? Лербергъ видълъ въ немъ исландское прилагательное aefr-горячій. Но это толкованіе слишкомъ неудовлетворительно, и въ последствии отвергнуто норманистами. Въ скандинавскихъ нарфиілхъ нфтъ слова айфаръ; да Скандинавы и не знали педикановъ, потому что эта птица у нихъ не водится. Но за то въ голландскомъ языкъ нашлось слово о̂ievar, которое произносится ujefar (апстъ). На немъ норманисты остановились, и въ подкръпление своего положения приводять еще то обстоятельство, что Петръ Великій даль одному изъ кораблей, построенныхъ въ Воронежѣ, названіе Айфарт или Ойфарт. Замѣтьте, какан комбинація. Порманны пеликановъ не знали, названія для нихъ не имѣли; однако надобно же имъ было какъ-нибуль перевести славянское неясыть, и вотъ они заимствують у Фризовъ слово, означающее анста. Между тъмъ г. Костомаровъ по поводу этого названія указаль въ литовскомъ языкѣ слово Ajtwaros, означающее какую-то морскую или водяную птицу. А по указанію Нарбута, то же имя встрвчается въ литовской минологіи. Литовскій языкъ близокъ къ славянскому и сохраняетъ многія слова, вышедшія изъ употребленія въ последнемъ. Теперь у насъ не слышно слово айфаръ; но это не доказываетъ, что его никогда и не было. Одна поэма о Полку Игоревъ сколько представляетъ славяно-русскихъ словъ, вышедшихъ потомъ изъ употребленія! Тамъ есть и такія, которыя не встрвчаются ни въ какомъ другомъ памятникъ (напр. карна п шереширы). А между тъмъ эта поэма на два съ половиною въка ближе къ намъ, чъмъ извъстіе Константина \*).

<sup>\*)</sup> Въ какомъ-либо углу Россіи или въ какомъ-нибудь инсьменномъ намятникъ можетъ быть современемъ и отыщется слово айфаръ, если не въ томъ же видъ, то въ измѣненномъ. А пока будемъ довольствоваться литовскимъ ајtwaros; порманизмъ оставался при одномъ прилагательномъ аеfг, пока въ голландскомъ языкъ не отыскалось подходящее названіе. При извъстномъ переходъ р въ л, не имѣ-етъ ли сюда отношенія встрѣчающееся въ лѣтописяхъ имя или прозваніе пово-

Подведемъ птогъ нашимъ соображеніямъ о русскихъ названіяхъ Дибпровскихъ пороговъ.

городскаго болрина Айфала или Анфала въ XIV въкъ? Въроятно видоизмъненіемъ этого имени является и Афанть, одинъ изъ устюжскихъ князей (Труды Об. И. и Д. ч. III кн. I). Въ одномъ древнемъ календаръ св. Неоанъ—Анфалъ—Айфалъ (Срезневскаго въ Христ. Древности. 1863. кн. 6, прим. на стр. 20). Въроятно это русское имя по созвучию употреблялось вмъсто греческаго Иеванъ.

Въ Жур. Мин. Нар. Пр. 1872, апраль, Я. К. Гротъ помъстиль филологическую замётку о словахъ Аистъ и Айфаръ (направленную въ защиту норманизма, противъ моей статьи О мнимомъ призванін Варяговъ). При всемъ нашемъ уваженіи къ издателю и біографу Державина, мы не согласны съ его филологическими выволами. Въ основу своего мижијя авторъ кладеть ту же предвратую ивею: "Что Норманы взячян по Ливиру въ Парьградь-говорить онь, -остается неопровержимымъ фактомъ; а въ такомъ случав естественно было именовать пороги по своему, переводя туземныя названія на родной языкъ". Выше мы указали всю несостоятельность этой предваятой идеи; но почти то же самое было уже сказано и въ первой нашей статъй, то-есть, что Норманиы не вздили и не могли вздить по Дивиру прежде существованія Русскаго государства; а когда получили возможность Ездить, то русскій названія уже существовали. Следовательно, надобно было предже опровергнуть мои доказательства, а потомъ уже называть факть неопровержимымъ. У меня было сказано, что самый перевоть названій пороговь сь сдавянскаго языка на скандинавскій невёроятень и что исторія не представляєть намь апалогін: "Если можно найти тому прим'вры, то очень немногіе и отнюль не въ такомъ количествѣ заразъ и не въ такомъ систематическомъ порядкъ". Г. Гротъ находитъ у меня противоръчіе, то-есть что я въ одно время и допускаю переводы и не допускаю, и приводить примъры въ родъ Медвѣжья Голова (Оденне), Новгородовъ (Нейгаузенъ) и пр. Но именно подобные отдельные случаи, и притомъ относящеем более къ городамъ, мы имели въ виду, делан свою оговорку. Чтобъ опровергнуть наше положение, слътовало представить для аналогіи съ Дивпровскими порогами не отдъльные случан, а цёлую группу переводных географических названій, сосредоточенныхъ въ одной мъстности (да еще по возможности съ повелительнымъ наклоненісмъ). Не можемъ согласиться и съ разсужденіемъ почтеннаго автора о словъ аисть. Изъ его же замътки видно, что аисть преимущественно водится въ южной Россіи и ни на какомъ иностранномъ язикѣ анстомъ не называется. Тѣмъ не менте авторъ говорить: "Изъ всего сказаннаго можно, кажется, съ полною увъренностію заключить, что слово ансть не русскаго происхожденія. Не кростся ли въ немъ восточное начало?" А выше онъ замѣчаеть объ этомъ словъ, что "судя по первой его буквъ, опо не можетъ быть русскимъ". Признаемся, мы рашительно не видимъ почему начальная буква а машаетъ ему быть русскимъ? Почему оно должно быть восточнаго происхожденія? Что значить собственно русское происхождение? Кории, то-есть происхождение русскихъ словъ, отыскиваются не въ одномъ только русскомъ языкі, а при сравненіи ихъ съ другими славянскими и вообще съ индо-европейскими. Напримъръ, слово Богъ необъяснимо изъ одного русскаго языка; слёдуеть ли отсюда, что это слово не русское? Форма аистъ нисколько не противна нашему уху; а приводимые авто-

Названія эти дошли въ искаженномъ виде. Мало того, парадлель у Константина не вездъ върна. Мы имъемъ право предложеть свои псиравленія къ тексту конечно не менфе чфмъ норманнеты, которые также предлагають свои исправления чуть не къ каждому слову, и даже сочиняють название, котораго нъть у Константина. Именно, по поводу Гедандри они предполагаютъ онибку писца; въ текстъ, по ихъ митию, стояло: по-русски Геландри, но-славянски Зоонець; последнее название они заимствують изъ ноздивитато времени. (На томъ же основаніи, ножалуй можно, не прибавляя лишняго названія, замёнить одно имя словомъ извъстнымъ также изъ болъе поздняго времени, то-есть вмѣсто страннаго Не спи поставить Будило). Мы въ правъ предложить славянскія толкованія для русских в названій уже въ силу того, что ийтъ никакихъ псторическихъ свидетельствъ о илаванін Норманновъ по Днапру прежде появленія въ исторіи Тнапровской Руси, а следовательно и прежде появленія русских названій. Мы даже думаємь, что русскія названія древите славянской нараллели и представляють обложки очень далекой старины. п русская филологія современемъ можеть-быть воспользуется имп. когда освободится отъ тумана, напущеннаго норманизмомъ. Поправки свои и соображения относительно пороговъ мы предложимъ въ следующемъ выводе:

ромъ варіанты этого названія даютъ возможность рѣшить, что оно не чужое, а свое собственное, славянское: въ югозападныхъ губерніяхъ аиста называютъ гайстеръ, а въ словарѣ Линде онъ названь hajstra. (Нольское hajstra собственно означаетъ сѣрую цанлю). Если въ словѣ гайстеръ сократить ноельдній слогь, то по требованію нашего уха надобно будетъ продолжить нервый; получных гаистръ; г какъ придыханіе иногда употребляется, иногда его не слышно: получных анстръ. Слѣдовательно корень этого слова будетъ истръ (съ перегласовкой стры), корень весьма распространенный въ русскомъ и вообще славянскомъ языкѣ. Буква р по духу нашего языка можетъ пропадать въ скоромъ выговорѣ; напримъръ, у насъ есть рѣка Истра, а также рѣка Иста или Истъя. (По мнѣнію И. А. Безсонова, асытъ въ словѣ не-асыть есть то же что анстъ и тотъ же корень заключается въ словѣ ястребъ).

Вообще существовавшал досель у насъ привычка толковать иностраннымъ происхожденіемъ многія слова, какъ скоро они представляютъ какое-либо затрудненіе для своего объясненія—эта привычка должна быть оставлена или значительпо умѣрена, уже но тому самому, что весь лексическій запасъ русскаго и вообще славянскаго языка далеко не приведенъ въ извѣстность.

Относительно названія одного изъ Петровых в кораблей Айфаромъ надобно сділать оговорку, что его голландское происхожденіе есть все-таки догадка; источники о томъ ясно не говорять. Рядомъ съ Айфаръ мы встрілаемъ также и корабль Аестъ, что совсімъ не голландское слово.

Два порога имѣли общее славяно-русское названіе: 1) Есупп и 2) Гуландри. 3) Противъ славянскаго Островунъ-порогъ ставимъ русское Струвунъ. 4) Противъ славянскаго Вулиппратъ русское Вулборвъ (или Вулниборвъ). 5) Противъ славянскаго Вручій русское Вару-форосъ (Варовой порогъ или Варовой протокъ). 6) Славянское Неясытъ, русское Айфаръ. 7) Славянское Напреви и русское Леанти оставляемъ необъяснимыми \*).

Послё первой статьи, въ виду того, что норманизмъ преимущественно ищетъ поддержки въ доказательствахъ филологическихъ, такъ какъ въ историческихъ ему нётъ спасенія, мы спова нодвергли пересмотру вопросъ о порогахъ, и предлагаемъ теперь свои соображенія. Если они окажутся не вполнѣ удачными, то можетъ быть кто-либо другой современемъ предложитъ болѣе

Объяснение Напрези словомъ Напражье оказывается несовствъ невъроятно. Выло слово Запорожье. Есть села Подпорожье и Порожье въ Пудож. утвядъ (Барсова "Географія начальн. лътописи", 274 стр.) Укажемъ еще славянское ими поселенія Набрезина около Адріатики. Позд. прим.

<sup>\*)</sup> Ихъ необъясиммость однако не избавляеть филологовь и истоинского от обязавности ділать повытки для разъясненія. Для Леанти укажемъ на одинъ островъ, лежащій въ порогахъ Дивира, вменно Лантуховъ (о чемъ мемоходомъ упоминаеть и Лербергъ). Для Напрези напомнинь название самой ръки Ливира. которое произносилось и просто Напры. Вы греко-датинской передача его старая форма была Danaper или Danapris; отбросива первый слога, получима Napris, и дъйствительно у Плано-Карпини онъ названъ Neper. Ръка Дивиръ вибла въ разное время у разнихъ народовъ и различния названія. Такъ въ древибишій греческій періода изв'ястій о Скиейи она называлась Бористепь: потомъ является подъ именемъ Дивира; по у кочевыхъ народовъ. Угровъ и Иеченътовъ, она именовалась Атель, Узу и Барухъ или Варухъ (Восочу). Это последнее название можеть быть скрывается и въ имени порога Вару-форосъ; очевидно оно происходить отъ того же кория какъ Варучій или Вручій, и, конечно, перешло къ Печепътамъ отъ болье раннихъ туземцевъ, то-есть отъ Русскихъ. Отсюда можно заключить, что у Русскихъ варіантомъ Дибиру или порожистой части его, служило когда-то название Баручій, Варучій или Вручій. (Въ древней Россіи были города Вручій и Баручъ). Что Печенъти заимствовали это название отъ болье равнихъ туземцевъ, показываютъ туть же рядомъ приведенныя у Константина Багрянороднаго названія другихъ рікь: Кубу (Бугъ или Гупанисъ, въ другомъ мъстъ, именно на Кавказъ, также перешедшее въ Кубань), Труллосъ (Дивстръ или прежній Турась), Брутосъ (Пруть), Серетосъ (Сереть). Эти примъры полтверждають нашу мысль, что въ вопрост о старыхъ географическихъ названіяхъ филологія шагу не можетъ едёлать безъ исторіи. Еслибы, наобороть, филологія употреблявшіяся Печенёгами названія отнесла къ печеп'єжскому языку, и начала на этомъ основанів строить выводы о народности Иеченегова, то что бы иза того вышло? Любопытно, что Турлосъ или Турла и до сихъ поръозначаеть у Турокъ Дивстръ.

улачныя. По крайней мёрё прежде насъ почти никто не д'ялаль серьезной понытки искать этихъ объясненій въ славяно-русскомъ языей (о новоторых попытелхь см. у Эверса). Норманизмъ началь свои филологическія толкованія болье ста льть тому навать: въ теченіе этого времени онъ потратиль много усилій и нъсколько разъ измънять свои поправки; а въ результатъ всетаки остается при Ne-suef-e, Holmfors и Strondbun! Тъмъ не менъе всякую попытку объяснять пмена изъ другихъ (не германскихъ) языковъ онъ встречаетъ возгласами, что это не научно, что это натяжки, предвзятая пдея и т. и. Мимоходомъ напомнимъ, что родоначальникомъ филологическихъ доводовъ норманской школы и вийсти ся основателеми быль академики Байеры, о которомь остроумный Шлёцерь замётиль: "Этоть великій изслівователь языковь, столь много нотівшій надъ китайскимь, не учился по-русски". Лербергъ, отличный изследователь въ области древней географіи, свопиъ сочиненіемъ о Дибировскихъ порогахъ не обнаружилъ свъдъній въ славяно-русской филологіи. На она не считалась особенно нужною для Норманской школы: въдь Русь пришла изъ Скандинавіи!

Повторию, въ такомъ темномъ вопросъ какъ Дивпровские пороги невозможно обойтись безъ натяжекъ, пока наука попадеть на сколько-нибуль удовлетворительное его рашеніе. Во всякомъ случай мы считаемъ свои натяжки болбе сносными, чтмъ натяжки норманистовъ. Мы имъемъ притомъ на своей сторонъ историческіе факты, убъждающіе, что Русь была туземное племя, а не пришлое откуда-то изъ-за тридевять земель. Что касается до различія, которое дёдаеть Константинъ Багрянородный между русскими и славянскими названіями, то мы уже представили на этотъ счетъ объясненія въ первой стать в. Сущность ихъ состоить въ слъдующемъ. Русью назывались по преимуществу обитатели кіевскаго Придніпровья. Кіевская Русь никогда не называла себя Славянами, и именемъ своимъ различала себя отъ другихъ покоренныхъ ею славянскихъ илеменъ. Она употребляла пногда географическія названія отличныя отъ другихъ Славянъ (то-есть имъла свои варіанты). Примъръ тому находимъ въ самой лътописи, гдъ сказано, что ръка Ерелъ (Орель) у Руси вовется Уголь. Только крайній норманизмъ способень утверждать, будто уголь слово не славянское, а скандинавское (хотя по византійскимъ свидътельствамъ, это слово какъ географическое название встрвчается уже въ VII ввив). Названіе Уголь утратилось, а Орель осталось; это подтверждаетъ нашу мысль, что русскія названія пороговъ можеть быть древнѣе славянскихъ. Русскій говорь имѣлъ свои отличія отъ другихъ сосѣднихъ Славянъ; такъ что для иноземнаго уха почти тожественныя слова могли иногда показаться различными. Русскія названія не суть переводы славянскихъ. Въ двухъ случаяхъ они тожественны; а въ трехъ другихъ представляютъ небольшіе варіанты (Вулнипрагъ и Вулниборзъ, Варучій и Вару-форосъ, Островунъ и Струвунъ). Аналогію съ ними можно предложить, составнвъ параллель въ такомъ родѣ: по-русски восходъ, по-славянски востокъ, западъ и заходъ и т. и. Въ одномъ случаѣ мы видимъ два разныя слова: Айфаръ и Неясыть (о Леанти и Напрези не говоримъ). Но еслибы вто сказалъ: по-русски топоръ, по-славянски сикира; развѣ изъ того слѣдуетъ, что топоръ не славянское слово?

Какому именно говору принадлежать такъ-называемыя славянскія названія пороговъ, трудно рѣшить окончательно. (Рѣшеніе см. ниже) \*).

<sup>\*)</sup> Наиболье достовърный памятникъ нашей древней письменности, Русская Правда, употребляеть тъ же два илеменные термина: Русинъ и Словенииъ. Замѣчательно въ этомъ отношении извѣстное мѣсто о парусахъ въ походѣ Олега на Царыградъ. Походъ очевидно легендарный; такъ какъ подробности его сами по себи певироятны, а Византійцы о неми совершенно молчать. (Крайній норманизмъ навърное воскликиетъ: "какъ легендарный? А куда же вы двиете Олеговь договорь съ Греками?" Какь будто договорь должень быль заключаться ненначе какъ послѣ нападенія на самый Константинополь!). Но обратимь внимапіе на племена участвовавшія въ этомъ походъ. Въ началѣ перечисляется цѣлая вереница народовъ; тутъ есть и Варяги, и Чудь, Меря, Хорвати, Дульбы и пр., ивть одной Руси. Это упоминание о Варягахъ и перечисление чуть ли не всёхъ народовъ Россіи, внезапно обратившихся въ опытныхъ, безстрашныхъ моряковъ, сделалось какъ бы обычнымъ мёстомъ въ лётописи, и должно быть отнесено или ка поздивишима прибавкама, или просто ка фигурныма выражепіямъ. Между тімь въ конці легенды говорится только о Руси и Славянахъ; первые повесили себе наруса изъ наволови, а вторые изъ тонкаго полотна. Безъ сомнѣнія эти два термина, Русь и Славяне, были въ большомъ ходу у самихъ Руссовъ, которые своимъ именемъ выдбляли себя изъ массы подчиненныхъ Славянъ.

Г. Погодинь въ своихъ возраженіяхъ, между прочимъ, говорить слёдующее: "Авторъ старается доказать, что и русскія названія (пороговъ) можно объяснять изъ славянскаго языка. Такъ что же бы изъ этого вышло? Что славянскихъ языковъ было два? Но въдь это была бы нельность?" Что это за вопросы?—спросимъ мы въ свою очередь. Кому же неизвъстно, что славянскій языкъ имъетъ разныя наръчія и говоры? Интереспо, что подобные аргументы выходять отъ норманизма, прибъгающаго для своихъ филологическихъ натяжекъ къ

Еще Эверсъ весьма основательно замѣтиль слѣдующее: Если бы русскія названія пороговъ принадлежали Норманнамъ, то какъ же, будучи удалыми пиратами, они не оставили никакихъ слѣдовъ въ именахъ предметовъ относящихся къ мореплаванію? Напротивъ, въ этомъ отношеніи русскія названія сходны съ греческими, таковы: корабль, кувара, скедія и пр.

## VIII.

## Заключеніе.

Исторія не математика. Еслибъ она питла дело только съ ведичинами точно определенными, другими словами: еслибы всё лфтописны, всф извъстія передавали только одну истину и всф были бы согласны между собою; тогда не было бы вопросовъ. а следовательно и споровъ. Историческая критика была бы ненужна. Но такъ какъ этого почти никогда не бываетъ, то сличеніе данныхъ и провърка ихъ необходимы, чтобы возстановить истину. (Не только такія отдаленныя и темныя времена какъ ІХ п Х въка, но если возьмемъ какую-либо эпоху позднъйшую, даже современную, какъ трудно бываетъ пногда воспроизвести событіе въ настоящемъ его видъ, вслъдствіе разногласія и сбивчивости ноказаній!) Въ вопросахъ темныхъ и запутанныхъ споры и разнообразныя теоріи непзб'яжны. Но приведемъ одно изъ главныхъ положеній исторической науки: въ случай столкновенія разныхъ мніній о какомъ-либо событін, должно получить пренмущество то мнаніе, которое объясняеть напбольшую сумму несомнанно историческихъ фактовъ, имфющихъ отношеніе къ данному собы-

и вообще ко всёми языкамь иёмецкой группы. Дале М. И. Погодить педоумёваеть относительно того, что названіе Русь имело ви разныхь известіяхи и разныя оттенки, то-есть более тесный или более широкій смысль. Такое педоумёніе со стороны историка намь пенонятно. Кто же не знаети, ви какихи разнообразныхи значеніяхи (то-есть объемахи) встречаются ви источникахи, напримерь, названія: Римляне, Греки, Скием, Сарматы, Гуппы, Франки, Нёмцы, Норманны и пр. Ви первой статьё мы указывали примеры и такихи народныхи имень, которыя не только обнимали большую или меньшую массу народови, но имели и сословное значеніе (Склавы, Сервы, Бои, Лехи, Кривиты, Даны или Таны и пр.).

тію или къ данной эпохѣ. Въ подтвержденіе лѣтописной легенды о призваніи Варягоруссовъ и своей теоріи о происхожденіи Руси изъ Скандинавіи порманисты приводять разныя свидѣтельства; по между этими свидѣтельствами иѣтъ ин одного песомиѣннаго. Укажемъ на нихъ снова въ короткихъ словахъ.

- 1. Изъ массы византійских свидьтельствь норманисты нашли " въ свою пользи только одно неясное выражение: "Русь, такъ-называемые Дромиты, изъ рода Франковъ". Выражение это не имъеть определенного значения; оно употреблено въ смысле народа европейскаго, съ чёмъ согласны и сами норманисты (см. Изслид. Погод. II, 51). И притомъ оно принадлежитъ не Константину Багрянородному, не Фотію пли Льву Діакону, а продолжателямъ Ософана и Амартола! И что можеть значить это выражение въ сравненій со многими другими указаніями Византійцевъ, что Русь народъ скиоскій или тавроскиоскій? Можно ли говорить о Франкахъ послѣ извѣстныхъ словъ Льва Діакона, очевидца Руси Святославовой: "Тавроскиом, которые на своемъ языкѣ именуютъ себя Русь". Онъ же по новоду погребальныхъ обрядовъ у Руссовъ говоритъ, что элдинскимъ таинствамъ научили ихъ философы Анахарсись и Замольсись, и причисляеть къ тому же племени самаго Ахиллеса. Ясно, что онъ считаетъ Тавроскиоовъ или Русь потомками древнихъ Скиновъ понтійскихъ, т. е. туземнымъ народомъ южной Россіп. Между твиъ Варанговъ византійцы никогда не называють Скиоскимъ народомъ; не называють ихъ и Франками.
- 2. Изг массы арабских свидительство о Руссах норманисты отыскали только одно выражение вт свою пользу: "въ 844 году язычники именуемые Русью разграбили Севилью". Но это явиан ошибка, какъ уже давно доказано, и умѣренные норманисты не стоятъ за такое странное свидѣтельство (см. Замѣч. г. Куника на Изслѣд. Гедеонова). Арабсије писатели ІХ и Х вѣковъ имѣли до того темпыя понятія о географіи и этнографіи сѣверной Евроны, что причисляли ея жителей къ извѣстному имъ ближайшему народу Русь; а Балтійское море считали рукавомъ, соединяющимъ Черное Море съ Занаднымъ океаномъ, и потому слухъ о нападеніи какихъ-то сѣверныхъ варваровъ на Испанію, Аль-Катибъ или его поздиѣйшій списатель отнесъ къ Руси, такъ какъ имя ея около того времени сдѣлалось громениъ, вслѣдствіе набѣговъ на берега Чернаго и Каспійскаго морей. (Туземцы Америки до сихъ поръ для насъ Индійцы, вслѣдствіе географической

ошибки Колумба). Эта Севильская Русь теряетъ всякій смыслъ въ ряду многихъ другихъ арабскихъ извѣстій, указывающихъ на Русь туземную и славянскую.

- 3. Изъ всёхъ средневёковыхъ латинскихъ хроникъ, упоминаюшихъ о Руси, норманисты извлекли въ свою пользу два свидътельства, Ліутпранда и Пруденція, Ліутпрандъ, епископъ Кремонскій, замінаєть о Руссахь, что это народь живушій къ сіверу отъ Константинополя между Хазарами и Булгарами, что Греки по наружному качеству называють ихъ Руссами, а "мы. по положенію страны, Нордманнами". Опять выраженіе не имфющее никакого опредъленнаго этнографическаго значенія. Ліутпрандъ (пли его вотчимъ) получилъ свёдёнія о Руссахъ отъ Византійневь, а последніе причисляли Русь къ народамь гиперборейскимъ, то-есть севернымъ; следовательно Кремонскій епископъ передаетъ тотъ же географическій терминъ, только посвоему (по-лонгобардски). Онъ совершенно повторяетъ Византійпевъ, помѣщая Русь между Хазарами и Болгарами, въ сосѣдствъ Печенътовъ и Угровъ, и нисколько не указываетъ на Скандинавію. Аналогію съ его "стверными людьми" представляєть наше выражение востокь и восточные народы, хотя эти народы живуть отъ насъ къ югу; но мы въ этомъ случай переводимъ терминъ западно-европейскій. (Тоже должно сказать о gentes Normannorum Вененіанской Хроники пли о Руссахъ 865 года). Слова Ліутиранда о томъ, будто Руссы получили свое название по наружному вину отъ Грековъ прямо противорвчатъ греческимъ свидетельствамъ: Левъ Діаконъ положительно говоритъ, что Тавроскиом называють себя Рось на своемъ родномъ языкъ.
- 4. Извѣстіе Бертинскихъ лѣтописей (Пруденцій) о Руси "изъ илемени Свеоновъ", какъ мы говорили, невозможно толковать Шведами: этого не допускаетъ хаканскій титулъ ел князя. Или самое слово Свеоны, въ то время не означало исключительно Шведовъ. (Южная Россія называлась въ средніе вѣка и Великою Скпеіей и Великою Швеціей, Svithiod en mikla исландскихъ сагъ), или это ошибка, недоразумѣніе въ самомъ источникѣ. Самое отсутствіе золотыхъ византійскихъ монетъ того времени въ кладахъ Швеціи противорѣчитъ существованію Шведской Руси.
- 5. Путь изъ Варягъ въ Грецію, описанный въ нашей лѣтописи, нисколько не можетъ подкрѣпить норманскую теорію, ибо это описаніе относится не къ ІХ, а къ ХІ вѣку. Константинъ Багряпородный, описывая тотъ же путь въ Х вѣкъ, начинаетъ

его отъ Новгорода и о Варангахъ ничего не упоминаетъ. Приведенныя имъ русскія имена пороговъ не могутъ быть объясняемы изъ скандинавскихъ языковъ исключительно. Норманны могли плавать по Днѣиру только нослѣ основанія Русскаго государства, находясь въ службѣ русскихъ князей или подъ ихъ покровительствомъ, слѣдовательно тогда, когда русскія имена пороговъ уже существовали.

6. Нъкоторыя имена первыхъ князей и дружинниковъ похожи на скандинавскія. Это совершенно естественно при общности многихъ именъ у славянскихъ и германскихъ народовъ, при долгомъ сожительствѣ Готовъ и Руссовъ (Роксаланъ) въ восточной Европѣ, а также при исконномъ сожительствѣ Готовъ и Славянъ на южномъ берегу Балтійскаго моря. Но доказать, что они не только исключительно, по и преимущественно скандинавскія, не могутъ никакія натяжки.

Вотъ и всё доводы норманской школы заслуживающие скольконибудь вниманія и набранные ею въ теченіе болье ста льтъ для подкрѣпленія лѣтописной басни о призваніи Варяговъ и своего мненія о происхожденіи Руси изъ Скандинавіи. Если принять въ соображение столь часто встръчающияся въ средневъковыхъ источникахъ ошибки, недоразумънія и этнографическую запутанность, то надобно удивляться, что нашлось такъ мало свидетельствъ, которыя, норманисты могли бы обратить въ свою пользу. Нодобный подборъ намековъ и недоразумфній, подкрупленный филологическими натяжками, можно составить для какой угодно теоріи \*). А что касается до высшихъ соображеній норманистовъ, о томъ, будто наше древнее государственное устройство имфетъ норманскія черты-это совершенно произвольныя толкованія. Общія черты консчно найдутся; онт непэбъжны у встхъ европейскихъ и даже не европейскихъ народовъ; но найдутся и отличія, которыя напротивъ ясно указывають на наше славянство. Извъстно, что у германскихъ народовъ развились преимущественно майоратъ и феодализмъ, а у Славянъ право каждаго сына на участіе въ отцовскомъ наследін и оттуда удельная система. Нашъ порядокъ родоваго старшинства существовалъ у Угровъ и до сихъ поръ существуетъ у Турокъ; а у Норманновъ мы его не видимъ.

<sup>\*)</sup> Не говоримъ о теоріяхъ угро-хазарской, литовской, готской и славянобалтійской по отношенію къ небывалымъ Варягоруссамъ; каждая изъ этихъ теорій можетъ виставить почти такую же сумму доводовъ какъ и норманская.

Въ нараллель съ доводами норманистовъ повторимъ вкратцѣ тѣ основанія, на которыхъ мы отвергаемъ легенду о призваніи Вариговъ, а главное, утверждаемъ туземное происхожденіе Руси.

1. Невъроятность призванія. Исторія не представляєть намъ примъровь, чтобы какой-либо народь (или союзь народовь) призывать для господства надъ собою другой народь и добровольно полчинялся чужлому шгу.

2. Если можно найти нѣкоторую апалогію для басни объ иноземномъ происхожденіи Руси, то аналогію только легендарную или литературную, такъ какъ исторія всѣхъ народовъ начинаєтся мивами. Производить своихъ князей отъ знатныхъ иноземныхъ выходцевъ было въ обычаѣ и древнихъ, и среднихъ вѣковъ. Въ средніе вѣка кромѣ того въ особенности былъ распространенъ обычай выводить народы изъ далекаго миоическаго Сѣвера.

3. Русь была не дружина только или незначительное илемя, которое могло бы незамѣтно для исторіи въ полномъ своемъ составѣ переселиться изъ Скандинавіи въ Россію. Это былъ многочисленный и сильный пародъ. Иначе невозможно объяснить его господствующее положеніе среди восточныхъ Славянъ, его обширныя завоеванія и походы, предпринимаемые въ числѣ нѣсколькихъ десятковъ тысячъ. А если бы Русь была только пришлая дружина, то неумолимая логика спранцваетъ: куда же безслѣдно дѣвался Русскій народъ въ Скандинавіи, т. е. народъ. изъ котораго вышла эта дружина?

4. Существованіе въ восточной Европів многихъ рікть съ названіемъ *Росъ*, и въ особенности такое же названіе Волги въ древнія времена. А извістно, что народныя имена часто находятся въ непосредственной связи съ именами рікть.

5. Географическое распространеніе имени Русь къ концу ІХ вѣка отъ Ильменя до Нижней Волги дѣлаетъ совершенно невѣроятнымъ его появленіе въ восточной Европѣ только во второй половинѣ этого вѣка. Исторія не представляєтъ тому ни малѣйшей аналогіи. (Для примѣра укажемъ на Англію и Францію, которыхъ имена распространились и укрѣпились за ними въ теченіе столѣтій).

6. Сарматскій народъ Роксалане или Россъ-Алане пздавна жилъ между Азовскимъ моремъ и Днѣпромъ. Извѣстія о немъ у греческихъ и латинскихъ писателей, начиная со ІІ вѣка до Р. Х., продолжаются до VI в. по Р. Х. включительно, и подтвержда-

ются еще знаменитыми Певтингеровыми таблицами или дорожною картою Римской имперіи. А въ ІХ вѣкѣ на тѣхъ же мѣстахъ снова является въ внзантійскихъ извѣстіяхъ народъ Росъ или Рось, то-есть является подъ своимъ односложнымъ именемъ (Россъ-Алане есть такое же сложное и болѣе книжное чѣмъ народное имя какъ Тавро-Скиеы, Англо-Саксы и т. п.). Въ этой простой формѣ онъ является въ ІХ вѣкѣ и у латинскаго инсателя именно у Пруденція (Рось) и земленисца Баварскаго (Ruzzi); между тѣмъ какъ у другаго латинскаго инсателя того же ІХ вѣка, у географа Равеннскаго, опять встрѣчается сложная форма, т. е. Роксалане \*).

<sup>\*)</sup> Замбчательно, къ какимъ натяжвамъ и произвольнимъ выволамъ прихолили иногда даже наиболье ученые и добросовъстные представители норманской школы, принява за несомийнный историческій факта басью о призваніи изъ-за моря небывалаго народа Варягоруссовъ. Такъ, ІНафарикъ, опредъяя эпоху замѣтокъ Баварскаго географа, говоритъ, что онѣ написаны не ранѣе 866 года (Славян, Яревн., т. И. кн. 3). И чёмъ же онь ири этомъ руководствуется? Тамъ, что въ нихъ упоминается Русь; а она-де только въ 862 году призвана, и следовательно, только въ 866 году могла следаться известною на запале изъ посланія патріарха Фотія въ восточными епископами! Такими образоми. въ наукъ было время, когда не басия о призвании полвергалась исторической критика, а на оборотъ, историческія свидательства проварялись на основаніи этой басни! Точно также галательны и ифкоторыя другін соображенія Шафарика о времени Баварскаго географа (напримъръ, его соображенія о Печенъгахъ). По пъкоторымъ признакамъ, напротивъ, эпоху Баварскаго географа елва ли можно относить позливе первой половины ІХ ввка. (Въ этомъ убеждаетъ, между прочимъ, сосёдство Болгаръ съ Немцами въ Панноніи). Подобный пріемъ употребляль А. А. Куникъ по отношенію къ другому географу, Равенискому. Шафарикъ, на его счеть заматилъ, что онъ жилъ около 866 г. "а можеть быть, и нёсколько прежде". (Иречекь ва своей брошюрё "Дорога въ Константинополь" относить его къ VIII веку). А г. Куникъ прямо поясияеть, что онъ не могъ писать ранже второй половины ІХ въка, ибо ју него упоминается о Русскомъ государствъ. (Если онъ писалъ именно въ эту эпоху, то какой быль бы отличный случай упомянуть о переход В Руси изъ Скандинавіи. Однако онъ не сдёдаль на то ни малейшаго намека). Равеннскій аношимь употребляеть при этомъ вмѣсто Русь ел сложное названіе "Роксалане"; по словамъ г. Куника это только пустое подражание древнимъ писателямъ. Роксалапскій народъ, по его мижнію, съ появленіемъ Гунновъ "исчезъ изъ исторіи". Доказательствомъ того, что Роксалане не Русь и что они исчезии, А. А. Куникъ посвятиль целое особое изследование подъ заглавиемъ: Pseudorussishe Roxalanen und ihre angebliche Herrschaft in Gardarik. Ein Notum gegen Jacob Grimm und die Herausgeber der Antiquités Russes. (Bulletin hist. phil. de l'Acad. des Sciences, t. VII, № 18-23). Да простить намъ авторъ, но мы

7. Названіе Пруссія есть то же что Руссія или собственно Порусье (Borussia). Оно возникло однако независимо отъ нашей Руси, пбо литовскій народъ Пруссы въ теченіе встях среднихъ въковъ не были даже состании нашихъ Руссовъ. Это имя, по всей втроятности, также находится въ связи съ названіями ръкъ (Нъманъ иначе назывался Русь). Одно существованіе Пруссіи ниспровергаетъ всякую попытку выводить Русь изъ Скандинавіи; иначе Пруссовъ надобно производить оттуда же. (О пародъ Боруски, Воробокої, въ восточной Европъ, упоминаетъ уже Птоломей).

8. Совершенное отсутствіе названія Русь между скандинавскими народами. Если и встръчается у средневъсовыхъ німецкихъ хронистовъ (напримъръ, Дитмара и Саксона) названіе Rucia, Rusia (и Prusia), Ruscia (и Pruscia) на южномъ и юго-восточномъ берегу Балтійскаго моря, то оно относится или къ славянскимъ илеменамъ (напримъръ Руянамъ), или къ литовскимъ (Пруссы и Жмудь).

9. Давнее существование Руси Угорской или Закарпатской; а

находимъ, что доказательства эти состоятъ изъ ряда всякаго рода историческихъ, этнографическихъ и этимологическихъ натяжекъ и предположеній, весьма гадательныхъ и сбивчивыхъ. Между прочимъ, главнымъ признакомъ того, что Роксалане были не арійское, а какое-то монгольское племя, выставляются извъстія о ихъ почевомь бытё и конныхъ набёгахъ. Но какой же изъ арійскихъ народовъ не прошелъ черезъ кочевой битъ? У какого народа, окруженпаго отчасти степною природою, не играли главную роль стада и табуны въ извѣстный періодъ его развитія? Авторъ этого изслѣдованія забываеть разстояніе девяти вёковъ, въ теченіе которыхъ бытъ Роксаланъ или Руси долженъ быль значительно изміниться. Онь вообще держится теорін исчезанія пародовъ, которая основана на исчезанін именъ. Такимъ образомъ, многіє народы Скиеја, будто бы, уничтожились витстт съ пропажею ихъ именъ. Мы же утверждаемъ, что мёняются и путаются имена въ историческихъ источникахъ, а народы остаются по большей части тѣ же. Въ противномъ случав, племена Антовъ еще скорке Роксалапъ изчезли съ лица земли, потому что имя ихъ, столь часто упоминаемое у писателей VI віка, потома пропадаеть; по крайней мітрі, въ этой формъ опо почти не встръчается у писателей позднъйшихъ. Впрочемъ, справедливость требуетъ замътить, что упомянутое изследование А. А. Куника относится еще къ эпохъ 40-хъ годовъ, къ эпохъ его Die Berufung der Schwediscchen Rodsen, то-есть, къ неріоду увлеченія и полнаго господства норманской школы. А такъ какъ Россалане служили живымъ протестомъ противъ этой школы, то надобно было во чтобы ни стало ихъ устранить, т. е. увфрить, что они куда-то исчезли.

также закрѣпленіе этого имени за Русью Галицкою пли Червонною, которая сравнительно не очень долгое время припадлежала русскимъ князьямъ. Такая крѣпость пмени была бы невѣроятна, еслибъ оно было не туземное, а приплое.

10. Тяготвніе нашей первоначальной исторіи и самаго имени Русь къ югу, а не къ свверу. Русью называли себя преимущественно обитатели Приднвировья, а Новогородцы называли себя Славянами. Русскимъ называлось Черное Море, а Варяжскимъ Балтійское, что прямо указываетъ на совершенно различное географическое положеніе Варяговъ и Руссовъ. Изъ иностранныхъ извъстій ІХ и Х въковъ чаще другихъ названіе Русь встрвчается именно на юго-востокъ, т. е. у арабскихъ писателей.

11. Наши древнъйшие документальные источники, договоры съ Греками, не дълютъ ни малъйшаго намека, изъ котораго можно было бы заподозрить иноземное происхождение Руси; хотя первый договоръ (Олеговъ) относится къ лицу, которое по смыслу лътописной легенды прямо пришло изъ-за моря. Мало того, сама Русь всегда относилась къ Варягамъ какъ къ пноземцамъ и иноплеменникамъ; о чемъ свидътельствуютъ также оффиціальные документы, напримъръ Русская Правда.

12. Торговый характеръ Руси и ел торговыя сношенія съ Впзантіей и Хазаріей, им'явшія, по несомн'яннымъ свид'ятельствамъ, постоянный и договорами опред'яленный характеръ уже во второй половин'я ІХ в'яка, были бы непонятны, еслибы Русь была народомъ не туземнымъ, а пришедшимъ въ той же второй половин'я ІХ в'яка. Притомъ Норманны въ этомъ в'як'я совс'ямъ и не были изв'ястны въ Европ'я какъ торговый народъ.

13. Поклоненіе Руссовъ славянскимъ божествамъ, засвидѣтельствованное договорами съ Византіей. Только-что прибывшій народъ и притомъ господствующій не могъ тотчасъ же измѣнить своимъ богамъ и принять религію подчиненнаго племени.

14. Существованіе у нихъ славянской письменности, доказанное славянскимъ переводомъ тѣхъ же договоровъ. (У Готскихъ народовъ была уже своя письменность со временъ Ульфилы) \*).

<sup>\*)</sup> Съ вопросомъ о письменности тѣсно связанъ и вопросъ о началѣ нашего христіанства. У насъ повторяется обыкновенно лѣтописный расказъ о введеніи христіанской религіи въ Россіи при Владимірѣ Св.; тогда какъ это было только ея окончательное торжество надъ народною религісй. Наша исторіографія все еще держится лѣтописнаго домысла, который приписываетъ Варягамъ—ипо-

15. Отсутствіе пришлой скандинавской стихіи въ русскомъ языкѣ; а также отсутствіе всякой борьбы между русскою и славянсьюю народностію прежде ихъ предполагаемаго сліянія. Если бы Руссы были скандинавскій народъ, то они не могли такъ быстро превратиться въ Славянъ. Послѣднее окончательно невозможно, если возьмемъ еще въ расчетъ извѣстную стойкость Нѣмецкаго племени, уступавшаго, и притомъ весьма постепенно, только высшей (романской) цпвилизаціи въ юго-западной Европѣ. Въ исторіи нѣтъ примѣровъ такого быстраго превращенія; оно было бы противно всѣмъ политико и естественно-историческимъ

16. Совершенное отсутствіе извъстій о призваніи князей или о пришествіи Руси изъ Скандинавіи (и вообще откуда бы то ни было) во всѣхъ иноземныхъ источникахъ: византійскихъ, нѣмецкихъ, арабскихъ и скандинавскихъ. Особенно важно умолчаніе о томъ Константина Багрянороднаго, который сообщилъ о Руссахъ напбольшее количество свѣдѣній и самъ лично входитъ въ сношенія со вторымъ поколѣніемъ (якобы пришедшихъ изъ Скандинавіи) русскихъ князей.

17. Византійцы нигді не смішпвають Русь съ Варягами. О

земцамъ начало русскаго христіанства, также какъ и начало русской государственной жизни. Въ лътописи, по новоду кіевской церкви Св. Иліи при Игоръ, замъчено: "мнози бо бъша Варязи христіане". А далъе, при Владиміръ, расказывается известная легенда о двухъ мученикахъ Варягахъ. Но въ этихъ извѣстіяхъ господствуетъ все то же явное смѣшеніе Руси съ Варягами. Къ счастію, мы имбемъ документальныя свидетельства, которыя возстановляють истину, изобличая летописную редакцію въ произвольныхъ догадкахъ и въ ел стремленія всюду подставлять Варягова. Во-первыха, посланіе патріарха Фотія 866 года говорить о крещеніи Руссовь, а не Варяговь. Во-вторыхь, Игоревь договоръ прямо указываетъ на врещеную Русь, и совсимъ не упоминаетъ о Варягахъ. Въ третьихъ, Константинъ Багрянородний подъ 946 годомъ упоминаетъ о "крещеной Руси", которая находилась на византійской служов (см. De cerem. Aul. Byz.). Въ-четвертыхъ, Левъ Философъ, современникъ нашего Олега, въ своей росписи церковинхъ кафедръ помѣщаетъ и Русскую эпархію. Въ-пятыхъ, папская булла 967 года указываетъ на славянское богослуженіе у Руссовъ. Очевидно, крещеная Русь не со временъ только Владиміра Св., а уже со временъ натріарха Фотія имъла Священное Писаніе на славянскомъ языкѣ; чего пикакъ не могло быть, еслибъ это были Норманиы прямо пришедшіе изъ Скандинавін. Потому-то и наши языческіе князья (Олегь, Игорь и Святославъ) пользовались славянскою, а не другою какою-либо инсьменностью для своихъ доковоровъ.

Варагахъ они упоминаютъ только съ XI вѣка; а о народѣ Рось, подъ этимъ ел именемъ, говорятъ преимущественно со времени нападенія ел на Константинополь въ 865 году. Но и послѣ того они продолжаютъ именовать Руссовъ Скифами, Тавроскифами, Сарматами и т. и. Левъ Діаконъ не только производитъ Русь отъ древнихъ Скифовъ и пріурочиваєть ее къ странамъ Припонтійскимъ, но и отождествляєть ее съ библейскимъ народомъ Россъ (стр. 93 русс. изданія).

- 18. Исландскія саги, которымъ было бы естественнѣе всего говорить о необыкновенномъ счастіп Норманновъ въ восточной Евроиѣ, ничего не знаютъ ни о норманскомъ племени Руссовъ, ни о Рюрикѣ, ни о плаваніи Норманновъ по Днѣпру. Саги говорять о Русскихъ какъ о великомъ туземномъ народѣ Восточной Евроиы.
- 19. Съ отсутствиемъ историческихъ свидѣтельствъ объ этомъ плаваніи согласуется и физическая невозможность норманскихъ походовъ по Греческому водному пути прежде политическаго объединенія южной и сѣверной Руси. Русскія имена Днѣпровскихъ пороговъ, дошедшія до насъ въ пскаженномъ видѣ, могутъ быть объясняемы изъ языка славяно-русскаго съ большею вѣроятностію, чѣмъ изъ языковъ скандинавскихъ.
- 20. Латино-нѣмецкіе и латино-польскіе лѣтописцы среднихь вѣковъ (Дитмаръ, Адамъ, Галлъ, Гельмольдъ, Саксонъ и др.) также ничего не знаютъ о норманскомъ народѣ Руссовъ, а трактуютъ ихъ какъ туземцевъ восточной Европы. Въ извѣстіи Бертинскихъ лѣтописей спорнымъ является выраженіе "изъ рода Франковъ"; но хаканскій титулъ, указывающій на сосѣдство Аваро-Хазаръ и несомнѣнно употреблявшійся южно-русскими князьями, не можетъ подлежать спору. Слѣдовательно, мы имѣемъ западное (и вмѣстѣ византійское) свидѣтельство о туземиой Руси въ первой половинѣ ІХ вѣка \*).

<sup>\*)</sup> Латино-пъмецкимъ хропикамъ совершенно соотвътствуютъ п средневъковия эпическія пъсни Германін, которыя относятся къ Руссамъ какъ къ туземному народу восточной Европы. Такъ въ Нибелунгахъ, Руссы (Riuzen) встрфчаются въ войскъ Аттилы на ряду съ Поляками и Печенъгами. Послъднее имя указиваетъ на редакцію приблизительно Х или XI въка. О языческихъ "дикихъ Руссахъ" восточной Европы говорятъ и другія нъмецкія саги. См. Die Dakische Königs—und Tempelburg auf des Polumna Trajana. Von Ios. Наирт. Wien, 1870. (Только его разсужденія объ арійскихъ и туранскихъ илеменахъ весьма слаби въ паучномъ отношеніи).

- 21. Арабскія свидѣтельства по большей части несогласимы съ теоріей норманской Руси, и паобороть, они становятся совершенно понятны, какъ скоро Русь признаемъ народомъ туземнымъ. Русь и Славяне у нихъ являются почти нераздѣльно. Описанные ими обычаи Руссовъ указываютъ также на Славянъ (напримѣръ, у Ибпъ-Фодлана сожженіе жены съ покойникомъ, тризна или третья часть его имущества отдѣлявшаяся на погребальное пиршество, и т. д.). Между прочимъ Хордадбегъ (въ ІХ в.), говоря о русскихъ купцахъ въ Хазаріи, прибавляетъ: "они же суть племя изъ Славянъ".
- 22. Появленіе во второй половинѣ X вѣка Руси Тмутраканской необъяснимо безъ существованія исконныхъ русскихъ поселеній на берегахъ Азовскаго моря. (Да и съ какой стати Скандинавамъ забираться на Тамань?) Безъ этой Азовско-Черноморской Руси необъяснимы: арабскія извѣстія X вѣка, напримѣръ Масуди, о Руссахъ, живущихъ на берегу Русскаго моря и господствующихъ на этомъ морѣ; арабское дѣленіе Руси на три группы (Новгородъ, Кіевъ и Артанію); отношенія Руси къ Корсуню; походы на Кавказъ и въ Каспійское море, и пр. \*)
- 23. Ни одно произведеніе русской словесности, несомивнию принадлежащее до-Татарской эпохв (собственно до XIII въка), кромв льтописи, не знаетъ ни Варяга Рюрика, ни вообще призванія Варягоруссовъ.
- 24. Разстояніе около 250 лѣтъ (даже по расчету норманистовъ) между призваніемъ Варяговъ в составленіемъ нашей начальной

<sup>\*)</sup> Чтобы объяснить арабскія извъстія о Руси, норманисты предполагають невозможное: будто Русь, въ 860-хъ годахъ пришедшая изъ Скандинавіи, въ нъсколько льть могла распространить свое ими и свои колоніи на всю юго-восточную Европу до самой нижней Волги, гдѣ тотчась же онѣ сдѣлались извъстны Арабамъ. Нодобное предположеніе еще менѣе научно, чѣмъ то, по которому за надная Европа о существованіи парода Русь въ южной Россіи узнала только въ 866 г. изъ опружнаго посланія патріарха Фотія къ восточнымъ епископамъ. А какъ не скоро доходили до Арабовъ извъстія не только изъ Россіи, но и съ ближайшихъ къ нимъ береговъ Каспійскаго моря, показываетъ слѣдующій примъръ: Масуди въ своихъ "Золотыхъ Лугахъ" повъствуетъ о русскомъ походѣ 913 годавъ Каспійское море, и прибавляетъ, что послѣ того Русси не нападали болѣе на эти страны. Онъ не зналъ еще объ ихъ походѣ 943 года, хотя книгу свою закончилъ нѣсколькими годами спустя послѣ этого вторичнаго нашествія, и слѣдовательно, имѣлъ довольно времени исправить ошибку. (См. Relations etc. рат Сһаттоу, 300).

лътописи само по себъ дълаетъ преданіе недостовърнымъ; что и подтверждается его вполнъ легендарнымъ оттънкомъ (три брата, пришедшіе откуда-то изг-за моря и пр.), а также цѣлымъ рядомъ другихъ легендъ, занесенныхъ въ нашу лѣтопись (объ апостолъ Андреъ, о Хазарахъ, Оскольдѣ и Диръ, Олегъ и Ольгъ и пр.).

- 25. Сопоставленіе съвернаго сказанія о трехъ братьяхъ: Рюрикъ, Спнеусъ и Труворъ, съ южнымъ сказаніемъ о трехъ братьяхъ: Кіъ, Щекъ и Хоривъ, а также съ литовскимъ о Палемонъ и его трехъ внукахъ и съ другими подобными сказаніями не оставляетъ сомнънія, что мы имъемъ дъло съ легендой.
- 26. Утрата древивишей редакців Повисти временных лить, вообще ненсправная передача літописнаго текста списателями и продолжателями, разногласіе дошедших до насъ літописных сводовъ и сборниковъ относительно Варяговъ-Руси и относительно легенды объ Оскольді и Дирі, а также разнообразныя толкованія имени Русь уб'іждають насъ, что въ первоначальном своемъ видь легенда о призваніи князей не смышивала Русь съ Варягами (и повидимому не причисляда къ Варягамъ Оскольда и Дира).
- 27. Польскіе историки (особенно Длугошъ и Стрыйковскій), имѣвшіе подъ руками русскія лѣтописи, также не смѣшиваютъ Русь съ Варягами; они изображають ее народомъ туземнымъ и старобытнымъ, а Оскольда и Дира потомками Кія. Герберштейнъ, равно знакомый съ русскими лѣтописями, тоже различаетъ Русь отъ Варяговъ. Эти писатели еще болѣе подтверждаютъ наше мнѣніе, что первоначально лѣтописная легенда имѣла только династическій оттѣнокъ, то-есть говорила о призваніи князей изъ Варягъ, а существованіе народа Варягоруссовъ есть домысель болѣе поздней редакціи.
- 28. Совершенное отсутствие точныхъ указаній на отечество призванныхъ Варяговъ въ большинствъ сводовъ и указаніе нѣкоторыхъ на Прусскую землю и родъ Августа также подтверждають, что первоначально легенда вообще имѣла въ виду выставить происхожденіе своихъ князей отъ знаменитаго иноземнаго рода—черта общая въ подобныхъ легендахъ и другихъ народовъ.
- 29. Невъроятное накопленіе весьма крупныхъ событій и завоеваній въ періодъ времени, который лѣтопись полагаетъ между 859 и 912 годами, указываетъ на то, что ея начальная хронологія составлена искусственно и произвольно. Легенда о нападе-

деніи и призваніи Варяговъ пріурочена къ 859 и 862 годамъ очевидно для того, чтобъ объяснить нападеніе Руси на Константинополь въ 865 году, засвидѣтельствованное византійскими хрониками. Семидесятилѣтній возрастъ Игоря въ эпоху его дальнихъ походовъ и оставленный имъ малолѣтній сынъ также указываютъ на произвольность этой хронологіи.

- 30. Выли дъйствительно обстоятельства, которыя могли повліять на образованіе и распространеніе легенды о призваніп варажских князей въ Новгородъ.
- а) Присутствіе въ Новгород'ї наемной варяжской дружины, которой начало, судя по л'ятописи, можно возводить ко времени Одега:
- b) Призваніе Варяговъ въ Новгородъ Владиміромъ Св. и Ярославомъ І; завосваніе съ ихъ помощію Кієвскаго стола; слёдовавшія затёмъ родственныя и дружескія связи съ Норманнами; присутствіе нёкоторыхъ принцевъ и знатныхъ Норманновъ при Кієвскомъ дворѣ.
- с) Дѣятельныя торговыя связи Новгорода съ Балтійскимъ поморьемъ и особенно съ Готскимъ берегомъ (Готланлъ).
- d) Обычай призывать князей, развившійся въ Новгород'є съ XI в'єка; а въ XII в'єк'є этотъ обычай отчасти разд'єляєть и Кіевъ.
- е) Упадокъ п униженіе Кіева, начавшіеся со второй половины XII вѣка, не могли не отозваться на лѣтописномъ дѣлѣ въ самомъ Кіевѣ.
- f) Окончательное разъединеніе Руси и наступившая Татарская эпоха еще болье замутили источники древньйшей исторіи и перепутали пити національныхъ преданій; тогда и возобладало смъшеніе самой Руси съ Варягами.

Можно было бы еще продолжить этотъ перечень доводовъ и сопоставление историческихъ данныхъ. Напримѣръ можно еще обратиться къ тѣмъ результатамъ, которые добыты раскопками могильныхъ кургановъ въ южной Россіи и которые въ общей суммѣ подтверждаютъ наши выводы. Но мы считаемъ и приведеннаго весьма достаточнымъ для своего главиаго положенія, тоесть, что Русь была искони народомъ туземнымъ и что она сама основала свое государство. А для тѣхъ, кто почему-либо не желаетъ разстаться съ Варягами, всѣ доказательства будутъ неубъдительны \*).

<sup>\*)</sup> Къ археологическимъ доказательствамъ того, что Русь не Норманны, должно отнести отсутствие у насъ камней съ рушическими письменами. Любопытно, что

Какъ и въ первой статъв, повторяемъ, что относительно ивкоторыхъ соображеній второстепенной важности мы можемъ ошибаться; но оттого не пострадаетъ наше главное положеніе. Можно, папримѣръ, вести пренія о лѣтописной легендѣ какъ о фактѣ литературномъ, то-есть продолжать вопросъ объ источникахъ и редакціяхъ нашихъ лѣтописей — вопросъ достаточно запутанный, вслѣдствіе ихъ безличности и явной порчи. Но снова толковать объ идеальномъ лѣтописцѣ, послѣ всѣхъ трудовъ ему посвященныхъ; легенду о Рюрикѣ подкрѣилять легендой объ Оскольдѣ и Дирѣ и обратно; продолжать теорію Скандинавской Руси на основаніи Хескульдовъ и Хольмфорсовъ; голословно повторять, что за Норманновъ стоятъ всѣ извѣстія иностранныя и т. и.,—значило бы илодить пустое словопреніе.

Не находя опоры въ своихъ прежнихъ доназательствахъ, норманизмъ обратится вёроятно къ противному миёнію съ разнообразными вопросами и съ требованіями объяснить немелленно всѣ темные пункты начальной русской исторіи. Повторяемъ, что мы прежде всего желали обратить внимание русской науки въ ту сторону, откуда она можеть ожидать дъйствительнаго, а не призрачнаго разъясненія этой исторіи, и предлагаемъ оставить тотъ безилодный путь, которымъ она досель следовала. Воть уже около полутораста лѣтъ норманисты трактуютъ о Руси пришедшей изъ Скандинавіи, и однако еще не нашли тамъ этой Руси. Они могутъ искать ее еще нъсколько стольтій, и все-таки не найдуть, потому что тамъ ея никогда не было. Въ наукъ (говоримъ собственно объ исторіи) обыкновенно бываетъ такъ: Если исходная точка зрвнія вврна, то всякій новый трудь, произведенный въ томъ же направленіи, увеличиваеть запасъ данныхъ и прибавляеть свёту для разъяснения минувшихъ вёковъ. И наоборотъ, исходя изъ ложной точки зрвиія, труды, хотя бы и талантливыхъ ученыхъ, остаются почти безплодны для положительнаго решенія темныхъ вопросовъ, п приносять пользу, если

одина изъ патріархова норманской школы, Шлёцера, замѣтила: "Рупи не найдены ни ва какой европейской страпѣ, кромѣ Скандинавін; только ва Апгліи имѣется пха пѣсколько; по едва ли они тамъ древнѣе датскаго владичества". (Allgemeine Nordische Geschichte. 591). Шлёцера не нотрудился задать себѣ вопрось: если господство языческиха Норманова оставило письменные слѣды ва Апгліи, отчего же это господство инкакихъ подобныхъ слѣдовъ не оставило на Руси? Позд. прим.

можно такъ выразиться, отрицательную, то-есть убъждають, что не въ этомъ направленіп надобно искать истипы. Это именно и случилось у насъ съ норманской школой: послт ен полуторастальтней работы наша начальная исторія и наше происхожденіе оставались покрытыми тъмъ же мракомъ неизвъемности, какъ и во время Байера, основателя этой школы. Въ результатъ мы досель должны были довольствоваться только нъкоторыми легендами, предположеніями и натяжками. Съ своей стороны, насколько возможно, мы стараемся разъяснить естественное, постепенное (не внезапное) происхожденіе Русскаго государства и Русской національности; покрайней мърт надъемся, что переносимъ начало нашей исторіи на основаніе болье прочное, болье согласное съ историческими законами.

## Къ вопросу о лътописныхъ легендахъ и происхождении Русскаго государственнаго быта \*).

Возьмемъ извъстный разсказъ объ осадъ Бългорода Печънегами; при чемъ жители, по совъту мудраго старца, наливаютъ въ одну яму кисель, въ другую медовую сыту и такимъ образомъ обманываютъ Иеченъговъ, которые надъялись взять ихъ голодомъ. Г. Костомаровъ полагаетъ, что въ этомъ разсказѣ выразплось Русское мниніе о Печенигахъ какъ о глупомъ народи. Но подобный разсказъ принадлежить къ темъ легендарнымъ мотивамъ, которые встръчаются не только у новыхъ, но и у древнихъ народовъ. Такъ Геродотъ въ первой книгъ расказываетъ о войнъ лидійскаго царя Аліата съ городомъ Милетомъ; жители Милета, по сов'ту Оразибула, собрали весь свой хлёбъ на илощадь и, когда въ городъ прибылъ лидійскій посоль, то нашель гражданъ предававшимися на площади пиршеству и веселію. Слѣдствіе было тоже самое: потерявъ надежду взять Милетъ голодомъ, Аліатъ заключилъ миръ. Нівчто подобное встрівчаемъ мы въ исторіп Византійской. Въ концѣ Х вѣка мятежный полководецъ Варда Склиръ между прочимъ осадилъ городъ Никею, и хоталь взять ее голодомь. Мануиль Комнень, начальникь гариизона, велёдъ наполнить хлёбные магазины нескомъ, а сверху покрыть его мукою; потомъ показалъ ихъ одному иленнику и отпустиль его, поручивъ сказать Склиру, что тотъ напрасно надвется принудить къ сдачв городъ, снабженный хлебомъ болве чъмъ на два года. И этой хитростью Комненъ добился свободнаго пропуска вмѣстѣ съ гарнизономъ. (См. у Le Beau. VII. 416).

Вообще въ Русской лътописи можно отыскать сходныя черты

<sup>\*)</sup> Изъ монкъ замътокъ (въ Рус. Архивъ 1873 г. № 4) по поводу статей Костомарова о преданіяхъ Русской льтописи и его теоріи возникновенія Русскаго государства (напечатанныхъ въ Въст. Евр. 1879 г. № 1—3).

пли заимствованія изъ Византійской письменности въ большей стечени, чёмь до сихъ поръ полагалось.

Напримѣръ бросается въ глаза извѣстіе нашей лѣтописи, что Святославъ взялъ на Дунаѣ 80 городовъ. Почему же восемьдесять, ин болѣе, ин менѣе? Я полагаю, это число нѣсколько объяснится, если сопоставимъ его съ извѣстіемъ Проконія о томъ, что Юстиніанъ построилъ вдоль Дунайской границы 80 крѣпостей. Это число восьмидесяти Дунайскихъ городовъ конечно не разъ повторялось у Византійскихъ ѝ Болгарскихъ писателей. До какой степени наша начальная лѣтопись была въ зависимости отъ византійскихъ хронографовъ, показываютъ походы Руссовъ въ Каспійское море. О нихъ говорятъ Арабы, а Византійцы не упоминаютъ, и Русскіе лѣтописцы ровно ничего не знаютъ объ этихъ походахъ, хотя по времени они были ближе къ эпохѣ лѣтописцевъ, чѣмъ предпріятіе 865 года и сказочный походъ Олега. Такъ мало домашнихъ свѣдѣній имѣли наши лѣтописцы даже о Х-мъ вѣкѣ! \*).

Теперь обращу внимание на сказочный походъ Олега подъ Константинополь на 2000 корабляхъ. Расказъ о немъ по наружности пмъетъ всв признаки народнаго преданія. Г. Костомаровъ видить въ немъ даже следы песеннаго склада; числа сорокъ (по 40 человъкъ на кораблъ) и депнадцать (по 12 грпвенъ на ключъ) суть обычныя въ нашихъ пъсняхъ и сказкахъ. Но откуда же взялось 2000 кораблей? Мы позволимь себѣ сблизить эту легенду съ греко-латинскими извъстіями о знаменитомъ походъ Скиновъ изъ странъ Меотійскихъ въ Геллеспонтъ и Эгейское море, во второй половин'я III въка (Зосимъ, Синкелъ, Амміанъ, Іорданъ). Варвары (по однимъ просто Скиоы, по другимъ Готы, по третьимъ Герулы) разграбили многіе города Греціи, Өракін и Малой Азіп и между прочимъ разрушили извъстный храмъ Діаны Эфесской. Подробности этого нашествія передаются разнообразно; ніжоторые писатели (напр. Зосимъ) даже говорятъ не объ одномъ, а объ нъсколькихъ подобныхъ походахъ; но замъчательно, что число скиоскихъ кораблей опредълялось именно въ 2000, о чемъ сви-

<sup>\*)</sup> Преданіе объ Аварахъ или Обрахъ нашъ лѣтописецъ заключаетъ словами: "Есть притча въ Руси и до сего дне": погибоша аки Обръ. Эта притча отзывается скоръе церковнославянскимъ или Болгарскимъ переводомъ, нежели пароднымъ Русскимъ языкомъ. А выраженіе "до сего дня" повторяется въ лѣтописи кстати и не кстати и есть также заимствованная привычка.

пътельствуетъ Амміанъ. Итакъ мы въ правъ предположить, что въ нашемъ сказаніп о походѣ Олега скрывается историческая основа, занесенная путемъ книжнымъ и вплетенная въ народную легенту по поволу совершенно другой эпохи. Предположение свое мы можемъ подкрапить еще сладующимъ сближениемъ. По словамъ лѣтописи, Греки, испуганные приготовленіями Олега къ приступу, предложили дань и вынесли ему брашно и вино; но Олегъ не приняль последнято, ибо оно было приготовлено съ отравою. "Это не Олегъ (сказали Греки), а самъ святой Лимитрій, посланный на насъ отъ Бога". Что это за сравнение Олега съ св. Лпмитріємь? — спросимь мы. Почему Лимитрій, а не Георгій, пли пной святой? Ключь къ разгадкъ даеть намь также Амміанъ Марцелинъ: онъ расказываетъ, что, во время упомянутаго нашествія. Скиом межау прочимь осаждали и городь Оессалонику. т. е. Солунь. А извъстно, что въ Солуни мъстно-чтимый святой быль Димитрій. Очень можеть быть, что составилась мъстная Солунская легенда о нашествін варваровъ "въ дву тысячахъ корабляхъ". Св. Лимитрій также запесень въ дегеніу: пбо она конечно не затруднилась тъмъ, что Димитрій жилъ немного ноздиже нашествія. А такъ какъ въ Солунской области, въ последующую эпоху, обитало много Болгарскихъ Славянъ, то въроятно Солунская легенда вошла и въ болгарскіе переводные сборники, откуда съ разными измъненіями и передълками перешла и къ намъ \*).

Мы конечно не отрицаемъ элемента народныхъ преданій въ Русской начальной лѣтописи о временахъ до-Ярославовыхъ; по думаемъ, что въ настоящее время очень трудно провести границу между этими преданіями и собственными измышленіями нашихъ старинныхъ книжниковъ, воспитавшихся подъ вліяніемъ Византійской письменности (переводной или оригинальной, это все равно).

Относительно лѣтописнаго сказанія объ осадѣ Царьграда Олегомъ мы позволимъ себѣ еще слѣдующую догадку. Можетъ быть, поводъ въ означенному сказанію о первомъ Олегѣ, на ряду съ его договорами, поданъ былъ Олегомъ Святославичемъ, который дѣйствительно плавалъ въ Царьградъ, хотя въ качествѣ изгнан-

<sup>\*)</sup> Это смішеніе Царьграда съ Солунью подтверждается и неоднократными нападеніями Славянъ-Болгаръ на Солунь въ VI—VIII вв.; причемъ спасеніе города приписывалось обикновенно св. Димитрію. О солунскихъ легендахъ, относищихся сюда, см. статью преосв. Филарета въ Чт. Об. II. и Д. 1848 № 6.

ника, а не завоевателя. Но последнимь обстоятельствомъ легенда не затрудняется. Для нея достаточно и одного имени, чтобъ измыслить цёлое событіе. Не забудемь, что Олегь Святославичь быль одинь изъ тёхъ князей, о которыхъ наиболе говорили въ древней Руси. Онъ и весь родъ его имѣли своихъ поэтовъ-панегипистовъ, къ которымъ принадлежить и авторъ Слова о Полку Игоревъ. По всей въроятности, легенда объ осалъ Наряграда Олегомъ имфетъ оттфнокъ Черниговскій, какъ легенля о призванін трехъ Варяговъ оттінка Новогородскаго; при чемъ имя Рюрика выдвинулось напередъ, можетъ быть, не безъ связи съ извъстнымъ Рюрикомъ Ростиславичемъ (о чемъ замъчено выше). Мы усматриваемъ и другіе приміры перенесенія позанійшихъ историческихъ лицъ и событій въ эпоху древнівшую или смішенія тіхъ и другихъ. Такъ въ извістной легенці о поході Русскаго князя, такъ называемаго Вравдина, на Сурожъ говорится. что онъ пришель изъ Новгорода. Предлагаемъ вопросъ: къ болъе древнему преданію о действительномъ нападенія Руссовъ на Сурожъ или Сугдею не примъшали-ль позднъйшие списатели воспоминаніе о князь тмутраканскомъ Ростиславь, который действительно пришелъ въ Тмутракань прямо изъ Новгорода? Или воспомппаніе о князі новогородском Владимірі Ярославичі, который въ 1043 году предпринималь морской походъ на Византію? Последній князь по всей вероятности воеваль съ Греками не только на Черномъ моръ, но и въ Тавридъ, гдъ, какъ мы знаемъ, русскія владенія сходились съ греческими. Любопытно, что византійскіе писатели (Скилица-Кедринъ) называють Владиміра Новогородскаго человъкомъ раздражительнаго, безнокойнаго нрава; что вполнъ совпадаетъ съ толкованіемъ имени Русскаго князя Бравлинъ искаженіемъ слова "бранливъ".

Продолжимъ взятые изъ нашей лѣтописи примѣры перенесенія иѣкоторыхъ чертъ изъ эпохи близкой къ лѣтописцу или современной ему на лица и событія болѣе древнія.

Подъ 1068 г. есть извъстіе о сраженін Святослава Ярославича Черниговскаго съ Половцами. Видя превосходныя силы непріятелей, Святославъ воскликнуль къ дружинъ своей: "потягнемъ, уже намъ нельзъ камо ся дъти"; ударилъ на Половцевъ, и выпгралъ битву. Почти тоже обращеніе къ дружинъ, только въ распространенномъ видъ, отнесено и къ Святославу Игоревичу в о время его войны въ Болгаріп: "уже намъ некамо ся дъти, и волею и неволею стати противу; да не посрамимъ земли Рус-

скія", и пр. Подъ тви же 1068 г. расказывается, что Изяславъ Ярославичь распустиль Ляховъ своего союзника Болеслава II по кіевскимъ городамъ на покормъ, гдв ихъ тайно избивали. Тоже самое отнесено и къ Болеславу I, союзнику Святополка Окаяннаго. Подъ 1075 г. Нѣмцы говорятъ Святославу, смотря на его богатство; "серебро и золото лежитъ мертво; а съ кметами (дружиной) можно доискаться и большаго." Почти тѣже слова отнесены къ Владнміру Св. по поводу его отношеній къ своей дружинѣ. Подъ 1096 г. упомянуто пашествіе половецкаго хана Куря; очень можетъ быть, что его пмя перенесено на того печенѣжскаго вождя, который сдѣлалъ себѣ чашу изъ черена Святослава Игоревича; едва ли настоящее имя этого вождя дошло до лѣтонисца.

Возвращаясь къ лѣтописному сказанію о призваніи Варяговъ, предложимъ свое соображеніе о томъ, когда это сказапіе получило ту искаженную редакцію, въ которой оно дошло до насъ.

Мы замѣтили, что до XIII вѣка ни одно произведеніе, кромѣ лътописи, не упоминаетъ о призваніи Рюрика съ братьями, а главное не смѣшиваетъ Русь съ Варягами. Для исторической критики важно именно последнее обстоятельство: вся норманская система, какъ извъстно, построена на этомъ смъщеніи, т. е. на искаженій первоначальной л'ятописной редакцій: безь этого искаженія басня о призваніи Варяговъ рушится сама собой. Въ эпоху до-Татарскую мы можемъ указать только одного инсателя, у котораго встрвчается намекъ на смешение Варяговъ съ Русью. Это Симонъ, епископъ Владимірскій, который въ своемъ посланіи къ Подикарну говорить по поводу Леонтія Ростовскаго: "п се третій гражданинь небесный бысть Рускаго міра, съ оніма Варягома вънчався отъ Христа, его же ради убіенъ бысть. "Ясно что онъ двухъ кіевскихъ мученнковъ считаетъ Варягами и въ тоже время относить ихъ къ Русскому міру. Нев'трное представленіе объ этихъ мученикахъ какъ о Варягахъ было нами указано выше. Въ словахъ Симона очевидно слышится знакомство съ Повъстью временныхъ лътъ, но конечно уже не въ ел первоначальной редакціи. Въ произведеніяхъ XII въка (не говоримъ уже объ XI), повторяемъ, кромѣ лѣтописи, нигдѣ нѣтъ намека на какое либо тождество Руси и Варяговъ: искаженная редакція літописнаго сказанія о Варягахъ еще не была извістна людямъ книжно образованнымъ. Посланіе Симона къ Поликариу нанисано около 20-хъ годовъ XIII века: По этому поводу вновь

утверждаемъ, что въ самой дътописи смъщение Варяговъ съ Русью по всфиъ признакамъ произошло не ранфе какъ во второй половинъ XII въка, и произошло отъ невъжественныхъ списателей и сокрашателей \*). Но и въ XIII въкъ искажение это проникло не во всё списки лётописи; какъ то доказывають: упомянутый выше льтописець патріарха Никифора, написанный въ Новгородь въ конив XIII ввка, отрывокъ Іоакимовой дістописи, основанный на нелошелшемъ до насъ началъ Новогородскаго же лътописиа, и указанные мною польскіе историки Ллугошъ и Стрыйковскій. имфвшіе подъ рукою древніе югозападные списки нашей дітоинси. Любопытно, что приведенный сейчась первый намекъ на смѣшеніе Руси съ Варягами мы встрѣчаемъ на сѣверовостокъ Россін во Владимір'я на Клязьм'я, Любонытно, что Симонъ посл'я упоминанія о мученикахъ-Варягахъ немного ниже, по поволу печерскихъ пострижениковъ, ссылается на "стараго лѣтописпа Ростовскаго". А этотъ лътописецъ едва ли не былъ Ростовскій списокъ все той же Кіевской д'ьтописи. Преддагаемъ вопросъ: искаженная редакція, смішавшая Русь съ Варягами, не утвердилась ли именно въ той группъ списковъ, которые распространились преимущественно въ Сѣверовосточной Россіи?

Прежде нежели въ достаточной степени были изучены и провърены источники, прежде нежели возстановлены и освъщены факты дъйствительно исторические, Русская историческая литература уже была богата разными теоріями и системами для объ-

<sup>\*)</sup> Выше мы приводили свои основанія, по которымъ дошедшую до насъ редавцію Пов'єсти временных з'єть полагаемь перап'єє второй половины XII в'єка. Особенно укажемъ на Казарскихъ Жидовъ, которые говорятъ Владиміру, что Богь отдаль Іерусалимъ и землю ихъ Христіанамъ. Самъ авторъ Пов'юти не могь такъ выразиться: Святая земля была завоевана крестоносцами, такъ сказать, на его глазахъ, и следовательно онъ не могь не знать, что во времена Владиміра христіане еще не владёли ею. Съ этимъ моимъ указаніемъ согласился и уважаемой цамяти М. П. Погодинь, который, какъ извъстно, не дълаль никакихъ уступовъ въ данномъ вопросъ. ("Борьба съ новыми историч. ересями" 358). Чтобы время завоеванія Святой земли могло придти въ нікоторое забвеніе у русскихъ книжниковъ, мы должим положить не менфе 50 или 60 лфтъ. А такъ какъ подъ 1187 годомъ кіевская летопись упоминаеть о новой потери Іерусалима, который быль завоевань Саладиномь, то періодь, заключающійся между 1160 и 1187 гг. и можеть быть приблизительно назначень для того времени, когда произошла дошедшая до насъ искаженияя редакція сказанія о призваніи Варяговъ, т. е. когда въ накоторыхъ спискахъ начальной летописи могло впервые появиться смѣшеніе Руси съ Варягами.

ясненія нашего древибишаго періода. Рядомъ съ системами Норманской, Славяно-Балтійской, Угро-Хазарской п пр.\*), возникали теоріп быта Роловаго. Лружиннаго. Общиннаго или Вѣчеваго. Вотчиннаго и т. п. Зачёмъ прибавлять къ нимъ еще теорію (если можно такъ выразиться) Лружинно-разбойничью? Появленіе ликой, навздинческой шайки въ средв освядаго, земледвльческаго населенія и развитіе изъ нея, какъ изъ зерна, государственной жизни-эта теорія была бы еще больс искусственна, чёмъ предылущія. Русское государство, также какъ и всй другія, произошло изъ борьбы племенъ и народовъ между собою. На данномъ пространствъ изъ массы одноплеменныхъ и разноплеменныхъ элементовъ выдъляется наиболье воинственный, напболье способный къ единенію народъ, который постепенно подчиняеть себѣ соседей и распространяеть свое господство обыкновенно до техъ предбловъ, гдф встрфчаются или естественныя преграды, или не менте сильные народы. Подчинение племент господствующему народу или его вождямъ конечно выражалось данью; но эта дань есть ничто иное, какъ первобытная форма тёхъ податей и повинностей, безъ которыхъ не существуетъ ни одно благоустроенное общество. Господствующее илемя (изъ котораго главнымъ образомъ составлялись княжескія дружины) собирало дани не совсёмъ даромъ: оно въ свою очередь сторожило, чтобы никакой посторонній народъ не грабиль и не собираль даней въ тіхъ же мѣстахъ; а вмѣстѣ съ тѣмъ оно вносило въ страну кое-какой судъ и кое-какой порядокъ, т. е. начала гражданской организацін. Иногда господство одного народа вытёснялось господствомъ другаго болье сильнаго сосьда; а этоть въ свою очередь бываль угнетенъ инымъ нашествіемъ, или побежленъ возставшимъ племенемъ, которое вновь усиливалось и опять брало верхъ надъ своими сосъдями. Такъ именно и было на Руси въ теченіе цълаго ряда въковъ, которые предшествовали временамъ болъе историческимъ.

Если всматриваться въ эту глубь прошедшихъ вѣковъ, то можно возвести ко временамъ довольно глубокой древности (хотя еще туманные) очерки той исторической мѣстности и той групны народовъ, изъ которыхъ развилось внослѣдствіи Русское государство. Во времена Геродота и иѣсколько столѣтій послѣ него,

<sup>\*)</sup> Есть еще мивніе, которое въ параллель съ Славяно-Балтійской теоріей указываеть на Славяно-Дунайское происхожденіе призванных князей. См. Нассека "Общій очеркъ періода удвловъ" (Чт. Об. И. и Др. 1868 кн. 3).

въ южной Россіи преобладаеть племя т. наз. Парскихь Скиновъ. жившихъ между Дивиромъ и Дономъ \*). Самая священиая иля ниуъ мустность. Герросъ, губ находились могильные курганы ихъ парей лежала по встить признакамъ около Инфировскихъ пороговъ (что нолтверждается и расконками могильныхъ кургановъ). Въ первоуъ въкъ то Р. Х. на тъхъ мъстахъ встричаемъ Сарматославянскій народъ Россалань: это были можеть быть потомки тъхъ же Нарскихъ Скиновъ, а еще вёроятнёе ихъ побёдители и близкіе соплеменники, распространившіеся изъ за Лона и Меотійскаго озера. Въ первые въка по Рожд. Христовъ, въ странъ межиу Ливстромъ и Дивиромъ, усиливается западноскиеское или восточногерманское племя Готы. Въ III въкъ мы видимъ, что они господствують въ Скиоін, т. е. заставляють илатить дань сосвание народы, въ томъ числв и Россаланъ или Рокасов (какъ чуъ пначе называетъ Іорнандъ). Но очевидно, между этими двумя спльнейшими народами Скивіи, т. е. между Готами и Россами. пдетъ упорная борьба за господство въ Восточной Европъ. Ръшался вопросъ: какое объединительное начало возметъ окончательный верхъ, т. е. кому будетъ принадлежать честь созиданія великаго Восточно-европейскаго государства, Намецкому или Славянскому народу? \*\*). По всей въроятности, въ связи съ этою

<sup>\*)</sup> Что Скием составляли вётвь Арійской семьн—это положеніе въ настоящее время можеть считаться уже доказаннымъ въ наукв, а Нибуровское мивніе объ ихъ монгольстве опровергнутымъ (после изследованій Надеждина, Лиденера, Укерта, Цейса, Бергмана, Купо, Григорьева, после разсужденій о Скиескомъ языкв Шифнера, Мюлленгофа и особенно после раскопокъ въ южной Россіи). Къ Скиемъ Восточной Евроны принадлежали вообще народы Германо-Славяно-Литовскіе. Царскихъ Скиеовъ, т. е. Скиеовъ по преимуществу, один по разнымъ соображеніямъ относять къ Славянамъ, другіе къ Готамъ. Впрочемъ въ эпоху Геродотовскую, языки Готскій, Славянскій и Литовскій конечно били такъ близки другъ къ другу, что находились еще на степени разныхъ наречій одного и того же языка. Подъ именемъ Сарматъ надобно разумёть преимущественно Славяно-Литовскій отдёлъ Скиеовъ. (Впоследствіи, названія Скиеовъ и Сарматъ переносились и на народы Угро-Тюркскіе, т.-е. получили смыслъ еще болею гографическій).

<sup>\*\*)</sup> Объединительныя стремленія того и другаго народа ясно виражаются въ извъстіяхъ Амміана Марцелина и Іорнанда. Амміанъ, писатель IV въка, съ особою силою говорить о многочисленности и воинственности Аланскаго племени (котораго передовою западною вътвію были Россаланы). По его словамъ, Алане подчинили себъ многіе народы и распространили на нихъ свое имя. Опъ же перечисляеть эти народы, но употребляеть при томъ названія еще Геродо-

борьбою Нёмцевъ и Славянъ являются изъ за Волги Болгаро-Гунны, которые вмёстё съ Аланами не только разрушають владычество Готовъ въ южной Россіи, но и самые Готскіе народы вытёсняють за Дийстръ, а потомъ за Дунай и за Кариаты. Очевидно, толчекъ къ т. наз. Великому Перессленію народовъ данъ быль движеніемъ Восточнославянскимъ.

Въ VI въкъ Русское племя снова выплываетъ на поверхность. Въ этомъ въкъ встръчаемъ его въ историческихъ извъстіяхъ, кромъ общихъ именъ Скиоовъ и Сарматовъ, также подъ именами Роксаланъ, Антовъ и Тавроскиоовъ (Іорнандъ, Прокопій, Маврикій). Временное германское владычество уничтожено; но очевидно затъмъ наступаетъ долгій періодъ трудной и упорной борьбы какъ съ соплеменниками, такъ и съ дикими Угро-Тюркскими народами. Въ нашей лътописи отголоски этой борьбы слышны въ преданіяхъ о насиліп Обровъ и Казарской дани. Въ тоже время Русь возвращается къ своей объединительной дъятельности и собираетъ вокругъ себя соплеменные Славянскіе народы, которые конечно подчиняются ей не по доброй волъ, а уступаютъ только силъ оружія. Со второй половины ІХ въка начинается періодъ славы и могущества. Нападеніемъ на Царьградъ

товскія, какъ то: Невры, Будины, Гелоны, Агатирсы, Меланхлены и Антронофаги. Въ этомъ перечисленіи конечно было преувеличеніе. Съ другой стороны Іорнандъ, писатель VI въка, съ явимъв пристрастіемъ распространяется о могущества Готова и говорита, будто Германриху подвластны были крома Готова Свиом, Туиды (Чудь), Васинабронки (Весь?), Меренси (Меря), Морденсимны (Мордва), Кары (Карелы?), Рокасы (Русь), Тадзаны, Атуаль, Навего, Бубегенты, Кольды, Герулы, Венеты (Вятичи?) — однимъ словомъ, чуть не всв народы Восточной Европы. Но интересно, что эти народы отчасти были ему извѣстны нодъ ихъ живыми современными именами, а не подъ книжными названіями, повторявнимися со временъ Геродота. Горнандъ какъ будто предупреждаетъ нашу лѣтолись, которая, неречисляя инородцевъ, "иже дань даю Руси", приводитъ тъхъ же Чудь, Весь, Мерю, Мордву и пр. Какъ ни преувеличены эти извъстія Амміана и Іорпанда, по они дають повять, что уже въ тъ отдаленные времена исторія ясно намічивала объемь и составь будущаго Русскаго государства. Что между Готами и Руссами шла ископная вражда за господство въ Скиейн, подтверждаеть преданіе, сообщенное тёмь же Іорнандомь: когда Готы пришли на берега Чернаго моря, то должим были выдержать борьбу за свои новыя жилища съ сильнымъ народомъ Спалами. Последние были, конечно, тоже, что Нален и Спален классическихъ писателей (Діодора и Плинія). Въ пихъмы узнаемъ нашихъ Полянъ (отъ нихъ же и слова сполинъ или исполинъ), а следовательно тъхъ-же Россаланъ или Руссовъ.

въ 865 году и походомъ на Каспійское море въ 913 Русь заставила говорить о себѣ Византійскихъ и Арабскихъ писателей \*).

Въ Х въкъ, когда источники проливають уже яркій свъть на нашу исторію, мы видимъ Русь господствующею отъ Новгорода до Тамани, и все это пространство объединеннымъ подъ властію того княжескаго рода, который сидель въ Кіеве, т. е. въ земле Полянъ или Руси по преимуществу. Но и въ этотъ, вполнъ-историческій періодъ, въ пноземныхъ псточникахъ встръчаемъ прежнее разпообразіе по отношенію къ нашему народному имени. Арабы болфе постоянны въ употреблении имени Русь; но Византійцы наряду съ этимъ именемъ продолжають называть ее Сарматами, Скивами и пренмущественно Тавроскивами. Лаже для писателей XII вѣка Кіевъ есть столина Тавроскивіи. Галинія страна Тавроскиеская и т. п. Мы уже говорили прежле, что чрезвычайное множество народныхъ именъ въ средневъковыхъ источникахъ по отношенію къ какой дибо стран' вносило большую запутанность въ исторіографію; но пора сознать, что менялись и разнообразились пмена, а народы по большей части оставались тъже самые.

Итакъ основателемъ Русскаго государства не была какая-то дикая, сбродная шайка, жившая на счетъ осъдлаго населенія. Нътъ, это было энергичное могучее племя, выдълявшее изъ себя военныя дружины, которыя считались иногда десятками тысячъ человъкъ. Мы уже сказали, что оно долго жило на Азовскихъ и Черноморскихъ предълахъ Грекоримскаго міра и конечно не безслъдно для своего умственнаго развитія. Часть Сарматовъ-Россаланъ даже завладъла древнимъ Боспорскимъ царствомъ, и конечно опередила другихъ своихъ соплеменниковъ на пути гражданственности. Это такъ наз. Русь Тмутраканская, впослъдствій отръзанная и затертая новымъ приливомъ дикарей, каковы Половцы и Татары. Во второй половинъ ІХ-го въка, когда проясняется наша исторія, Руссы являются не только воинственнымъ, но и торговымъ народомъ, и притомъ смѣлыми, опытными моряками; Русскіе гости проживаютъ по долгу и въ Константино-

<sup>\*)</sup> Для объясненія событія, записаннаго Византійцами, и сложимсь сказанія объ Оскольдів и Дирів и о призваніи князей въ 862 году. Всё подобныя басни совершенно соотвітствують понятіямь и средствамь старинныхь бытописателей и списателей. Но замічательно то, что онів паходять усердныхь защитниковъ и въ наше время, время научной критики.

нолѣ, и въ хазарскомъ Итилѣ. Своею наружностію и суровою эпергією Руссы очевидно производили впечатлѣніе на южныхъ жителей. Высокіе, статные, свѣтлорусые съ острымъ взоромъ—вотъ какими чертами описываютъ ихъ Арабы (тѣми же чертами Амміанъ Марцеллинъ изображаетъ Аланъ); при бедрѣ широкій, обоюдуюстрый мечъ съ волнообразнымъ лезвеемъ; на лѣвое плечо наброшенъ илащъ, въ родѣ древнегреческой хламиды. Руссы остались Славянами; но очевидно у этихъ восточныхъ Славянъ выработался типъ нѣсколько отличный отъ западныхъ; что вполнѣ естественно, если возмемъ въ расчетъ различіе географическихъ условій и перекрещеніе съ другими этнографическими элементами.

Никакая бродячая шайка—все равно домашняя или пришедшая изъ заморя—не могла объединить (да еще притомъ въ короткое время) и кръпко силотить въ одно политическое тъло многочисленныя племена, разселившіяся на равнинахъ Восточной Европы, дать имъ единство не только политическое, но и надіональное. Это не въ порядкъ вещей. Для такого единства потребно было однородное и весьма прочное ядро. Его могъ совершить только сильный народъ. Болъе критическое отношеніе къ источникамъ подтверждаетъ, что и наше прошедшее нисколько не отступало отъ историческихъ законовъ, дъйствующихъ въ развитіи человъческихъ обществъ.

Говоря о томъ, что совершено было тымъ или другимъ народомъ, мы конечно должны подразумъвать при этомъ его предводителей; пбо безъ нихъ немыслимы никакія дѣянія, а тѣмъ болъе основаніе государства. Княжеская власть, по всьмъ признакамъ, издревле существовала у Руссовъ, какъ и у прочихъ Славянъ. (Очевидно, не имълось никакой нужды призывать изъ заморя для порядка чужихъ князей, такъ какъ и въ своихъ недостатка не было). Эта власть была довольно сильно развита. (У Царскихъ Скивовъ, по извѣстію Геродота, она является даже съ характеромъ деспотизма). Достопнство князей было родовое, т. е. наслъдственное въ извъстныхъ княжескихъ родахъ. Борьба единодержавнаго порядка съ удёльнымъ пачалась задолго до Святослава и Владиміра; ибо не они конечно придумали удільную систему. Везъ такой борьбы невозможно было бы и объединение самихъ Руссовъ подъ властію одного княжескаго рода. До насъ не дошли имена предшествовавшихъ князей-объединителей. Въ ряду Кіевскихъ князей первое достов'єрное имя, которое мы имѣемъ, это Олем. Его историческій дѣянія намъ неизвѣстны; надобно полагать, что они не были особенно громки, пбо ни одинъ пноземный источникъ о немъ не упоминаетъ. Но онъ несомнѣнно существовалъ и имѣлъ сношенія съ Греками: доказательствомъ тому служитъ дошедшій до насъ его договоръ (который конечно и подалъ поводъ къ лѣтописной легендѣ о походѣ Олега нодъ Царыградъ). Самое имя его нисколько не иноземное: оно туземное изъ туземныхъ. За нимъ выступаетъ Июръ. Это болѣе крупная историческая личность, нежели Олегъ; онъ предпринималъ не сказочный, а дѣйствительный походъ на Византію; о немъ говорятъ иноземцы. Такъ какъ отъ него идетъ непрерывное потомство Русскихъ государей до смерти Феодора Іоанновича, то онъ (а не мионческій Рюрнкъ) и долженъ быть поставленъ во главѣ нашей старой династіп.

Вотъ въ пемногихъ словахъ сущность нашего взгляда на пропехожденіе Русскаго государства. Мы уб'єждены въ томъ, что усилія изыскателей, направленныя не за море, а именно въ южную Россію, со временемъ разработають нашу древититую исторію до той степени ясности, которая только возможна при дапномъ состояніи источниковъ. Запасъ посл'єднихъ можетъ расшириться научными раскопками, особенно въ Придн'єпровскомъкрат \*).

<sup>\*)</sup> И въ последнее время онъ действительно началъ расширяться, благодаря особенно расконкамъ Д. Я. Самоквасова.

## О СЛАВЯНСКОМЪ ПРОИСХОЖДЕНИИ ДУНАЙСКИХЪ ВОЛГАРЪ.\*'

доказательства историческія.

T

Теорія Энгеля и Туннана. Венелинъ и Шафарикъ. Названія Гуппы и Болгаре. Путаница народныхъ именъ у средневъковыхъ лътонисцевъ.

Вопросъ о происхождении Руси естественно наводить изслъдователя на вопросъ о происхождении и другихъ народовъ, обитавшихъ когда-то въ нашемъ отечествъ и находившихся въ болъе или менъе близъихъ отношенияхъ къ нашимъ предкамъ. Между такими народами едвали не первос мъсто принадлежитъ Болгарамъ. Поэтому мы сочли необходимымъ посвитить имъ особое изслъдование, т. е. по возможности тщательно провърить тъ основания, на которыхъ сложилось господствующее о нихъ миъне. Въ настоящей монографии предлагаемъ вниманию образованной публики результаты этой провърки.

Что такое Болгаре? Гдв ихъ родина? Къ какой семь племенъ

они припадлежали?

Отвътъ на эти вопросы уже давно сдъланъ: Болгаре—говорятъ намъ—была финская орда, соплеменная Уграмъ, пришедшая съ береговъ Волги на Дунай, здъсь смъщавщаяся съ Славянами и прицявщая ихъ языкъ. Такъ ръпила Нъмецкая наука въ лицъ Энгеля, Тунмана, Клапрота, Френа и нъкоторыхъ другихъ касавшихся этого вопроса \*\*). За ними въ томъ же смыслъ выска-

\*) Русскій Архивъ. 1874. Іюнь.

<sup>\*\*)</sup> Tunmann—Untersuchungen ueber die Geschichte der oestlichen Voelker. 1774. Engel—Geschichte der Bulgaren. 1797. Klaproth—Tableaux histor. de l'Asie. 1726. Fraehn—Die aelt arab. Nachr. über die Wolga—Bulgaren въ Ме́т. de l'Académie. VI, Sér, T. I.

залось большинство Славянскихъ ученыхъ, и во главѣ ихъ знаменитый Шафарикъ. Но были и другіе ученые, которые считали древнихъ Болгаръ чистыми Славянами. Не буду говорить о инсателяхъ прошлаго столътія, каковы, напримъръ, Сумъ и Рапчь, оставившіе послѣ себя труды почтенные, но мало удовлетворительпые для нашего времени. Перейду прямо къ извёстному Венелину. Этотъ талантливый карпатороссъ въ своемъ сочиненіи Древніе п нынѣшпіе Болгаре (М. 1829) горячо возсталь въ защиту Славянскаго происхожденія Болгаръ противъ Татаро-Финской теорін Энгеля и Тунмана, которую можно поставить въ параллель съ Скандинавской теоріей Байера и Шлёцера по отношенію къ Русп. Сочпненіе Венелина въ свое время произвело довольно сильное впечатление и нашло себе усердныхъ последователей, особенно между Болгарскими патріотами. Но ученые авторитеты отнеслись къ его мивніямъ весьма неблагосклонно. Шафарпкъ отвергъ его выводы, какъ порожденные "страстію къ новосказаніямъ п особенными понятіями о народной чести и славѣ" (Славян, Древн. т. II. кн. I). Тотъ же приговоръ подтверждали до сихъ норъ и другіе писатели-слависты, касавшіеся этого предмета.

А между тёмъ Вепелинъ былъ близовъ въ истинъ, но затемнилъ ее, отдавшись порывамъ своего пылкаго воображенія. Впрочемъ его "Древніе и нынѣшніе Болгаре" есть произведеніе еще молодаго и довольно неопытнаго ученаго (ему было только 27 лѣтъ, когда эта книга явилась въ печати). Въ послѣдствіи болѣе спокойныя изысканія вѣроятно заставили бы его отказаться отъ нѣкоторыхъ крайнихъ выводовъ; это можно предполагать изъ его дальнѣйшихъ трудовъ. Смерть похитила его слишкомъ рано (въ 1839 году, 37 лѣтъ отъ роду).

Венелинъ видёлъ, что Тюрко-Финская теорія о происхожденіи Болгаръ находится въ явномъ противорѣчіп съ ихъ историческою жизнію; онъ догадывался, что въ основѣ этой теоріи должны быть разныя недоразумѣнія; но отъ него ускользнуло самое существенное изъ этихъ недоразумѣній. У нѣкоторыхъ средневѣковыхъ писателей Болгаре называются смѣшанно то Гуннами, то Болгарами, и это обстоятельство послужило важнѣйшимъ основаніемъ для Тюрко-Финской теоріи. Чтобы доказать славянство Болгаръ, Венелинъ началъ доказывать что сами Гунны съ Аттилой включительно были племя Славянское. Но онъ тѣмъ не ограничился: Хазары, Авары, а кстати Готы, Гепиды, Франки и т. д.—все

это по его мивнію никто иные какъ Славяне. Понятно, что такое увлеченіе должно было вызвать суровое отриданіе \*).

Такъ какъ доводы, на которыхъ основана Тюрко-Финская теорія, яснѣе и логичнѣе другихъ писателей сведены и изложены въ безсмертномъ трудѣ Шафарика, то мы при ихъ разборѣ будемъ держаться преимущественно того порядка, въ которомъ они сгруппированы у автора "Славянскихъ Древностей".

Первое основаніе, на которомъ построена означенная теорія, есть наименование Болгаръ у средневъковыхъ лутописиевъ Гуннами. А Гунны, по мненію многихь ученыхь, будто бы составдали одно изъ племенъ Восточнофинской или Чудской группы народовъ и принадлежали къ ея Угорской вътви. Гунны издревле обитали въ стеняхъ Прикаснійскихъ межлу Ураломъ и Волгою, по сосёдству съ Скиескими народами Арійской семьи, и совсёмъ не были какимъ-то новымъ нароломъ, пришелнимъ въ Европу прямо изъ глубины Средней Азін отъ границъ Китая во второй половинѣ IV вѣка. У Итоломея, слѣдовательно во И вѣкѣ, они уже упоминаются какъ народъ сосъдній съ Роксаланами (онъ говоритъ, что они жили гдъ-то между этими послъдними и Бастарнами. Lib. III. сар. 5). Амміанъ Марцелинъ замѣтилъ, что о нихъ слегка упоминаютъ старые писатели (Lib. XXXI. с. 2). Но послѣ побѣды надъ Готскими илеменами и покоренія большей части Восточной Европы, это скромное и едва извъстное дотолъ пмя сдёлалось громкимъ; по обыкновенію оно распространилось на покоренные народы, какъ родственнаго такъ и совершенно чуждаго происхожденія, т. е. распространилось въ изв'ястіяхъ иноземныхъ писателей; но сами народы обыкновенно держатся своего роднаго имени, которое мъняютъ весьма ръдко и весьма туго. Такъ, византійскіе историки иногда причисляють къ Гуннамъ готское илемя Гепидовъ (Пасхальная хроника), или употребляють название Гунновь и Славянь безразлично ("Гунны иначе Склавины", выражается Кедринъ, разсказывая объ ихъ нашествін на Өракію въ 559 г.). А Проконій зам'вчаеть, что Славяне въ обычаяхъ и образъ жизни имъютъ много общаго съ Гуннами. Оходство бытовыхъ чертъ не мало способствовало смѣшенію разныхъ варварскихъ народовъ подъ однимъ общимъ именемъ, п отъ

<sup>\*)</sup> Изъ послѣдователей его укажу на сочиненіе г. Крыстьовича: Исторія Вльгарска. (Ч. І. Цариградь. 1871) и на любонитную диссертацію Серг. Уварова De Bulgarorum utrorumque origine. (Dorpati, 1853). Къ сожальнію послѣдній не довель этого вопроса до надлежащей степени ясности и критики.

средневѣковыхъ лѣтописцевъ менѣе всего можно требовать точнаго этнографическаго распредѣленія на основаніи языка. Послѣ того какъ Авары въ VI вѣкѣ наложили свое иго на нѣкоторыя Славянскія илемена, обитавшія по Дунаю, эти илемена называются иногда Аварами и притомъ въ эпоху, когда Аварское иго обратилось уже въ преданіе. ("Склавы, которые и Аварами называются", говорить Константинъ В. въ своемъ соч. "Объ управленіи имперіей", гл. 29).

Извёстно, что имя господствующаго народа нерёдко переходило на чуждыя племена. Примёръ тому въ особенности представляетъ название Гунны. У византійскихъ п датинскихъ писателей подъ общимъ или родовымъ названіемъ Гунновъ встовчаются многія видовыя имена: Акациры, Буругунды, Кутургуры, Савиры, Сарагуры и пр. и пр. \*). Почти каждое изъ этихъ названій имфетъ еще свои варіанты. Со стороны исторіографін едва ли не было ошибкою всё означенные народы считать вътвими одного и того же Гунискаго поколенія. Къ Гуннамъ причисляются иногда чуть не всф обитатели Дунайской и юговосточной Европейской равнины; но если бы всё эти народы были дъйствительно Гунны, то куда же они исчезли и откуда на ихъ мъстъ явились народы совершенно другіе? Исно, что подъ этими названіями скрываются иныя племена, и прениущественно Славянскія. Одинить словомъ, въ извъстный періодъ времени слово Гунны употреблялось вообще для обозначенія варваровъ Южной Россін и пріобрёло почти теографическое значеніе; оно замънило собою прежнее слово Скион. Впрочемъ последнее название пережило Гунновъ, и сами Гунны неръдко въ источникахъ называются Скиоами. На это географическое значеніе между прочимъ указываетъ Іорнандъ, который говорить, что страна къ сфверовостоку отъ Луная называлась  $\Gamma$ унниваръ \*\*).

Что касается до окончанія народных пмент на уры, туры пли тары, то это окончаніе нисколько не означаетт народовт Тюркских или Финских; оно оторасывалось или прибавлялось, не изміняя кореннаго смысла вт названіи. Возмемт, напримітрь, у Прокопія названіе Утуртуры или Утитуры ст его варіантами, у

<sup>\*)</sup> Cm. Memoriae Populorum, I. 451.

<sup>\*\*)</sup> Въ этомъ изследовани о Болгарахъ я старадся по возможности разсматривать ихъ отдёльно, не решая пока вопроса о народности Гунновъ вообще. Решение его см. ниже. Позд. прим.

Агавія и Менандра Утринуры и Витинуры, а въ передачѣ Іврнанна Витигоры. Если отбросимъ окончание, то получимъ коренное название Уты или Виты, а, взявъ въ расчетъ древнее юсовое произпошеніе (Жты), булемъ пмъть Онты пли Анпы-столь извъстное название восточныхъ Славянъ. Витичи пли Вятичи нашей л'ятописи есть только варіанть того же названія (собственно Ванты или Вантичи): въ связи съ нимъ находится имя древняго города Витичева на Лифирф. Точно также Кумурмуры Прокопія, Котраниры или Котринуры Агавія и Менандра иміють форму Котрани у Өеофана и Никифора, следовательно коренное назвапіе будеть Куты пли Кутры (м. б. тоже что Скуты пли Скивы?) У Іорнанда встречаемъ Сатагаров нін просто Сатагов, пародъ Сарматскій или Аланскій; а изв'єстно, что Сарматы-Алане не были Гупнами. Прискъ въ числъ народовъ, подчиненныхъ Гуннамъ, называетъ Амалзуровъ; но тутъ очевидно подразумъваются Остроготы, у которыхъ быль кияжескій родъ Амаловъ. Напомнимъ также название одного Германскаго илемени Гермундуры, п пр. Следовательно окончание на чуры и гары не принадлежало пикакой опредъленной группъ.

Итакъ кромъ своего настоящаго имени Болгаре являются у средневъковыхъ писателей подъ вссьма разнообразными названіями, наприм'єръ: Гунны, Гунногундуры, Гуннобундобулгары, Киммеріяне, Массагеты, Скиоы, Котраги, Мизы и даже Влахи \*). Важная ошибка исторіографін заключается въ томъ, что она излагала первоначальныя судьбы Болгаръ на основаніи только этого имени въ источникахъ, и упускала изъ виду многія извѣстія, въ которыхъ Болгаре являются подъ другими именами. Главнымъ исходнымъ пунктомъ въ псторіи Болгаръ обыкновенно принималось сказаніе о разділеніп ихъ на пять частей между сыновыями Куврата и о поселеніи Аспаруховой части на Дунай только во второй половинь VII въка. А вся ихъ предыдущая исторія являдась въ видъ ивсколькихъ отрывочныхъ свидетельствъ, т. е. такихъ только, въ которыхъ упоминается слово Болгаре. Подъ этимъ именемъ они встръчаются собственно у позднъйщихъ инсателей (Өеофана, Кедрина, Зонары); но встрвчаются у нихъ уже въ разсказахъ о второй половинъ У въка, т. е. объ эпохъ, наступившей после паденія великой Гуниской державы. Болгаре начали производить въ то времи нашествія за Дунай во Оракію,

<sup>\*)</sup> Cm. Memoriae Pop. II. 442.

п вскорь савлансь такъ страниы, что императоръ Анастасій въ началь VI выка построиль длинную стыну отъ Мраморнаго моря до Чернаго, чтобы обезопасить отъ нихъ столицу. Но какъ же могло случиться, чтобы Болгаре, если вёрить хронике Оеофана, только во второй половинъ VII въка передвинулись на Дунай изъ за Танапса и Меотиды, если почти за два вѣка они, по извѣстію между прочимъ того же Өеофана, уже являются во Оракіп, п столица Византійской имперіи огораживается новою стіною для защиты отъ этихъ варваровъ? Надъ такою несообразностію не остановился досель никто изъ славянскихъ ученыхъ, касавшихся Волгарской исторіи. Повторяю, главное недоразумфніе заключалось въ названіяхъ. Только довольно поздніе византійскіе лётописцы стали употреблять имя Болгаръ, и начальная ихъ исторія до сихъ поръ основывалась преимущественно на извъстіяхъ Өеофана и Никифора, писателей первой половины ІХ вѣка, и еще болбе позднихъ компиляторовъ, каковы Кедринъ и Зонара. При этомъ ихъ сбивчивые разсказы о Куврать и его пяти сыновьяхъ, подёлившихъ между собою Болгарскій народъ, принимались буквально, т. е. безъ всякой критики.

А между тѣмъ болѣе ранніе византійскіе писатели сообщаютъ намъ довольно обстоятельныя свѣдѣнія о судьбахъ Болгаръ до второй половины VII вѣка, только подъ другими именами.

TT

## Утургуры и Кутургуры Прокопія и Агавія.

Писатели VI вѣка, каковы Проконій, младшій его современникъ Агавій и продолжатель Агавія Менандръ, совсѣмъ не употребляють имени Болгаре, а называють ихъ Утургурами и Кутургурами. Подобное тому явленіе представляєть Амміанъ Марцелинъ, который, повѣствуя о нашествіи Гунновъ на Готскіе народы, не знаетъ Іорнандовыхъ Остроготовъ и Впзиготовъ, а называетъ ихъ Грутунгами и Тервингами; Проконій, хотя и современникъ Іорнанда, также не знаетъ Остроготовъ и называетъ ихъ Тетракситами. Имя Болгаръ точно также не было неизвѣстно во времена Прокопія, ибо о нихъ упоминаютъ и западные или латинскіе лѣтописцы VI вѣка, каковы Комисъ Марцелинъ и Іор-

нандъ \*). Въ этомъ случав мы находимъ замвчательную аналогію съ пменемъ Русь. Византійскіе инсатели употребляють это пия только съ IX въка: между тъмъ какъ запалные упоминаютъ его ранбе, напримъръ тотъ же Іорнандъ и потомъ географы Равенскій и Баварскій. Какъ Русь у старвишихъ византійскихъ писателей скрывается поль именами Антовъ, Скиеовъ, Тавроскиеовъ п пр.: такъ и Болгаре долгое время скрываются подъ именемъ Гунновъ и другими указанными выше, преимущественно же подъ названіями Утургуровъ и Кутургуровъ съ ихъ варіантами. Хотя никто изъ последователей Тюрко-Финской теоріп собственно не отвергаетъ родства Болгаръ съ Кутургурами и Утургурами Прокопія или Агавія \*\*); однако, повторяю, никто изъ нихъ не обратиль випманія на противорьчія между сказаніями Өеофана и Никифора о приходъ Болгаръ на Дунай въ VII в. и извъстіями Прокопія. Последнія говорили о событіяхь имъ современныхь, а потому должны служить провуркою для писателей болбе позднихъ. Обратимся къ этимъ извъстіямъ.

Вотъ сущность того, что сообщаетъ Прокопій о началѣ Болгарской исторіи (О Гот. войнъ кн. IV, и О постройках кн. III и IV):

За Танансомъ, между Понтомъ и Меотидой, обитаютъ "Утургуры, когда-то называемые иначе Киммеріяне"; далье къ съверу живутъ "безчисленныя племена Антовъ"; а тамъ, гдъ открывается проливъ Киммерійскій, находятся Готы "по прозванію Тетраксити". Нѣкогда великій народъ Гунновъ пли Киммеріянъ повиновался одному царю; но по смерти его два сына, Утургуръ и Кутургуръ, раздълили между собою народъ: по пхъ именамъ одна часть назвалась Утургурами, а другая Кутургурами. Киммеріяне пли Гунны обитали по ту сторону Меотиды; а по сю сторону жили Готскіе народы, "которые нѣкогда Скиеами назывались". Послъ того какъ нѣкоторые изъ этихъ народовъ удалились, имен-

<sup>\*)</sup> Нѣкоторые другіе случан древнѣйшаго упоминанія имени Болгаръ см. въ изслѣдованін г. Дринова: Заселеніе Балканскаго полуострова Славянами (Москва, 1873 годъ, стр. 90), а также въ Romänische Studien von Roesler (Leipzig 1871 г., стр. 234 и 235). Изъ византійскихъ источниковъ первый употребляющій имя Болгаръ, вмѣсто Гунновъ, есть Феофилактъ Симоката. А онъ писалъ въ первой четверти VII вѣка, слѣдовательно быль почти современникъ Менандра.

<sup>\*\*)</sup> Они даже прямо отождествляли Котургуровъ и Утургуровъ съ Болгарами, напримъръ: Шлёцеръ, (Allgem. Nord. Geschichte, 358), Тупманъ (32—34), Энгель (253), Чертковъ (О переводъ Манасіиной лѣтописи. 47) и Рёслеръ (236).

но Вандалы въ Африку, а Визиготы въ Испанію, однажды-"если только молва справедлива"—нѣсколько киммерійскихъ юпошей. гоняясь за данью, перебрались черезъ Меотиду, и такимъ образомъ открыли бродъ. Киммеріяне воспользовались этимъ открытіемь; они тотчась вооружились, перешли на другой берегь, напали на Готовъ, и многихъ побили; остальные спаслись бътствомъ \*). Последние ушли за Дунай, и получили отъ Римскаго пиператора жилиша во Оракін; часть ихъ вступила въ римскую службу подъ пменемъ фёдератовъ; а другая часть потомъ подъ начальствомъ Теодорика двинулась въ Италію. Мфста, гаф прежде обитали Готы, теперь заняты были Кутургурами. Хотя они ежегодно получають большіе дары отъ императора (Юстиніана), однако не перестають переходить Истръ и дѣлать набѣги на римскія провиниін, въ качествъ то союзниковъ, то непріятелей. Между тъмъ Утургуры воротились на берега Меотиды; здёсь они вступили въ борьбу съ оставшимися въ томъ краю Готами Тетракситами. Наконецъ по обоюдному согласію оба народа разм'єстились на противоположныхъ берегахъ пролива, соединяющаго Меотиду съ Понтомъ, при чемъ Утургуры заняли свои прежнія жилища. Тамъ, за Таврами и Тавроскивами, на границахъ Римской имперіи, лежать приморскіе города Херсонъ п Боспоръ, которыхъ стѣны, пришелшія въ ветхость, императоръ Юстиніанъ перестроплъ вновь. Кромф того онъ построиль крипости Алустонъ и Горсувить (ныи Алушта и Гурзуфъ). Особенно онъ укрѣпилъ городъ Боспоръ, разоренный варварами и находившійся нікоторое время въ ихъ рукахъ, но возвращенный императоромъ подъ власть Римлянъ. А другіе два города, Кипы и Фанагурію, съ давняго времени принадлежавшіе Римлянамъ, сосъдніе варвары недавно взяли и совершенно разорили, "Страну же между Херсономъ и Боспоромъ держатъ въ своихъ рукахъ варвары, преимущественно Гунны".

Мы привели изъ сочиненій Прокопія наиболье существенныя данныя для исторіи Болгаръ. Но при этомъ необходимо замѣтить, что его географическія указанія могутъ быть принимаемы только въ общихъ чертахъ; такъ какъ въ своихъ частностяхъ онѣ не отличаются большою точностію и заключаютъ въ себѣ нѣкоторую сбивчивость и противорьчія. Онъ писаль о томъ краѣ очевидно

<sup>\*)</sup> Басню о лани, показавшей Гуннамъ путь черезъ Меотиду, Іорнандъ относить къ первому нашествію Гунновъ на Остготовъ, т. е. ко временамъ Гермаприха.

по слуху, а самъ его не видалъ и яснаго географическаго представленія о немъ не имѣль. Напримѣръ, Готы Тетракситы или Остроготы по смыслу его изв'ястій прежле обитали гл'я-то на запалной сторонъ Меотиды, т. е. Азовскаго моря, откуда были пагнаны Гуннами Кутургурами и Утургурами на Балканскій полуостровъ: при чемъ Кутургуры заняли ихъ мѣста. Но Утургуры, возвращаясь изъ похода, натолкичлись опять на Готовъ Тетракситовъ: следовательно не все Остготы были изгнаны изъ южной Россіп Болгарами, которыхъ онъ называетъ общими именами Гунновъ и Климеріялъ (послѣлнее вфроятно по ихъ жительству около Климерійскаго Боспора). Послі упорной борьбы противники заключили миръ и размёстились по обоюдному согласію: при чемъ Готы поселились въ Тавридъ, а Утургуры заняли опять свои прежнія жилиша по ту сторону пролива, т. е. на устьяхъ Кубани. Такимъ образомъ на основанін Гомской войны Прокопія можно заключать, что Тетракситы и Утургуры въ его время отпфлялись пругъ отъ друга Боспорскимъ продивомъ. Но въ иномъ его сочинения. О постройках, онъ сообщаеть, что Тетракситы занимали приморскую страну Дори; а эта страна совствить не лежала на берегу пролива. Она находилась въ самой южной части Крыма, гдъ, благодаря гористому положению, Готы долго еще сохраняли свою народность. Съ другой стороны изъ словъ Прокопія о поселенін варваровъ, преимущественно Гунновъ, между Воспоромъ и Херсономъ ясно, что не всѣ Утургуры перешли обратно на Кубань, но что значительная часть ихъ обитала въ восточныхъ прадхъ Таврики, и здёсь-то она действительно нахопилась въ тесномъ соседстве съ Готами Тетракситами. Это соображение полтверждается темъ же Прокопіемъ. Онъ говорить, что Тетракситы и Утургуры, заключивъ миръ, жили потомъ въ пружбѣ и союзѣ другъ съ другомъ; но въ иномъ мѣстѣ сообщаеть данное, не совсёмъ подтверждающее искренность этой дружбы, по крайней мфрф со стороны Готовъ. А именно: въ двадцать первомъ году Юстиніанова царствованія Тетракситы, бывшіе христіанами, прислали къ императору четырехъ пословъ съ просьбою назначить имъ епископа на мѣсто недавно умершаго. Опасаясь Тунновъ Утургуровъ, послы на торжественномъ пріем'в объявили только одну эту причину посольства; а потомъ въ тайныхъ переговорахъ они объяснили, какую пользу можетъ получить имперія, если постарается питать раздоры между сосёдними варварами. (О Гот. войнъ. кн. IV, гл. 4).

Точно также неясно, кого собственно Проконій подразуміваль подъ пменемъ Тавроскиоовъ, говоря, что "приморскіе города Боспоръ и Херсонъ лежатъ за Таврами и Тавроскиевами" (О пост. кн. III, гл. 7). Въ другомъ мѣстѣ (О Гот. в. кн. IV, гл. 5) Прокопій толкуєть о томъ, что равнину около Меотійскаго озера занимаютъ Гунны Кутургуры, что часть ея принадлежитъ Скивамъ и Таврамъ, отчего и называется Таврикой; а за темъ говорить объ извъстномъ храмъ Діаны, въ которомъ была жрицею Ифпгенія. Вообще обычай византійскихъ историковъ, къ своимъ изв'єстіямъ о Скиоскихъ странахъ прим'єшивать басни древнихъ писателей, поддерживаетъ запутанность и сбивчивость этихъ извъстій. Внослъдствін византійцы нодъ именемъ Тавроскиоовъ разучьють препмущественно Руссовь; а въ упомянутомъ мъстъ Проконія это имя можеть быть отнесено и къ Готамъ Тетракситамъ, п къ Гуннамъ-Утургурамъ, которые жили по объимъ сторонамъ Боспора. Собственные же Руссы безъ сомнѣнія скрываются у него между тѣми "безчисленными илеменами Антовъ", которые обитали къ съверу отъ страны Утургуровъ. Послъднее названіе, какъ мы сказали, заключаеть въ себъ тотъ же корень, какъ Анты п Вятичи; въ данномъ случай этотъ корень можетъ намекать и на общее происхождение этихъ народовъ. Самал борьба съ Готами и изгнаніе ихъ изъ южной Россіи были общимъ дъломъ Гунновъ и Антовъ, т. е. Болгаръ и Руссовъ; ибо и последніе также были некогда соседнии Готовъ. На это совокупное дъйствіе противъ нихъ со стороны Славянскихъ племенъ, какъ увидимъ виоследствін, прямо указываетъ современникъ Прокопія Іорнандъ.

Не смотря на указанныя нами нѣкоторыя неточности въ сочиненіяхъ Прокопія, извѣстія его для насъ въ высшей степени драгоцѣнны и должны служить исходными пунктами для разрѣшенія тѣхъ вопросовъ, о которыхъ идетъ рѣчь. Во времена Юстиніана I, Гунны, Склавины и Анты почти ежегодными нашествіями опустошали Иллирію, Өракію, Грецію, Херсонесъ Өракійскій и всю страну отъ Іонійскаго моря до предмѣстьевъ Константинополя; вслѣдствіе истребленія и плѣненія жителей, въ этихъ провинціяхъ можно было видѣть "почти скноскія пустыни" (Hist. Arcana c. 18). Въ своей исторіи о Готской войнѣ Прокопій изображаетъ цѣлый рядъ этихъ нашествій, предпринятыхъ то Склавинами и Антами отдѣльно, то въ соединеніи съ Гуннами Кутургурами. (У Өеофана же и другихъ болѣе позднихъ историковъ при разсказѣ объ этихъ

войнахъ вместо Кутургуровъ Проконія упоминаются или просто Гунны, или Болгаре). Юстиніанъ строить непрерывный рядъ укотпленій по Лунаю, чтобы защитить имперію противь пеукротимыхъ варваровъ. Но это не мѣшало послѣднимъ перехолить рѣку. пользуясь особенно темъ временемъ, когда она замерзала. Однако, благодаря принятымъ мѣрамъ, варвары, обремененные добычею, неръдко подвергались поражениямъ на своемъ обратномъ походъ пзъ византійскихъ провинцій. Ихъ нападенія особенно усилились къ концу Юстиніанова царствованія, когда императоръ, но словамъ одного писателя (Агаоія), устарёлъ и когда ослабёла его энергія въ учрежденіяхъ воинскихъ. Въ это время, по отношенію къ варварамъ, онъ усвоилъ себъ политику, основанную преимущественно на хитрости и въроломствъ, т. е. старался истреблять ихъ, возбуждая между ними раздоры и вооружая ихъ другъ противъ друга. Такая политика была конечно плодомъ его собствепной опытности и изворотливости, а не явилась вследствіе совета Готовъ Тетракситовъ, о которомъ повъствуетъ Прокопій. Юстпніанъ платиль ежегодную дань соседнимь съ имперіей Кутургунамъ; но такъ какъ этою данью не удерживался отъ нападеній народъ, находившійся подъ властію многихъ и редко согласныхъ между собою князей, то императоръ старался частыми подарками пріобрѣсти дружбу Утургуровъ. Послѣдніе по своей отдаленности были почти безопасны для византійскихъ провинцій на Балканскомъ полуостровъ; но они могли быть полезными союзниками противъ своихъ родичей.

Въ 551 году 12.000 Кутургуровъ, предводимые княземъ Хпніаломъ, съ помощію папнонскихъ Гепидовъ переправились за Дунай, и начали производить свои обычные грабежи и разоренія. Тогда Юстиніанъ отправилъ пословъ къ князьямъ Утургуровъ. Посольство упрекало варваровъ въ томъ, что они, предаваясь праздности, нозволяютъ другимъ разорять своихъ союзниковъ Римлянъ. Оно ловко затронуло жадность варваровъ, указавъ на Кутургуровъ, которые недовольствуются ежегодною денежною данью, а еще грабятъ римскія провинціп; при чемъ по своему высокомърію не думаютъ дѣлиться добычею съ Утургурами; такъ что послѣднимъ нѣтъ никакой пользы отъ этой добычи. Подобныя коварныя внушенія сопровождались конечно большими дарами и обѣщаніемъ еще большихъ. Утургуры поддались на эти рѣчи, собрали дружину, и присоединили къ ней еще 2000 своихъ сосѣдей Готовъ Тетракситовъ. Подъ предводительствомъ князи Сандилха они на-

пали на жилища Кутургуровъ, разгромили ихъ и увели съ собой множество ихъ женъ и дётей. Этимъ погромомъ воспользовались тысячи римскихъ илённиковъ, находившихся въ рабстве у Кутургуровъ, и бёжали въ отечество, пикемъ непреследуемые. Между тёмъ сами же Римляне посиешили известить Хиніала о бёдствій, постигшемъ его страну. Это известіе также подкреплено было порядочною суммою золота. Тогда Кутургуры посиешили заключить миръ съ Римлянами и безъ всякаго полона отправились на защиту собственнаго отечества.

Въ мирный договоръ включено и такое условіе: тѣ Кутургуры, которые будуть не въ силахъ отстоять ролную землю, возвратятся въ Римскіе преділы, императоръ дасть имъ землю во Оракіи съ обязательствомъ защищать ее отъ вторженія варваровъ. Въ силу этого условія действительно часть Кутургуровь, побежденная Утургурами, съ своими женами и дётьми удалилась къ Римлянамъ и получила землю во Оракіи. Въ числѣ ея предводителей былъ Спиніо, тоть самый, который сражался подъзнаменами Велизарія противъ Вандаловъ какъ одинъ изъ начальниковъ наемныхъ гунно-славянскихъ отрядовъ. Слухъ о такомъ оборотъ дъла привелъ Сандилха въ сильное негодованіе: мстя за обиду Римлянъ, онъ выгналь собственныхъ родичей изъ ихъ страны; а они послъ того нашли себъ убъжище въ Римской земль, гдъ пользуются горазло большими удобствами, чёмъ въ прежнихъ жилищахъ, изобилуя виномъ, дорогими тканями, золотомъ, и сверхъ того имъя возможность наслаждаться римскими банями; тежду тёмъ какъ Утургуры, не смотря на свои труды и заслуги, продолжають обитать въ безилодныхъ пустыняхъ. Въ этомъ смыслѣ утургурскіе послы паложили свою жалобу императору, впрочемъ не письменно, а по обычаю варваровъ изустно; при чемъ рѣчь свою произнесли "какъ по писанному", замъчаетъ Прокопій. Но византійское правительство съумъло конечно льстивыми увъщаніями и богатыми дарами успоконть негодование своихъ союзниковъ.

Почти тоже самое, только еще въ бо́льшихъ размѣрахъ, повторилось спустя лѣтъ семь или восемь; о чемъ подробно повѣствуетъ продолжатель Прокопія Агавій \*). (Agathiae hist. L. V), Это было знаменитое нашествіе Кутургуровъ на Византійскую имперію подъ начальствомъ ихъ князя Забергана въ 559 г. Пол-

<sup>\*)</sup> Также какъ Прокопій, и Агавій вийсто Болгаръ употребляеть общее названіе Гунны и дізлить ихъ на Котригуровъ и Утигуровъ; по къ этимъ двумъ прибавляєть еще два илемени: Ультинзуровъ и Буругундовъ.

чища ихъ разделились: одна часть пошла на Грепію, другая на Херсонесъ Оракійскій, а самъ Заберганъ съ 7000 отборной конницы полступиль къ Константинополю, Чтобы спасти столицу. императоръ вызвалъ изъ уединенія престарфлаго Велизарія, и последній съ горстью наскоро собраннаго войска действоваль такъ удачно, что Заберганъ быль принужденъ отступить. Отрялъ. посланный на Грецію, воротился, будучи не въ состоянів прорваться сквозь Фермонилы, Тъ, которые осаждали Фракійскій Херсонесъ, также не усибли имъ овладъть. Изъ подробностей послътней осады обратимъ внимание на одно обстоятельство. Потериввъ неудачу съ сухаго нути, варвары довольно искусно устроиди долки пзъ тростника, и на этомъ дегкомъ флотъ попытались слъдать нападеніе съ моря. Начальникъ греческаго гарнизона Германъ вовремя приняль свои міры, и понытка непріятелей осталась безъ успъха. Но она подтверждаетъ, что Кутургуры не были угорское племя, какъ извъстно, неспособное ни къ какимъ морскимъ прелпріятіямь; эта попытка указываеть на понтійскихь Славянь, которые съ одинаковою отвагою дъйствовали и на сушъ, и на моръ \*).

Когда всв отряды собрались, Заберганъ повелъ ихъ назадъ; но онь это сдёлаль не прежде, какъ получиль отъ Римлянъ значительный окупь и заставиль ихъ выкупить также пленниковь, угрожая въ противномъ сдучав избіеніемъ последнихъ. Юстиніанъ на сколько можно старался удовлетворить алчности варваровъ, лишь бы побудить ихъ въ удаленію изъ своихъ предёловъ. А между тёмъ онъ отправиль посланіе къ князю Утургуровъ Сандилу. Въ этомъ посланіи императоръ опять укоряль его въ лівности и безпечности, съ которыми тотъ допускаетъ грабить Римлянъ и брать у нихъ золото, назначавшееся для союзниковъ; онъ грозиль на булушее время прекратить обычную плату Утургурамь, а отдавать ее Кутургурамъ и заключить съ ними союзъ, какъ съ народомъ болъе отважнымъ и сильнымъ. Подобныя укоризны и угрозы какъ нельзя лучше достигли своей цёли. Сандилъ немедленно собраль войско, разориль жилища Кутургуровь, а потомъ подстерегь последнихь, возвращавшихся изъ-за Дуная съ огромною добычею, разбиль ихъ и отняль у нихъ добычу \*\*).

<sup>\*)</sup> По поводу именно этого нашествія Кутургуровъ Кедринъ выразился "Гунны или Стлавины"; а современникъ самаго событія африканскій епископъ Викторъ Туннуненскій называетъ ихъ вийсто Кутургуровъ просто Болгарами. Roncal. Vet. lat. Chron. II. 377.

<sup>\*\*)</sup> Замѣчательное сходство въ описаніяхъ обоихъ нашествій, 551 и 559 гг.,

Агаейй прибавляеть, что эта ловкая политика Юстиніана воздвигла между варварами такія междоусобныя войны, которыя довели ихъ почти до взаимнаго истребленія. Хотя изв'ястіе объ истребленін слишкомъ преувеличено, однако жестокія междоусобія двухъ главныхъ Болгарскихъ народовъ принесли обычный илоль: они такъ ослабъли, что вскоръ подпали подъ иго другихъ варваровъ, которые являются подъ именемъ Аваръ. А что Кутургуры далеко не были истреблены, видно изъ следующаго. По словамъ Менандра, въ царствованіе Юстина Ц. въ 574 году аварскій каганъ Ваянъ посладъ 10.000 Кутургуровъ разорять Далмацію; онъ потребовалъ отъ императора той же дани, которую получали отъ Юстиніана Кутургуры и Утургуры, такъ какъ оба этп народа покорились теперь Аварамъ. Вирочемъ подъ аварскимъ игомъ находилась собственно западная вътвь Болгаръ, т. е. Кутургуры; а восточная вътвь или Утургуры, спустя нъсколько лъть, по извъстію того же Менандра, встръчается въ зависимости отъ новыхъ завоевателей, которые появились одновременно съ Аварами; мы говоримь о Туркахъ, называемыхъ Хазарами.

## III.

Іорнандъ. Манасія. Легенда Ососана и Никифора о раздъленін Болгаръ и ихъ разселенін.

Сличимъ извѣстія Прокопія съ извѣстіями его современника Іорнанда, епископа Равенскаго. Онъ былъ смѣшаннаго гото-аланскаго происхожденія, изъ Нижней Мизін, и очевидно имѣлъ коскакія свѣдѣнія о народахъ Восточной Европы; впрочемъ у него также дѣло не обходится безъ нѣкоторой сбивчивости и примѣси древияго баснословія. Хотя подъ Гуннами онъ иногда разумѣетъ и Болгаръ; но знаетъ послѣднихъ и подъ ихъ собственнымъ именемъ.

Перечисляя современных ему обитателей Скией (гл. V), Іорнандъ говоритъ о "многочисленномъ народѣ Винидовъ, имена которыхъ измѣняются по разнымъ племенамъ и различнымъ мѣстамъ, ими обитаемымъ; главныя же ихъ названія суть Склавины и Ан-

заставляють подозрівать какос-либо недоразумініе. Оба писателя, Прокопій и Агаеій, не пов'єствують ли въ сущности объ одномь и томь же событіи?

ты". Склавины, по его словамъ, живутъ отъ Мусіанскаго озера (Балатона) до Дийстра и Вислы, а на востокъ отъ нихъ до Дуная—Анты, еще болье храбрые чьмъ Склавины. Ливиръ онъ называеть Дунаемъ, ссылаясь на то, что этимъ именемъ зовуть его сами туземцы. Но восточную границу Антовъ Іорнандъ опредълимъ невёрно: Дивиръ былъ ихъ средоточіемъ (папомнимъ, что Проконій полагаль ихъ сосёдями Утургуровъ на прибрежьихъ Меотійскаго озера). Далье, гль-то за Аганирами надъ Понтомъ онъ помъщаетъ жилища Булгаръ, къ несчастію сдёлавшихся слишкомъ извъстными за наши гръхи. "Отсюда-то воинственные Гупны некогда двойнымъ нашествіемъ обрушились на народы. Ибо одни изъ нихъ называются Аулзягры, а другіе Авиры; тѣ и другіе обитають въ разныхъ местахъ. Аулзягры живуть около Херсона, куда алчный купець привозить дорогіе азіатскіе товары; лътомъ они скитаются по широкимъ равнинамъ, выбирая мъста съ обильными пастбищами для своихъ стадъ; а на зиму удаляются къ берегамъ Понта. Что же касается до Гунугаровъ, то они извъстны по куньимъ мъхамъ, которыми снабжаютъ торговлю". Здъсь мы предполагаемъ у Іорнанда въролтное смъшеніе настоящихъ Гунновъ съ тъми изродами, которые дъйствовали съ инми за одно противъ любезныхъ сму Готовъ. Но о вакомъ двойномъ нашествін онъ говорить? Мы думаемъ, что туть падобно разумьть, во-первыхъ, движение настоящихъ Гунновъ, которые, соединясь съ восточными сармато-славянскими народами (упомянутыми у Амміана Марцелина подъ общимъ пменемъ Аланъ), обрушились въ IV вък на Готовъ; что и побудило часть послъднихъ, именно Визиготовъ, уйти на Балканскій полуостровъ. А второе движеніе конечно есть ничто иное, какъ изгнаніе и другой части, т. е. Остроготовъ, изъ южной Россіи теми же сармато-славянскими народами, Антами и Болгарами, спустя около ста леть, т. е. во второй половинѣ V вѣка; это именно та война Кутургуровъ п Утургуровъ съ Готами, которую мы встрётили у Проконія. Далье, что такое за Гунны Аулзягры, обитающіе гдь-то около Херсонеса Таврическаго? По всей вфроятности это Гунны Утургуры Проконія; а нмя нхъ, Аулзягры (или Вулзягры?), можетъ быть представляеть тоже, только испорченное, слово Вулгары, п Равенскій епископъ, конечно на основаніи болье отдаленнаго мыста жительства, отличаеть ихъ отъ другой вътви, которую онъ называеть собственно Вулгарами, т. е. отъ Кутургуровъ Прокопія. Разделивъ Гунновъ на Аулзягровъ и Авировъ, Іорнандъ потомъ

забываетъ сказать что нибудь объ Авирахъ, а вмѣсто нихъ говоритъ о Гунугарахъ, богатыхъ куньими мѣхами. Эти послѣдніе, не суть ли тоже, что Буртасы Арабскихъ писателей, также богатые мѣхами? (Напомню "бурнастыя" лисицы русскихъ былинъ).

Въ нномъ мъстъ своего сочиненія (гл. ХХІІІ) Іорнанлъ возвращается въ Славянскимъ народамъ, которыхъ онъ называеть общимъ именемъ Винидовъ или Венетовъ, и говоритъ: "Эти народы, происшедшіе, какъ я сказаль, оть олного корня, имфють три имени, т. е. Венеты. Анты и Склавы: они свиръиствують теперь за гръхи наши". Мы видъли, что послъднее выражение выше онъ употребилъ именно о Болгарахъ. Ясно, что въ обоихъ случаяхъ ръчь плеть о враждъ славянскихъ нароловъ къ Готамъ и о тъхъ вторженіяхъ въ предълы Восточной Римской имперін Кутургуровъ, Антовъ и Славянъ, которыя извъстны намъ изъ инсателей византійскихъ. Наконедъ, ніжоторыя видовыя названія Гунновъ (собственно Болгаръ), приводимыя византійцами, встрічаются также у Іорнанда, напримъръ: Удьипнгуры (Ультинзуры Агаеія) и Витугоры (Витигуры Менандра); но онъ не причисляеть ихъ къ Гуннамъ, какъ это делаютъ византійцы; а относить къ темъ немногимъ народамъ, которые оставались еще въ Гуннской зависимости во время Денгизиха, сына Аттилы (гл. LIII),

Но возвратимся къ судьбѣ Болгаръ по византійскимъ источникамъ.

Во второй половинъ VI въка и въ первой четверти VII-го мы находимъ Кутургуровъ подъ игомъ Аваръ и вспомогательныя болгаро-славянскія дружины въ войскахъ Аварскаго кагана. Прежнее названіе Гуннами и Кутургурами начинаетъ у византійцевъ малопо-малу замъняться другими именами. Но до какой степени еще долго не устанавливались и путались народныя имена, показываютъ извъстія о нападенів на Константинополь въ 626 году, во время знаменитой борьбы императора Ираклія съ персидскимъ царемъ Хозроемъ. Между тъмъ какъ на азіатскомъ берегу Боспора появилось персидское войско, съ европейской стороны Константипополь быль окружень полчищами аварскаго кагана, союзника Хозроева. По изв'ястіямъ Хроники Пасхальной и патріарха Никифора вспомогательныя войска кагана состояли изъ Славянъ; Өеофанъ называетъ Булгаръ, Славянъ и Гепидовъ, причемъ Гуннами онъ нсключительно именуетъ Аваръ; а Манасія аварскихъ подручниковъ называетъ Тавроскиеами. Когда осаждавшіе сдёлали попытку действовать на городъ съ моря, то замёчательно, что въ этомъ случав по обыкновенію выступили не сами Авары, а ихъ славянскіе подручники на своихъ однодеревкахъ. Манасія говорить: князья неистовыхъ Тавроскиоовъ, собравъ корабли съ безсмътнымъ числомъ воиновъ, покрыли все море дальями отнолеревками". Народы, осаждавшіе Византію, онъ характеризуеть слідующими словами: "Персъ уподоблядся колючему скорніону, свирівное племя Скиновъ ядовитому змію, а народъ Тавроскинскій саранчь, которая и ходить и детаеть" (т. е. двигается и на сущь, и на морь. Ed Bon, 162). Полъ именемъ Скиеовъ тутъ разумѣются по всей въроятности Авары, а Тавроскивы очевидно означаютъ Болгарскія племена, жившія падъ самымъ Чернымъ моремъ и привычныя къ мореплаванію. Замътимъ, что Манасія писаль въ XII в.. когда именемъ Тавроскиоовъ византійны обозначали вообще южнорусскихъ Славянъ. Патріархъ Никифоръ, писатель первой половины IX въка сабдовательно жившій гораздо ближе къ событію чёмъ Манасія, говорить, что въ морскомъ сраженін подъ стёнами Константинополя славянскія лоден были разсёяны; при чемъ побито столько Славянъ, что море кругомъ окрасилось въ пурпуровый цвъть; а между ихъ трупами оказались многія женщины. Последняя черта совершенно совпадаеть съ известиемъ Прокопія, который замётиль, что при вторженіяхь въ Римскую имперію Гупновъ (Кутургуровъ или Болгаръ), обывновенно послъ ихъ схватокъ съ римскими войсками на полъ сраженія. Римляне находили женскіе трупы между убитыми варварами. Эти черты подтверждають, что рочь идеть все объ одномъ и томъ же илемени, являющемся въ источникахъ нолъ разными именами \*).

Нашествіе аварскаго кагана въ 626 г. на Константинополь окончилось пеудачею. По всей въроятности этою неудачею и происшедшимъ за тъмъ ослабленіемъ аварскаго могущества воспользовались Болгаре, чтобы возвратить себъ независимость. По крайней мъръ по извъстію Никифора нъсколько лътъ спустя, Кувратъ,
вождь Гунногундуровъ, возсталъ противъ Аваръ, изгналъ ихъ
изъ своей земли, и заключилъ союзъ съ императоромъ Иракліемъ.
Можно догадываться, что и самое возстаніе противъ Аваръ произошло не безъ участія византійской политики, старавшейся всегда вооружать сосъднихъ варваровъ другъ противъ друга.

<sup>\*)</sup> Напомнимъ, что по извъстію Льва Діакона и Кедрина Тавроскиом (Русси), воевавшіе съ Цимисхіємъ въ Болгаріи, также имъли при себѣ женщинъ, и что между убитыми также нерѣдко находились женскіе трупы.

Перейдемъ теперь къ расказу Өеофана, Никифора и Анастасія о раздѣленія Болгаръ и ихъ переселенія за Дупай, къ тому именно расказу, на которомъ до сихъ поръ еще ученые основываютъ начальную Болгарскую исторію \*).

"Гунноболгары и Котраги-говоритъ Өеофапъ-первоначально обитали за Эвксинскимъ Ионтомъ и Меотійскимъ озеромъ. Въ последнее впадають великая река Атель, протекающая отъ океана черезъ всю землю Сарматовъ, и ръка Танансъ, выходящая изъ Кавказскихъ горъ; а изъ сліянія этихъ двухъ рѣкъ образуется Куфисъ, впадающая въ Понтійское море подля Некропиль у мыса. пменуемаго Баранья морда, тамъ гдъ Меотійское озеро изливается въ Понтъ между Босноромъ и Фанагуріей. Отъ этого озера до рвин Куфисъ лежитъ Древняя или Великая Булгарія, которан называется пначе страною Котрагова соплеменникова Болгара". Здёсь мы видимъ, во первыхъ, очень сбивчивыя географическія сведенія. Такъ Атель, т. е. Волга, смешана съ Танансомъ иле Дономъ, а Куфисъ, т. е. Кубань (у древнихъ и Гупанисъ, п Танансь) представлень результатомь ихъ сліянія. Но общее указапіе на Кубанскую страну какъ на древнюю родину Болгаръ совершенно совиадаетъ съ извъстіемъ Проконія о первобытныхъ жилищахъ Кутургуровъ и Утургуровъ.

Во времена императора Константина (Погоната?)—продолжаетъ Өсофанъ—Кроватъ, вождь Булгаръ и Котраговъ, умирая, завѣщалъ своимъ ияти сыновьямъ не раздѣляться между собою и общими сплами бороться противъ виѣшнихъ враговъ. Но сыновья не исполнили его завѣщанія, подѣлили отцовское наслѣдіе, и разошлись въ разныя стороны. Старшій, по имени Бамбай (у Никифора Баянъ), съ своею частію остался на родной землѣ. Второй, Котратъ, перешелъ на эту сторону Тананса; четвертый двинулся въ Паннонію, гдѣ потомъ поддался аварскоту кагану; иятый удалился въ Пентанолисъ или Равенскій экзархатъ. А третій братъ, Аспарухъ, двинулся за Диѣпръ и Диѣстръ, и остановился на рѣкѣ Онглъ. Когда такимъ образомъ братья раздѣлились, многочисленный народъ Хазаръ нокорилъ всѣ земли, лежащія за Танансомъ около Понта, и наложилъ дань на участокъ Батбая, которую "онъ платитъ до сего дия".

<sup>\*)</sup> Theophanis Chronographia. Ed. Bon. 545—550. Nicephori Patriarchae Breviarium. Ed. Bon. 38—40. Anastasii Bibliothecarii Historia Ecclesiastica. Ed. Bon. 179—182

Дальнъйшія, довольно запутанныя извъстія упомянутыхъ писателей новъствують, что Болгаре Аспаруховы, находившіеся педалеко отъ Дуная, начали переходить эту ръку и опустошать Мизію и Өракію. Тогда императоръ Константинъ предпринялъ противъ нихъ походъ (678 г.). Но походъ былъ пеудаченъ, и Болгаре быстро наводнили страну между Дунаемъ и Балканскими ущельями, въ которой и поселились, покоривъ жившія здъсь семь славянскихъ племенъ и кромѣ того племя Северянъ (Сербовъ); при чемъ Болгаре отодвинули эти племена далѣе на югъ и западъ.

Уливляться надобно тому, какимъ образомъ такіе писатели какъ Шафарикъ не обратили вниманія на очевидныя противоръчія между подобными расказами и несомивними историческими фактами и даже съ самими собою. Напримфръ, выходитъ, что только но смерти Куврата, свергшаго аварское пто, Болгаре разділи-.тсь и большею частію покинули свою Кубанскую родину. Слідовательно до его смерти всв они жили за Меотійскимъ моремъ, на Кубани? Но извъстно, что Авары господствовали въ Паннопін, Дакін и вообще по сю сторону Местійскаго моря; а на восточной сторонъ его властвовали Турко-Хазары. То, что писатели IX въка изображають событіемь нъсколькихь льть, относя его ко второй половинь VII въка, есть не болье какъ обычный легендарный пріемъ, повтормющійся въ начальной исторіп едва ли не всйхъ пародовъ. Умирающій отецъ зав'ящаеть сыповьямъ жить въ единенін и согласін; а сыновья не исполняють завъщанія п раздъляются—все это очевидная легенда. Она сложилась конечно для того, чтобы объяснить широкое распространение Болгарскаго парода, котораго вътви къ пачалу IX въка уже простирались отъ Волги и Кавказа до Аппенинъ.

Мы видѣли, что Болгаре переходили за Дупай, нападали на Мизію, Оракію, и доходили до стѣнъ Константинополя еще во зторой половинѣ V вѣка; по и тогда эти походы они предпринимали конечно не прямо изъ своей древней родины, съ береговъ Кубани. Совокупность всѣхъ извѣстій показываетъ, что Болгаре, вытѣснивъ Остготовъ изъ южной Россіи, вслѣдъ за пими подвинулись на западъ, и запяли нѣкоторыми своими илеменами страну между Днѣпромъ и Дупаемъ. Слѣдовательно не изъ за Дона, а просто изъ за Дупая совершали они свои вторженія въ предѣлы Византійской имперіи въ теченіе двухъ стольтій, отъ второй половины V-го до второй половины VII вѣка. Они не огра-

ничивались одними набъгами; неръдко вступали наемниками на византійскую службу; а иногда получали отъ императора земли въ Мизіи и Өракіи, и селились тамъ съ условіетъ защищать эти земли отъ вившишхъ непріятелей \*).

Естественный, историческій хода событій приводить наса ка слёдующему выводу относительно Болгаръ. Ловкая политика Юстиніана I. породившая взапиные раздоры и междоусобія князей, и наступившее за тъмъ аварское про задержали на нъкоторое время ихъ переселеніе за Лунай. Но въ первой половинъ VII въка въ средъ Болгаръ, жившихъ около Дуная, повидимому совершился повороть къ объединению подъ одинмъ княжескимъ родомъ. Обыкновенно такое объединение возникаетъ подъ давленіемъ пноплеменниковъ, а Болгаръ въ то время, кромѣ Аваръ, таснили налвигавние изъ Азовскихъ степей новые кочевники-завоеватели въ лицъ Угровъ. Является сильный князь Кувратъ, которому и удалось свергнуть аварское иго. Вследъ за темъ Болгаре возобновляють свое стремленіе за Дунай, и во второй половинъ VII віка значительная ихъ часть поселяется въ Мизін и Оракін, гай она находить ийкоторыхь своихь соидеменниковь, усийвшихь носелиться тамъ ранве, а также нвкоторые другіе славянскіе роды, очевидно слишкомъ слабые, чтобы противиться такому наилыву. Следовательно это была только эпоха окончательнаго утвержденія Болгарскаго народа на южной сторонь Луная, послъ того, какъ этотъ народъ уже долго жилъ на его съверной сторонъ и высылаль отъ себя дружины въ Мизію, Нанпопію, Иллирикъ и даже за Адріатическое море. Съ удаленіемъ Болгаръ на западъ по смерти Куврата легенда связываетъ и подчинение Приазовскихъ ихъ родичей Хазарамъ. Но мы знаемъ, что Болгаре-Утургуры, по пзвъстію Менандра, уже во второй половинь VI въка поднали зависимости отъ Туровъ, именуемыхъ потомъ Хазарами. Въ расказъ Ософана обратимъ особое внимание на то, что участокъ Батбая "до сего дня платить дань Хазарамъ" (мы гово-

<sup>\*)</sup> Мы видёли, что уже Проконій сообщаєть о таких поселеніяхь Кутургуровь. Ими это не исчезло безслёдно на Балканскомъ полуостровь: но справедливому замёчанію Рёслера оно доселё живеть въ названіи Куцо-Влаховъ (Romaenische Studien 236). Віроятно это племя произошло отъ смішенія Валаховъ съ Кутургурами подъ преобладаніемъ Валамскаго элемента. (Они же называются Гоги). О Куцо-Влахахъ см. Іонина въ Зап. Геогр. Об. по отдёл. этнографіи. ІІІ. 1873.

римъ участокъ Батбая, а не самъ онъ, какъ свидѣтельствуетъ буквальный смыслъ, приписывающій Батбаю такимъ образомъ полуторастолѣтній возрастъ). Отсюда ясно, что во время этого историка, т. е. въ первой половенѣ ІХ вѣка, еще существовали Болгаре въ своей древней родинѣ около Азовскаго моря, и что они еще находились подъ хазарскимъ пгомъ. Это свидѣтельство для насъ важно по отношеню къ Азовско-Кубанскимъ Болгарамъ, о которыхъ будемъ говорить въ другомъ мѣстѣ (по поводу вопроса о Тмутраканской Русп).

Надѣюсь, мы достаточно обнаружили недостатовъ вритиви со стороны европейской ученой исторіографіи, повторявшей о разселеніи Болгаръ сомнительныя извѣстія писателей позднѣйшихъ, безъ согласованія ихъ съ писателями болѣе ранними. Теперь обратимся въ другимъ сторонамъ помянутой теоріи, т. е. въ довазательствамъ этнографическимъ и филологическимъ.

## ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЭТНОГРАФИЧЕСКІЯ.

IV.

Невівриое мийніе о характерії Славяни и превращеніи Болгари. Сосідство съ Уграми. Сила славянскаго движенія.

Откуда на Балканскомъ полуостровъ явилось такое силошное и многочисленное Славянское населеніе?

По нѣкоторымъ признакамъ нѣтъ сомнѣнія, что Сармато-Славянская стихія существовала тамъ издревле рядомъ съ Кельтической и Германской; но до такъ наз. эпохи Великаго переселенія народовъ эта стихія была довольно слаба. Всв почти согласны въ томъ, что сильный приливъ Славянъ изъ-за Дуная совершился въ V вѣкѣ; особенно онъ увеличился послѣ паденія Гупиской державы и удаленія Остъ-Готовъ въ Италію. Но какимъ образомъ совершилось это переселеніе Славянъ за Дунай? Шафарикъ, постоянно проновѣдующій о необыкновенно мирномъ п кроткомъ характерѣ Славянскаго племени, говоритъ слѣдующее: "Славяне, ища новыхъ жилищъ, пикогда не приходели въ Мизію, п окре-

стныя земли разомъ, съ шумомъ и громомъ, напротивъ отдѣльными частями, тихо, и поселялись въ нихъ съ позволенія и вѣдома Греческаго правительства. Такое мирное и продолжительное переселеніе земледѣльческаго народа не могло обратить на себя вниманія Греческихъ историковъ, гонявшихся только за звукомъ оружія и количествомъ крови, пролитой на полѣ сраженія, а потому мы и не находимъ инчего въ ихъ твореніяхъ объ этомъ поселеніи". (Слав. Древ. т. ІІ. кн. І).

Замъчательно, что подобная характеристика мирнаго переселенія нискодько не чёшаєть тому же писателю пзображать цёлый рядъ славянскихъ вторженій въ преділы Византійской пинеріп. А византійскіе историки, на которыхъ онъ ссылается, нисколько не молчать о томъ, что эти вторженія сопровождались всякаго рода жестокостими, совершенно не соотвътствующими понятію о какомъ-то проткомъ, миролюбивомъ пастроеніи Славянскаго племени. Напримъръ, Прокопій въ своей "Готской войнъ" расказываетъ, какъ при одномъ вторженін во Оракію, въ 550 г., Славяне сожгли живымъ римскаго военачальника Азвада, предварительно выразавъ у него ремни изъ спины. (Это выразывание ремней, судя по нашимъ сказкамъ, было одинмъ изъ обычныхъ пріемовъ у Славянъ). Вообще жалобы византійскихъ инсателей на жестокости, совершаемыя Славянами, вполнъ сходны съ ихъ расказами о неистовствахъ, которыя впоследствін производили Руссы при своихъ нападеніяхъ на Византію, напримѣръ въ 865 и 941 гг. По словамъ Прокопія нападенія Славянъ производились почти ежегодно. Нападенія эти совершались, во первыхъ, Славянами уже жившими на Балканскомъ полуостровъ, а во вторыхъ тімп, которые приходили съ сіверной стороны Дуная. Послъдніе неръдко селились въ Мизін, Иллирін и Оракін подля своихъ одноплеменниковъ; а византійское правительство по невол'й нотомъ уступало имъ завятыя земли съ обычнымъ обязательствомъ доставлять всномогательныя дружины. Слёдовательно поселеніе Славянъ въ предёлахъ Византійской имперіи происходило совсемъ не тихо и незамётно для исторіи; напротивъ оно совершалось при гром' оружія и сопровождалось большимъ кровопролитіемь; о чемь, повторяю, писколько не думають умадчизать византійскіе историки. Въ этомъ заселенін Балканскаго полуострова Славянами безспорно главная роль принадлежала Болгарамъ; движеніе ихъ за Дунай началось со второй половины V въка; а во второй половинъ VII оно завершилось окончательнымъ ихъ утвержденіемъ въ Мизіп, значительной части Өракіп п Македоніп \*).

Въ половинъ IX въка Болгарскій народъ принялъ христіанство, а вмъстъ съ тъмъ и Священное Писаніе на Славянскомъ языкъ. Ясно, что въ это время онъ былъ народомъ уже Славянскимъ. А такъ какъ его тъсное сожительство съ Славянами считаютъ со времени поселенія за Дунаемъ, т. е. со второй половины VII въка, то выходить, что онъ ославянился въ теченіе полутораста лътъ. Венелинъ очень мътко указалъ на эту самую слабую сторону Тунмано-Энгелевой теоріп: такое скорое п полное превращение могущественнаго племени завоевателей въ народиость покоренныхъ, и притомъ народность совершенно чуждую, ни съ чвмъ несообразно, и не находить въ исторіи никакой аналогіп. Мы снова удивляемся, какимъ образомъ глубокомысленный Шафарикъ пе остановилъ своего випманія надъ этимъ важнымъ пунктомъ и ограничился только следующимъ замечаніемь: "Здівсь, во многихъ отношеніяхъ, представляется намь такое же явленіе, какое, спустя около двухь соть леть, повторилось на Руси, когда къ тамошнимъ Славянамъ пришли Варяги. Предводители вопиственныхъ полчищъ, правда немногочисленныхъ, не храбрыхъ и искусныхъ въ военномъ дѣлѣ, вторглись въ земли миролюбивыхъ Славянъ, занимавшихся земледъліемъ п сельскимъ хозяйствомъ, присвоили себъ надъ ними верховную власть и, носелясь среди ихъ, такъ полюбили выгоды образованной гражданской жизни, что въ короткое время породнились съ новыми своими подданными, приняли пхъ языкъ, нравы, образъ жизни и даже вивств съ ними самое христіанство, совершенно переродились и сдёлались изъ Уральской Чуди Подгемскими Славянами" (ibid. 266). Мы видимъ, что незабвенный авторъ Славянскихъ Древностей превращенію Финскихъ Болгаръ въ Славянъ находить аналогію въ такомъ же или еще болье быстромъ превращенін Скандинавской Руси тоже въ Славянъ. Послі изслідованій, посвященныхъ нами вопросу о происхожденіи Руси, мы считаемъ себя въ правъ сказать, что означенное сравнение не можеть имъть мъста. Никакой другой, несомивнно исторической,

<sup>\*)</sup> Примъры постепеннаго водворенія Славянь за Дупаемъ см. въ Заседеніи Валкан. полуострова Славянами-Дринова. Только жаль, что г. Дриповъ при этомъ упустиль изъ виду главную массу Славянскаго паселенія, т. е. Болгарь, н, положась на мижнія Шафарика п другихъ авторитетовъ, не подвергъ апализу доказательства Тюрко-Финской теоріи.

аналогін Тюрко-Финская теорія намъ не представила. Замѣчательно, что нашъ норманизмъ въ свою очередь быстрому перерожденію Руси въ Славянъ находитъ аналогію въ такомъ же перерожденін Болгаръ. Такимъ образомъ обѣ эти мнимыя теоріи опираются одна на другую \*).

Перекрешеніе или смъщеніе разныхъ народностей, порождающее новые типы, новыя національности, а также переходъ одного нарола въ другой совершаются по такимъ же неизмѣннодѣйствующимъ законамъ какъ и все другое въ мірі; скачковъ, отступленій, идиллических исключеній туть не бываеть и не можеть быть. Дунайскіе Болгаре являются передъ нами не какимъ либо смъщаннымъ, переходнымъ типомъ, а пъльнымъ Славянскимъ народомъ; если были постороннія примъси, то онъ давно уже переработаны спльною, господствующею стихіей, и оставили только нѣкоторые слѣды. А если принять означенную теорію, то мы, на обороть, имфли бы перель собой быстрый переходъ сильнаго, господствующаго народа въ другой более слабый и притомъ подчиненный-явленіе совершенно противор'ячащее историческимъ законамъ. Исторія какъ бы нарочно пом'єстила рядомъ съ Болгарами иные народы, чтобы свидетельствовать о невозможности подобныхъ нереходовъ. Вотъ уже около 1000 лътъ какъ орда Угровъ поседилась посреди Славянъ: однако они не только не ославянились, а напротивъ благополучно подвигаютъ впередъ мадьяризацію нашихъ соплеменниковъ. Европейскіе Турки болье 400 льтъ живуть посреди Славянь и Грековь, и досель еще не ославянились и не огречились. Румыны почти со всёхъ сторонъ были окружены Славянами; въ теченіе ніскольких столітій они жили общею политическою и религіозною жизнію съ Славянскими Болгарами, пифли церковно-славянскую письменность, и все таки не

<sup>\*)</sup> Тоть же идиллическій взглядь на совершенное подчиненіс завоевателей вліянію покоренной народности разділяль и многоуважаемый, слишкомъ рано похищенный смертію, Гильфердингь. "Много ордь—говорить онь—въ теченіс віжовь бросалось оть Уральскихъ горь или изъ Средней Азіи на земледільцевь Славянь, и всіз ночти сохраняли, среди мирнаго, общительнаго племени Славянскаго, свою дикую, исключительную народность, какъ-то Авары, Мадьяры, Неченіги, Ноловцы, Татары, Турки и столько другихъ: отрадное между ними исключеніе представляють ті степенные пришельцы, которые, когда и превосходили Славянь силою оружія, склонялись передъ ихъ духовною силою и родинлись съ ними, ділались ихъ защитниками и братьями. Таковы были Гунны, столь пенавистные Германцамь; таковыми оказались и Болгаре". Соч. Гильферд. (І. 26).

превратились въ Славянъ. Вообще Тюрко-Финскія племена отнюдь не легко переходятъ въ другія народности; доказательствомъ тому служитъ съверная и восточная полоса Европейской Россіи. Хотя илемена эти не только не господствующія (каковыми были Болгаре), а напротивъ представляются лишенными всякой политической самобытности, бъдными и слабыми; однако обрустие ихъ совершается весьма медленно и постепенно, въ теченіе многихъ стольтій, и никакихъ исключеній изъ этой постепенности мы не видимъ.

Если обратимся къ Болгарамъ и поищемъ какихъ либо особыхъ условій, которыя могли бы благопрінтствовать ихъ быстрому превращению въ Славянъ, то никакихъ полобныхъ условій мы не найдемъ. Сторонники Тюрко-Финской теоріи указывали на одно только смягчающее обстоятельство: малочисленность Болгаръ, покорившихъ Мизію, ибо они составляли одну илтую часть Кувратовой орды; при томъ они будто бы были отдалены отъ соилеменныхъ имъ Финскихъ народовъ \*). Но эта малочисленность. которую предполагаль уже Шафарикъ, принадлежить къ очевилнымъ натяжкамъ, и дёленіе Кувратовой орды на пять равныхъ частей есть не болье какъ гипотеза. Мы видъли, что вообще расказъ объ этомъ деленін ниветь чисто легендарный характерь. Весь ходъ Болгарскаго движенія напротивъ указываеть, что главная масса Болгаръ сосредоточилась на Дунав; при чемъ значительная часть этой массы поселилась въ Мизін, отчасти покоривъ жившихъ тамъ Славянъ, отчасти отодвинувъ ихъ далбе на югъ и западъ. По всемъ признакамъ здёсь было многочисленное и сплошное Болгарское населеніе.

Далье, еслибы Дунайскіе Болгаре были Финнами, то ивть никакого повода говорить объ ихъ отдаленности отъ родственныхъ имъ народовъ. Ненадобио, вопервыхъ, упускать изъ виду, что они нискольно не находились въ изолированномъ положеніи по отношенію къ другимъ вѣтвямъ своего илемени. Значительная ихъ часть еще оставалась на сѣверной стороиѣ Дуная, въ Дакіи; кромѣ того, по смыслу сказанія о раздѣлѣ сыновей Куврата выходитъ, что къ части Аспаруха съ сѣверо-восточной стороны, т. е. со стороны Диѣпра и Азовскаго моря, примыкалъ удѣлъ втораго брата, а съ сѣверо-западной удѣлъ четвертаго. Послѣдній удѣлъ, т. е. Болгаре Паннонскіе, поселившіеся на р. Тиссѣ,

<sup>\*)</sup> См. Черткова "О переводѣ Манасіннской лѣтопи" (стр. 64) и Сочиненія Гильфердинга (І. 26).

не только не теряли связи съ Нижне-дунайскими Болгарами: по потомъ, когда было разрушено Аварское парство, они возсоединились съ своими соилеменниками. Еслибы Болгаре принадлежали къ Тюрко-Финской семьй, то ихъ народность нашла бы могущественную поддержку и въ самомъ народѣ Аварскомъ, который таже исторіографія причисляла досель къ Тюрко-Финскимъ илеменамъ. Болгаре ивкоторое время находились подъ игомъ Аваръ; но и послу освобождения отъ этого ига они долгое время жили въ сосъдствъ съ Аварами на Дунаъ. Однако эти вва народа не только не могли слиться, по напротивъ мы видимъ между ними ожесточениую борьбу: эта борьба прекратилась только съ конечнымъ разрушениемъ Аварскаго царства, которос было уничтожено соединенными усиліями Франковъ и Болгаръ въ началь ІХ въка. Болгаре "въ консцъ истребили Аваръ" — замъчаетъ одинъ византійскій писатель (Свида). Мы не думаємъ, чтобы это пзв'ястіе можно принимать буквально. По всей втроятности далеко не вст Авары были истреблены, и можеть быть они впоследствии помогли Уграмъ завоевать Ианнонскихъ Славянъ.

А Угры, развъ они далеко жили отъ Болгаръ? Нисколько: Они были ихъ сосъдями съ незапамятныхъ временъ еще въ степяхъ Южной Россіи, откуда постепенно подвигались на западъ; уже въ первой половинъ ІХ въка, по византійскимъ извъстіямъ, мы находимъ Угровъ сосъдими Болгаръ на нижнемъ Дунав. Еслибы Болгаре были сами Угорское, т. е. Финское, племя, то ихъ народность должна была получить сильную поддержку и со стороны Угровъ. Принимая въ расчетъ Болгаръ, оставшихся по ту и по другую сторону Азовскаго моря и близкія къ пимъ племена Поволжскихъ Финновъ, мы получили бы почти непрерывное Финское население на огромномъ пространстве отъ Уральскихъ до Балканскихъ горъ. Какъ же при такихъ условіяхъ Дунайскіе Болгаре могли обратиться въ Славянъ? На оборотъ тогда бы всёмъ Южнорусскимъ и Дунайскимъ Славянамъ грозила опасность обратиться въ Финновъ. Но въ томъ-то и дело, что этотъ рядъ Угорскихъ народовъ былъ нарушенъ великимъ Болгарскимъ племенемъ. По отношению къ настоящимъ Уграмъ мы не только не находимъ со стороны Болгаръ какого либо родственнаго влеченія, а напротивъ видимъ туже илеменную ненависть какъ и въ отношенін Аваръ.

Наконецъ возъмемъ собственныхъ Гунновъ, т. е. Гунновъ Аттилы. Напрасно было бы думать, что послѣ паденія его державы

эти Гупны были вев истреблены или ушли опять на востокъ. Напротивъ, часть ихъ уцѣлѣла въ Давіи и Нанноніи. А другая часть, по словамъ Іорнанда, съ сыновьями Аттилы удалилась на берега Понта въ мѣста, гдѣ иѣкогда обитали Готы. Кромѣ того небольшое количество Гунновъ вмѣстѣ съ Сарматами (т. е. Сербами) основалось въ Иллирикѣ. Далѣе, младшій сынъ Аттилы Орнакъ поселился съ своими Гупнами на краю Малей Скиоіи (въ Добруджѣ), рядомъ съ Аланами, которыми начальствовалъ царъ Кондакъ. (Эти Алане были увлечены Гупнами изъ Задонскихъ степей). Двоюродные братья Эрпака, Эмнедзаръ и Узиндуръ, занали сосѣднюю часть Береговой Дакіи, откуда гунскіе гиязья Уто и Искальмъ съ своимъ народомъ перешли далѣе на югъ: "потомки этихъ Гупновъ — прибавляетъ Іорнандъ — называются Сакромонтизіи и Фозатизіи" (сар. L.) \*).

Слъдовательно, вотъ сколько гунскихъ элементовъ имъли Болгаре вокругъ себя, и, еслибы Гунны и Болгаре были равно Туранцы, то конечно коренная Болгарская народность нашла бы обильную иншу для своего сохраненія и дальнъйшаго развитія. А между тъмъ на оборотъ Болгаре мало по малу ославянили почти всю восточную половину Балканскаго полуострова.

И такъ, если допустить предположение, что Болгаре были соилеменниками Угровъ, то быстрое и коренное превращение ихъ
въ Славянъ являлось бы событиемъ не только чрезвычайнымъ, не
и просто ни съ чѣмъ несообразнымъ. А потому мы смѣло можемъ
утверждать, что Болгаре, пришедшие на Дунай, не могли быть
инчѣмъ инымъ какъ Славянами. Это положение только и можетъ
объяснить намъ, почему въ слѣдъ за окончательнымъ поселение
емъ Болгаръ въ Мизіи мы видимъ усиленное славянское движение
иочти по всему Балканскому полуострову. Славянизація въ VIII
вѣкѣ сдѣлала такіе усиѣхи даже въ южныхъ частяхъ полуострова, что Константинъ Багрянородный замѣчастъ "ославянилась
(ἐσθλαβώθη) и оварварилась цѣлая страна въ то время, когда

<sup>\*)</sup> Менандръ подъ 573 г. говорить, что на аварское посольство, возвращавмесси изъ Византіи, напали "такъ называемые Скамары" и разграбили его. Осефанъ подъ 764 г. также уноминаеть о болгарскикъ разбойникахъ, "называемыхъ Скамарами". О тѣхъ же разбойникахъ Скамарахъ говоритъ Эвгиний въ житіи Северина. (См. Мет. Рор. II. 526). Уномянутые выше Іорнандовы Сакромонтисін но всей въроитности суть инчто иное какъ перенначенное названіе Скароманты или Скамары. Ми (вслъдъ за Шафарикомъ) сближаемъ съ этимъ названіемъ славянское слово скамрахъ или скоморохъ. Это одно изъ многихъ народныхъ именъ, обратившихся въ бранное или насмъшливое нарицательное имя.

моровая язва свирунствовала во всей вселенной, а скинетру римскій быль въ рукахъ Константина Конронима" (De thematibus occidentis). Какимъ образомъ могла происходить такая славянизапія уже въ VIII въкъ, еслибы сильное и госпоаствующее надъ Ставянами илемя, было чужтаго имъ, финскаго или турсикаго происхожденія? Откуда бы вдругь взяли силы некоторые довольно слабые славянскіе народы, прозябавшіе дотоль на почев имперіи? Та и пообще славянскій элементь началь громко заявлять о своемъ существованін на полуостровъ только съ появленія на немъ Болгаръ, т. е. съ У въка. Теорія, толкующая о томъ, что Дунайскіе Славяне по своему мпрному характеру даже не были способны ни къ какимъ заявленіямъ, а ждали для этого предвоинтелей, которые пришли къ нимъ въ вида чуждаго и совершелно несимпатичнаго для нихъ Угорскаго племени (какъ Славяне Русскіе ждали прихода Вариговъ, чтобы заявить міру о своемъ существованія)--эта теорія совершенно произвольная, не основанная ни на какихъ историческихъ свидътельствахъ и прямо песообразная съ историческимъ смысломъ. Очевилно пришествіе Болгаръ подкръпило славянскій элементь на Балканскомъ полуостровъ, и сообщило славянскому движенію такую силу, что Византійская имперія должна была напрячь всё средства своей высшей гражданственности, чтобы положить преграду этому движенію. Благоларя превосходству своей организаціи, ей угалось не только остановить его, но впоследствін произвести движеніе обратное, т. е. потрясти, ослабить Болгарское государство и снова огречить многія містности, сділавшіяся почти славянскими \*).

<sup>\*)</sup> Точно также объптальянилась та болгарская колонія, которая по баснословному разсказу византійцевъ перешла въ Италію прямо отъ Азовскаго моря
съ пятымъ сыномъ Куврата. А по нзвъстіямъ Фредегарія (гл. 72) и Павла Діакона (кн. V. гл. 29) просто дружина Булгаръ, "происходившихъ изъ Азіатской
Сарматіи", бъжала изъ Баварін отъ преслъдованій короля Дагоберта въ числъ
700 человъкъ, подъ начальствомъ своего князя Альзека, и около 667 года посенилась въ герцогствъ Веневентскомъ съ дозволенія короля Гримоальда. Они заняли здъсь три селенія: Сепино, Изернію и Вояно. (И эту-то дружину, въ 700
человъкъ, размъстившуюся въ трехъ селеніяхъ, новая исторіографія считала пятою частью всего Болгарскаго парода!). Дальнъйшія судьбы этой колоніи неизвъстны. Въ XV въкъ въ тіхъ же мъстахъ поселились повые славянскіе виходцы,
именно изъ Сербін. (См. о томъ "Письма" де-Рубертисъ въ Чтен. Об. И. и. Д.
1858. 1). Обращаемъ на этотъ предметъ вниманіе нашихъ славистовъ. Можетъ
быть когда нибудь имъ удастся открыть слѣды упомянутой Болгарской колоніи
въ мъстныхъ средневѣковыхъ источнякахъ.

T.

Черты правовъ и обычаевъ у Дунайскихъ Болгаръ. Ихъ одежда и наружность. Мнимыя связи съ Камскими Болгарами.

Если обратимся въ другому ряду доказательствъ Тюрко-Финской теоріп-къ обычаямь, то и здёсь найдемь, что эти доказательства набросаны поверхностно, имбють только подобіе научныхъ пріемовъ и лишены всесторонняго, критическаго разсмотриня. Вотъ въ какомъ види они изложены у Шафарика. "Равномърно образъ жизни и обычаи природныхъ булгарскихъ государей ръшительно не славянскіе, напр. принесеніе людей п звърей въ жертву богамъ, священное омовение ногъ въ моръ. множество женъ, падающихъ при видъ князя ницъ на земь лицемъ и славящихъ его, несеніе впереди войска конскаго хвоста вывсто знамени, клятва на обнаженномъ мечв п разсвчение при этомъ собакъ на части, употребление человъческихъ череновъ вивсто чашъ, біеніе пойманнаго вора дубиной по головъ и боданіе жельзными кривыми крюками въ ребра, ношеніе широкихъ шароваръ по обычаю Турковъ, спденье, поджавъ полена, задомъ на пятахъ (по обычаю Персовъ), предпочтение левой стороны правой, какъ почетнаго мъста". (271-272).

Нынь доказано, что для рышенія этнографическихь вопроковь сходство и различіе обычаєвь представляють самую слабую основу; что общія черты быта и религіи могуть встрычаться у народовь не только не родственныхь по происхожденію, но даже живущихь въ совершенно разныхь частяхь свыта и не имыющихь никакихь спошеній между собою. Поэтому доказательства подобнаго рода надобно строить съ большою осмотрительностію и отличать существенныя, дыйствительно-родственныя черты отъ общихь, принадлежащихь не только извыстной народности, сколько извыстной степени гражданственности или вліянію одного народа на другіе сосыдніе и особенно на покоренные. Поборники Тунмано-Энгелевой теоріи, во первыхь, не обратили вниманія на весьма ясныя свидытельства источниковь. Общія черты встрычаемь уже у Амміана Марцелина при описаніи быта и характера Гунновь и Алань: Алане ("древніе Массагеты"—поясняєть Амміань) такой же кочевой, конпый и воинственный народь, какъи Гунны. Мало того, у Аланъ находимъ черты, прямо тожественныя съ краснокожими дикарями Новаго Свёта, напримёръ скальпированіе непріятельских головь. Однако Алане никопиль образомъ не могутъ быть отнесены къ Монгольскимъ и Татарскимъ идеменамъ, съ понятіемъ о которыхъ мы привыкли связывать представление о кочевомъ, конномъ народъ. Любимый напитокъ Татаро-монгольскихъ кочевниковъ составляетъ кумысь или кобылье молоко: но, какъ извъстно, древніе Литовцы и Сарматы также употребляли этотъ напитокъ. Тотъ же Амміанъ, восхищаясь храбростью Аланъ, объясняеть воинственный характеръ Персовъ тъмъ, что они родственнаго происхожденія со Скивами-Аланами (другіе писатели называють Алань Сарматами); этимъ свидътельствомъ положительно ръшается вопросъ о принадлежности последнихъ въ Арійской семьв. А Болгаре вышли именно изъ той страны и изъ той групны народовъ, которую Амміанъ онисываетъ въ IV въкъ подъ общимъ именемъ Аланъ, обитавшихъ за Лономъ и Азовскимъ моремъ, и мы имфемъ полное право заключить, что Болгаре принадлежали къ Скиоо-Сармато-Аланской группъ.

Далбе, Проконій, описывал нравы Склавинъ и Антовъ, говорить: "Они ведуть образь жизни суровый и грубый какъ Массагеты, и подобно послёдними покрыты грязью и всякою нечистотою; влые и лукавые люди между ними очень рёдки; но при своемъ простосердечіп они имѣютъ гуннскіе правы" (De Bello Goth. 1. III. с. 14). Какого же болбе яснаго свидетельства можно требовать отъ источниковъ, чтобы видъть всю несостоятельность упомянутыхъ доводовъ? Склавины п Анты, т. е. Дунайскіе п Русскіе Славяне, им'єють гунискіе нравы. А изв'єстно, что Проконій нодъ пменемъ Гунновъ разумфетъ преимущественно Болгарскія илемена, которыя въ его время пгради едвали не главную родь въ политическихъ отношеніяхъ имперіи со стороны Дунайской границы, и для насъ совершенно понятно ностоянное сопоставленіе съ ними Антовъ и Придунайскихъ Склавиновъ. Въ расказахъ его о нападеніяхъ на имперію мы обыкновенно встрічаемъ то раздельно, то въ совокупности, эти три народа: Гунны, Анты и Склавины. Въ его описаніи войнь Вандальской и Готской въ числь вспомогательных или наемныхь войскь опять встрычаются тъже Гунны, Анты и Склавины; они преимущественно упоминаются въ качествъ отдичныхъ конниковъ и стрълковъ. Общее или

родовое названіе Гунновъ, какъ мы уже говорили, замѣняется у Прокопія пногда видовыми именами Кутургуровъ и Утургуровъ, а иногда другимъ общимъ названіемъ Массагетовъ. (Приномнимъ, что Амміанъ Массагетами называетъ Аланъ). Итакъ о сходствѣ бытовыхъ чертъ у Славянъ и у Болгаръ мы имѣемъ ноложительное свидѣтельство Прокопія, который самъ видѣлъ ихъ и могъ наблюдать ихъ нравы, сопровождая Вслизарія въ его походахъ. Слѣдовательно и съ этой стороны, на которую, повторяемъ, можно опираться весьма условно и осмотрительно, источники говорятъ совсѣмъ не въ пользу Тюрко-Финской теоріи.

Если сравнимъ нѣкоторые обычаи въ частности, то опять встрѣтимъ общеславянскія или общеварварскія черты. Напримъръ, клятва на обнаженномъ мечѣ была также въ обычаѣ у Руссовъ; употребленіе человѣческихъ череновъ вмѣсто чашъ, было присуще чуть ли не всѣмъ варварскимъ народамъ; мы находимъ его у Германцевъ даже въ VI вѣкѣ, если приномнимъ исторію лангобардскаго короля Альбонна. Знамена или стяги съ конскимъ хвостомъ (столь свойственныя народу, недавно вышедшему изъ кочеваго, коннаго быта), предпочтеніе лѣвой стороны, сидѣніе ноджавъ колѣна на пятахъ (притомъ "по обычаю Персовъ", народа совсѣмъ не турецкаго), широкіе шаровары (по извѣстію Ибнъ-Фадлана бывшіе въ употребленіи также у Руссовъ) и пр. и пр.—все это такія черты, которыя никакъ нельзя признать финскими и турецкими по преимуществу.

Извъстно, что нъкоторыя принадлежности одъянія, а также прическа и борода не только въ наше время, но и во всѣ времена подвергались разнымъ вліяніямъ или такъ наз. модѣ. Болгаре значительное время находились въ зависимости отъ Аваръ, н нотому ивтъ ничего удивительнаго, если по одному византійскому свидфтельству (Свида) въ костюмъ ихъ оказалось кое-что общее съ Аварами. Но уже самое свидътельство, будто "Болгаре перемвнили свою одежду на аварскую" (Мет. Р. І. 758), показываеть, что Болгаре и Авары не считались однимъ и темъ же племенемъ. Какую именно одежду заимствовали Болгаре у Аваръ, Свида не объясняеть: прическа у этихъ народовъ была различпая. Өеофанъ п Анастасій говорять, что Авары носили длинные волосы, отброшенные назадь и переплетенные тесемками: а остальная внёшность ихъ была похожа на гуннскую (Мет. Рор. I. 644). Но, какъ мы видёли, подъ Гуннами въ тѣ времена у византійцевъ разумёлись препмущественно Болгаре. Прокопій,

товоря о партіяхъ цирка, описываетъ ихъ модный костюмъ и прическу, которыя они усвоили себъ по образцу Массагетовъ или Гунновъ, а извъстно, что и Гунны, и Массагеты у него означаютъ именно Болгаръ. Главныя черты этой моды составляли: оголенныя щеки и подбородокъ, подстриженная кругомъ головасъ иучкомъ волосъ на затылкъ, рукава одежды, очень узкія у кисти рукъ и весьма ипрокія къ илечу, илащи, исподнее илатье и разные виды "гуннской обуви" (Hist. Arcana c. VII). Изъ этихъ сопоставленій мы можемъ только заключить, что Болгаре и Авары носили прическу разную, а одежда ихъ была похожа.

Что обычай стричь бороду и голову ириналлежаль собственно Волгарамъ, подтверждаетъ одно болгарское извъстіе, именно роспись первыхъ князей. Тамъ прямо сказано, что пока они держали княженіе объ ону (свверную) сторону Луная, были "съостриженными главами". (Обзоръ Хронографовъ. Андр. Ионова. І. 25). Слёдовательно послё утвержденія въ Мизін и Оракін болгарская аристократія начала изменять свою прическу, конечноиотъ вліяніемъ византійскимъ. Такимъ образомъ, описанные Львомъ Діакономъ, бритый подбородокъ Святослава и его оголенная голова съ чубомъ, какъ оказывается представляли черты общія съ древинии Болгарами; только русскіе князья долже болгарскихъ сохраняли старыя привычки. Впрочемъ съ одной стороны уже въ въкъ Святослава не всъ Руссы брили бороду, иткоторые отпускали ее и завивали въ гриву (Ибпъ-Хаукалъ), а съ пругой въ томъ же вък встръчаются болгарские вельможи все еще съ полбритою кругомъ головою (Liutprandi Legatio) \*).

Если отъ волосъ и одежды перейдемъ къ типу лица, то и здѣсъне пайдемъ никакихъ доказательствъ туранскаго происхожденія.. Современные намъ Болгаре въ большинствѣ имѣютъ чистый южнославянскій типъ. Если же и встрѣчаются (особенно въ Подунайской равнинѣ) многія физіономія съ типомъ тюрко-финскихъ, народовъ, то это объясняется историческими судьбами Болгаръ.

<sup>\*) &</sup>quot;Bulgarorum nuntium; ungarcio more tonsum", говорить Ліутирандъ. По чему же "остриженнаго по угорскому обичаю"? Оголенная кругомъ голова составляла древнеболгарскій обичай, какъ то доказивають Прокопій и Роспись болгарскихъ князей. Очень можеть быть, что и къ Уграмъ этоть обычай перешельоть Болгаръ.

Вотъ одно изъ очевидныхъ доказательствъ, что Понтійскіе Скием не были ни Чудь, ни Монголы; фигуры этихъ Скиеовъ на разныхъ предметахъ, добитыхъ раскопками въ Южной Россіи, спабжени отличными бородами. Обычай брить бороды, былъ собственно не скиескій, а сарматскій.

Многія примѣси тюркскія и угорскія вошли въ Болгарскій организмъ еще до утвержденія ихъ за Лупаемъ: но и послѣ того долгое время продолжался приливъ тюркскихъ элементовъ. Приномнимъ только, что послъ пстребительныхъ войнъ Цимискія и особенно Василія II, когда Болгарское государство ослабило и подчинилось Византіи, многія містности Болгарін запустіли. Въ теченіе Х віка мы видимь рядь Печенільских вторженій: а въ XI цёлыя орды Печенёговъ поселились въ равничныхъ частяхъ Болгарін съ позволенія Византін. За Печенѣгами послѣловали вторженія и колонизація Половцевь, за Половцами Татары; наконепъ и Турки Османскіе также внесли свою полю. И зам'вчательно, какъ сильна и живуча была коренная славянская народпость Болгаръ: она усвоила себъ всв чуждые элементы, ибо всв эти обрывки тюркскихъ народностей следались Болгарами по языку и быту; но онв оставили многіе следы въ наружномъ типъ н въ характеръ новыхъ Болгаръ. Кромъ того неблагопріятное вліяніе чуждыхъ примісей отразилось впослідствін въ недостаточномъ стремленін къ національному единству и къ самобытности. Итакъ мы видимъ Болгаръ въ постоянномъ и очень тъсномъ соприкосновеній съ народами тюрко-финскими, съ самаго начала ихъ исторіи до последнихъ вековъ. Есть ли какая вероятность. чтобы ири такихъ условіяхъ они могли обратиться въ чистыхъ Славянъ и протпвостоять всёмъ чуждымъ примесямъ, еслибы они не были коренною славянскою народностію? Конечно нѣтъ. Историческіе законы непреложны.

"Болгаре—говорить Шафарикь—приносили людей и звѣрей въ жертву богамъ." Да какой же народъ, находившійся на степени варварства, этого не дѣлалъ? Извѣстно, что жертвоприношенія, и даже человѣческія, были въ обычаѣ у Руссовъ еще во второй ноловинѣ Х вѣка. Въ числѣ нѣкоторыхъ языческихъ обрадовъ у Болгаръ было разсѣченіе собакъ на части. Но и Руссы дѣлали тоже самое, судя по извѣстію Ибнъ-Фадлана. Болгарскіе судьи пытали воровъ и разбойниковъ батогами и желѣзными крючьями. Но пытки, и самыя варварскія, существовали у народовъ болѣе образованныхъ. Какія же это доказательства турецкаго или финскаго племени?

Продолжимъ выписку доводовъ, приводимыхъ Шафарикомъ въ пользу не славянскаго происхожденія: "раннее укорененіе магометанства между Подунайскими Булгарами, слѣды коего, по словамъ цаны Николая, можно было видѣть у нихъ даже и но обра-

щеніп въ христіанскую віру (860-866), особенно многоженство, принятіе святыни располсавшись, покровеніе головы турбаномъ въ храмъ, суевърное убіеніе животныхъ, сарацинскія кнпги п т. п. Въромтно Дунайские Булгары, и по утверждении своемъ въ Мизіп, продолжали прежиія дружескія сношенія съ братьями своими, оставшимися на Волгъ, отъ коихъ, безъ сомивнія, еще въ VIII въкъ приняли первыя начала магометанства, уступившаго послъ мъсто хрпстіанству" (272). Мнъніе о магометанствъ Дунайскихъ Болгаръ, какъ мы видимъ, построено на весьма слабыхъ основаніяхъ. Эти основанія заимствованы препмущественно изъ Отвытовъ напы Николая I въ 866 г. \*). Только что окрещенные Болгаре обратились къ пап'т Николаю I съ просьбою возвести Волгарію на степень отдёльнаго патріархата и при этомъ предложили рядъ вопросовъ, имъвшихъ целію разъяснить некоторыя ихъ недоумвнія относительно новой религіи. Изъ этихъ вопросовъ, на которые папа присладъ своп отвъты, ясно видно. что Болгарскій народъ держался еще многихъ языческихъ обычаевъ. Напримъръ, вопросъ: "можно ди имъть двухъ женъ п. если нельзя, то какъ поступать съ имъющими" — этотъ вопросъ нисколько не служить признакомъ мусульманства; многоженство есть черта языческая, п оно существовало у всёхъ славянскихъ народовъ. Далье, обычай распоясываться, приступая въ какому либо священному дёлу, ношеніе какой то полотняной повязки па головъ (ligatura lintei), которую новообращенные не привыкли еще снимать входя въ церковь, продолжавшіяся въ пародѣ идольскія жертвоприношенія—все это суть несомнінные остатки язычества.

Изъ всёхъ вопросовъ болгарскихъ только одинъ имѣстъ отношеніе къ магометанству. "Что дѣлать съ нечестивыми книгами, которыя мы получили отъ Сарадинъ и имѣемъ у себя?" спрашиваютъ Болгаре. "Непремѣнно сжечь"—отвѣчаетъ папа. Но что это за сарадинскія книги и отъ кого онѣ были получены, о томъ нѣтъ никакихъ дальнѣйшихъ указаній. Неизвѣстно, были ли то чисто мусульманскія книги или принадлежали какой либо восточной сектѣ, предшественницѣ болгарскаго богумильства. Предметъ тѣмъ болѣе темный, что о мусульманской пронагандѣ тутъ совсѣмъ не уноминается. Въ заключеніе своихъ вопросовъ Болгаре умоляютъ дать имъ чистую и совершенную христіанскую вѣру:

<sup>\*)</sup> Responsa ad consulta Bulgarorum. Acta Conciliorum. Ed. Harduin. V. 353.

"поо-говорять онн-вь землю нашу пришли изъ разныхь мъсть многіе пропов'єдники, какъ то Греки. Армяне и другіе, которые учать нась различно." Но если въ Волгарію приходили проповёлники изъ разныхъ странъ, то могла проникать и магометанская проповёдь, особенно при помощи многочисленныхъ славяноболгарскихъ колоній, которыя поселились въ Малой Азіп въ VII и VIII вв. Такъ напримъръ, въ нарствование императора Константина Копронима въ Болгаріп произошли сильныя междоусобія, во время которыхъ была свергнута династія Аспаруха и поставленъ князь (Телецъ) изъ другаго рода. Вследствіе этихъ междоусобій множество болгарскихь Славянь оставили свои вемли, и съ разрешения византийского императора переселились въ Малую Азію на ріку Артану; число этихъ переселенцевъ будто бы превышало 200,000 человікъ (по извістію Өеофана). Слідовательно, еслибы и встрътились дъйствительно слъды мусульманской пронаганды у Дунайскихъ Болгаръ, то посредниками въ этомъ случат могли явиться болгарскіе колонисты въ Малой Азіп.

Вирочемъ сношенія съ Сарадинами въ ті времена были довольно обычны, особенно на почвѣ Впзантійской имперіи, гдѣ Болгаре встрычались съ ними то въ союзъ съ Византіей противъ нихъ, то на оборотъ. Но Тюрко-Финская теорія совершенно упуспаетъ изъ виду эту близость Малой Азін и Спрін и сношенія болгарскихъ царей даже съ егинетскими халифами; а для подкръпленія своего дълаеть предположенія о пепосредственныхъ связяхъ Дунайскихъ Болгаръ съ Камскими и о сильномъ магометанскомъ вліянін съ береговъ Камы на берега Дуная. Во первыхъ, магометанство утвердилось въ Камской Болгаріи только въ X въкъ; а въ VIII если и начали проникатъ туда начатки этого ученія, то еще весьма слабые. Во вторыхъ, источники не упомпнають ни о какихъ сношеніяхъ Дунайскихъ Болгаръ съ Камскими. Ближе къ последнимъ жили Болгаре Таврическіе и Таманскіе; но и тѣ остались чужды мусульманству, хотя оно проникло въ соседнюю съ ними Хазарію. Итакъ всё эти предположенія о мусульманстві Дунайских Болгарь очевидно вызваны желаніемъ привести ихъ въ живую связь съ Камскими. Но, повторяемъ, источники нисколько не согласуются съ такимъ желаніемъ.

VI

## Торговые договоры. Начало письменности и христіанства у Болгаръ.

Сами последователи Тюрко-Финской теоріи указывають на черту, которая находится въ некоторомъ противоречи съ этой теоріей. "Булгары принесли изъ Волжскихъ степей замъчательную способность къ восиринятію цивилизаціп"-замічаеть одинь изъ новъйшихъ изслъдователей Византійско-Славянскаго міра, —и указываеть за тъмъ на ихъ торговую дъятельность \*). И дъйствительно, едва Болгаре утвердились въ Мизін, какъ вошли въ торговыя сношенія съ своими сосёдями; Болгарія вскорё слёлалась торговою посредницею между Византіей, Германіей, Западно и Восточно-Славянскими землями. Это значение ен мётко опредълила наша лътопись, вложивъ въ уста Святослава извъстныя слова, что въ Переяславль на Дунав "сходятся вся благая" изъ разныхъ странъ. Торговля производилась въ тѣ времена особенно по ръчнымъ и морскимъ путямъ; а судоходство, какъ извъстно, не въ характеръ чисто-степнаго Чудско-Татарскаго народа. Иоследнюю черту подтверждають не только Турко-Хазары, Печеньги, Половцы, Татары, но и современные Угры, которые, не смотря на свой вижшній европензив, не сділались торговыми народомъ; хотя они прежде жили около береговъ Чернаго моря, потомъ владели частію береговъ Адріатики и живуть на такой судоходной рікі вакъ Дунай. Волгаре, на обороть, какъ только утвердились за Дунаемъ, то первымъ ихъ стремленіемъ было захватить морскія гавани, каковы: Одиссосъ (Варна), Истрополисъ, нотомъ Анхіалъ, Мессемврія, Бургасъ, Созополисъ.

На постоянную, значительную торговлю Болгаръ съ Византіей указывають торговые договоры Болгарскихъ князей съ Греками, совершенно подобные такимъ же договорамъ князей Русскихъ. Нервый извъстный намъ договоръ былъ заключенъ княземъ Кормезіемъ (а по мнѣнію нѣкоторыхъ Тервелемъ) при императорѣ Өеодосіѣ Адрамитинѣ въ 714 или 715 году. Статьи этого договора опредѣляли цѣны наиболѣе дорогихъ товаровъ, постановля-

<sup>\*)</sup> L'Empire Grecque au X siècle. Par Rambaud. Paris 1870.

ли взаимную выдачу бъглыхъ преступниковъ и вмѣняли въ обязанность купцамъ имѣть печати или правительственныя клейма на своихъ товарахъ. Договоръ этотъ конечно былъ инсьменный; нбо спустя около ста лѣтъ болгарскій царь Крумъ посылаетъ угрожающее письмо къ императору Михаилу Рангаба и требуетъ мира не ппаче какъ на основаніц Кормезіева договора (Өеофанъ и Анастасій). А въ промежуть между Кормезіемъ и Крумомъ мы имѣемъ извѣстіе того же Өеофана о договорѣ Болгаръ съ Греками при Константинѣ Копронимѣ, въ 774 г., при чемъ обѣ стороны обмѣнялись письменными договорами и грамотами. (Theoph. Ed. Воп. 691 и 775).

Какъ значительна была торговая конкуренція болгарскихъ кунцовъ съ греческими въ самой Византін, ноказывають событія второй половины IX въка. Въ царствование Льва VI Философа по интригъ греческихъ кунцовъ, подкунившихъ кого слъдуетъ, склады болгарскихъ товаровъ въ 888 г. были перевелены изъ Константинополя въ Солунь. Хотя это быль второй послѣ столины торговый городъ имперін, однако положеніе болгарской торговли значительно измёнилось къ худшему: болгарскій сула должны были огибать весь Оракійскій подудстровь и проходить мимо Константинополя, чтобы достигнуть Солуня. Въ тоже время пошлины на ихъ товары были увеличены. Знаменитый болгарскій царь Симеонъ горячо приняль къ сердцу жалобы своихъ торговцевъ, и отсюда возникла его жестокая война съ Греками. Въ этомъ случай мы опять находимъ разптельную апалогію съ Руссами, которые воевали съ Греками за нарушение торговыхъ договоровъ и притесненія своихъ купцовъ. Самая торговля русская съ Константинополемъ очевидно ила объ руку съ торговлей болгарской, и во многомъ за ней следовала. Замечательны также и общіе мореходные пріемы Руссовъ и Болгаръ. Какъ тв. такъ п другіе не достигли развитія своихъ морскихъ сидъ, и оба народа новидимому не пошли дальше своихъ лодокъ однодеревокъ, которыя были пригодны для речнаго и морскаго илаванія. Еще въ 626 г., во время осады Константинополя аварскимъ каганомъ, мы видели на Боспоре эти лоден Тавроскиоовъ-Болгаръ, Теже болгарскія однодеревки встрівчаемь у береговь Малой Азін, спустя около 100 лътъ послъ того, при императоръ Львъ Изавріанинъ (Nicephor. Ed. Bon. 63), Дальнъйшему развитию морскихъ силь конечно воспрепятствовали относительно Руси кочевыя орды, которыя отръзали ее отъ моря, а относительно Волгаріи ислитическій упадокъ царства во второй половинѣ X вѣка и наступившая затѣмъ потеря самобытности. Приливъ тюркскихъ народовъ, т. е. Печенѣговъ и Половцевъ, въ XI вѣкѣ, также немало задержалъ развитіе болгарской образованности.

Ричь о болгарской торговий приводить насъ къ вопросу о началъ болгарской письменности. Обыкновенно это пачало возводять ко времени крещенія царя Бориса и апостольской дівятельности Кирилла и Меводія, т. е. ко второй половинѣ IX вѣка. Но вѣрпо ли это мивніе? Отвівчаемъ отрицательно. Мы виділи существование письменныхъ договоровъ съ Греками уже до царя Бориса; первый извъстный намъ (по Өеофану) договоръ относится къ 714 или 715 году. Если съ этимъ даннымъ сопоставимъ упомянутое выше извъстіе Проковія о посольствъ килзя Утургуровъ Сандилха къ императору Юстиніану въ 551 г., при чемъ посолъ излагалъ свое поручение изустно, то придемъ къ следующему предположению: болгарская письменность возникла въ періодъ времени между второю половиною УІ-го и первою четвертью VIII-го въка. Но какая же это была письменность? Конечно славянская. Посольскія грамоты и инсьменные договоры съ Греками предполагають при греческомъ текств и существование славянскихъ переводовъ, подобныхъ тъмъ, какіе находимъ при договорахъ Олега и Игоря.

Свидътельства о инсьменныхъ договорахъ и посланіяхъ болгарскихъ царей не принадлежать съ какимъ либо поздивишимъ повъстіямъ, сложившимся подъ вліяніемъ собственно Кирилло-Меоодієвой грамоты; доказательствомъ тому служить самъ авторъ этихъ свидътельствъ Өеофанъ, который жилъ раиве свв. Солунскихъ братьевъ и былъ современникъ Крума. Можно предложить вопросъ: не писались ли означенные договоры на одномъ греческомъ языкъ? Но во первыхъ, это предположение не подкръпляется никакимъ свидътельствомъ источниковъ; во вторыхъ, тому противоръчить существование славянскихъ переводовъ при договорахъ Руссовъ съ Греками. У насъ повторилось тоже явленіе: при княжемъ дворъ инсались грамоты на славянскомъ языкъ прежде, пежели христіанство окончательно утвердилось въ Россіп. Притомъ два извъстныхъ Олеговыхъ договора не были первыми русскими грамотами въ этомъ родъ, такъ какъ въ нихъ самихъ заключаются намеки на договоры предшествовавшіе, следовательно относящіеся къ IX вѣку.

На Руси начало грамоты совпадаеть съ началомъ христіан-

ства. Первое свидътельство о прешенін Руссовъ, какъ извъстно. заключается въ окружномъ посланіи патріарха Фотія 866 года. И у Дунайскихъ Волгаръ водворение инсьменности также по всей вуроятности находилось въ связи съ началомъ ихъ христіанства. Исторіографія обыкновенно возводить христіанство Болгарь из крещенію царя Бориса-Михаила и его боярь, т. е. ко второй половинъ IX въка. Но она забываетъ, что это крешение было только окончательнымъ торжествомъ христіанства въ Болгарін. НЪТЪ НИКАКОГО ВЪРОЛТІЯ, ЧТОБЫ ИРИ ТАКОМЪ БДПЗКОМЪ СОСВИСТВЪ съ Византіей, въ Болгарію не проникло христіанство гораздо раеве. Что явиствительно такъ было, на это имвемъ свилвтельство Константина Багрянороднаго и Кедрена. Но ихъ словамъ преемникъ Крума Муртагонъ (или Критагонъ), княживний въ первой четверти ІХ віка, замітивь, что Болгарскій народь мало по малу отпадаеть отъ язычества и переходить въ христіанство. воздвигъ гоненіе на обращенныхъ и подвергъ казни тіхъ, которые не хотвли оставить новой втры. При этомъ уномянутые псторики распространение христіанства между Болгарами принисывають ильному греческому епискену (Cedrenus. Ed. Bon. II. 185. Memor. Рор. II. 563) \*). Но христіанство по всей в'кроятности уже существовало между нами. Болгаре занили страну, населенную отчасти ихъ славянскими соилеменниками, которые нскони жили на Балканскомъ полуостровъ, входили въ составъ Византійской имперіи, и конечно если не всі, то частію были уже христіанами, когда утвердились здёсь Болгаре. Отъ этихъто туземныхъ Славянъ христіанство очень рано могло проникнуть къ Волгарамъ. Есть новоды думать, что у носледнихъ была сильная христіанская партія, съ которою язычество долго боролось. По всей вфроятности не безъ связи съ этой борьбой пропсходили тъ внутренијя смуты, которыми ознаменована исторія Болгаріп въ УІІІ вікі, сверженіе и убійство нікоторых ея князей, и, можеть быть, по преимуществу тёхь, которые особенно дружились съ Византіей и обнаруживали наклонность къ христіанской религи. Но крайней мъръ мы имъемъ изъ второй ноло-

<sup>\*)-</sup>По разсказу Ософилакта, архісинскова Болгарскаго, одинт изъ сыповей того же Мортагова, Нравота или св. Баянь, послѣ смерти отца приняль крещене и быль за то предавь смерти братоми своими Маломіроми (См. аббата Миня Patrolg. graec. t. CXXVI. p. 194).

вины VIII вѣка примѣръ киязи Телерика, который принужденъ былъ спасаться бѣгствомъ изъ Болгаріи; онъ удалился ко двору императора Льва IV, былъ имъ окрещенъ, жепился па его родственницѣ и получилъ санъ натриція (Theophan, 698).

Язычество долго и упорно держалось между Дунайскими Болгарами конечно вследствіе почти постоянных войнъ съ Византіей, которая стремилась подчинить себ'й этихъ Болгаръ: они подозрательно и враждебно относились къ греческой религіи, опасаясь подчинения не только перковнаго, но и политическаго. Какъ бы то ни было, христіанство вторгалось постепенно и неотразимо. Вотъ ночему исторія не имбеть инкакихъ точныхъ, опредъленныхъ свидътельствъ даже о крещенін самого царя Бориса. Относительно его обращения мы имћемъ только дви скудныя легенды. Одна изъ нихъ принисываетъ это обращение сестръ Вориса, воротившейся изъ греческаго плъна, гді она просвітилась христіанскою вёрою, а другая приводить его въ связь съ картиною страшнаго суда, нарисованнаго на стънъ княжаго дворца греческимъ монахомъ-живописцемъ Меоодіемъ (Продолжатель Константина, Кедренъ и Зопара). Третье, болье достовърное, извъстіе говорить, что Борись приняль христіанство во время неудачной войны съ греческимъ императоромъ Михаиломъ, чтобы получить миръ на выгодныхъ условіяхъ (Симеонъ Логоветъ, Левъ Граматикъ и Георгій Монахъ). Но онъ конечно быль уже подготовленъ къ этому обращению. Исторія даже не знаетъ въ точпости года крещенія Борисова. Можемъ только приблизительно сказать, что оно совершилось вскорт посла 860 года.

Напрасно исторіографія пінталась связать введеніе христіанства въ Дунайской Болгаріи съ дѣятельностію солунскихъ братьевъ Константина и Меюодія, имѣя при этомъ почти единственнымъ основаніемъ сходство имени послѣдняго съ уномянутымъ живонисцемъ Меюодіемъ (хотя никакое свидѣтельство не говоритъ намъ, чтобы братъ Константина былъ живонисцемъ). Во первыхъ, самая хронологія едва ли допускаетъ эту гипотезу. По смыслу житій Константина и Меюодія, почти вслѣдъ за путешествіемъ въ Козарію наступила ихъ миссія въ Моравію, и трудно предположить, чтобы братья по пути въ послѣдиюю, такъ сказать мимоходомъ, крестили Болгаръ, какъ толкуютъ нѣкоторые ученые, и при этомъ снабдили ихъ (тоже мимоходомъ) славянскою грамотою. Если принять извѣстія западныхъ лѣтонисцевъ, то крещеніе Бориса совершилось не ранъе 863 или 864 года,

т. е. въ то время, когда братья находились уже въ Моравін. \*) Во вторыхь, въ это самое время мы видимъ сильную борьбу между греческою и латинскою церковью за госполство въ Болгаріи и колебаніе самого Ворпса между этими двуми вліяніями. Если бы Ворись быль только что окрещень Кирилломы и Менодіемь, то нъсколько страннымъ является его обращение въ 866 году въ Римъ съ вопросами, отпосящимися до новой религии. Въ этихъ вопросахъ упоминается о разныхъ проновъдникахъ въ Болгаріп, но не сяблано ни малбишаго намека на Солунскихъ братьевъ. Въ третьихъ, нътъ никакого въроятія, чтобы такой важный подвирь, горазио болье важный чемь повздки къ Сарацинамъ и Коварамъ. — чтобы этотъ подвигъ, т. е. крещение Болгаръ и дарованіе имъ славянской грамоты, пройдень быль совершеннымъ молчаніемь въ Паннонскихъ житілхь свв. братьевь, если бы этотъ польнгъ дъйствительно быль ими совершенъ. Дунайские Болгаре по всёмъ признакамъ были отчасти христіанами еще прежде Кирилла: они уже имёли конечно славянскую грамоту, а также и начатки перевода Священнаго писанія. Если бы славянская грамота не существовала прежде у Болгаръ, а была введена только пон Борисъ, то было бы трудно и объяснить то процвътание болгарской письменности, которое началось еще при томъ же Борисъ и достигло такой замъчательной степени при его преемникъ Симеонъ. Но объ отношении Кирилла и Менодия къ Славянской грамотъ мы говоримъ въ другомъ мъстъ (по новоду Азовско-Черноморской Русп).

Итакъ, если Болгарскій народъ создалъ въ IX—X вв. богатую славянскую инсьменность, которою надёлилъ и другихъ Славянъ, то спрашивается: когда же этотъ народъ былъ не славянскимъ? И могъ ли онъ быть не кореннымъ славянскимъ народомъ?

<sup>\*)</sup> ЛЕтонись Хинкмара. Pertz. I. 465. См. о томы Byzantinische Geschichten von Weiss. Graz. 1873. (II. 79) и Viek i Djelovanje sv. Cyrilla i Methoda — Racki. U Zagrebu. 1859. (147—148). А также см. Очеркы исторін православныхы церквей—Голубинскаго. Москва. 1871 (стр. 26 и 239).

## ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ФИЛОЛОГИЧЕСКИ.

VII.

Филологическіе пріємы турко и финио-наповъ. Разборъ нікоторых личных имень и отдільных словь.

Теперь перейдемъ въ область тёхъ доказательствъ, на которыхъ Тюрко-Финская система въ особенности думала основать свон выводы, т. е. въ область филологіи, собственно въ область личныхъ именъ. По поводу вопроса о пропсхождения Руси, мы уже не разъ пийли случай указывать всю несостоятельность и всю произвольность подобных доказательствъ. Филологія тогда только можеть дёлать точные выводы, когда она пибеть нередъ собою языкъ народа съ достаточнымъ количествомъ лексическаго матеріала и граматическихъ формъ. Если филологическая наука сдблала огромные усибхи въ области сравнительнаго язывознанія, то она еще слишкомъ слаба, чтобы ръшать этнографические вопросы изъ области въковъ давно-прошедшихъ, на основаніи коекакихъ отдёльныхъ словъ, подобно тому, какъ наука палеонтологін, на основанін кое-какихъ кусковъ отъ костей, пногда опревн амеродив) ахынтовиж ахынготопод вінеодтэ и амерод ателат, всегда достовфрно).

Личныя имена конечно отражають въ себъ кории и характеръ словопроизводства въ народномъ языкъ. Но чтобы добраться до этихъ корией и уяснить характеръ словопроизводства, прежде всего надобно возстановить пародное произношеніс или фонетику данныхъ имень; а это рѣдко бываетъ возможно, потому что рѣчь идетъ обыкновенно объ именахъ, уже несуществующихъ въ живомъ употребленіи и дошедшихъ до насъ въ иноземной, искаженной передачь, притомъ иногда въ нѣсколькихъ варіантахъ. Далѣе, личныя имена и прозвища нерѣдко переходили изъ одного народа въ другой по причииѣ близкаго сосъдства, политической зависимости, родственныхъ союзовъ и т. и.; слѣдовательно могутъ попадаться и такія, которыя, хотя чужаго происхожденія, но не означаютъ, чтобы лица ихъ носившія принадлежали къ этому чужому илемени. Наконецъ въ исторіи всякаго народа могутъ попадаться лица пноплеменныя, находившіяся на службъ

туземныхъ государей или близкихъ по какимъ либо другимъ причинамъ. При всѣхъ этихъ соображеніяхъ посмотримъ однако, на сколько справедливы слова Шафарика, будто "слѣдующія имена всякому безпристрастному языкоизслѣдователю представляются какъ внутреннимъ, такъ и внѣшнимъ своимъ видомъ ничего не заключающими въ себѣ славянскаго" \*).

- 1. Куврать или Кубрать. Какимъ образомъ слово, котораго основной слогь есть врать или брать не можеть быть славянскимь? Разв' рязанець Евиатій Коловрать или чешская аристократическая фамилія Коловратовъ не Славяне? Тотъ же корень встречается и въ начале некоторыхъ славянскихъ именъ, напр. Вратиславъ или Братиславъ (откуда Брячиславъ). Самое Кувратъ можеть быть сокращено изъ Колувратъ, т. е. Коловратъ. Въ Росписи болгарскихъ князей (Обзоръ Хроногр. А. Попова, І. 25) оно встрвчается еще въ болве сокращенной формв Коур'тг. Почти туже форму находимъ у патріарха Никифора, пменно Курать (Коиратос). Но и этимъ не ограничиваются его варіанты; такъ у Өеофана оно встръчается въ формъ Кробать или Кровата. А Кроватами византійцы называли Хорватовъ — названіе, какъ извъстно, славянское. Упомянемъ и о формъ Курбатт, имъющейся въ нашихъ старинныхъ актахъ и происшедшей оттуда фамилін Курбатовыхъ. (Не забудемъ, что личныя имена и фамильныя прозвища неръдко сохраняютъ слова, давно вышедшія изъ народнаго употребленія). Наконецъ, если предположимъ въ данномъ имени древнее юсовое произношение (Кжвратъ), тогда получимъ почти тоже, что Кунрадъ или Конрадъ, встръчающееся не у Финновъ, а у Нъмцевъ и Поляковъ.
- 2. Батай. Легенда о разделенін Болгарь называеть такъ старшаго сына Кувратова. Но это имя встръчается не одинъ разъ въ исторіи, хотя и съ легкими варіантами. У Іорнанда мы имъемъ Бабая, князя Придунайскихъ Сармать, которыхъ нобъдиль Теодорихъ Остготскій (сар. LV). По всъмъ признакамъ эти Сарматы были тъже Болгаре, которые въ то время уже появились въ придунайскихъ странахъ, куда часть ихъ послъдовала

<sup>\*)</sup> Кувратъ, Батбай, Котрагъ, Алтицей, Алзеко, Куберъ, Аспарухъ, Тербель, Кормезій, Телецъ, Сабинъ, Паганъ или Баянъ, Умаръ, Токтъ, Черигъ, Кардамъ, Крумъ, Мортагонъ, Пресіямъ, Борисъ, Алмъ, Ахмедъ, Талибъ, Муминъ, Боилъ, Чигатъ, Мармесъ, Книнъ, Ицбоклія, Алогоботуръ, Конартикинъ, Булій, Тарканъ, Калугерканъ, Кракрасъ, Елемагъ, Кавканъ, Боритаканъ, Ехацій, Добетъ, Била, Боксу, Гетенъ и др. (Славян. Древн. т. П. кн. І. 269—270).

за Остготами. А Сарматами Іорнандъ очевидно называетъ славянскіе народы, и во всякомъ случав не тюркскіе. Данное имя было остаткомъ очень далекой древности. Еще Геродотъ говоритъ, что у Скнеовъ главный богъ, соотвътствующій греческому Зевесу, назывался Папай (Патаюс). Корень этого слова пат или бат общеарійскій и присутствуетъ въ словахъ означающихъ отца, каковы санскр. рітаг, зенд. ратаг. греч. πατήρ, латин. ратег и пр. Опъ и досель сохраняется въ нашемъ словъ бата, женское баба. А у Сербовъ бабо и теперь значитъ отецъ. Напомнимъ еще, что по извъстію Іорнанда отецъ императора Максимина, въ ІІІ въкъ, былъ Готъ, по имени Мекка, а мать Аланка, по имени Абаба. Слъдовательно какимъ же образомъ это имя должно бытъ не славянское, а непремънно турецкое или финское? Что касается до варіантовъ, то патріархъ Никифоръ въ одномъ мъстъ называетъ старшаго Кувратова сына Базіанъ, а въ другомъ Баянъ.

- 3. Котрать, по легендъ второй сынъ Куврата. Это имя подтверждаетъ только тожество Волгаръ съ Котрагами, Котрагурами или Кутургурами. Укажу на старое чешское имя Кутра. (См. Славянскій Именословъ—Морошкина) и на ръчку Котру въ Литовской Руси ("Географія начальной лътопи" Барсова. 36).
- 4. Аспарухъ, четвертый сынъ Куврата. Въ упомянутой росписи Болгарскихъ князей онъ названъ Исперихъ или Исперикъ. А этотъ варіанть указываеть на славянскія уменьшительныя, оканчивающіяся на икт или ко. Почему же это имя должно быть тюркское, когда самъ же Шафарикъ считаетъ его персидскаго происхожденія? Но Персидскій языкъ, какъ изв'єстно, принадлежить къ арійскимъ, а въ древности быдъ близокъ къ Славянскому. Что это имя дъйствительно не финское и не турецкое, доказываеть существование его у Аланъ. А именно въ V въкъ у Приска въ числѣ аланскихъ вождей упоминается Аспаръ, помощи котораго императоръ Левъ I быль обязанъ престоломъ (Мет. Рор. IV. 336. Кромъ того имя Гаспаръ существуеть и у Нъмцевъ). Асперихъ, Исперикъ конечно есть ничто иное какъ уменьшительная форма отъ Аспаръ (какъ Рюрикъ отъ Руря). Это обстоятельство подтверждаеть ту нашу мысль, что Болгаре и Алане были близкія сарматскія племена. Абтаруу можно читать не Аспарухъ, а Аспарихъ (Скиоїя и Скуоїя). Но если оставимъ форму Аспарухъ или Аспарукъ, то и эта форма отнюдь не чужда славянскому языку. Развъ въ словахъ: пътухъ, пастухъ, барсукъ и т. и. суффиксъ не славянскій?

5. Тербель или Тервель, преемникъ Аспаруха. Мы не видимъ никакого основанія, отвергать подобно Шафарику, въ этомъ имени присутствие славянского корня. Въ примъръ сомнительныхъ филологическихъ толкованій знаменитаго слависта приведемъ сліддующее. Константинъ Багрянородный въ своемъ сочинении "Объ управленін имперіей" (гл. 34) говоритъ, что названіе области Тервунія или Тербунія по-славянски значить "укрѣпленное мѣсто" (твердыня). Кажется, ясно. Но изъ современнаго славянскаго языка не легко объяснить такое значене, и Шафарикъ преспокойно отвергъ его. Онъ утверждаетъ, что Константинъ въ этомъ случав "очень ошибся": такъ какъ въ другомъ его сочиненін (объ обрядахъ Византійскаго двора), "передъланномъ вирочемъ въ XI въкъ", читаемъ Травуны, а въ сербскихъ грамотахъ Травунійская земля. Отсюда Шафарикъ заключаеть, что это слово есть собственно плапролатинское Трансвунія, въ славянскомъ переводъ Захлумье: что во всякомъ случав современное название этой области Требинъ "никоимъ образомъ не можетъ означать твердь, какъ это толкуетъ Константинъ". (Славян. Древ. т. І., кн. 2., стр. 445). Между тымь въ данномъ толкованін. кажется, болъе правъ византійскій императоръ Х въка, нежели славянскій филологь XIX-го. Шафарикь, во первыхь, не взяль въ расчетъ столь обычную перегласовку, въ следстве которой Тербунія (при полногласіи Теребунія) обратилась въ Требину. Во вторыхъ онъ упустиль изъ виду одно мъсто русской льтописи, именно подъ 1114 годомъ. "И рече Володимеръ: требите (варіанть теребите) путь и мостите мость". Здісь "теребить путь" очевидно употреблено въ смыслъ приготовлять, расчищать, устроивать. Въ древней Россіи устройство дорогъ собственно ограничивалось вырубкою просъкъ, построеніемъ мостовъ и проложеніемъ гатей по топкимъ, непроходимымъ мъстамъ. Слово теребить существуеть у нась до сихъ поръ. Следовательно Константинъ приблизительно върно объяснилъ значение древней Тербуніп или нынішней Требині въ переносномъ смыслі тверди \*). Можетъ быть и личное имя Тербель (Тервель по росписи Болгарскихъ князей) одного корня съ названіемъ Тербунія, и соотвътственная ему форма въ древнерусскихъ именахъ была бы Тербило или Теребило, въ родъ нашего лътописнаго Твердило. (Теребиха, см. Именословъ Морошкина),

<sup>\*)</sup> Въ Ипат. лът. подъ 1276 г. тоже употреблено слово "отеребить" въ смыслъ расчистить, приготовить мъсто для города или кръпости. Позд. Прим.

- 6. Кормезій, въ росписи болгарскихъ князей Кормисошъ. Опять не вижу причины, почему бы имя Кормешъ или Кормисошъ было не славянское? Почему, напримъръ, онъ не можетъ быть одного корня съ словами кормило и кормий?
- 7. Телецт. Доказывать, что это слово чисто славянское было бы излишне. Укажемъ еще на имена Тель по вдахо-болгарскимъ грамотамъ и Теля по Писцовымъ книгамъ (см. у Морошкина). Къ тому же корню относится конечно имя и другаго болгарскато князя, жившаго въ VIII въкъ, Телерика (по другому извъстю Черигг). Этотъ Телерикъ и выше приведенный Эсперикъ подтверждаютъ, что имена на рикъ принадлежали не однимъ Нъмцамъ, но и Славянамъ, въ чемъ доселъ сомнъвались норманисты. (Шафарикъ забылъ при этомъ о собственномъ имени).
- 8. Баянъ. Принадлежность его языку восточныхъ Славянъ засвидътельствована Словомъ о Полку Игоревъ, и корень этого имени по всей въроятности одинъ и тотъ же съ глаголомъ баянъ, говорить, въщать; слъдовательно баянъ тоже что въщунъ. Оно было въ употребленіи на Руси еще въ ХІІІ въкъ (см. Морошкина). Тоже имя носилъ одинъ изъ аварскихъ кагановъ; что можетъ указывать на славянскую примъсь у Аваръ или на родство кагановъ съ славянскими князьями. Подобно Аварамъ, нъкоторыя славянскія имена встръчаются также у древне-угорскихъ князей.
- 9. Умарт, по росписи Оуморт. Мы имѣемъ довольно именъ славянскихъ и нѣмецкихъ на мірт и март; однако Шафарикъ сближаетъ его съ арабскимъ Омаромъ; но и въ такомъ случаѣ это не доказательство тюрко-финскаго его происхожденія.
- 10. Крума съ его варіантами Крумна и Крема. Почему бы мы не могли сблизить это имя, по его корню, съ нашими названіями: Кромы, Кремль, кремникъ и кремень \*)?
- 11. Борист или Боюрист. Считать подобное имя не славянскимь, а финскимь было бы ни съ чемъ несообразно. Это од-

<sup>\*)</sup> Нозволяю себь не соглашаться съ ученымъ авторомъ Филологическихъ Разысканій, который считаетъ кремль и кремень словами не одного корня: натомъ основанін, что кремень есть названіе твердаго камня, а кремль первоначально биль деревянною крыпостью. (І. 256). Но кремль очевидно означаль вообще крыпость или твердь; а извыстный камень получиль названіе кремня именно по своей твердости или крыпости. Относительно имени Крумъ есть еще варіантът въ Былградскомъ синаксарь 1340 года оно пишется Крытъ т. е. Кругъ (сл. Тильфердинга. І. 37)—слово, надыюсь, совершенно славянское.

но изъ самыхъ употребительныхъ славянскихъ именъ; на его распространеніе указываетъ и обиліе варіантовъ, которые встрѣчаются въ источникахъ: Борило, Борко, Борикъ, Боричъ, и пр. Интересно, что кромѣ Бориса у Болгаръ встрѣчается, въ Х вѣкѣ, и другое обычное древнерусское имя Глюба (Glabas, см. Мет. Рор. II. 628).

12. Алогоботурт, одинъ изъ военачальниковъ царя Симеона. Это имя передано византійцами не совсѣмъ точно: настоящее его произношеніе конечно есть Алобоготурт. Совершенно такую же перестановку встрѣчаемъ мы у Симеона Логовета: вмѣсто Богорисъ онъ пишетъ Гоборисъ. Албоготуръ есть конечно слово сложное изъ ал или ар, яр и боготурт или богатыръ. Слѣдовательно мы имѣемъ здѣсь прозваніе въ родѣ Яртура Всеволода въ Словѣ о Полку Игоревѣ \*).

Чтобы не утомлять вниманія читателей, ограничимся приміромъ этихъ 12 именъ изъ числа тіхъ, которыя Шафарикъ объявиль "незаключающими въ себі ничего славянскаго". Въ числі остальныхъ, имъ упомянутыхъ, есть такія, которыя принадлежать не Дунайскимъ, а Камскимъ Болгарамъ (Альмъ, Агмедъ п пр.), и слідовательно совсімъ не идутъ къ данному вопросу. Иныя имена, по ихъ искаженію или просто по трудности найти ихъ смыслъ, едва ли могутъ быть объяснены изъ какого либо

<sup>\*)</sup> Почему-то у насъ существуетъ мивніе, что слово богатирь не славянскаго происхожденія, а заимствовано нами у Татаръ, и въ доказательство приводять, что до Татарскаго владычества оно не встричается въ письменныхъ памятникахъ. Но, во-первихъ, есть множество другихъ словъ, несомпънно употреблявшихся народомъ и случайно непопавшихъ въ немпогіе дошедшіе до насъ памятники до-Татарской эпохи. Во-вторыхъ, слова богъ и туръ несомийнно славянскія; почему же, будучи сложены вийсти, они дадуть татарское слово? Въ третьихъ, слово богатырь есть у западнихъ Славянъ, т. е. у Поляковъ и Чеховъ. А приведенное здъсь имя болгарскаго военачальника показываетъ, что это слово задолго до Татарскаго владичества существовало и у южныхъ Славянъ. Сладовательно объяснение его татарскимъ вліяніемъ било основано на недостаточномъ изучении. Миж уже случалось указывать на то, что у насъ продолжаеть господствовать очевидная наклонность всякое слово, сколько нибудь трудное для объясненія, толковать иноземнымь вліяніемь, и что въ лексиконт татаро-финскихъ народовъ много общаго съ лексикономъ народовъ арійскихъ, особенно восточнославянскихъ. Ненадобно забывать исконное и тесное соседство этихъ народовъ еще въ древней Скиейи и средней Азіи. Слёдовательно, лексикопъ той и другой группы народовъ отражаетъ вліяніе времень еще доисторическихъ, и скорье можно предположить вліяніе арійскихъ народовъ, какъ болье одаренныхъ и ранве развившихся, на сосёдніе народы Северной или Урало-Монгольской групцы.

языка (въ родъ Ицбокля, Ехацій, и т. п.). Наконецъ нъкоторыя имена могуть быть ивиствительно чужія, что весьма естественно и нисколько не нарушало принадлежности Болгарскаго племени къ Славянскому корню. Тутъ вмёди вдіяніе бывшее госполство Аваръ, соседство Угровъ и Валаховъ, родственныя связи княжескихь фамилій того и другаго народа, кромв того въ числю бояръ и дружины, какъ и у насъ на Руси, были по всей въроятности люди действительно угро-тюркскаго или другаго какого происхожденія. Наконецъ Іорнандъ прямо говорить: "Всемь извъстно, что многія (чужія) имена усвопваются народомъ чрезъ употребленіе; такъ Римляне часто запиствовали у Грековъ, Сарматы (Западные Славине) у Германиевъ. Готы у Гунновъ" (гл. ІХ. Онъ очевидно смёшиваетъ вмёстё имена лёйствительно заимствованныя съ именами общими по родству корней). Точно также имена славянскія встрочаются у Авары и Угровь (Баянь. Лебелій. Вологуль и лр.).

Въ своихъ статьяхъ о норманизмѣ мы уже замѣчали, что напрасно было бы между древними именами у разныхъ славянскихъ народовъ искать непременно такихъ, которыя оканчиваются на слава. Последняя приставка начинаеть входить въ моду только съ IX въка. Многія древнія имена у всъхъ почти славянскихъ наподовъ не поддаются славянскому словопроизводству (Чехъ, Бехъ, Гериманъ, Мунъ, Бальде, Гатальдъ, Микъ, Крокъ и пр.). А туранскій оттёнокъ особенно сильнымъ долженъ былъ явиться у восточныхъ Славянъ, т. е. Русскихъ и Болгаръ. (Относительно русскихъ именъ см. выше статью "Еще о норманизмъ"). Впрочемъ Превнеболгарская исторія не чужда и такихъ именъ, которыя носили общеславянскій оттенокъ, каковы имена на мірь: Драгоміръ въ VIII вікь, Доброміръ въ X; въ числь предшественниковъ Богориса имъемъ Владиміра, а въ числъ его преемниковъ Властиміра. По расказу о св. Баянь, или Нравоть, этотъ последній быль дядею Владиміра; другой его дядя назывался Маломіръ, а отецъ Zvynitzes, следовательно въ роде Звониміра или Звенислава. Въ упомянутой росписи Болгарскихъ князей, кром'в техъ именъ, которыя мы уже приводили, съ славянскимъ оттънкомъ встръчаются: Гостуна (напоминающій нашего легендарнаго Гостомысла и князя Бодричей историческаго Гостомысла IX въка), Безињра и Севара (послъднее въроятно одного корня съ именемъ славянина Сваруны у Агаеія, а этотъ Сваруна тоже что русскій Сварно или Шварно), Ирника (съ обычнымъ у Славянъ уменьшительнымъ окончаніемъ). Роспись говоритъ, что Ирникъ жилъ 108 лѣтъ; чѣмъ онъ напоминаетъ Остготскаго Ерманарика, который когда-то господствовалъ надъ народами Южной Россіи, и, по словамъ Іорнанда, умеръ на стодевятомъ году своей жизни.

Кстати о Готахъ. Для тѣхъ, которые любятъ выводить имена древнерусскія и древнеболгарскія изъ чуждыхъ языковъ, я предлагаю рядъ готскихъ именъ изъ книги Іорнанда: Гальмалъ, Унильтъ, Аталь (чуть ли не Атель, т. е. Атила), Ансила, Мекка, Книва, Респа, Ведуко и пр. Пусть означенные любители потрудятся объяснить мнѣ эти имена изъ нѣмецкаго языка или найти такія же имена у другихъ германскихъ народовъ. Если же они не въ состояніи сдѣлать ни того, ни другого, то по ихъ логикъ придется объявить Готскій народъ не принадлежащимъ къ Нѣмецкой группѣ \*).

Къ числу болгарскихъ княжескихъ именъ можемъ отнести и тъ, которыя встръчались намъ въ исторіи Гунновъ-Кутургуровъ и Утургуровъ, каковы Синніо, Заберганъ и Сандилъ. Первое напоминаетъ уменьшительную форму Синко въ Игоревомъ договоръ. Заберганъ или его варіантъ Заберга можетъ быть сближенъ по корню съ Венгдия, аланскимъ княземъ У въка, о которомъ упоминаетъ Іорнандъ. Относительно имент Сандилъ и его варіанта Сандилъв, если возьмемъ въ расчетъ древнее носовое произношеніе (Сждилъ), то получимъ чисто славянское имя Судило или Судилко (и сложное Судиславъ).

Если обратимъ вниманіе на тѣхъ Болгаръ, которые встрѣчаются въ дружинахъ Велизарія и обозначены у Прокопія подъ общими названіями Гунновъ и Массагетовъ, то и здѣсь также можно усмотрѣть славянскую стихію. Во первыхъ, нѣсколько разъ упоминается одинъ изъ предводителей конницы Айганг или Айга, родомъ Массагетъ. А у Менандра имѣемъ Анагая или Анангая, предводителя Утургуровъ на берегахъ Меотиды (повидимому одного изъ преемниковъ Сандила); вѣроятно это имя есть варіантъ

<sup>\*)</sup> Для твхъ, которые относять имена болгарскія къ татарскимъ или финскимъ на томъ основаніи, что онв имъ кажутся неславянскими, не арійскими, укажу еще на следующій примеръ. Въ Ипатьев. летописи встречается рядъ именъ литовскихъ вождей, каковы: Давъятъ, Юдьки, Бикши, Кинтибутъ, Рукля, Репекья, Бурдикидъ и пр. Съ перваго взгляда опе также звучатъ какими-то татарскими или финскими и вообще не арійскими; а между твмъ очень хорошо известно, что Литва плема арійское, родственное Славянскому.

Прокопівва Айгана, хотя лицо не одно и тоже \*). Далѣе въ "Готской войнъ" Прокопія между начальниками конныхъ дружинъ встрѣчаются Массагеты Дзантеръ, Хорсоманъ и Эшманъ, имена чисто арійскія, а не тюрко-финскія. Дзантеръ наноминаетъ извѣстнаго скиоскаго царя Дантура или Идантура. Эшманъ вѣроятно имя тожественное съ болгарскими Сисманами или Шишманами. Хорсоманъ, съ его варіантомъ Хорсомантъ, очевидно произошло отъ славянскаго божества Хорса. (А мантъ соотвѣтствуетъ окончанію нѣмецкихъ именъ на мундъ, литовскихъ на мунтъ, славянскихъ на мунтъ и мидъ).

Этотъ Хорсомантъ быль настоящій славянскій богатырь какъ по силь и мужеству, такъ по излишней отвагь и пристрастію къ кръпкимъ напиткамъ. ("А Массагеты суть величайшіе пьяницы изъ всёхъ смертныхъ" -- замётилъ Прокопій, De Bel. Vand. К. І. с. 12). Однажды, когда Готы осаждали Велизарія въ Римъ. Хорсаманть съ нъсколькими византійскими всадниками наткнулся на 70 непріятелей и гналь ихъ до самаго лагеря. Нѣсколько времени спустя, онъ быль раненъ въ левую голень, такъ что не могъ състь на коня. Эта рана приводила его въ гитвъ, и онъ грозиль жестоко отмстить Готамъ. Когда ему стало лучше, то разъ, по обычаю своему напившись за объдомъ въ полньяна, онъ объявиль, что идеть на непріятелей одинь и пѣшій. Дойдя до Пинчіанскихъ воротъ, онъ сказалъ стражѣ, что имѣетъ порученіе отъ Велизарія въ непріятельскій лагерь. Стража, зная расположеніе къ нему Велизарія, пропустила его. Непріятели почли его сначала перебъжчикомъ; но когда онъ сталъ пускать въ нихъ стрълы, то на него бросились 20 человъкъ. Хорсомантъ побилъ ихъ и пошелъ впередъ. На него бросились новыя толпы; наконецъ, окруженный со всъхъ сторонъ, онъ палъ, избивъ порядочное количество враговъ. Да, это историческое событіе, засвидъ-

<sup>\*)</sup> Въ Росписи Болгарскихъ князей при ихъ именахъ большею частію повторяется, что они были изъ рода Дуло. Нѣтъ ли чего общаго между этимъ родоначальникомъ и означеннымъ утургурскимъ княземъ Сандиломъ? Точно также утургурскаго Анангая позволимъ себѣ сблизить съ упоминаемымъ въ той же росписи родомъ Угаинъ, къ которому принадлежалъ князь Телецъ. О Гостунѣ въ росписи сказано, что онъ былъ намѣстникъ изъ рода Ерми. Это Ерми напоминаетъ первую половину въ имени того же готскаго Ерманарика. Впрочемъ у Аланъ также существовало подобное имя: въ числѣ сыновей упомянутаго выше Аспара былъ Ерминарикъ. А что имя Ермана или Германа не было чуждо Славянамъ, указываютъ древнечешское Гериманъ и древнерусское Ермакъ.

тельствованное Прокошемъ, является какъ будто отрывкомъ изъ нашихъ богатырскихъ былинъ!

Вотъ еще примъръ изъ "Готской войны". Анкона едва не была взята Готами, если бы въ крѣпости на тотъ разъ случайно не присутствовали два витязя. Улимунъ Оракіецъ и Вулгулу Массагетъ: они приняли участіе въ сраженіи, своими мечами отразили непріятелей, но воротились въ городъ сильно израненные. Вторая половина имени Вулгуду напоминаетъ Гуды Олегова и Игорева договоровъ. Съ носовымъ звукомъ оно будетъ оканчиваться на нунда или нанда, и действительно въ той же Готской войнъ встръчается Гуннъ Ольдогандъ и кромъ того Гуннъ Улдахъ (съ придыханіемъ оно должно было произноситься Вулдахъ или Вулдай). Мало того, у Агавія изъ той же эпохи имбемъ Регнаря. Это имя конечно тоже что готское Рагнарь, о которомъ упоминаетъ Прокопій въ Готской войнь; однако Регнарь Агавія не Готъ: онъ родомъ Гуннъ изъ племени Витигоровъ (т. е. Утургуровъ). Ясно, что подъ именами Гунновъ и Массагетовъ скрываются въ данныхъ случаяхъ все тъже Славяне-Болгаре.

Довольно объ именахъ. Тюрко-Финская теорія усматриваеть и другіе слёды угорскихъ нарёчій въ языкё Болгаръ, напримёръ слова: боиляды, таркань, ауль. Но какимь образомь слово "бопляды" (boilades) можеть быть доказательствомъ угорскаго происхожденія, когда его совсёмъ нёть въ финскихъ языкахъ? Означаетъ ли оно былей Слова о полку Игоревъ или простое Русское боляре, во всякомъ случай оно должно быть поставлено въ числъ доказательствъ именно славянскаго, а не финскаго происхожденія Болгаръ. Константинъ Багрянородный въ своемъ сочинени "О церемоніяхъ Византійскаго двора" упоминаеть о "шести великихъ болядахъ", какъ о высщихъ сановникахъ при болгарскомъ государъ. Эти великіе боляды какъ нельзя лучше соотвътствують тыть Русскимъ "великимъ (или свытлымъ) боярамъ", о которыхъ говорится въ Олеговомъ договоръ. Тотъ же Константинъ приводитъ болгарские титулы Конартикина и Вулія Таркана (ibid. ό Κοναρτικεινος και ό Βουλιας Ταρκανος); эти титулы повидимому носили старшіе сыновья болгарскаго государя. Конартикинъ м. б. есть испорченное въ греческой передачъ слово, виъсто Контарканъ (въ Х в. въ числъ болгарскихъ пословъ въ Византін встрівчается Калутеркань), т. е. вторая половина слова таже что въ титуль Вулій Таркань. А последнее конечно означаетъ: Велій (великій) тарканъ. Не беремся объяснить происхо-

жденіе слова "тарканъ." Предположимъ, что оно дъйствительно принадлежить восточнымъ языкамъ: по и въ такомъ случай это не доказательство финскаго или туренкаго происхождения Болгаръ. Известно, что титулы легче всего заимствуются у пругихъ народовъ (наши титулы царь, императоръ, графъ и т. и. развъ славянского происхожденія?). Притомъ самое слово "тарканъ" никъмъ необъяснено филологически изъ финскихъ языковъ: а что въ немъ заключено слово жанг, по толкованию Шафарика, то п это толкование довольно произвольное; да намъ и неизвъстенъ титуль хана у народовъ собственно финскихъ. Шафарикъ считалъ Болгаръ Финнами. А слова на канъ, ханъ и занъ встръчаются въ различныхъ языкахъ. Для примера укажу на персилскаго полководца Нахорагана въ VI веке и византійскаго патринія Теодорокана въ Х-мъ. Последователи тюрко-финской теоріи хазаро-аварскій титуль кагана или хакана отожествляють съ татарскимъ ханомъ; но такое тожество еще нелоказано. Вообще филологія при объясненін подобныхъ словъ нерёдко доказываетъ свой произволъ и свою несостоятельность въ решенін вопросовъ историко-филологическихъ, если она не ищетъ поддержки въ строгой исторической критикъ.

Что касается до слова ауль-дворець, будто-бы тожественнаго съ киргизскимъ анд или мадыярскимъ од, то здъсь по всей въроятности кроется какое-либо недоразумение. Некоторые византійскіе инсатели (Өеофанъ и Зонара) упоминають, что Греки въ 811 г. взяли Крумову авлу (дидуу): "такъ Болгаре называютъ жилище своего государя"—поясилеть Зонара. Но какимъ образомъ слово "авла" можно относить исключительно къ татарскимъ или финскимъ языкамъ, когда оно существовало и въ греко-латинскихъ нарвчіяхь? Очень можеть быть, что оно оть Грековъ же перешло къ нъкоторымъ варварскимъ народамъ, если не принадлежить кь элементамь общимь лексикону Туранской и Иранской группы. Сверхъ того представляется вопросъ: нътъ ли въ означенной фразъ какого пропуска у византійскихъ писателей или собственно у Өеофана, у котораго заимствовали другіе компиляторы; а онъ выразился сжато: "Крумову такъ называемую авлу". Можеть быть следовало сказать: Крумову авлу или такъ называемый (дворъ? теремъ? палату? н т. п.). \*)

<sup>\*)</sup> Это изслѣдованіе наше напечатано было въ 1874 г. (Русс. Архивъ № 7). Послѣ того я встрѣтилъ нѣкоторое подтвержденіе своему предположенію въ "Филологическихъ розысканіяхъ" Я. К. Грота. Онд приводитъ выписку Востокова

Вообще развѣ это научно-филологическій пріємъ: отыскать у Болгаръ нѣсколько словъ, похожихъ на татарскія, и на этомъ основаніи утверждать, что они не Славяне? Между тѣмъ какъ Болгаре жили когда-то въ сосѣдствѣ именно съ Урало-Алтайскими народами. Въ ихъ лексиконѣ могло оказаться и нѣсколько финио-тюркскихъ элементовъ; особенно эти элементы могли отразиться въ личныхъ именахъ, въ названіи высшихъ титуловъ и т. и. На такомъ основаніи и древнихъ Руссовъ можно было бы отнести къ илеменамъ тюрко-финскимъ. Неговоря уже объ эпохѣ послѣтатарской, оставившей нѣкоторые слѣды въ нашемъ лексиконѣ; но и въ до-татарскую эпоху мы встрѣчаемъ не мало именъ и словъ, имѣющихъ сходство съ финскими и тюркскими, что совершенно естественно при давнихъ и близкимъ отношеніяхъ Восточныхъ Славянъ къ своимъ сѣверо-восточнымъ и юго-восточнымъ сосѣдямъ.

## VIII.

Роспись болгарскихъ князей съ загадочными фразами. Признаки чистаго славянскаго языка у древнихъ Болгаръ. Заключеніе.

Здёсь я упомяну объ одномъ отрывке, который, казалось, долженъ быль доставить окончательное торжество Тюрко-Финской теоріи. Именно, въ интересной и весьма добросовъстно составленной монографіи г. А. Понова Обзорг хронографов русской редакцій, 1866 г. (вын. І. стр. 25) обнародована вставка изъодного хронографа, называемаго "Эллинскимъ лѣтописцемъ", поспискамъ XVI вѣка. Эта вставка заключаетъ въ себъ ту роспись древнихъ болгарскихъ князей, о которой выше мы имѣли случай упоминать уже нѣсколько разъ. Тутъ мы находимъ какія-то загадочныя фразы на непонятномъ языкъ. \*) Послёдователи Энгеле-

изъ одного хронографа, гдѣ именно по поводу даннаго событія мѣстопребываніе болгарскихъ государей названо дворомъ и кремлемъ. "Царь Никифоръ на болгары поиде... и побъди ихъ крѣнко, яко и глаголемаго двора князя ихъ, иже есть кремль, пожещи его". (т. І. 254. Изд. 2-е).

<sup>\*)</sup> Приведемъ эту вставку вполнѣ:

<sup>&</sup>quot;Авитохоль жиль лёть 300. Родь ему доуло, а лёть ему диломь твиремъ. Ирникъ жиль лёть 100 и 8; родь ему доуло, а лёть ему диломь твиремъ. Го-

Тунмановой теорін посившили объяснить эти фразы съ помощью лексикона Мадьярскаго и другихъ финскихъ нарвчій. Выходитъ, что каждому княженію соотвътствовала формула, обозначающая его княженіе. Напримъръ: "а лътъ ему диломо твиремо", значитъ "я исполненъ, я совершенъ"; шегоро вечемо—"я есмь помощникъ"; верешналемо—"я живу въ крови" и пр. (соч. Гильферд. І. 23). "Обычай давать прозвище году—замъчаетъ Гильфердингъ—обыченъ на Востокъ, и мы можемъ полагать, что онъ былъ заимствованъ Болгарами еще когда они странствовали между Волгой, Дономъ и Кубанью. Въ нашей записи каждое княженіе имъетъ подобное прозвище. Эти прозвища представляютъ любопытный памятникъ языка завоевателей Болгаръ до сліянія ихъ съ Славянами и служатъ несомивнивмъ свидътельствомъ происхожденія орды Аспаруховой" (стр. 22).

Темныя фразы приведенной записи, по мифнію пхъ толкователей, суть ничто иное какъ памятникъ того финскаго нарвчія, на которомъ говорили древніе Болгаре и который долго еще существоваль рядомъ съ Славянскимъ языкомъ. Но такое заключеніе по меньшей мфрф посифшно. Во первыхъ, значеніе самихъ фразъ истолковано еще слишкомъ гадательно, и они ждутъ своего разъясненія отъ знатоковъ восточныхъ нарфчій. Затфмъ нисколько не разъяснено происхожденіе данной записи и время, къ которому она относится. Наконецъ, къ какому бы иноплеменному языку ни приналлежали темныя рфченія, мы не видимъ никакого повода заключать, что это именно тотъ языкъ, на которомъ говорили древніе Болгаре. Если эти рфченія принадлежатъ языку финскому, то опять таки не забудемъ близкаго сосфдства Угровъ. Въ хожденіи Аоанасія Никитина "за три моря" встрфчаются та-

ступъ намѣстникъ сии 2 лѣта; родъ ему Ерми; а лѣтъ ему дохсъ твиремъ. Коуртъ 60 лѣтъ держа, родъ ему доуло; а лѣтъ ему шегоръ вечемъ. Сезмѣръ 3 лѣта, а родъ ему доуло; а лѣтъ ему шегоръ вѣчемъ. Сіи пять князь держаша княженіе обону страну Доуная лѣтъ 500 н 15 съ остриженами главами. И потомъ приде на страну Дуная Исперихъ князь тожде и доселѣ. Есперихъ князь 60 и одино лѣто; родъ ему доуло, а лѣтъ ему веренналемъ. Тервелъ 20 и 1 лѣто; родъ ему доуло, а лѣтъ ему текоучетемь твиремъ. 20 и 8 лѣтъ, родъ ему доуло, а лѣтъ ему двеншехтемъ. Севаръ 15 лѣтъ; родъ ему доуло, а лѣтъ ему тохалтомъ. Кормисошъ 16 лѣтъ; родъ ему вокиль, а лѣтъ ему шегоръ твиримъ. Сии же князь измѣни родъ доуловъ, рекше вихтупь винехъ; 6 лѣтъ, а родъ ему оукиль ему имяше горалемъ. Телецъ 3 лѣта, родъ ему оуганнъ; а лѣтъ ему соморъ алтемъ. И сии иного родъ оуморъ. 40 дпій, родъ ему оукиль, а ему диломъ тоутомъ".

тарскія фразы; но можно ян отсюда заключать, что авторъ этого хожденія быль татарскаго племени? Или предположимь, что языкь нашихъ офеней, существующій и до сихъ поръ, оставиль бы слёдъ въ какомъ либо письменномъ памятникъ до-Петровской Руси. Можно ли заключить отсюда, что эта Русь была не славянская? Итакъ упомянутыя загадочныя фразы, по нашему крайнему разумѣнію, нисколько не подтверждають Тюрко-Финской теоріи. Притомъ не означають ли онъ скорье какой либо счеть. нежели формулу? Не имъють ли онь какого отношенія къ секть Богумиловъ? Вообще подождемъ болъе удовлетворительнаго ихъ разъясненія прежде, нежели дёлать какіе либо положительные выводы. А между темь укажемь на следующее обстоятельство. Помянутая запись или Роспись составлена не ранбе XI или X въка. Выходить, что Болгары тогда еще сохраняли отчасти свой финскій пли тюркскій языкъ. Возможно ли, чтобы онъ въ тъ времена ничемъ инымъ незаявилъ себя, кроме несколькихъ фразъ, записанныхъ въ какомъ то хронографъ? \*)

Въ одномъ изъ засъданій Московскаго Археологическаго общества, именно въ Мартъ 1871 года, я имъль случай высказать свое миъніе о происхожденіи Румунскаго парода. Въ основу его легло племя Даковъ; слъдовательно вопросъ сводится къ слъдующему: къ какой семьъ народовъ припадлежали Даки? Я представилъ свои соображенія въ пользу того миънія, что Даки, по всей въролтности, были племя Кельтическое. Я прибавилъ, что Румунская пародность въ бурную эпоху великаго переселенія, открывшагося движеніемъ Гупповъ и закончившагося поселеніемъ на Дунаъ Болгаръ и Угровъ, сохранилась преимущественно въ горныхъ убъжищахъ Седмиградіи; а отсюда, послъ перехода главной массы Болгаръ за Дунай, Румуны снова колонизовали равнинную часть древней Дакін, т. е. съверную сторону Дуная (См. Древн. Моск. Арх. Об. т. ПІ. вып. 3).

<sup>\*)</sup> Въ примъръ нсудачной филологіи финномановъ уномяну еще о доказательствахъ Рослера. Въ своей кингъ о Румунахъ онъ посвящаетъ особую статью пронсхожденію Болгаръ, гдѣ развиваетъ Тюрко-Финскую теорію и старается подкрыптъ ее новыми филологическими соображеніями. По этому поводу онъ предлагаетъ слъдующій, повидимому весьма тонкій, пріемъ. Въ Румунскомъ языкъ встричаются слова, очевидно финскаго происхожденія: а такъ какъ Румуны въ теченіе пѣсколькихъ стольтій жили въ Мизіи посреди Болгаръ, откуда потомъ постепенно перешли въ сѣверную сторону Дуная, то эти финскія слова будто бы суть ни болъе, ни менъе какъ именно тѣ элементы, которые вошли въ Румунскій языкъ изъ древнеболгарскаго. Онъ предлагаетъ примъры иѣкоторыхъ словъ, которыя сближаетъ съ угорскими, остякскими, самоъдскими, эстопскими и пр. Но такое, повидимому тонкое соображеніе не видерживаетъ ни мальйшей критики. Начать съ того, что самое изслъдованіе Рослера о происхожденіи Румунскаго народа, при всѣхъ внѣшнихъ признакахъ учености и добросовъстности, по большей части построено на довольно шаткихъ основаніяхъ.

Итакъ мы не видимъ никакихъ серьезныхъ доказательствъ существованія финскаго языка у древнихъ Болгаръ. Напротивъ, существуютъ неоспоримыя свидѣтельства, что языкъ, на которомъ они говорили, былъ чистый славянскій. Во первыхъ, ихъ народное названіе Болгаре или Волгаре принадлежитъ Славянскому языку; оно происходитъ отъ славянскаго слова Волга, тоже что волога или влага. Далѣе, страна, въ которой Болгаре жили передъ своимъ переселеніемъ за Дунай (по извѣстію Өеофана и Никифора), называлась у нихъ Онглъ, т. е. Углъ. А въ южной Россіи до сихъ поръ существуютъ рѣки съ названіемъ Угла или, какъ мы ихъ произносимъ теперь, Ингула. Послѣ переселенія за Дунай, Болгаре, при князѣ Тервелѣ, заставили Грековъ уступить южный склонъ Балканскихъ горъ около Чернаго моря. Патріархъ

Потомъ мнё случилось прочесть книгу Рослера, Romanishe Studien, которая вышла въ томъ же 1871 году. Онъ доказываетъ во-первыхъ, что Даки были племя Өракійское; во-вторыхъ, что Румунская національность во время переселенія народовъ сохраннлась на югѣ отъ Дупая, откуда она потомъ колонизовала его сѣверную сторону. Здѣсь не мѣсто входить въ разборъ его доказательствъ: но мнѣ они показались на столько слабы, что не измѣнили моего мнѣнія. Такимъ образомъ слова изъ Румунскаго лексикона, которыя онъ считаетъ древнеболгарскими, я предлагаю объяснять сосѣдствомъ съ другимъ народомъ, дѣйствительно финскаго происхожденія, т. е. съ Мадьярами, и особенно черезполоснымъ сожительствомъ съ ними въ Седмиградін.

Въ языкъ Румунъ конечно существуютъ многіе сліды дійствительно болгарскаго, т. е. славянскаго вліянія. Замічательно, что Рослеръ изощряется иногда толковать финскимъ происхождениемъ слова, очевидно славянския. Напр. волошское lopata и булгарское лопата, въ значени весла, опъ производить отъ остяцко-самовдскаго lap (254). Но и въ Русскомъ мы имвемъ слово дана съ его производными ланоть и допата. Или Румунское têtê сестра онъ сближаеть съ самовдскимь tati младшая жена (256); но мы имбемь слово тетя, тетка, которое означаеть сестру отца или матери. Далее румунское curcubeu-радуга Рослеръ сближаетъ съ остяцкимъ названіемъ радуги paijôgot, что значить лукъ грома, и съ самоъдскимъ Митвапи-покровъ Нума или собственно покровъ медвъдя. Съ номощью разныхъ натяжекъ онъ пытается доказать, что curcuben имъетъ почти тоже самое значеніе, слідовательно представляеть отрывокъ изъ древней самобдекой минологіи (256—259); а отсюда прямой выводъ: Дунайскіе Болгаре есть вътвь Остяцко-Самовдская! Болье произвольных филологических сближеній и выводовь по нашему мижнію трудно и придумать. Здісь особенно оригинально то, что толкователь, объясняющій финскій элементь въ Румунскомъ языкь болгарскима вліяніема, не указываеть никакой финской стихін въ самомъ Болгарскомъ языкъ. Но вмъсто разносторонняго, научнаго анализа, подобные толкователи идутъ отъ предвзятой идеи, т. е.: такъ какъ древніе Болгаре были Финны, то и т. д.; а потому въ своихъ натяжкахъ и выводахъ они доходять многда до напвнаго.

Никифоръ прибавляетъ, что эта область "называется нынъ" Запорые. Стало быть, прежде, т. е. до появленія Болгаръ, она Загорьемъ не называлась. Не забудемъ при этомъ, что Өеофанъ п Никифоръ писали въ начале IX века; следовательно они сообшають болгаро-славянскія названія еще въ эпоху, которая предшествовала предполагаемому превращению финскихъ Болгаръ въ славянскихъ. Вообще съ появленіемъ Болгаръ на Балканскомъ полуостровъ мы видимъ весьма быстрое умножение славянскихъ географическихъ названій въ Мизіи, Өракін, Македонін, Эппрѣ н даже въ самой Греціп, и никакого признака названій финскихъ. Тутъ мы начинаемъ встръчать многія имена, какъ будто прямо перенесенныя изъ Руси; каковы: Вышгородъ, Смоленскъ, Островъ, Верея, Переяславль, Плесковъ и пр. Такая черта вполнѣ соотвътствуетъ наводненію этихъ провинцій Славянами въ VII и VIII вв., что и заставило Константина сказать: "ославянилась цълая страна". Ясно, что съ утвержденіемъ Болгаръ на Балканскомъ полуостровъ Славянскій элементь получиль здёсь сильное подкрвиленіе; чего никакъ не могло бы случиться, еслибы Болгаре были Финны или Татары, а не Славяне. О столь быстромъ и коренномъ превращении господствующаго Турецкаго или Финскаго племени въ покоренную имъ Славянскую народность, какъ мы замъчали, не можетъ быть и ръчи: оно противно всъмъ историческимъ законамъ.

Если предположимъ, что Болгаре были дъйствительно Финское племя, подчинившееся вліянію покоренныхъ, въ такомъ случаъ оно теряло бы свою народность не вдругь, а постепенно; оно оставило бы не ивсколько словъ, а глубокіе следы въ языке, и не въ одномъ лексиконъ, но и въ граматикъ. Мало того, въ такомъ случай необходимо должно было произойти смишение двухъ языковъ; а изъ этого смъщенія долженъ выработаться новый типъ языка, даже и при полномъ преобладании Славянскаго элемента. Вмёсто того мы видимъ въ ІХ и Х вв. необыкновенно богатое развитие болгарской письменности на чистомъ Славянскомъ языкъ. И какой письменности! Которан легла въ основу всей славяно-христіанской образованности. А какой быль разговорный языкъ Болгаръ въ тѣ времена? Нѣтъ ли на него какихъ указаній? Есть. Въ 1016 г., во время войны императора Василія II съ Болгарами, разъ болгарскiе дазутчики, испуганные приближеніемъ самого Василія, посившили въ лагерь съ крикомъ; бъжите, Цесарь!" (Веζегте о Тζагбар. Кедринъ). Это уже отрывокъ

не изъ лексикона, а изъ граматики (даже сохранено свойство церковно-славянскаго языка измѣнять і въ з передъ и, если только греческая з вѣрно передала звукъ). Одна эта фраза даетъ ясное понятіе, что вся масса Болгарскаго народа въ это время говорила чистымъ славянскимъ нарѣчіемъ, что было бы совершенно невозможно, если предположить, что Болгаре были одного происхожденія съ Уграми, или съ Турками.

Но если Болгаре были Славянами, то могуть спросить насъ: почему же они съ самаго начала не названы Славянами въ источникахъ? Отвътимъ тоже самое, что говорили въ своихъ разсужденіяхъ о Руси, т. е. Болгаре, какъ п Русь, сами себя Славянами не называли. Это имя перешло къ нимъ впоследствіп, когда названіе Славяне стало обобщаться, т. е. изъ видоваго ділалось родовымъ. Первоначально Славянами (собственно Склавинами) называлась часть Лунайскихъ и Иллирскихъ илеменъ, сосъднихъ съ Римскою имперіей (Словинцы или Хорутане). Отъ ближайшихъ сосъдей потомъ средневъковые датинскіе и византійскіе писатели перенесли это видовое имя и на другіе народы, т. е. на тъ, которые были родственники Склавинамъ. Отсюда произошло обобщение даннаго имени, которое Славяне осмыслили, т. е. Склавовъ обратили въ Славовъ. Что это обобщение произошло путемъ собственно-книжнымъ, доказываетъ существующее досель у большинства славянскихъ народовъ невъденіе того, что они принадлежать къ Славянамъ, и если они узнаютъ о томъ, то только изъ книгъ. Мало того. что Болгаре не называли себя Славянами; но безъ всякаго сомитнія они говорили нартчіємь, которое было отлично отъ языка Славянь, еще прежде нихъ обитавшихъ на Дунав; ибо Болгаре были едва ли не самая восточная славянская вътвь. Безъ сомнънія она имела многія особенности въ произношеніи сравнительно съ отдаленными отъ нея Славянами югозападными. Между ними отношение было приблизительно такое же, какое между Готами, т. е. восточно-нъмецкою вътвію, и Франками или Алеманами, т. е. запално-нъмецкими племеними. Различие въ языкъ между Готами п Алеманами или между нынъшними Шведами и Нъмпами было даже болве сильное, чвит между восточными и западными Славянскими народами. Сами Готы въ средневъковыхъ источникахъ не называются ни Тевтонами, ни Германами; отсюда однако не следуеть, чтобы Готы принадлежали въ иной, не Немецкой группѣ народовъ.

Переселеніе восточно-славянскаго народа на Дунай въ сосид-

ство съ Славинами югозападной вътви и объясняетъ, почему на Балканскомъ полуостровъ явились рядомъ два такія славянскія нарьчія, какъ Сербское и Болгарское. Странно, что филологи, тольующіе о турко-финскомъ происхожденіи, всего менѣе при этомъ обращали винманіе на Болгарскій языкъ. Откуда же взялся этотъ древнеболгарскій или церковнославянскій языкъ, столь цъльный, гибкій и богатый? Нѣкоторая порча и измѣненія въ этомъ языкъ начались собственно не со времени носеленія Болгаръ за Дунаемъ, а съ приливомъ народовъ дѣйствительно тюркскихъ. Послѣдователи Тюрко - Финской теоріи, пытаясь опереться на филологію, болѣе всего погрѣшели противъ этой науки: указывая нѣсколько непонятныхъ для себя именъ и словъ, они совсѣмъ упустили изъвиду языкъ народа.

Въ заключение подведемъ итоги своего изслѣдования, въ пользу славянскаго происхождения Дупайскихъ Болгаръ, противъ Тюрко-Финской теоріи Энгеля, Тунмана, Шафарика и ихъ послѣдователей:

1. У византійскихъ писателей VI въка Болгаре называются или общимъ именемъ Гунновъ или частными именами Котрагуровъ. Утригуровъ, Ультинзуровъ и пр. У писателей VIII и IX вв. они называются смёшанно то Гуннами, то Болгарами. У послёднихъ писателей является легенда о раздёленін Болгаръ между пятью сыновьями Куврата и разселенін ихъ въ разныхъ странахъ только во второй половинъ VII въка. Нъмецкая и Славянская исторіографія приняла эту легенду за историческій фактъ, т. е. отнеслась къ ней безъ надлежащей крптики, и на ней основывала начальную исторію Болгаръ; тогда какъ ихъ предъидущая исторія и ихъ движенія на Дунай разсказаны писателями VI вѣка (Прокопіемъ, Агавіемъ и Менандромъ), но только они не употребляютъ имени Болгаре. Однимъ словомъ, новъйшая европейская псторіографія вмісто того, чтобы разъяснить путаницу народныхъ именъ въ средневъковыхъ источникахъ, увеличивала ее своими пскуственными теоріями. Она упустила изъ виду ясно обозначенную въ источникахъ родину Болгарскаго народа, т. е. Кубанскую низменность; не замътила существованія Болгаръ Таманскихъ п Таврическихъ съ IV-го до X въка включительно (т. е. съ появленія Утургуровъ до извёстія о т. наз. Черныхъ Болгарахъ), а связывала Дунайскихъ Болгаръ непосредственно съ Камскими и производила первыхъ отъ последнихъ. Такъ какъ коренные Гунны принимались до сего преимущественно за племя Угро-Финское, а Камскіе Болгаре тоже считаются Финскимъ народомъ, то исторіографія объявила Финами и Болгаръ Дунайскихъ. Но Болгаре вообще не были ни Турками, ни Уграми; а вопросъ о коренныхъ Гуннахъ и смѣшанная народность Камскихъ Болгаръ еще педостаточно разъяснены. Есть поводы думать, что послѣдніе были славяно-болгарскою вѣтвію, постепенно утратившею свою народность посреди туземныхъ татаро - финскихъ племенъ. (Признаки ея славянства отразились особенно въ арабскихъ извѣстіяхъ Х вѣка) \*).

2. Доказательства въ пользу Финскаго происхожденія, основанныя на сравненіи народныхъ правовъ и обычаєвъ, не выдерживаютъ никакой критики. Это или черты общія разнымъ языческимъ народамъ, или прямо родственныя съ другими Славянами, и прениущественно съ восточными. Но что болѣе всего противорѣчитъ помянутой теоріи, это быстрое и коренное превращеніе Дунайскихъ Болгаръ въ Славянъ, превращеніе, противорѣчащее всѣмъ историческимъ законамъ. Если бы Болгаре были Финны, то они не могли бы такъ легко усвоить себѣ народность покореннаго

<sup>\*)</sup> Теперь, когда мы знаемъ, что древнею родиною Болгаръ была страна между Азовскима морема и нижнею Волгою, что это была народа Славянскаго корня. для насъ получають смысль тв арабскія известія о Камскихь Болгарахь, которыя казались странными и несовийстными съ Тюрко-Финской теоріей. Такъ, Ибнъ-Фадлань, лично постившій Камскую Болгарію въ первой половин Х вѣка, постоянно называеть царя болгарскаго "царемъ Славянъ", городъ Болгаръ "городомъ Славянъ", и весь тотъ край "страною Славянъ". Ибнъ-Хордадбегъ называеть Волгу "Славянскою рекою". А по извёстію Димешки, Камскіе Болгаре сами считали себя народома, смёшаннымь изъ Турокъ и Славянъ. Болъе поздніе мусульманскіе писатели также отличають Болгарь оть другихь туземныхъ племенъ, напримъръ, отъ "дикихъ" Башкиръ и Мещеряковъ (см. Березина — Булгаръ на Волгѣ). Если бы Волжско-Камскіе Болгаре были Финскаго происхожденія, то они легко слились бы съ мъстными угорскими племенами, и образовали бы довольно плотную, однородную національность. Однако этого мы не находимъ. Очевидно угро-тюркскіе элементы подавляли своею массою элементь болгаро-славянскій, но не могли его совершенно усвоить. Въ свою очередь болгаро-славянскій элементь, положившій начало государственному быту въ томъ краю, быль слишкомъ слабъ численно и слишкомъ изолированъ отъ другихъ родственныхъ народовъ (особенно съ принятіемъ ислама), чтобы ославянить туземные угорскіе и тюркскіе народцы. Эта борьба разпородных в элементовъ н объясняеть отсутствіе опреділеннаго національнаго типа и недостатовь прочности въ государствъ Камскихъ Болгаръ, не смотря на довольно развитую гражданственность. Оно легко было стерто съ лица исторіи наплывомъ Татарской орды. Но уже самое существование промышленных, торговых городовь и вообще способность къ цивилизаціи обпаруживають, что высшій слой населенія не быль чисто Финскій.

племени, и тъмъ болье, что Болгаре были не только господствующій народь, но и сильный, многочисленный народь. Притомъ же въ близкомъ сосъдствъ съ нимъ находились дъйствительно финскіе народы, каковы Мадьяры, которые неизбъжно должны были подкръпить народность Болгаръ, еслибы она была Финскою. (Одного существованія Мадьяръ довольно для того, чтобы опровергнуть всю искуственную теорію финномановъ). Вмъсто того мы видимъ, что съ утвержденіемъ Болгаръ на Балканскомъ полуостровъ славянскій элементъ получилъ здъсь могущественное подкръпленіе, и началась спльная славянизація византійскихъ областей. Съ другой стороны если мнимо туранскіе Болгаре такъ быстро ославянились, будучи господствующимъ народомъ, то почему же вмъстъ съ ними не ославянились находившіеся подъ ихъ владычествомъ Валахи или Румыны? Или: почему же Болгаре не орумынились, а ославянились?

3. Попытки финномановъ подтвердить свою теорію филологическими данными, преимущественно личными именами превнихъ Болгаръ, также обнаруживають недостатки ихъ критическихъ пріемовъ и особенно недостатки сравнительно-исторической филологін. Толкованіе данныхъ именъ отличается произвольнымъ, одностороннимъ и поверхностнымъ характеромъ. Имена дошли до насъ большею частію въ иноземной нередачь, въ искаженіи, безъ опредъленнаго ихъ произношенія. Притомъ личныя имена легче всего переходили и заимствовались однимъ народомъ у другаго. Вообще это не всегда надежный элементь для опредѣленія древнихь народовъ. Наконецъ въ большинствъ случаевъ есть возможность, при ближайшемъ разсмотрфнін, отыскать славянскія основы въ болгарскихъ именахъ. Отсутствіе сколько-нибудь замътной финской стихіи въ языкъ Болгарскаго народа явно противоръчить теорін финномановъ. А цвътущая древнеболгарская или церковнославянская письменность, которою Болгаре надёлили и другіе Славянскіе народы, окончательно уничтожаеть эту теорію.

По поводу этого изследованія, считаемъ необходимою следующую оговорку относительно того, что у насъ называется собственными или коренными Гуннами. Мы пока не касались господствующаго теперь въ наукъ мненія объ ихъ Угро-Финской народности; ибо считаемъ этотъ вопросъ нерешеннымъ, т. е. подлежащимъ всестороннему и тщательному пересмотру. Что въ известномъ толчке, породившемъ Великое переселеніе народовъ, могъ участво-

вать какой либо угорскій элементь, мы пока не отвергаемь; но не даемъ ему важнаго значенія. По многимъ признакамъ главная роль въ этомъ толчкъ принадлежала именно народамъ Сармато-Славянскимъ, и преимущественно Болгарамъ. Представляется вопросъ: кому первоначально принадлежало самое имя Гинии? Очень возможно, что оно съ самаго начала принадлежало Славянамъ Болгарамъ, и отъ нихъ уже перенесено греко-римскими инсателями на ижкоторые другіе народы, а не наобороть. Этого вопроса въ настоящемъ изследования мы не беремъ на себя решить окончательно. Пересмотревь вопросъ о Болгарской народности, мы пришли къ убъждению, что историки и филологи сильно погръщили противъ нея, считая ее неславянскою. Этихъ выводовъ вполнъ достаточно для нашей задачи (пифющей въ виду собственно Русскую исторію). Не желая отвлекаться оть своей задачи, мы оставили пока въ сторонъ спеціальное переизслъдованіе вопроса о Гуннахъ IV въка, о царствъ Аттилы и его составныхъ элементахъ. Это вопросъ, достойный того, чтобы надъ нимъ поныталъ свои силы кто-либо изъ молодыхъ и даровитыхъ русскихъ ученыхъ. Но каково бы ни было его решеніе, оно, надеемся, не изменить нашихъ главныхъ положеній, т. е. что Болгарская народность была чисто славянскою, и племена Болгарскія, оставшіяся въ южной Россін, играли видную роль въ начальной Русской исторіи и на ряду съ другими южнорусскими Славянами участвовали въ образованіп великой Русской націп \*).

<sup>\*)</sup> Переизсийдование вопроса о Туннахъ см. ниже.

## БОЛГАРЕ И РУСЬ НА АЗОВСКОМЪ ПОМОРЬВ. \*)

T.

Тупны-Болгаро въ Тавридѣ и на Тамани. — Сосъдство съ Херсономъ, Боспоромь и Готіей. — Первый христіанскій князь у таврическихъ Болгаръ. — Дѣйствіе византійской политики.

Въ IV въкъ по Р. Хр. почти прекращаются извъстія о самостоятельномъ Боспорскомъ царствъ, существовавшемъ на объихъ сторонахъ Керченскаго пролива; а въ концъ Х въка на тъхъ же мъстахъ, но нашимъ лътописямъ, является русское Тмутраканское княжество. Откуда взялось это княжество, и какія были судьбы Боспорскаго края въ теченіе періода, обнимающаго пять пли шесть въковъ? На эти вопросы досель не было почти никакого отвъта. Въ другомъ мъстъ мы объясняемъ, что послъ пзгнанія Ость-Готовъ изъ южной Россіп часть Болгаръ, именно Кутургуры, двинулась за ними и заняла страну между Днёпромъ и Дунаемъ, а другая часть, то-есть Утургуры, осталась на объихъ сторонахъ Азовскаго моря и въ восточной части Крыма (см. выше: О славян, происхож. Дунайск. Болгаръ). Эти Утургуры на стверт, по замъчанию Прокопія, граничили съ безчисленными племенами славянскихъ Антовъ. На югѣ, кромѣ Херсонскихъ Грековъ, состадиль съ ними небольшой остатокъ Готовъ Тетракситовъ, которые заняли горную область южнаго Крыма, извёстную подъ именемъ Дори. Благодаря горамъ, эти Готы отстояли себя отъ окончательнаго истребленія со стороны Болгаръ Утургуровъ. По словамъ Прокопія, они послё отчаянной войны заключили союзъ съ своими врагами, но очевидно, союзъ не совсёмъ искренній:

<sup>\*)</sup> Журн. М. Н. Пр. 1875. Январь и Февраль.

Готы отстаивали себя не однимъ оружіемъ, но и хитрою политикой. Они отдались подъ покровительство Византіи; отправляя къ Юстиніану I посольство съ просьбой о назначеніи имъ новаго епискона, они совѣтовали имиератору поддерживать распри между сосѣдними варварами, то-есть, между Кутургурами и Утургурами. Но поддержаніе подобныхъ распрей и безъ того было обычною политикою Византіи. Во время нашествія Кутургуровъ на имперію въ 551 году, по просьбѣ Юстиніана, Сандилкъ, князь Утургуровъ, пошелъ на своихъ родичей; онъ присоедпиилъ къ своему войску 2,000 Тетракситовъ. Отсюда можно заключить, что послѣдніе, признавая надъ собою покровительство Византіи, въ то же время играли иногда роль подручниковъ и по отношенію къ своимъ сильнымъ сосѣдямъ Болгарамъ Утургурамъ.

Итакъ, въ первой половинъ VI въка, мы встръчаемъ утургурскія поселенія примыкающими къ Азовскому морю съ его восточной, южной и отчасти западной стороны. Средоточіемъ ихъ являются преимущественно берега пролива, то-есть, главная часть древняго Боспорскаго царства, которому они очевидно нанесли окончательный ударъ. На восточной сторонъ продива они завладели Фанагорійскимъ или Таманскимъ островомъ и его городами. которые, какъ извъстно, вели свое происхождение отъ древнихъ греческих поселенцевъ. Завоеванія эти, по обычаю варваровъ. сопровождались разрушеніемъ и опустощеніемъ. Прокопій называеть два города, именно Кины и Фанагорію, которые были разрушены варварами; но и другіе, менфе значительные города конечно подверглись той же участи. По крайней мфрф, впослудстви мы видимъ, что здёсь только одинъ пунктъ получилъ некоторое значение въ истории; это Таматарха или Тмутракань нашихъ льтописей, очевидно возникшая на м'ест' разоренной Фанагоріи. На другой сторонъ пролива находилась бывщая столина Боснорскаго царства, Пантиканея, у византійскихъ писателей извъстная болье подъ именемъ Боспора. Этотъ знаменитый городъ, благодаря своимъ укрѣпленіямъ, нѣкоторое время оборонялъ себя отъ напора Гунновъ Утургуровъ; наконецъ, чтобы не попасть въ руки варваровъ, онъ поддался Византін. Подчиненіе это, по словамъ Прокопія, относится ко времени пиператора Юстина І; "а до того времени Боспориты управлялись собственными законами" (De Bell. Pers L. I, сар. 12). Нѣтъ сомнѣнія, что варвары пытались завладёть всёмъ Таврическимъ нолуостровомъ; однако Византія успѣла отстоять отъ нихъ не только Херсонесъ и Пантиканею, по и нѣкоторые укрѣпленные пупкты на восточномъ берегу, каковы Гурзуфъ и Алустонъ (пхъ называетъ Прокопій; но были вѣроятно, и другіе, которыхъ онъ не называеть, напримѣръ, Сугдея). За исключеніемъ такихъ пунктовъ, восточное побережье Таврики, по словамъ Прокопія, было занято варварами, и преимущественно Гупнами, то есть Болгарами Утургурами (De B. Goth. L. IV, с. 18).

Главная причина, почему остановились успёхи Болгаръ, и они не могли овладёть всёмъ Таврическимъ полуостровомъ, заключалась конечно въ томъ, что они не имъли единства. Борьба съ Ость-Готами очевидно соединила ихъ: но по окончаніи этой борьбы они снова раздёлились и распались на отдёльные роды, находившіеся подъ управленіемъ своихъ мелкихъ князей. Тогда не замедлила возымъть свое дъйствіе обычная политика Византінсдерживать сосёднихъ варваровъ, посёвая между инми раздоры (наслъдованное отъ древняго Рима: divide et impera). Императоры заключали отдёльные союзы съ князьями варваровъ противъ ихъ же соплеменниковъ; осыпали ихъ подарками; а относительно наиболже сильныхъ кинзей эти поларки нержако обращались въ постоянные или ежегодные, такъ что вибли видъ дани. Иногда византійской политик' удавалось поставить этихъ варваровъ въ вассальныя къ себъ отношенія. Византія пользовалась ихъ силами въ своихъ вившнихъ войнахъ, то есть нанимала ихъ дружины въ свою службу. Первое упомпнание о наймъ болгарскихъ дружинъ на Таврическомъ полуостровъ относится также ко времени императора Юстина I. Проконій въ своей Персидской войнь (L. І, с. 12) расказываеть следующее: Гургень, князь кавказской Иверін, угрожаемый персидскимъ паремъ Кабаломъ, обратился съ просьбой о помощи къ императору Юстину. Тогда последній отправиль въ Боспоръ Киммерійскій съ большою суммою денегъ патриція Проба, который должень быль нанять войско изъ Гунновъ, обитавших между Херсоном и Боспором. Пробъ исполниль свое порученіе, и Юстинь часть этого войска отправиль съ другимъ военачальникомъ въ Лазику на помощь Гургеню. Особенно видную роль играли болгарскія наемныя дружины въ войнахъ Византіи во время Юстиніана І. Велизарій не мало былъ обязанъ имъ своими успёхами въ Азіи, Африке и Италін, Эти дружины вербовались въ странахъ приазовскихъ и придунайскихъ. следовательно между обенми ветвями Болгарскаго народа, Кутургурами и Утургурами.

Для укрощенія варваровъ на помощь Византін вскорт является могущественный союзникъ, греческая религія. Византія ревностно исполняла свое высокое призвание на востокъ-распространять христіанство. Отчасти по духу Греко-восточной церкви, отчасти но недостатку матеріальныхъ средствъ, она въ этомъ отношении составляла совершенную противоположность съ западною или Латинскою имперіей, которая со времени Карла Великаго вводила христіанскую религію между языческими илеменами преимущественно силою меча. Византія же болье дійствовала проновъдью и притомъ проновъдывала на языкъ туземцевъ; кромъ того, она старалась привлекать къ христіанству варварскія племена блескомъ своей цивилизаціи, особенно великольніемъ своего церковнаго обряда, красотою храмовъ, дорогими подарками, привътливымъ обхожденіемъ и т. и. Извъстны наши лътописныя преданія о томъ, какъ Греки, при заключенін договора съ Олегомъ, показывали русскимъ посламъ свои храмы и царскія палаты, и какъ потомъ послы Владиміра были поражены великолѣніемъ Софійскаго собора и патріаршаго служенія. Но подобное гостепріныство не было оказано однимъ Русскимъ; это была обычная политика Византін по отношенію къ сосёднимь языческимь народамъ. Различіе въ латинскомъ и греческомъ способахъ распространять христіанство имѣло своимъ главнымъ послѣдствіемъ и то обстоятельство, что народы, принявшіе віру отъ Византін, получили Священное Писаніе на родномъ языкъ; виъстъ съ тъмъ у нихъ начала развиваться и своя собственная инсьменность; тогда какъ народы, обращенные западными миссіонерами и признавшіе свою духовную зависимость отъ Рима, получали латинское богослуженіе и латинскую инсьменность. Изв'єстно также, что и начало національной німецкой письменности, то есть, переводъ священнаго писанія на готскій языкъ, который приписываютъ Ульфилъ, епископу IV въка, принадлежитъ именно восточной половинъ Римской имперіи, а не западной.

Первое упоминаніе о христіанстві между таврическими Болгарами относится къ тому же знаменитому царствованію Юстиніана І. Начало же христіанской проповіди на Таврическомъ полуостровів восходить къ І віку по Р. Хр. Преданіе говорить, что Апостоль Андрей изъ Синопа прійзжаль въ Херсонъ и здісь проповідываль христіанство. Затімь во времена Траяна прославился своею апостольской діятельностію сосланный сюда римскій епископъ св. Клименть, который и быль здісь утоплень по приказанію имие-

ратора, за свою проповёдь. Христіанство медленно возрастало п укрѣплялось на полуостровѣ и должно было выдерживать упорную борьбу съ эллино-скинского религіей. Последователи его принуждены были спрывать свое богослужение въ нещерахъ и катакомбахъ. Но со времени Константина Великаго появились злись открытые христіанскіе храмы, и усибхи проповёди пошли быстріве. Впрочемъ, христіанство и эллино-скинские язычество и послі того долго еще жили рядомъ въ этихъ главныхъ пунктахъ. Въ Херсонесъ христіанство восторжествовало раніве; а на Боспорів оно, по всей вфроятности, окончательно утвердилось только съ присоединенісмъ къ Византійской имперін, то-есть въ первой половинѣ VI въка. Въ это же время христіанская проновъдь начинаетъ проникать и въ среду сосединих Гунновъ-Болгаръ. Кроме вліянія Херсона и Боспора, на нихъ могъ конечно дъйствовать и примаръ состинить Готовъ-Тетракситовъ. Извастно, что христіанская религія распространилась между Готами первоначально въ формъ аріанской ереси; къ этой энохѣ принадлежить дѣятельность ихъ епископа Ульфилы и переводъ Священнаго Писанія на готскій языкъ. Иолучили ли христіанство таврическіе Готы отъ своихъ аріанскихъ сомлеменниковъ, или непосредственно изъ сосёдняго Херсона — въ точности неизвъстно: но послъднее пифетъ болъс въроминости. Въ первой половинъ VI въка у нихъ встръчаемъ уже собственнаго епископа. Но новоду его смерти и готскаго носольства въ Константинополь, Прокопій зам'ятиль следующее: "Были ли эти Готы когда-либо аріанской секты, подобно прочимъ аріанскимъ народамъ, или какой другой-я не могу утверждать". Отсюда прямое заключеніе, что въ его время они были православными; да пначе они не обращались бы къ Юстиніану съ просьбой о назначеніп имъ новаго епископа. Слѣдовательно, таврическіе Болгаре съ разныхъ сторонъ соприкасались православному населенію, и византійское вліяніе не замедлило отразиться на нихъ въ дълъ религіп.

Вскорт послт воцаренія Юстиніана I, именно въ 528 году, князь Гунновъ, состаднихъ съ Босноромъ, по имени Гордасъ, лично отправился къ императору для заключенія съ нимъ союза и для принятія святаго крещенія. Императоръ былъ его воспреемникомъ отъ купели и почтилъ его многими дарами. Въ свою очередь князь объщался охранять отъ варваровъ римскія владтнія, особенно городъ Босноръ, и кромъ того доставлять извъстное количество рогатаго скота; слъдовательно въ сущности онъ призналъ себя вас-

саломъ и ланинкомъ Византін \*). Императоръ послаль еще нѣкоторое количество войска полъ начальствомъ военныхъ трибуновъ для зашиты Боспора отъ Гунновъ и для собиранія съ нихъ означенной дани рогатымъ скотомъ. "Въ этомъ городъ" —прибавляють византійскіе историки— "значительная торговля Римлянь съ І'уннами". Приведенное свид'єтельство представдяєть для насъ несомновниую важность. Во-первыхъ, самое прозвище гуннскаго князя. Гордъ или Гордый, обнаруживаеть, что дёдо идеть о Болгарахъ славянскихъ (такъ-называемыхъ Гуннахъ-Утургурахъ \*\*). Во-вторыхъ, ичтешествіе Горда въ Византію-и конечно, съ значительною свитою—указываеть на морскія плаванія таврическихъ Гунновъ, слъдовательно, полтверждаетъ ихъ славянскій, а не угротюркскій характеръ. Въ исторіи нашего христіанства князь Гордъ является предшественникомъ русской княгини Ольги, которая почти по тому же поводу предпринимала плавание въ Византию. Следовательно, ко временамъ Ольги подобныя путешсствія вощли уже въ нѣкоторый обычай у восточныхъ Славянъ.

Но этоть первый христіанскій князь таврическихъ Болгаръ имѣль печальную судьбу, по нзвѣстію тѣхъ же византійскихъ лѣтописей. Когда Гордъ воротился въ свою страну, то онъ началъ не только открыто исповѣдывать новую религію, но и принялся истреблять языческіе идолы, которымъ поклонялись Болгары; а тѣ, которые были сдѣланы изъ серебра и электрона, онъ приказывалъ расилавлять. Но язычество было еще очень крѣико въ народѣ, и уничтоженіе идоловъ возбудило его къ мятежу. По всей вѣроятности, къ религіозной ревности присоединилось еще и неудовольствіе на князя за вассальное подчиненіе Византій и за обязательство платить ей дань. Мятежники убили князя и преемникомъ ему поставили его брата Моагера. Вслѣдъ за тѣмъ, опасаясь мщенія со стороны Римлянъ, занимавшихъ Боспоръ, они внезапно панали

<sup>\*)</sup> Өсофанъ, Анастасій и Кедрень. Замѣчательно, что, по извѣстію тѣхъ же историковъ, около того же времени принялъ крещеніе отъ императора Юстиніана князь придунайскихъ Геруловъ Гретисъ съ своими приближенными и обязатся почти тѣми же условіями (Мет. Рор. І. 430). Очевидно, ко всѣмъ сосѣднимъ варварамъ Византія прилагала одинакіе политическіе пріемы.

<sup>\*\*)</sup> Что это имя чисто славянское доказывають русское Гордята ("Гордятинъ дворъ". Лавр. 54 стр. нов. изд.) и встръчающійся у Византійцевъ восначальникъ изъ варваровъ (Славянъ) Всегордъ (Agathias III. 6.) Волгаринъ Гръдъ въ XIV в. (Иречекъ 338 стр.), у Византійцевъ Грюос. Послъднее имя въ нашихъ старихъ актахъ встрфчается въ формъ Гридя.

на этотъ городъ и избили византійскій гарнизонъ съ трибуномъ Талматіємъ. Но Болгаре на этотъ разъ не долго владели Воспоромъ. Императоръ отправилъ противъ нихъ и моремъ, и сухимъ путемъ многочисленныя войска, набранныя "нзъ Скиеовъ" (конечно, главнымъ образомъ, изъ Славянъ). Очевидно, онъ ръшился употребить большія усилія, чтобы смирить таврическихъ Болгаръ и упрочить свою власть въ такомъ торговомъ и стратегическомъ пунктъ, каковъ былъ Киммерійскій Боспоръ. Усплія его увънчались успъхомъ. Варвары, устрашенные въстью о приближеніп сильнаго войска, покинули городь, и Византійцы окончательно въ немъ утвердились. Повидимому. Боспориты или Пантиканейны, признавшіе наль собою верховную власть императора Юстиніана I, чтобъ имъть зашиту отъ варваровъ, до этого времени еще сохраняли тынь своего самоуправленія; а тенерь опи полжны были полчиниться византійскимъ начальникамъ. Тогда же въроятно и были возстановлены Юстиніаномъ обветшавшіе стыны Боснора: императоръ, по словамъ Проконія, укрѣнилъ его препмущественно передъ другими своими городами въ Тавридъ \*).

Упомянутыя событія относятся въ первой, то-есть, блестящей эпохѣ Юстиніанова царствованія, которая отличалась эпергическою, многостороннею дѣятельностію государя и громкими подвигами его легіоновъ. Не то видимъ во вторую половину этого царствованія (явленіе довольно обычное въ исторіи; для сравненія достаточно напомнить Людовика XIV). Когда Юстиніанъ устарѣлъ, упала его энергія; вмѣстѣ съ тѣмъ возрасли конечно подозрительность и ревность къ людямъ, выдвигавшимся своими талантами и заслугами; на мѣсто ихъ получили вліяніе люди неспособные въ государственномъ отношеніи, но умѣвшіе тонко льстить. Историкъ Агаеій говоритъ, что упадокъ дѣятельности особенно былъ замѣ-

<sup>\*)</sup> Что дъйствительно Византійцамъ только въ это время удалось окончательно подчинить себъ Боспоръ, видно изъ слъдующаго извъстія Прокопія въ его "Персидской войнь" (L. II Сар. 3). Въ 540 году Армяне, отвавшіе отъ союза съ Византіей и перешедшіе на сторону Персовъ, жалулсь Персидскому царю на Юстиніана, между прочимъ говорили, что опъ, "пославши войско на Боспоритовъ, подчиненныхъ Гуннамъ, присоединилъ къ своимъ владѣніямъ ихъ городъ, на который не имѣлъ никакого права". Судя по этимъ словамъ и той легкости, съ какою Болгаре захватили городъ и истребили византійскій гарнизонъ, можно предложить вопросъ: не сами ли Боспориты или Пантиканейцы помогали имъ въ этомъ случаѣ? Можетъ быть, у нихъ была антивизантійская партія, педовольная образомъ дъйствія Византіи. Не надобно также забывать, что въ данную эпоху населеніе этого города било болѣе варварское, нежели эллинское.

тенъ въ военномъ дѣлѣ, которое не замеддило придти въ разстройство; вмѣсто 645.000, которые должны были находиться подъ знаменами по положенію, армія византійская въ это время едва насчитывала 150.000 человѣкъ для защиты своихъ предѣловъ, и эти войска были разбросаны на весьма отдаленныхъ другъ отъ друга пунктахъ, именно, на Дунаѣ, въ Италіи, Испаніи, Нумидіи, Египтѣ, на Перендской границѣ и на восточномъ берегу Чернаго моря. Это обстоятельство, конечно, не замедянло отразиться на отношеніяхъ имперіи къ сѣвернымъ варварамъ, и преимущественно на отношеніяхъ къ обѣимъ вѣтвямъ Болгарскаго народа, то-есть, Кутургурамъ и Утургурамъ. Первые усплили свои набѣги на имперію; тщетны были тѣ многочисленныя укрѣпленія, которыми Юстиніанъ покрыль берега Дуная. Болгаре массами врывались въ Мизію и Фракію, и особенно нользовались для своихъ нашествій тѣмъ временемъ, когда Дунай замерзалъ.

Въ эту-то вторую эпоху своего царствованія Юстиніанъ усплиль обычные пріемы византійской политики по отношенію къ варварамь: онъ откупался волотомъ отъ враговъ, а также золотомъ пріобрёталь себё между ними союзниковъ и вооружаль однихъ варваровъ на другихъ. Самыя значительныя вторженія Кутургуровъ, кавъ извъстно, произошли въ 551 и 559 годахъ. Хотя оба раза эти варвары подверглись нападеню своихъ единоидеменниковъ Утургуровъ: однако ихъ междоусобія не могли вознаградить императора за тѣ бѣдствія и опустошенія, отъ которыхъ страдала имперія, и пикавія кубности, никакіе союзы не могли замфинть сильныхъ и хорошо устроенныхъ легіоновъ, которые должны были бы охранять ея северные пределы. Въ союзѣ съ Византіей въ эту эпоху снова усиливается восточно-болгарское племя, то есть, Утургуры. Таврическіе и таманскіе Болгаре составляли только часть этого илемени; жилища другихъ его вътвей, по видимому, простирались тогда на западъ приблизительно до Дивира, гдв онв соприкасались съ землями Кутургуровъ. Между тъмъ какъ у послъднихъ изъ числа вождей выдвигался особенно Заберганъ, во главъ утургурскихъ князей является въ то время Сандилъ или Сандилкъ (по нашему предположенію то же, что Судило, Судильо, Судиславъ). Прокопій замічаеть, что это быль мужь, одаренный замёчательнымь разумомь, большою твердостію духа и весьма опытный въ военномъ дѣлѣ (De В. С. І. ІV, с. 18). Подъ его начальствомъ Утургуры взяли верхъ надъ своими соплеменниками и заняли отчасти ихъ земли;

такимъ образомъ нѣкоторыя ихъ вѣтви отодвинулись далѣе на западъ. Враждуя между собою, Болгарскія племена въ то же время по нѣкоторымъ признакамъ приходили въ столкновенія и съ другими Славянскими пародами, особенно съ многочисленными илеменами Антовъ, обитавшихъ къ сѣверу отъ Болгаръ. Кромѣ того, они, вѣроятно, сталкивались и вели войны съ Угорскими ордами, кочевавшими тогда въ степяхъ Поволжскихъ. Растяженіемъ болгарскихъ вѣтвей и ихъ взаимными распрями вскорѣ воспользовались другіе варвары, надвинувшіе съ востока. Мы говоримъ о Хазарахъ и Аварахъ.

Но что это были за варвары, и къ какой семь народовъ они принадлежали?

## TT

Сбивчивыя мивнія о Хазарахъ.—Пришлый турецкій элементь и туземный хазаро-черкесскій.—Двойственный составъ Аварскаго народа изъ Гунновъ и Аваръ.—Отношенія къ Антамъ и Болгарамъ.

Если обратимся къ начальнымъ судьбамъ Хазаръ, то относительно ихъ найдемъ въ историческихъ сочиненіяхъ почти такую же путаницу понятій, какую находимъ по отношенію къ Болгарамъ. Исторію Болгаръ обыкновенно начинають съ половины VII вѣка, то есть, со времени Куврата и мнимаго ихъ раздёленія между его сыновьями, подъ предводительствомъ которыхъ они будто бы разошинсь въ разныя стороны. При этомъ упускають изъ виду весьма простое обстоятельство, а именно, что Болгаре за долгое время выступили на историческое поприще, уже давно развътвились на разныя части (Кутургуры, Утургуры, Ультинзуры н пр.) н заняли большое протяжение земель. То же недоразумѣніе по недостатку псторической критики повторилось и относительно Хазаръ. Исторію последнихь обыкновенно начинають со времени императора Ираклія, когда они являются его союзниками въ войнъ съ персидскимъ царемъ Хозроемъ, то есть, съ 626 года, и къ этому именно времени пріурочивають извітстіе византійскихъ писателей Өеофана и Никифора о томъ, что Хазары пришли изъ "внутренней Берилін" или "Берзелін". Безъ

всякой провърки повторялось свидътельство тъхъ же писателей, что Хазары только во второй половинъ VII въка паложили дань на часть Болгаръ, которая осталась за Азовскимъ моремъ, или на удълъ Батбая, старшаго Кувратова сына. А между тъмъ почти за 60 лътъ до упомянутаго союза съ Иракліемъ болѣе ранніе византійскіе писатели повъствуютъ о вторженіи въ Европу новыхъ завоевателей, именно Турокъ, пришедшихъ изъ-за Каспійскаго моря и покорившихъ нъкоторые народы юго-восточной Европы, въ томъ числѣ и Болгаръ Утургуровъ. Замѣчательно, что въ данномъ случав вводили въ заблужденіе тѣ же писатели, которые баснословятъ о Болгарахъ, то есть, Өеофанъ и Никифоръ; у нихъ впервые встрѣчается и самое названіе Хазаръ. Впрочемъ вмѣстѣ съ тѣмъ они называютъ ихъ и "восточными Турками".

Извъстно, что народность Хазаръ до сихъ поръ составляетъ вопросъ въ европейской исторіографіи. Нѣкоторые писатели считають ихъ народомъ турецкимъ или татарскимъ; большинство относитъ къ финскому семейству и считаетъ соилеменниками Угровъ; третьи называли ихъ предками Черкесовъ (Сумъ, датскій ученый прошлаго столѣтія); четвертые, наконецъ, считали ихъ Славянами (Вепелинъ). Сличивъ по возможности разныя изъбстія объ этомъ народѣ, мы пришли къ слѣдующимъ выводамъ.

Около половины VI въка произошло второе великое движеніе Гуннскихъ народовъ на восточную Европу. (Первое было произвелено въ IV въкъ). Начало этого втораго движенія восходить впрочемъ къ половинъ У въка; судя по извъстію Приска, византійскаго писателя того же віка, какой-то закаспійскій народъ потесниль Аваръ и другія приволжскія и прикавказскія племена. (Excerpta de Legationibus). Затъмъ въ теченіе почти ста льтъ византійскіе историки модчать объ этомъ народъ, пока въ VI вък онъ не выступилъ, подъ именемъ Турокъ, въ качествъ новаго завоевателя юго-восточной Европы. Около этого времени въ средѣ кочевниковъ алтайскихъ и сѣвернаго Туркестана, по всей въроятности, произошли тъ же перевороты, которые въ XII въкъ совершились въ средъ родственныхъ имъ и еще далъе въ востоку обитавшихъ татаро-монгольскихъ ордъ, то есть, возвышеніе какого-либо ханскаго рода и объединение подъ его верховенствомъ значительной части турецкихъ племенъ. А следствіемъ этихъ переворотовъ были такія же движенія на югь и на западъ. Въ южныхъ областяхъ Аму и Сыръ-Дарын нъкогда процевтала греко-

бактрійская цивилизація, и существовали еще богатые промышленные города. На югъ распространение туренкаго владычества. по вихимому, не пошло далже Туркестана, потому что встретило отноръ со стороны сильнаго въ то время Персилскаго госуларства. Но на западъ отъ Каспійскаго моря Турки не нашли ни одного организованнаго противника, а только разноплеменные народы, раздёленные на мелкія владёнія и вражлебные другь другу; а потому ихъ завоеванія вскорѣ распространились отъ Каспійскаго моря до Кавказа и береговъ Азовско-Черноморскихъ. Завоеванія эти перешли за Кавказъ и проникли до Арменін: но н въ той- сторонъ они столкнулись съ тъми же Иерсами. Хотя Турки делились на разныя орды, подъ управленіемъ особыхъ хановъ, однако первое время вск они подчинялись великому хану, жившему въ Туркестанъ. Это единство прододжалось не долго. Туть мы встричаемь то же самое явленіе, которое видимъ впоследствии въ истории татаро-монгольскаго ига. Турки, поселившіеся между Каспійскимъ и Азовскимъ морями, въ VII въкъ составили особый хаганатъ, средоточіемъ котораго сделался потомъ городъ Итиль, лежавшій на нижнемъ теченіп ріки Итидя, то есть Волги. Этотъ хаганатъ съ городомъ Итилемъ былъ прямымъ предшественникомъ Золотой орды съ ея столицею Сараемъ. Съ VII же въка онъ сдълался извъстенъ преимущественно подъ именемъ царства Хазарскаго. Турки хазарскіе, подчинивъ себъ многіе города и осъдлыя населенія, сами сдълались народомъ полуосвалымъ. А тв орды, которыя въ своемъ движенін съ востока остановились въ степяхъ Япикихъ и Волжскихъ. продолжали вести свой прежній кочевой образъ жизни; онф встрфчаются потомъ въ исторін подъ разными именами, преимущественно Печенътовъ. Узовъ и Кумановъ (Половиевъ). Печенъти сделались извёстны своими набёгами на Хазарское царство, основанное ихъ соплеменниками.

Итакъ, Хазарское царство основано собственно турецкимъ илеменемъ; въ этомъ едва ли можетъ быть сомнѣніе. Но почему же оно стало называться Хазарскимъ? Было ли принесено это имя изъ Средней Азіи турецкими завоевателями, или оно было туземное?

Если мы не ошибаемся, оно принадлежало не пришлымъ Туркамъ, а туземному прикавказскому народу.

Не восходя ко временамъ болъе отдаленнымъ, въ которыхъ можно найдти это имя, укажемъ на двухъ писателей V въка:

армянскаго историка Монсея Хоренскаго и греческаго ритора Приска. Монсей Хоренскій упоминаеть о нашествін на армянскія владінія Хазпровъ, народа, обитавшаго на северной сторонь Кавказскихъ горъ, и это нашествіе отпосить къ концу II или началу III въка по Р. X. (см. въ переводъ Эмина, стр. 134). Государя Хазировъ Монсей Хоренскій называеть хаканомь, словомь, которое вообще означаеть у него владыку ibid. 309) \*). Греческій современникъ армянскаго историка, Прискъ говоритъ о скноскомъ народь Акацирахъ или Кацирахъ, обитавшемъ за Азовскимъ моремъ около Кавказскихъ горъ. По его словамъ, этотъ народъ управлялся многими князьями; старшій изъ нихъ, по имени Куридахъ, находясь въ распри съ другими, призналъ Аттилу судьею этихъ распрей и помогъ Гуннамъ подчинить себі народъ Акацирскій. Хотя зависимость эта окончилась при сыновьяхъ Аттилы; но подобно сосъднимъ Болгарамъ, Акапиры съ того времени причислялись византійскими писателями къ народамъ гупискимъ. Въ своемъ описаніи Скивін Іорнандъ также упоминаєть храброе племя Аканпровъ, которыхъ помъщаетъ сосъдями Болгаръ, хотя, очевидно, не имъетъ точнаго представленія объ йхъ географическомъ положения. По разнымъ признакамъ Кациры или Казиры было одно изъ черкесскихъ илеменъ.

Около Каспійскаго моря византійскіе писатели пом'вщаютъ народъ Ефталитовъ или Бюльку Гунновъ, которые играли важную роль въ войнахъ Византійцевъ съ Персами, большею частію какъ союзники посл'ёднихъ. По словамъ Прокопія, они отличались отъ другихъ Гунновъ бол'єе бізымъ цвітомъ кожи и бол'єе красивою наружностію. По словамъ Менандра, какой-то знатный Ефталитъ, по имени Катульфъ, мстя своему государю за безчестіе жены, предаль своихъ соплеменниковъ Туркамъ. Это произошло въ 560-хъ годахъ. Всл'ёдъ затёмъ Турки покорили н'єкоторые прикавказскіе народы, между прочими принуждены были платить имъ дань и азовскочерноморскіе Болгаре или Утургуры, ослабленные внутренними раздорами и удаленіемъ на западъ значительной части своего илемени. У византійскихъ писателей УІП и ІХ в'єка завоеватели этихъ народовъ являются иногда подъ своимъ названіемъ Турокъ; но преимущественно они именуются Хазарами, то-есть, на нихъ

<sup>\*)</sup> Г. Эминъ выражаетъ сомнёние въ турецкомъ происхождении этого слова. Титулъ "хаканъ" или "хагапъ", кажется существовалъ у народовъ прикавказскихъ прежде пришествія туда турецкихъ завоевателей.

перешло имя покореннаго ими черкесскаго народа Хазаровъ. Следовательно, то, что мы привыкли разуметь подъ словомъ "Хазары", въ періодъ приблизительно отъ VII до XI вѣка, не представляло собственно одного определеннаго племени. Это было государство, составленное изъ разныхъ народностей. Тутъ находились, вонервыхъ, истые Турки, прищедине изъ-за Каспійскаго моря, потомъ илемена миносарматскія или черкесскія, ифкоторая часть восточно-славянских народовъ и ибкоторыя орды угорскія, кочевавшія въ степяхъ Волги и Дона. Кром'є того, въ городахъ этого нарства разстяно было значительное количество еврейскаго населенія. Іовольно продолжительное существованіе Турецко-Хазарскаго государства способствовало, конечпо. нѣкоторому смѣшенію этихъ народовъ и ихъ языковъ; по всей въроятности, здъсь зарождались новые, переходные тины. Но прочной и однородной національности здёсь не выработалось; это отчасти и объясняеть намь, почему впоследствін Хазарское государство сошло со сцены, не оставивъ никакого опредъленнаго этнографическаго типа въ исторіи. Существованіе раздичпыхъ племенъ, не слившихся въ одинъ народъ, объясняетъ намъ и то замѣчательное разнообразіе религій, которое мы встрѣчаемъ здёсь въ эпоху процвётанія Хазарскаго государства. Но пёкоторому родству языковъ, по образу жизни и по характеру туренкіе завоеватели, поселивніеся главными образоми около Нижней Волги, по всей въроятности, наиболье тяготъли къ народамъ Угорскаго племени. Но они непабъжно подверглись вліянію болье одаренных и болье развитых народностей славянскихь и особенно кавказскихь. Последній элементь, очевидно, взяль верхь надъ всёми другими съ тёхъ поръ, какъ пришлые Турки отдёлились отъ своихъ среднеазіатскихъ соилеменниковъ и составили особое государство. Посредствомъ своихъ женщинъ хазарскій пли черкесскій элементь новліяль смягчающимь образомъ конечно и на самый внашній тинь турецкихь завоевателей \*).

<sup>\*)</sup> Эти выводы совнадають отчасти съ мийніями В. В. Григорьева. См. его "О двойственной верховной власти у Хазара" (Россія и Азія. СПБ. 1876) г.

На догадку о черкесской народности коренных Хазарт между прочим набель насъ разсказъ Константина Багрянороднаго о хазарскомъ племени Кабарахъ (Кабардинцахъ?) Въ своемъ сочиненіи "объ управленіи имперіей" (гл. 39 и 40). Константинъ разсказываетъ, что Кабары составляли нѣкогда одно изъ племенъ казарскихъ, потомъ возмутились и произвели междоусобную войну, ко были побъждены. Тогда часть Кабаръ ушла къ Уграмъ, соединилась съ ними

Одновременно съ Турко-Хазарскимъ государствомъ, выступаетъ на историческое поприше другой народъ завоевателей. Авары. Хотя народность и исторія Хазаръ до сихъ поръ остаются не выясненными, и извёстія о нихъ очень мало разработанными критически. однако на ихъ счетъ европейская исторіографія имбетъ уже повольно богатую литературу. Назовемъ труды Стриттера, Сума, Лерберга, Френа, Доссона, Языкова, Григорьева, Дорна, Вивьенъде-сенъ-Мартена, Бруна, Хвольсона и др. Но что серьезнаго пли достойнаго вниманія, кром'в извлеченій Стриттера изъ византійскихъ историковъ, имъемъ мы для исторіи и этнографіи Аваръ? Венелинъ въ своей не оконченной (исхолившей отъ предваятой идеп) монографіп объ Обрахъ справедливо замѣтиль: "Если нерелистуемъ каталогъ всёмъ историческимъ изследованіямъ, то найдемъ, что Обры или Авары почти совершенно забыты, вивств съ ихъ имперіей, не смотря на то, что почти всякій изыскатель, или коминдяторъ историческихъ сочиненій, больше или меньше спотыкается объ Аварскую имперію или объ Обрскій народъ" (Чте-

и носелнясь сначала въ той странв, которую (во время Константина) занимали Неченвги. Эта часть Кабаръ, соединясь съ семью угорскими колвнами, составила восьмое колвно, которое въ войнахъ первенствовало надъ другими своею храбростію. Оно доселв, (т. е. до временъ Константина) сохранило между нанпонскими Уграми свое особое нарвчіс.

Не даромъ черкесское или хазарское илемя отличалось своею наружностію, характеромъ и языкомъ посреди Угровъ еще въ Х вѣкѣ, то-есть, въ эпоху Константина. (Не даромъ и лучшее, самое почитаемое войско у пихъ стало называться хусары, то-есть, хасары или хазары). По этому поводу обратимъ вниманіе на извѣстіе русской лѣтописи, которая дѣлитъ Угровъ на Бѣлыхъ и Черныхъ. Подъ Бѣлыми Уграми обикповенно исторіографія разумѣла Хазаръ (впрочемъ по смыслу лѣтописи это названіе можно относить и къ Аварамъ).

"Посемъ придоша Угри Бѣліи, наслѣдиша землю Словѣньску (то-есть, Дунайскихъ Славанъ); си бо Угри начаша быти при Пракліи цари, иже находиша на Хоздрол цара Персидскаго". (Въ войнѣ Ираклія съ Хозроемъ равно участвовали и Авары, и Хазары). Бѣлые Угры или Хазары (м. б. и Авары) у Русскихъ позднѣе встрѣчаются новидимому подъ общимъ именемъ кавказскихъ горцевъ или Черкесовъ; это послѣднее имя восходитъ ко временамъ глубокой древности (кавказскіе Керкеты или Черкеты у Страбона). Распространеніе казарскаго владичества на Таврическую страну, а также извѣстіе Константина Багрянороднаго о переселеніи Кабаръ въ западное Черноморье могутъ пѣсколько объяснить намъ, откуда явилось внослѣдствіи именованіе южно-русскихъ казаковъ Черкасами. (См. по этому новоду любонытныя соображенія профессора Бруна въ Записк. Од. Общ. Ист. и Др., т. VII). И самое названіе казаки, вопреки всѣмъ попыткамъ объяснить его изъ татарскихъ языковъ, есть, вѣролтно, то же, что Казары съ его варіантами: Касахи у Константина Багрянороднаго и Касоги въ нашей лѣтописи.

нія Общества исторіи и древностей россійстих 1847 г. № 3). А между тімь этоть народь свирівиствоваль въ средней и восточной Европі въ продолженіе 250 літь!

Не вдаваясь въ особое изследованіе объ Аварахъ, мы предложимъ относительно ихъ несколько своихъ замечаній и соображеній, предоставляя будущему окончательное решеніе этого темнаго вопроса.

Объ Аварахъ существують такія же разпообразныя мивнія, какъ о Хазарахъ. Господствующимъ мивніемъ досель было то, которое отпосить ихъ къ илеменамъ угорскимъ и татарскимъ. Мивніе это основано на томъ, что часть византійскихъ инсателей иногда смѣшиваетъ Аваръ съ Гуннами: особенно же подобное смѣшеніе замѣтно у важитёйшихъ латинскихъ или западно-европейскихъ лътописцевъ VI—VIII вѣковъ, каковы, Григорій Турскій, Фредегарій и Павелъ Діаконъ. Но такъ какъ средневѣковые историки этого періода вообще щедры на имя Гунновъ, то подобное доказательство требуетъ еще подтвержденія.

Первый изъ Византійневъ, упоминающій объ Аварахъ, быль Прискъ, писатель У стольтія. По поводу упомянутаго нами выше движенія закаспійскихъ народовъ (Турокъ) опъ говорить, что потъсненные ими Авары обрушились на Савпровъ, а послъдніе-на другіе гунискіе народы. Затёмь византійскія извёстія модчать объ Аварахъ до второй половины VI века, то-есть, до завоевания Турками странъ, лежащихъ между Каснійскимъ и Азовскимъ морями. Тогда Авары, не желая сносить туренкое иго, вступили въ переговоры съ императоромъ Юстиніаномъ I и просили у него земель для поселенія, объщая охранять его имперію отъ вившинихъ враговъ. Императоръ, по видимому, былъ доволенъ ихъ предложеніемъ, надъясь посредствомъ этихъ новыхъ варваровъ сдерживать Болгаръ, угнетавшихъ съверныя провинцін имперін. Кавъ бы то ни было, значительная часть Аварскаго народа изъ-за Дона и Азовскаго моря перешла на съверную сторону Дуная въ Паннонію. Но туть скоро оказалось, что Византійская имперія пріобръда себъ сосъда еще болъе свиръпато и опаснато, чъмъ Болгаре. О переговорахъ съ византійскимъ правительствомъ и переходъ Аваръ въ Паннонію повъствуетъ въ особенности Менандръ, писатель конца VI и начала VII въка. Изъ того же писателя мы видимъ, что Турки смотръли на Аваръ, ушедшихъ на Дунай, какъ на своихъ бъглыхъ рабовъ и требовали отъ преемника Юстиніанова, Юстина II, чтобъ онъ не давалъ убъжища въ своихъ земляхъ ихъ непокорнымъ подданнымъ. Но обстоятельства въ то время не мало покровительствовали этимъ новымъ завоевателямъ средней Евроиы, а именио: съ одной стороны—слабость имперіи и ея отношенія къ Болгарамъ, а съ другой—взаимныя отношенія среднеевропейскихъ народовъ, побудившія Лангобардовъ искать

союза Аваръ протпвъ Гепидовъ.

Затёмь, обращу вниманіе пзслёдователей на извёстіе младшаго современника Менандрова, Өеофилакта Симокаты. По его словамъ, новые завоеватели, поселившіеся на Дунат въ Панпоніи, были не настоящіе Авары. Онъ говорить, что эти Исседоавары принадлежали собственно къ илемени Огоръ, которое обитало около реки Тиль (Атель или Волга), и что часть этого илемени по именамъ двухъ своихъ древнихъ князей называлась Варъ и Хунни. Когда, убътая отъ Турокъ, они приблизились къ Савирамъ, послъдніе принади ихъ за Аваръ и почтили дарами. Тогда Варъ и Хунни, замьтивъ эту счастливую для себя ошибку, начали уже сами выдавать себя за Аваръ. "Ибо" — прибавляетъ Өеофилактъ — "изъ всёхъ скиоскихъ народовъ Авары отличаются наибольшею даровитостію" (Theophilacti Historiarum lib. VII). Въ этомъ пав'встін скрывается, конечно, какое-либо недоразумёніе, по должна быть и нъкоторая доля правды. Несомпънно то, что во времена Өеофилакта паннонскіе Авары назывались отчасти Варт, отчасти Хунии (или сложнымъ, искусственнымъ словомъ Вархониты, какъ пногда находимъ у Менандра). Но что такое имя "Варъ" какъ не то же "Аваръ" (какъ Тиль, вийсто Атель)? Слёдовательно, этотъ народъ состоялъ собственно изъ Аваръ и Гупновъ. Өеофилактъ называеть ихъ Исевдоаварами, и говорить, что они принадлежали къ племени Огоръ; что такое было это последнее племя, въ точности неизвъстно. Можетъ быть къ нему относилась именно та часть народа, которая называлась "Хунни", и этихъ Гунновъ дъйствительно можно было назвать Исевдоаварами, но что другая часть, то-есть "Варъ", была настоящими Аварами. Однимъ словомъ, мы усматриваемъ два различные элемента въ томъ народъ, который подъ пиенемъ Аваръ, долгое время господствовалъ на Дунав.

Притомъ движение изъ-за Азовскаго моря и Дона Аваро-Гунновъ не ограничилось VI въкомъ; по нъкоторымъ признакамъ оно продолжалось и нослъ того \*).

<sup>\*)</sup> Өеофилактъ Симоката сообщаетъ, что во времена императора Маврикія,

Итакъ, Аварскій пародъ, пришедшій на Дунай во второй половинъ VI въка, состоялъ, по нашему мнънію, изъ двухъ элементовъ: Аварскаго и собственно Гуннскаго. Во главъ этого союза, очевидно, находился Аварскій элементь, болже даровитый и храбрый. По извъстію Менандра, часть Аваръ, ушедшая на западъ отъ турецкаго пга, будто бы заключала въ себъ до 200.000 человъкъ. Замъчательно, что та же двойственность типа, какую мы находимъ въ государствъ, основанномъ Аварами на Дунаъ, встречается и въ государстве собственно Хазарскомъ, то-есть, около Кавказа. Пришлые Турки, запиствовавъ имя отъ туземцевъ Хазаръ, впоследствін хотя и смешались съ ними отчасти, но очевидно, не успъли совершенно слиться въ одинъ народъ п выработать новый этнографическій типъ. Объ этой двойственности ихъ типа свидътельствуютъ арабскія извъстія Х въка. Такъ, у Истахри говорится, что одни Хазары назывались Кара-Джуръ и были цвъта столь смуглаго, что казались черными, друrie же были бѣлы, прекрасны и стройны (См. Мордимана Das Buch der Länder von Istachri. 105). Ибнъ-Даста замъчаетъ, что воины хазарскаго вице-царя (иша) "красивы собою", и что они "одъты въ прочныя бронп" (Хвольсона Извъстія о Хазарахъ п пр. 18). О чистомъ турецко-татарскомъ племени никакъ нельзя было сказать, что оно красиво, бъло и стройно; это извъстие относилось, конечно, къ туземнымъ Хазарамъ, то-есть, къ Черкесамъ, между тёмъ какъ весьма смуглая, некрасивая часть Хазаръ принадлежала къ настоящему Татарскому племени. О присутствін этого некрасиваго татарскаго элемента между Хазарами свидетельствуетъ и следующее известие Симеона Логооета: Однажды государственный секретарь сообщиль императору Михаплу III, что патріархъ Фотій пропов'ядуєть о двухъ душахъ въ челов'як', и что служители поэтому требують двойнаго содержанія. Императоръ, разсмъявшись, сказаль: "Такъ вотъ чему учить эта хазарская рожа!"

Принадлежность Аваръ Кавказу или Прикавказью, наравнѣ съ Хазарами, подтверждается и общимъ у нихъ титуломъ кагана

турецкій кагант окончательно покориль племя Огоровь; при чемъ число пзбитых людей этого племени простиралось будто би до 300.000, такъ что трупы пхъ были разсілны на разстоянін четырехъ дней пути. Послії того часть покореннаго парода удалилась къ дунайскимъ Аварамъ и присоедипилась къ нимъ въ числії 10.000 человікъ.

или хагана—титуломъ, который, повидимому первоначально упоминается у народовъ прикавказскихъ \*).

При своемъ движеній изъ-за Азовскаго моря на запалъ. Аваро-Гунпы должны были неизбъжно столкнуться съ южно-русскими Славянами, изв'ястными въ тъ времена подъ общимъ именемъ Антовъ. Хотя последніе были многочисленны и храбры, но они еще не успълн объединиться успліями Інтировской Руси и управдялись своими мелинии князьями или своими шумными вфчами. Какъ всегда бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, освилое населеніе. разсвянное на большомъ пространствв (по свидвтельству Проконія) и не имфющее для своей зашиты многихъ крфикихъ городовъ, съ трудомъ можетъ устоять противъ пришлыхъ ордъ, дъйствующихъ подвижными и илотными массами; однако Славяне по всъмъ признакамъ оказали мужественное сопротивление. Өеофилактъ не даромъ назвалъ Аваръ самымъ изворотливымъ изъ скинскихъ народовъ. Дъйствительно въ своей дальнъйшей исторіп, особенно въ своихъ отношеніяхъ въ Византій, они являются довольно ловкими политиками и даже своего рода дипломатами.чимъ помимо храбрости и объясняются ихъ первые усийхи и завоеванія. Источники только мимоходомъ упоминають о ихъ столкновеніяхъ съ Антами. А именно, Менандръ разсказываеть, что, когда Авары начали своими набъгами опустошать земли Антовъ, последние отправили къ нимъ одного изъ своихъ старшинъ. Мезаміра, для выкупа пленныхь. Мезамірь, человекь тщеславный н рачистый, началь вести переговоры высокомарнымъ тономъ. Тогда нъкто Котрагегъ, находившійся въ союзь и дружбь съ Аварами, даль аварскому кагану такой совъть: "Этоть человъкь пользуется у своего племени большимъ значениемъ и можетъ вывести въ ноле столько людей, сколько захочетъ: надобно его убить, и тогда смёло нападай на ихъ земли". Авары послушались этого совъта, и презръвъ обычан, охраняющие особу посла, убили Мезаміра. Дійствительно, съ тіхъ поръ они еще своболнѣе опустошали земли своихъ сосѣдей, брали большую добычу и уводили толны илфиныхъ. Это извъстіе Менандра бросаеть ибкоторый свёть на отношенія Аварь къ южно-русскимъ Славянамь въ VI вѣкѣ. Упомянутый Котрагегъ есть, конечно, то же что

<sup>\*)</sup> Любонытную характеристику Аварь и указаніе на ихъ родство съ Лестинами, часть которых досель сохранила названіе Аварь, см. у Бера въ его трактать о Макрокефалахъ (Memoires de l'Acad. des Sciences. Т. И. № 6).

Котрагь; а это слово, какъ извъстно, было одно изъ видовыхъ названій болгарскаго илемени: Котраги или Котригуры въ то время обитали въ Черноморът между Дивиромъ и Дунаемъ. Подъ именемъ Котрага тутъ разумъется въроятно одинъ изъ князей или знатныхъ людей этого илемени. Упомянутый совътъ намекаетъ на обычное явленіе, то есть, на раздоры и усобицы славянскихъ народовъ. Между Болгарами и Антами шла, очевидно, мелкая вражда изъ-за земель или изъ-за добычи и илънныхъ (то есть, рабовъ). Авары конечно ловко пользовались этою враждою иля своихъ цълей.

Относительно Антовъ изъ византійскихъ источниковъ не видно, чтобы они находились собственно подъ аварскимъ пгомъ; въроятно, имъ удалось отстоять или векорт возвратить свою независимость \*). Но западную вътвь Болгаръ, то есть Гупновъ Кутургуровъ, мы видимъ потомъ въ течени 70 или 80 лътъ (то есть. до временъ Куврата) подъ пгомъ Аваръ, которымъ опи платятъ дань и даютъ вспомогательныя войска. Авары пользуются преимущественно болгарскими силами въ своихъ войнахъ съ Византіей и дунайскими Славянами. Наприміръ, уже въ 574 году аварскій каганъ Баянъ посылаетъ 10,000 Котригуровъ раззорять Далмацію (Менандръ). Около того же времени онъ отправляеть въ Византію посольство, которое между прочимъ требуеть отъ императора Юстина II, чтобы та дань, которую его предшественникъ, Юстиніанъ I, платилъ Котригурамъ и Утригурамъ, была теперь вносима Аварамъ. такъ какъ они покорили оба эти народа. На такое требование императоръ отвёчаль отказомъ. Здёсь, какъ мы видимъ, въ числъ покоренныхъ упоминаются объ вътви Болгаръ — и западная, и восточная. Но Утургуры тутъ должны быть понимаемы только отчасти; ибо большую ихъ часть, обитавиную къ югу и востоку отъ Азовскаго моря, въ то же время мы встръчаемъ подъ нгомъ Турко-Хазаръ.

<sup>\*)</sup> Къ этому-то столкновенію Антовъ съ Аварами, можеть быть, относится то смутное преданіе, которое наша лѣтопись разсказываеть по поводу казарскаго нашествія на дивировскихъ Славянь: такъ какъ владінія Турокъ, основавшихъ собственно Хазарское государство, никогда не простирались до Днѣпра, и они никогда не господствовали въ Кіевъ. По крайней мѣрѣ, на это пѣтъ никакихъ достовѣрныхъ свидѣтельствъ.

III.

Союзъ Турко-Византійскій. Посолъ Земархъ у Дизавула. Валентинъ и Турксантъ. Покореніе азовскихъ Болгаръ и Тавриды.

Въ нарствование Юстина II, именно въ 568 году, въ Константинополь попбыло посольство изъ-за Каспійскаго моря отъ Турокъ, и вотъ по какому поводу (Менандръ in Excerptis de Legationibus). Турки покорили Согдантовъ, обитавшихъ въ странъ, занятой теперь ханствомъ Бухарскимъ (древняя Согдіана). Согданты были народъ промышленный и торговый, который между прочимь вель торговлю шелкомъ. По ихъ просьбѣ турецкій ханъ Дизавуль отправиль посольство къ знаменитому персидскому нарю Хозрою съ предлежениемъ своего союза и съ просьбою дозволить Согдантамъ свободно торговать шелкомъ въ предълахъ персилсинхъ. Но, по совиту Катульфа (того самаго, который предалъ Туркамъ своихъ соилеменниковъ Ефталитовъ, а потомъ бъжалъ къ Персамъ). Хозрой отвергь эту просьбу и не пожелалъ быть въ союзъ съ Турками. Тогда князь согдантскій Маньякъ предложиль Дизавулу отправить посольство къ императору Византійскому, говоря, что союзъ съ нимъ будетъ выгоднѣе для Турокъ, а шелкъ у Грековъ въ большемъ употребленін, чёмъ у другихъ народовъ. Маньявъ вызвался самъ руководить этимъ посольствомъ. Дизавулъ послушалъ, и отправилъ его, снабдивъ дружескимъ письмомъ, а также богатыми подарками изъ шелковыхъ тканей. Посольство это должно было проходить многія страны, болотистыя пространства, лёспстыя земли и высокія Кавказскія горы, покрытыя туманами и снёгами. Наконець, послё долгаго странствія они достигли Константинополя. Подарки и письмо были ласково приняты Юстиномъ. Императоръ много распрашиваль о турецкомъ государствъ. Послы отвъчали, что опо дълится на четыре владинія или ханства, но что верховная власть надъ всйми принадлежить Дизавулу; разсказывали о покореніи имъ спльнаго народа Ефталитовъ и о завоеваніи ихъ городовъ. Затёмъ перевели рачь на Аваръ, вопросъ о которыхъ составляль одну изъ задачъ посольства. Турки считали Аваръ своими бѣглецами п просили императора не принимать ихъ въ союзъ и не давать имъ земель; при этомъ они сообщили, будто число бѣжавшихъ

отъ нихъ Аваръ простиралось до 200.000. Маньяку дъйствительно удалось заключить союзный договоръ съ византійскимъ правительствомъ. Союзъ этотъ имълъ будущность, потому что у Турокъ и Византійцевъ оказался одинъ общій непріятель, могущественный царь Персидскій.

Вслѣдъ за первымъ турецкимъ посольствомъ въ Византію, послѣдовало и первое византійское посольство къ Туркамъ. Чтобы скрѣпить новый союзъ, императоръ, при возвращеніи турецкихъ пословъ въ Азію, отправилъ съ ними киликійца Земарха, который тогда начальствовалъ въ восточныхъ городахъ. Послѣдуемъ за Менандромъ въ его любопытномъ описаніи этого посольства.

Земархъ и Маньякъ покинули Византію въ августъ слъдующаго 569 года. Много дней провели они въ дорогъ; наконецъ прибыли въ страну Согдантовъ. Здёсь встретили ихъ заклинатели, которые почитались охранителями отъ всякихъ золъ и бълствій. Приблизясь къ Земарху и его спутникамъ, они начали шептать какія-то слова, ударяя въ бубны и потрясая колокольчиками, а также производя окуривание даданомъ. Они съ неистовымъ шумомъ делали движенія, которыми какъ бы прогоняли все, что пноземцы могли принести съ собою зловреднаго. Затъмъ самаго Земарха обведи вокругъ священнаго пламени, который имълъ очистительное значеніе. По совершенін этихъ обрядовъ, посольство въ сопровожденіи особо назначенныхъ для того людей продолжало путь къ той местности, которая называлась Эктап, что означало: "Золотая гора" \*). Она служила тогда мъстопребываніемъ главнаго турецкаго кагана и здёсь въ одной долине расположено было его жилище. Послы были введены въ ханскій шатеръ и предстали предъ лицо Дизавула. Налатка его была обита ярконестрыми коврами, а каганъ сиделъ на блиставшей золотомъ колесницъ, которая служила ему трономъ. Совершивъ обычные поклоны и представивь императорскіе дары, Земархь отъ имени своего государя произнесъ высокопарное привътствіе, а также пожеланія постоянной победы надъ врагами и неизмённой дружбы между Римлянами и Турками. Дизавулъ отвѣчалъ

<sup>\*)</sup> Другой византійскій писатель, Өсофилактъ Симоката, полсияєть, что місто это получило у туземцевъ такое названіе вслідствіе своего плодородія и обильныхъ пастбищь, на которыхъ паслись многочисленныя стада и конскіе табуны. Этотъ Эктагъ, можетъ быть, есть та горная гряда, которая называется теперь Актау, въ бывшей сіверной части Бухарскаго ханства, нипів въ русскихъ владівніяхъ.

такими же пожеланіями всякаго благополучія для Римлянъ. Пословъ пригласили послѣ того къ ханскому ипршеству, за которымъ прошедъ весь остатокъ иня. Но ихъ угошали не винограднымъ вппомъ, къ которому они привыкли, а какимъ-то особымъ варварскимъ напиткомъ, впрочемъ на вкусъ очень сладкимъ (медомь?). На другой день угощение происходило въ иной ханской ставий, которая также была изукращена шелковыми тканями съ разными на нихъ изображеніями. По средин'я разставлены были дорогіе сосуды, вазы и золотые кувшины съ напитками. Дизавуль возседаль на золотомы ложе. Следующее угощение происходило опять въ иномъ шатръ, который быль утвержденъ на деревянныхъ столбахъ, нокрытыхъ золотыми листами, а золотое ложе кагана покоплось на четырехъ павлинахъ изъ того же металла. У входа стояли многія колесницы, наподненныя серебряною посудой и серебряными изваяніями животныхъ, которыя красотой и изяществомъ не уступали византійскимъ пзибліямъ этого рода, и которыя каганъ очень любилъ. Вся эта масса золотыхъ и серебряныхъ вещей свидътельствовала о промышленности и богатствъ городовъ Средней Азін, разграбленныхъ турецкими завоевателями, или присылавшихъ имъ большіе дары, чтобъ избавиться отъ ихъ грабежа.

Дизавуль шедро одариль византійское посольство, а самого Земарха почтиль молодою пленницей изъ племени Керхисъ (Киргизъ?). Отправляясь въ ноходъ противъ Персовъ, каганъ взялъ съ собою посла съ частью его свиты; эта часть состояла изъ 20 человъть. Во время похода на встръчу Дизавулу прибыло персидское посольство. Когда оно вмёстё съ римскимъ было приглашено въ столу кагана, то послу римскому воздавалось болбе почестей, чемъ персидскому, и первый быль посажень на боле почетное мъсто. Во время пира зашла ръчь о причинахъ ссоры Туровъ съ Персами. Дизавулъ возвысиль голосъ и началъ осыпать упреками поведение Персовъ. Но и персидский посолъ, забывъ соблюдаемый запстоломъ обычай молчанія, началь рызко возражать, чамъ привель кагана въ сильный гидвъ; впрочемъ онъ ограничился только бранью. Посл'в того персидское посольство было отослано назадъ, а каганъ продолжалъ свой походъ. Но Земарха онъ отпустиль въ отечество и вмёсте съ нимъ отправиль въ Византію новое турецкое посольство, главою котораго назначенъ былъ нѣкто Тагма, имѣвшій санъ тархана, такъ какъ Маньякъ въ это время умеръ. По своей благосилонности въ умершему, каганъ назначилъ его сына, по имени также Маньяка, товарищемъ носла; молодой человекъ имель также лостоинство тархана. Прямою підью вторичнаго туренкаго посольства было упрочить союзъ съ Римлянами и побудить ихъ къ немедленной война протива Персіи. Когла ва Туркестана распространилось извъстіе о новомъ посольствъ въ Византію, то князь какого-то илемени Холіатовъ (Хвалитовъ, Хвалисовъ?) просиль у Инзавула позволенія отправить и съ своей стороны н'ісколько человъкъ рали знакомства съ Римскимъ государствомъ: остальные начальники племень обратились съ тою же просьбою. Очевилно, на востовъ въ то время еще сильно было обаяние римскаго имени и греко-римской цивилизаціи. Дизавуль даль нозволеніе одному только начальнику Холіатовь. Въ город'я этого племени Земархъ промединъ нъсколько дней и послалъ отсюда впередъ себя гонца, чтобъ увъдомить императора объ усибхъ своего посольства. Гонецъ взяль съ собой, кромъ собственныхъ людей, еще 12 Турокъ и пофхаль тою же дорогою, хотя пустынною и безводною, но болбе короткою, то-есть, мимо южныхъ береговъ Каспійскаго моря. А самъ Земархъ, віроятно на опасенія понасть въ руки Персовъ, съ остальной свитой направился окольнымъ путемъ вокругъ съверной части того же моря.

Въ 12 дней, по песчанымъ, холмистымъ и мъстами топкимъ краямъ, караванъ достигь ръки Гихъ (Аму или Сыръ-Дарья?); затемъ миновалъ ръку Данхъ (Янкъ?), и по тонкому Каспійскому прибрежью достигь ріки Аттила (Волга), откуда прибыль вы степи Угуровъ. Князь этого племени, находившійся подъ рукою Дизавула, наполниль водою мёхи путниковъ, такъ какъ имъ предстояль еще путь по тёмъ безводнымъ степямъ, гдё въ наше время кочують Ногайцы и Калмыки. Тоть же угурскій князь предупредиль Земарха, что гдв-то за ръкой Кофенъ (Кубань?) въ лёсистыхъ мёстахъ скрывается 4.000 Персовъ, которые устроили засалу, чтобы захватить въ илень посольство. Вследствіе того, когда Римляне приблизились къ болотамъ, съ которыми сливается ръка Кофенъ, они остановились и выслали дазутчиковъ, чтобы провёрить слухъ о персидской засада. Лазутчики воротились и допесли, что никого не видали. Темъ не мене посольство двинулось въ страну Аланъ съ большимъ опасеніемъ, потому что боялись племени Горомосховъ (пначе Мосховъ или Месхіевъ, гдъ-то въ западной части Кавказа. См. Метог. Рор. IV).

Князь Аланъ, Сародій, припялъ благосклонно Земарха и его римскую свиту, но отказался допустить къ себъ вооруженными его турецких спутниковъ. Три дня продолжались споры объ этомъ предметѣ при посредствѣ Земарха; наконецъ Турки уступили и явились къ князю безъ оружія. Сародій, также какъ и угурскій князь, увѣщевалъ Земарха не направлять пути черезъ страну Миндимьянъ, пбо Персы приготовили засаду около Сваніи, но лучше воротиться домой такъ называемымъ Даріевымъ путемъ (Δαρεινης άτραπου. Дарьялъ?) \*). Земархъ послѣдовалъ совѣту Сародія. Чтобъ обмануть Персовъ, онъ отправилъ черезъ страну Миндимьянъ десять коней, нагруженныхъ пурпуровыми тканями, какъ-бы свой передовой отрядъ; а самъ пересѣкъ Кавказскій хребетъ и направился въ Апсилію, потомъ повернулъ къ устью фазиса или Ріона, откуда моремъ поплылъ въ Трапезундъ, а изъ Трапезунда большою конною дорогой воротился въ Константинополь.

Описаніе Земархова путешествія къ турецкому кагану какъ нельзя болье походить на путешествія Европейцевь въ прикаспійскія и среднеазіатскія степи къ позднівишимъ кочевымъ завоевателямъ, то-есть, къ Татарамъ, Особенно сходныя черты можно найдти у Плано Карпини. Турецкіе каганы съ окружающими пхъ обычаями и ихъ дворомъ являются прямыми предшественниками татарскихъ хановъ. То же поклонение отню и тв же обряды очнщенія, исполняемые шаманами надъ чужеземцами, которые должны предстать предъ ханское лицо. Тъ же шатры, наполненные огромною добычей и особенно награбленнымъ золотомъ; то же золотое ханское съдалище, и самое название резиденции Золотою Горою напоминаетъ Золотую Орду. Тъ же отношения покоренныхъ наполовъ и одноплеменныхъ хановъ къ главному или великому хану. Относительно турецкихъ завоеваній мы видимъ, что до конпа 60-хъ годовъ VI столътія эти завоеванія распространились пока на страны Туркестана; а на западной сторонъ Касийскаго моря имъ повинуется какое то Угурское племя, обитавшее въ степяхъ Нижней Волги, и отчасти племена Хазарское и Аварское; другая часть последняго удалилась на западъ. Но Алане и народы внутренняго Кавказа пока сохраняли свою независи-

<sup>\*)</sup> Дійствительно, въ это время владінія Персовъ въ Закавказьі простирались почти на всю Лазику (Мингрелію) съ примыкающими къ ней съ сівера областями. По извістію Іоанна Епиоанійскаго, Персы старались подкупить Аланъ, чтобы послідніе истребили оба посольства, и римское, и турецкое, по, очевидно, безъ успіха. (См. въ той же книгі, тді исторія Льва Діакона, стр. 168 рус. изд.).

мость. Вмёстё съ тёмъ еще не упоминается о покореніи Утургуровъ пли азовско-черноморскихъ Болгаръ.

За этимъ первымъ греко-римскимъ посольствомъ къ Туркамъ послёдоваль цёлый рядь другихь. Византійское правительство, очевидно дорожило своими новыми союзниками противъ могущественной монархіп перспдскихъ Сассанидовъ. Наиболье замычательное послъ Земарха посольство было предпринято Валентиномъ, спустя ровно десять лать. Описаніе его составлено тамь же Менандромъ: уже самый фактъ описанія свидетельствуеть, что это посольство было болже торжественное, чемъ другіе предшествовавшія ему, п вообще имѣло болье значенія. Офиціальною задачей его было возвъстить турецкому кагану о восшествін на престолъ императора Тиверія, Юстинова преемника, и подтвердить союзь, заключенный съ Дизавуломъ противъ Персовъ. Кромф того, изъ хода событій выясняется, что Византія чувствовала теперь особую потребность дружеских отношеній съ Турками, нбо завоеванія ихъ все болье п болье расширялись на западь отъ Касийскаго моря, такъ что грозили захватить и самыя греческія владжијя въ Тавридъ и на берегахъ Боснора Киммерійскаго.

Въ число своихъ спутниковъ Валентинъ выбралъ и 106 Турокъ. Надобно замѣтить, что въ Константинополѣ тогда проживало ихъ довольно большое количество; они прибыли сюда въ разное время, но разнымъ порученіямъ, и преимущественно въ свитѣ возвращавшихся греческихъ пословъ, то-есть, Земарха, потомъ Апанкаста, Евтихія, Геродіана, Павла Киликійца и того же Валентина, который въ 579 году таль посломъ уже во второй разъ. Валентинъ, бывшій однимъ изъ приближенныхъ императора Тиверія, сталь съ своимъ посольствомъ въ Константинополт на скороходныя "олькады" (olcades. ладьи?), и вдоль азіатскаго берега направился къ Синону; а отсюда повернулъ на стверъ къ Херсонесу, и такимъ образомъ, переста Черное море въ самомъ узкомъ его мѣстъ. Изъ Херсонеса онъ, вдоль юговосточныхъ береговъ Тавриды, достигъ страны Апатуровъ и другихъ племенъ, жившихъ на песчаныхъ берегахъ Киммерійскаго Боспора и Тамани \*). Здѣсь

<sup>\*)</sup> На Таманскомъ полуостровѣ въ древности упоминаются городъ Анатуросъ и храмъ Вснеры Анатурійской. Въ данную эпоху на этомъ полуостровѣ жили уже другіс народы, и главнымъ образомъ, какъ мы видѣли, Волгаре-Утургуры; по византійскіе писатели, имѣвшіе притязаніе на ученость, любили иногда употреблять географическія пазванія изъ временъ Птоломел и Страбона. Такіе народцы, какъ Анатуры, Аспурги, Синды, Цихи и другіе, обитавшіе на Тамани

посольство съ судовъ пересъло на коней и продолжало свой путь посреди болотистыхъ низменностей ръки Кубани, поросшихъ камышемъ и отчасти лъсомъ. Тутъ оно миновало страну Анкагасъ, названную по имени своей царицы, которая управляла туземными Скиоами подъ рукой Анагая, начальника племени Утургуровъ. Послъ долгаго и труднаго пути, посолъ прибылъ наконецъ въ тъ мъста, гдъ непосредственно властвовалъ Турксантъ; такъ именовался каганъ одной турецкой орды, и именно той самой, которая расположилась въ степяхъ между Волгой и Кавказомъ.

Представъ предъ лицо Турксанта, Валентинъ съ обычнымъ византійскимъ витійствомъ привѣтствоваль кагана и изложилъ цѣль своего посольства. Но пріемъ, ему оказанный, совсѣмъ не походилъ на тотъ, съ которымъ былъ встрѣченъ Земархъ. Обстоятельства уже нѣсколько измѣнились. Посольство имѣло въ виду все того же Дизавула; но послѣдній только что умеръ передъ прибытіемъ пословъ, а сынъ его Турксантъ нравомъ своимъ пе походилъ на отца. По всѣмъ признакамъ это былъ жестокій, высокомѣрпый деспотъ. Притомъ Турки, повидимому, уже нѣсколько разочаровались въ дружбѣ Византійцевъ, имѣя случаи ознакомиться съ ихъ льстивою дипломатіей и съ ихъ коварною, по отношенію къ другимъ народамъ, политикой. Очевидно, въ борьбѣ съ Персіей Византійцы старались загребать жаръ преимущественно ру-

ками Турокъ; кромф того, поводъ къ неудовольствіямъ подавали двусмысленныя отношенія Византін къ Аварамъ, которыхъ Турки

продолжали считать своими бъглыми рабами.

На рѣчь Валентина Турксантъ отвѣчалъ упреками и угрозами. Онъ показалъ ему свои десять нальцевъ, и сказалъ: "Вы, Римляне, съ разными народами употребляете десять разныхъ языковъ; но всѣ они суть одна и та же ложь". Въ язвительныхъ выраженіяхъ онъ распространился о томъ, какъ Римляне, обольстивъ какой-нибудь народъ сладкими рѣчами и заставивъ его очертя голову броситься въ опасности, потомъ пренебрегаютъ имъ и стараются только воспользоваться илодами его трудовъ. "И государь вашъ—прибавилъ онъ—заплатитъ мнѣ за то, что, ведя со мною дружескіе переговоры, онъ въ то же времи принялъ въ свой союзъ нашихъ рабовъ Вархонитовъ (Аваръ). А вы, Римляне, зачѣмъ

п ближнемъ Кавказскомъ берсту, принадлежали вёроятно, къ сармато-черкесскимъ племенамъ, а можетъ быть, нёкоторые изъ нихъ были родственны сармато-славянскому племени Утургуровъ.

пословъ своихъ отправляете ко мий чрезъ Кавказъ п говорите, что ийтъ другой дороги? Вы дйлаете это для того, чтобы трудностью пути отвратить меня отъ нападенія на васъ самихъ. Но я очень хорошо знаю, гдй текутъ Дийпръ, Истръ п Гебръ, черезъ которые перешли наши рабы Вархониты, чтобы вступить въ вашу сторону. Я знаю также и ваши силы. Мий же повинуется вси земля, которая начинается отъ первыхъ солнечныхъ лучей и кончается съ последними (т. е. отъ востока до запада). Посмотрите, несчастные, на Аланскій народъ и даже на самыя племена Утригуровъ. Одаренные крйпостью тёла и дерзостью духа, гордые своими многочисленными дружинами, они вступили въ борьбу съ непобёдимымъ Турецкимъ народомъ, однако обманулись въ своихъ надеждахъ и теперь находятся въ числё нашихъ рабовъ".

На эти грозныя слова Валентинъ отвъчалъ смиренною ръчью. Онъ указаль на обычан всёхъ народовъ, охраняющие особу пословъ; просилъ кагана смягчить свой гибвъ, не упрекать во лжи императора и напоминаль о дружбъ Римлянъ съ его отцомъ Дпзавуломъ, который первый, по собственному желанію, отправиль къ нимъ посольство, предпочитая римскій союзъ персидскому. Въ заключение аудіенціи Турксанть зам'єтиль посламь, что такъ какъ они прибыли въ печальное время, то-есть, вследъ за смертью его отца, то и имъ надлежить почтить намять умершаго по обычаю турецкому, то-есть, пэрэзать себъ лица. Валентинъ поспъщилъ исполнить желаніе варвара: онъ и его свита исцаранали свои физіономіи остріями мечей. Въ одинъ изъ этихъ дней печали Турксанть, между прочимь, принесь въ жертву покойному отцу четырехъ ильнныхъ Гунповъ. Онъ вельлъ умертвить ихъ вивсть съ отцовскими конями, при чемъ громкимъ голосомъ поручилъ имъ отправиться къ отцу въстниками отъ его народа. Когда всъ погребальные обряды были исполнены, Турксантъ допустилъ пословъ къ себъ для переговоровъ и затъмъ отправилъ ихъ во внутреннія турецкія владінія къ своему родственнику Тарду. Последній имель пребываніе на Золотой Горе, следовательно, носл'в Дизавула остался старшимъ въ княжескомъ родъ, то-есть, верховнымъ каганомъ.

Между тымъ какъ римское посольство пребывало у Турокъ, Турксантъ находился въ открытой войнъ съ Римлянами. Войска его предприняли завоевание греческихъ городовъ на Киммерійскомъ Боспоръ. На берегахъ пролива уже стоялъ лагеремъ подручный Туркамъ князь утургурскій, Анагай, съ войскомъ соб-

ственнымъ и турецкимъ; кромѣ того, Турксантъ въ бытность у него Валентина послалъ съ новыми силами своего военачальника, Бохана, для скорѣйшаго завоеванія города Боспора или Пантиканеи. Римское посольство, послѣ многихъ скитаній и униженій, наконецъ было отпущено Турксантомъ въ отечество.

Описаніе Валентинова посольства замінательно для насъ въ следующихъ отношеніяхъ. Вонервыхъ, самое направленіе его пути къ Боспору Киммерійскому показываетъ, что морское плаваніе между Константинополемъ и севернымъ прибрежьемъ Чернаго моря совершалось не исключительно вдоль береговъ, какъ мы привыкли думать на основаніи извістнаго описанія судовых русскихъ каравановъ у Константина Багрянороднаго. Очевидно иля сообщенія съ Тавридой Греки пользовались самымъ узкимъ мѣстомъ Чернаго моря и нереплывали его именно между Синопомъ п Корсунемъ. Это указаніе объясняеть намь извѣстіе Льва Діакона о томъ, что Игорь, послъ своего пораженія у береговъ Анатолін, отплыль не къ устью Дивира, а именно въ Боспорь Киммерійскій, то-есть, къ восточнымъ берегамъ Тавриды. Далве, часть турецкихъ ордъ, какъ видно, ужь основалась на западной сторонъ Каспійскаго моря. Менандръ пе говорить, гдъ именно находилось мъстопребывание Турксанта, но по всей въроятности. ръчь пдетъ о степяхъ собственно Астраханскихъ или нижней Волги. Въ этомъ отношеніи орда Турксанта является прямою предшественницей орды Батыевой. Какъ потомъ Ватый, Турксанть отправляеть европейскихь пословь (а также, въроятно, п подчиненныхъ князей) въ Среднюю Азію на поклонъ верховному хану. Какъ волжскіе Татары отдёлились и составили особое ханство, такъ и волжскіе Турки составили вскоръ особое, самостоятельное государство подъ именемъ Хазарскаго, средоточіемъ котораго сделался вноследствии городъ Итиль, предшественникъ Сарая. Турецкія завоеванія VI віка впрочемъ не иміли, по впдимому, такого опустошительнаго характера, какъ монголо-татарскія XII и XIII стольтій; следовательно, при всей своей свирьпости, Турки не были такими безпощадными дикарями какъ Монголы. Да и вся исторія показываеть, что при столкновеніи съ образованными странами первые обнаружили более воспримчивости къ началамъ гражданственности, нежели вторые.

Затьмъ, для насъ очень важны въ ръчи Турксанта нъсколько словъ, относящихся къ Аланамъ и Утургурамъ или азовскимъ Болгарамъ. Во время Земархова посольства, о зависимости этихъ

народовъ отъ Турокъ еще не было и рѣчи. Напротивъ, мы видѣли, что Аланскій князь допустилъ къ себѣ турецкихъ пословъ не иначе какъ безъ оружія. Но въ слѣдующій затѣмъ десятилѣтній періодъ турецкія завоеванія распространились до сѣверо-восточныхъ береговъ Чернаго моря. Алане и Утургуры были приведены въ зависимость, не смотря на ихъ храбрую оборону, на что прямо указываютъ слова Турксанта. Онъ называетъ ихъ своими рабами; но разумѣется, подчиненіе ихъ выражалось по обычаямъ того времени данью и обязанностію выставлять вспомогательныя дружины. И дѣйствительно, мы видимъ, что князь утургурскій Анагай вмѣстѣ съ Турками покоряетъ тѣ боспорскіе города, которые припадлежали Византійской имперіи. Но этотъ князь на столько еще силенъ, что въ свою очередь имѣетъ и своихъ вассальныхъ или подручныхъ владѣтелей; напримѣръ, подъ его рукою находится княгиня племени Анкагасъ.

Итакъ, покоривъ Гунновъ-Утургуровъ, Турки приступили къ завоеванію боспорскихъ городовъ; но туть річь пдеть конечно о Нантиканев и другихъ греческихъ колоніяхъ на западномъ берегу Боспорскаго пролива; ибо восточный берегь, то есть, Тамань, быль уже во власти Болгаръ Утургуровъ, и следовательно вмёсте съ ихъ покореніемъ нерешелъ подъ турецкое владычество. Изъ описанія посольства видно, что напболье упорною защитой отличался городъ Боспоръ или Пантиканея, благодаря конечно своимъ крвикимъ ствнамъ, построеннымъ при Юстиніанв I. Объ окончанія осады Менандръ не упоминаеть; но несомнівню, что Турки и Болгаре овладели этимъ все еще значительнымъ торговымъ городомъ. По всемъ признакамъ, они нанесли ему окончательное разореніе, и Боспоръ посл'є того уже не поднимался до степени важнаго и богатаго города. О его древнемъ величи и богатстве доселе свидетельствуеть множество драгопенных предметовъ, находимыхъ въ безчисленныхъ Керченскихъ курганахъ, а также въ развалинахъ его акрополя на такъ-называемой Митридатовой горъ. За берегами Боснора послъдовало покорение всей свверной и восточной части Таврическаго полуострова; вмысть съ темъ подчинились Туркамъ и обитавшія здёсь илемена техъ же Гунновъ Утургуровъ, то есть, Болгаръ. Но всей Тавриды имъ не удалось завоевать. Спустя года полтора или два, именно подъ 582 годомъ, Менандръ сообщаетъ извъстіе объ осадъ города Херсонеса; онъ опять не говорить объ исходѣ осады; очевидно, однако, что она кончилась неудачно. Херсонесъ и его окрестная

область, укрѣпленная многими замками и длинными валами, отстояли себя отъ ига варваровъ. Не покоренною осталась пока и Готія или южное горное прибрежье Тавриды, можетъ быть, до Сугден (Судака) включительно.

## IV.

Древняя Болгарія и Турко-Хазарское государство.—Второй христіанскій князь у Болгаръ.— Корсунцы и Юстиніанъ Ринотметъ.—Іудейство въ Хазарін.

Послъ извъстія Менандра о подчиненін Гунновъ Утургуровъ Туркамъ, византійскіе историки уже не упоминають объ Утургурахъ. Но это молчаніе нисколько не означаетъ, чтобы посл'ядніе псчезли изъ исторіи. У болже позднихъ историковъ они являются подъ другимъ племеннымъ названіемъ, но совершенно на тѣхъ же мъстахъ, гдъ ихъ оставилъ Менандръ. А именно, Өеофанъ п Никифоръ, писавшіе два віка спустя послі Агаеія и Менандра п около двухъ съ половиною въковъ послъ Прокопія, уже не знають Гунновъ Утургуровъ, а вмёсто нихъ говорятъ о Гуннахъ Болгарахъ и Котрагахъ, которыхъ родина, Древняя или Великая Болгарія, по ихъ словамъ, лежала между Меотійскимъ озеромъ и Кавказомъ, то есть, тамъ же, откуда Прокопій выводить своихъ Кутургуровъ и Утургуровъ. Въ известной легенде о разделении Болгаръ по смерти Куврата, Өеофанъ и Никифоръ говорять, что часть старшаго Кувратова сына Батбая осталась на родина, гда п была вскоръ покорена Хазарами, которымъ платитъ дань "до сего дня" (то есть до времени Өеофана и Никифора, писавшихъ въ первой четверти IX въка). Несостоятельность этой легенды очевидна: таврическіе и кубанскіе Болгаре подпали игу восточныхъ завоевателей не послъ смерти Куврата, то есть не во второй половинъ VII въка, а гораздо ранъе, во второй половинъ VI въка, какъ это мы сейчасъ видъли изъ расказовъ Менандра, писавшаго о событіяхъ ему современныхъ; только Менандръ называеть этихь завоевателей Турками и не употребляеть имени Хазаръ; точно также не употребляетъ онъ имени Болгаръ, а называетъ ихъ Утургурами.

Названіе *Хазары* впервые является у Өеофана подъ 626 годомъ по поводу союза ихъ съ императоромъ Иракліемъ и дружескаго свиданія его съ ихъ предводителемъ подъ стѣнами Тифлиса. От-

сюда заключали обыкновенно, что Хазары только въ это времи явились въ странахъ прикавказскихъ, и совершенно упускали изъ виду то, что повъствуетъ Менандръ о турсикихъ завоеваніяхъ въ VI въкъ: хотя Өеофанъ, употребляя впервые имя Хазаръ, поясняетъ, что такъ назывались "восточные Турки": а его современникъ Никифоръ, разсказывая объ упомянутомъ свидании Ираклія. союзниковъ его именуетъ просто Турками, и потомъ оба они. Ософанъ и Никифоръ, не разъ еще называють ихъ Турками, Никифоръ впервые приводить имя Хазаръ въ уномянутой легендъ о Кувратъ и Батбаъ. По этому поводу оба писателя замъчають. что Хазары пришли изъ внутренней Верзеліп (Феофанъ) или Верилін (Никифоръ), страны сосъдней съ Сарматами, и нокорили вев народы до Понта. На основаніи этихъ-то неточныхъ указаній, исторіографія выводила заключеніе о пришествін въ прикавказскія страны какого-то новаго народа Хазаръ въ VII вѣкѣ; тогда какъ здёсь надобно разумёть все тёхъ же Турокъ, на которыхъ нерешло туземное название древнихъ Казировъ или Акацировъ. Вообще въ средневъковой исторіи народовъ мы видимъ постоянную смину имень и довольно сбивчивое ихъ употребление въ источникахь; это явленіе сильно отразилось также въ исторіи Руссовъ. Болгаръ и Хазаръ; но исторіографія по большей части унускала его изъ виду, и встръчая новыя народныя имена, обыкноновенно разумъла подъ ними и новые народы \*).

<sup>\*)</sup> Не могу при этомъ не замътить, какъ филологія, ложно примъняемая, поддерживаеть эту сбивчивость. Напримъръ, мы знаемъ филологовъ, пользующихся извъстностью, которые продолжають разсуждать о финскомъ происхождении Хазаръ на основани одного только названия ихъ города "Саркелъ", толкуя его корни изъ финскихъ наръчій и преимущественно изъ Вогульскаго. Но во-нервыхъ, эти филологи не подозравають того, что въ данномъ случай название прикавказскаго народа Казировъ перешло на пришлыхъ изъ-за Каспійскаго моря Турокъ (впрочемъ вина такого недоразумѣнія падаеть на недостатокъ собственно исторической критики источниковъ); а во-вторыхъ, отъ Казаръ, кромѣ Саркела, осталось еще изсколько названій географических и личнихъ. Наконецъ, и самос слово Саркелъ можно еще съ большимъ усивхомъ толковать изъ языковъ турецко-татарскихъ (къ чему склоняется и Лербергъ въ своемъ изследования о Саркель); напомнимь только объ участи татарскаго слова кала, означающаго крылость, въ названи и вкоторых в черноморских в городовъ поздивищаго турецко-татарскаго періода (Чуфутъ-кале, Ени-кале, Сухумъ-кале и пр.). При рішенін подобныхъ вопросовъ не надобно упускать изъ виду и родство многихъ корней въ наръчихъ финскаго и тюркскаго семейства, а также переходъ названій, особенно географическихъ, отъ одного народа къ другому; Хазары же являются именю смъсью пришлыхъ Турокъ съ разными туземными элементами, каковы угорскій, славянскій и особенно черкесскій.

Уже въ концѣ VI вѣка мы находимъ у Турокъ междоусобную войну изъ-за каганскаго престола. На этотъ разъ верховному кагану съ помощью трехъ остальныхъ удалось подавить мятежъ (См. у Өеофилакта Симокаты подъ 597 г.). Но междоусобія, конечно, потомъ возобновились, и Волжско-каспійская орда Турокъ (какъ впослѣдствій орда Батыева или Золотая), по всѣмъ признакамъ, отдѣлилась отъ своихъ туркестанскихъ родичей, и въ VII вѣкѣ составила особое государство, сдѣлавшееся извѣстнымъ преимущественно подъ именемъ Хазарскаго. Здѣсь господствующее турецкое илемя подчинилось вліянію покоренныхъ народовъ, отчасти смѣшалось съ ними и мало по малу утратило свою первоначальную дикость и свирѣность.

Послѣ того какъ азовско-черноморскіе Болгаре вошли въ составъ-Хазарскаго государства, исторія ихъ въ теченіе нісколькихъ стольтій скрывается пногда подъ именами Хазаръ и Хазаріи, а отчасти подъ прежнимъ именемъ Гунновъ. Но все-таки есть возможность следить за нею и въ этотъ періодъ. Такъ во время знаменитой борьбы императора Ираклія съ Персами, союзниками Хозроя противъ Византіи, какъ извъстно, были Авары. Въ 626 г. они подступили къ Константинополю съ европейской стороны, а на азіатскомъ берегу Оракійскаго Боспора расположилось персидское войско. Въ числъ вспомогательныхъ дружинъ Аварскаго кагана нахолились и полчиненные ему дунайские Болгаре (въ хроникъ Манассін названные Тавроскивами). Между тъмъ союзниками Ираклія противъ Хозроя были Турко-Хазары, а вивств съ ними, конечно, и тъ илемена, которыя состояли съ нимъ въ вассальныхъ отношеніяхъ; слъдовательно, въ числъ хазарскихъ войскъ находились и азовско-черноморскіе Болгаре. Здёсь мы видимъ нёкоторое продолжение тъхъ же отношений, какъ и въ VI въкъ при Юстиніань I, когда Болгаре Кутургуры были врагами имперіи, а Болгаре Утургуры явились ея союзниками и даже сражались за нее противъ своихъ родичей. Это соображение подтверждается и следующимъ известіемъ, которое свидетельствуетъ о союзныхъ отношеніяхь азовскихь Болгарь къ Ираклію. По словамъ патріарха Никифора, въ 618 году какой-то гуннскій князь, въ сопровождени своихъ родственниковъ, приближенныхъ и даже ихъ женъ, отправился въ Константинополь и просилъ о даровании ему святаго крещенія. Желаніе его было охотно исполнено; его воспринималь самъ императоръ, а воспреемниками знатныхъ Гунновъ и ихъ женъ были римскіе вельможи съ своими женами. Новокрещеннымъ сдёлали приличныя паставленія, чтобъ укрѣпить пхъ въ новой вёрё: одёлили богатыми парскими подарками и римскими титулами; при чемъ самому князю дали титулъ патринія; затімь ихъ отпустили на родину. Это извъстіе для насъ очень прагопънно. Ръчь идетъ, конечно, о томъ же Гуннскомъ илемени, къ которому принадлежаль князь Гордась; а последній, какъ мы узнаемъ изъ Өеофана, 90 лётъ назадъ взлиль въ Константинополь принять крешеніе изърукъ Юстиніана І. (Өеофанъ и Никифоръ, какъ извъстно, Волгаръ называли и Гуннами). Гордасъ погибъ жертвою своей ревности къ въръ, и послъ того распространение христіанства между таврическими Болгарами, конечно, замедлилось на накоторое время. Но потома оно далаетъ успахи: мы видимъ, что другой князь принимаетъ крещение съ своими боярами и лаже съ ихъ женами; при чемъ источникъ не говоритъ, чтобы сульба его была похожа на судьбу Гордаса. Следовательно, христіанство съ этого времени болбе прочно утвердилось между азовско-черноморскими Болгарами; хотя большая ихъ часть оставалась въ язычествь: чему способствовало и ихъ раздробление на разныя илемена. подчиненныя различнымъ князьямъ.

Для исторіи этихъ Болгаръ важны также нісколько дальнівішихъ извъстій о Херсонъ, Боспоръ и Фанагоріи, сообщаемыхъ по новоду Юстиніана Ринотмета или Безносаго. Это быль посл'ядній императоръ изъ династін Ираклія, отличившійся чрезвычайною жестокостію. Однимъ изъ тѣхъ переворотовъ, которые такъ обычны въ Византійской исторіи, Юстиніанъ быль сверженъ съ престола и съ обръзаннымъ носомъ сосланъ въ заточение въ Херсонесъ Таврическій, въ 702 году. Въ ссылкі онъ, повидимому, пользовался некоторою свободою, при чемь не скрываль своей надежды снова овладъть престоломъ. Херсониты не только не показывали охоты помочь ему, но, опасаясь преследованія со стороны новаго императора Тиверія Апсимара, хотели или убить изгнанника, или схватить его и отослать къ Тиверію. Провъдавъ о томъ, Юстиніанъ бъжаль сначала въ гороль Лоросъ, то-есть, въ соседнюю Готію, а отсюда къ Хазарскому кагану. Последній приняль его съ честію и выдаль за него свою сестру. Послі того Юстиніанъ съ молодою супругою, названною въ крещенін Өеодорою, поселился въ Оанагоріп и здісь питаль планы о возвращеніп престола съ помощью своего новаго родственника, то-есть, Хазарскаго кагана. Тогда Апсимаръ отправилъ посольство, которое объщаніемъ великихъ даровъ склоняло кагана или выдать Юстиніана живымъ, или прислать его голову въ Константинополь. Каганъ не устояль противъ золота и поручиль своимъ намѣстинкамъ Напацу Өанагорійскому и Бальгицу Боспорскому убить его зятя, когда поданъ будетъ къ тому знакъ. Объ этомъ провъдала Өеодора и сообщила своему мужу. Юстиніанъ поступилъ съ обычною ему рѣшительностію и свирѣпостью: онъ пригласилъ намѣстиковъ къ себѣ на свиданіе по одиночеѣ и обоихъ задушилъ веревкою; затѣмъ, отославъ жену къ кагану, самъ сѣлъ на корабль и бѣжалъ къ Тервелю, царю дунайскихъ Болгаръ. Съ помощью послѣдняго ему удалось дѣйствительно воротить престолъ, послѣ чего онъ призвалъ къ себѣ и свою хазарскую супругу.

Злопамятный Ринотметь не могь простить Херсонитамъ ихънепріязни къ нему во время ссылки и готовилъ имъ жестокое миненіе. Въ 708 году онъ снарядиль флоть и войско и послаль ихъ въ Тавриду, съ тъмъ чтобъ опустошить Херсонскую область чечемъ и огнемъ: а правителемъ Херсона назначилъ спаварія Илью. Отправленное войско исполнило свое поручение и побило многых жителей Херсонской области. Между прочимъ оно схватило завсь хазарскаго наместника или тулуна и знативищаго изъ гражданъ Зопла съ сорока патриціями города и подвергло ихъ пыткъ, а двадиать другихъ натриціевъ потонило въ лодкъ. наполнениой камнями. Молодымъ дюлямъ была оставлена жизнь съ темъ, чтобы обратить ихъ въ рабство. Юстиніанъ велель привести ихъ въ Константинополь; но дорогою буря потопила корабли, при чемъ погибло нёсколько тысячь Корсунской молодежи. Но месть Юстиніана все еще не насытилась. Опъ снарядиль новый флоть, и отправиль его съ приказаніемъ произвести въ Корсунской области всеобщее безпощалное избіеніе. Изв'ястіе о томъ привело Херсонитовъ въ отчаяніе; они единодушно возстали и отправили къ кагану просьбу прислать имъ хазарскій гарнизонъ. Къ этому возстанію присоединились и сами предводители императорскаго войска, именно спаварій Илья и начальникъ флота Варданъ. Тогда Юстиніанъ назначилъ въ Херсонъ новыхъ начальниковъ и послалъ ихъ съ дружиною въ 300 человъкъ. Онъ приказалъ отослать къ кагану тудуна и Зоила съ извиненіями. Корсунцы схватили новыхъ начальниковъ и умертвили, а ихъ трехсотенную дружину вмёстё съ тудуномъ и Зоиломъ выдали Хазарамъ. Дорогою къ кагану тудунъ умеръ; сопровождавшіе его Хазары (Турки) при его погребеніи принесли въ жертву своимъ богамъ всъхъ триста Византійцевъ. Между

тъмъ Херсониты отложились отъ Юстиніана и провозгласили пмиераторомъ помянутаго Вардана, давъ ему прозваніе Филпинка. Юстиніанъ опять вооружилъ новый флотъ и спабдилъ его осадными машинами для совершеннаго разрушенія херсонскихъ стънъ и башенъ. Машины эти начали дъйствовать усившно и уже разрушили двъ башни (по имени Кентенарезій и Синагръ), когда прибытіе хазарскаго войска остановило ихъ дальнъйшіе усивхи. Варданъ убъжалъ къ Хазарскому кагану. Флотъ и войско, потериввъ неудачу и опасалсь мстительнаго императора, предпочли пристать къ мятежникамъ, признали государемъ Вардана Филиппика и послали за нимъ къ кагану. Послъдній взялъ съ мятежниковъ большой окупъ, и кромъ того, клятву, что они не измѣнятъ новому императору, и прислалъ имъ Филиппика. Этому претепденту вскоръ удалось дъйствительно свергнуть,

убить Юстиніана и занять его мъсто.

Такъ повъствуютъ Өеофанъ, Анастасій, Никифоръ и другіе болве поздніе компиляторы. Для насъ въ этихъ событіяхъ важны, между прочимъ, отношенія къ Хазарамъ. Откуда явился въ Херсонъ хазарскій тудунъ, у Никифора названный архонтомъ, то-есть, нам'встникомъ Херсона? Поведеніе Херсонитовъ относптельно Юстиніана во время ссылки не вполив объясняеть намъ его ненасытное мщеніе. Притомъ онъ начинаетъ эту месть только пять лёть спустя послё возвращенія себё престола. Очевидно, источники передаютъ намъ событія не полно и не точно. Соображая всё обстоятельства, позволяемъ себё предположить следующее. Херсонская область была собственно вассальнымъ владъніемъ Византійской имперіи; она все еще сохраняла свою автономію, а также свои торговыя привиллегіи, которыми конечно дорожила. Мстительный, деспотичный Юстиніанъ въроятно началь стъснять эту автономію. Тогда Корсунцы воспользовались сосъдствомь Хазарскаго государства, можеть быть, задумали отдаться подъ покровительство кагана и приняли къ себъ хазарскаго сановника съ его свитою. Отсюда-то, въроятно, и возникла такая ожесточенная война со стороны Юстиніана. Странно однако, что Хазары, въ концѣ VI вѣка тщетно осаждавшіе Херсонъ, не воспользовались обстоятельствами, чтобы завладъть имъ во время этой войны. Но Корсунцы, в вроятно, совствъ и не желали наложить на себя хазарское иго и не иускали въ свой городъ сильнаго хазарскаго гарнизона; они хотъли только воспользоваться помощью кагана для спасенія своей автономін и для сверженія Юстиніана, что имъ и удалось. За хазарскую помощь они заплатили деньгами и остались въ соединеніи съ Византійскою имперіей. Свою автономію и своихъ выборныхъ правителей Корсунцы сохранили до временъ императора Өеофила, то-есть, еще болѣе столѣтія.

По отношеню въ таврическимъ и таманскимъ Болгарамъ приведенныя событія подтверждають только ихъ полную зависимость въ то время отъ Хазаръ. Мы находимъ хазарскихъ намѣстниковъ на объихъ сторонахъ пролива, то-есть, и въ Боснорѣ, и въ Фанагоріи. Въ теченіе VIII вѣка уже весь почти Таврическій полуостровъ подпалъ власти Хазаръ, за исключеніемъ Корсунской области; между прочимъ около этого времени они завосвали и сосѣднюю съ Корсунью область Готію.

Во второй половини VII вика Персидское государство, какъ извъстно, смънилось Арабскимъ халифатомъ. Новые завоеватели вошли въ столкновение съ Хазарами въ странахъ закавказскихъ, которыя всегда служили спорными владеніями для сильныхъ сосёднихъ государствъ. Отношенія Хазаръ къ Византін почти не измънились съ появленіемъ мусульманскаго халифата. Пунктами столкновенія съ византійскимъ правительствомъ по прежнему оставались владёнія въ Тавридё и отчасти на восточномъ Черноморскомъ берегу; но столкновенія эти, какъ и прежде, уступали мѣсто общимъ интересамъ по отношению къ сильному азіатскому сосёду. Союзы противъ Арабовъ сдёлались продолженіемъ прежнихъ союзовъ противъ Персіп. Византійскіе императоры иногда вступали даже въ родственныя связи съ хазарскими каганами. Такъ, послъ Юстиніана Ринотмета императоръ Левъ Исавріанинъ женплъ своего сына (Константина Копронима) на дочери кагана. Эта хазарская принцесса, нареченная въ крещенін Ириной, впосл'єдствін прославилась во время пконоборства: она была почитательницею иконъ, между тъмъ какъ ея мужъ Константинъ и сынъ Левъ, прозванный по матери Хазаромъ, были извёстные гонители пконъ.

Около этого времени Хазарія сдѣлалась поприщемъ борьбы между разными религіями, изъ которыхъ ни одна не получила окончательнаго преобладанія; что имѣло важное вліяніе на судьбу Хазарскаго государства.

Мы видёли, что Турки, въ VI въкъ пришедшіе изъ за Каспійскаго моря, были дикіе огнепоклонники. Кромъ поклоненія огню, они, по свидътельству Өеофилакта, поклонялись вътрамъ и

водѣ и слагали молитвы землѣ; однако чтили и верховное божество, творца вселенной, которому приносили въ жертву коней, быковъ и овецъ. Они имъли родъ жрецовъ-шамановъ, которымъ приписывали даръ прорицанія. Христіанская проповъдь рано проникла въ страну Турокъ, но по видимому падала на безплодную почву. Тотъ же Өеофилактъ расказываетъ, что къ императору Маврикію (въ концѣ VI вѣка) разъ привели плѣнныхъ Турокъ. На лбу у нихъ оказалось изображение креста, отмъченное черными точками. На вопросъ, что это значить, Турки расказали следующее. Однажды въ ихъ странъ свиренствовала морован язва; нѣкоторые жившіе между ппми хрпстіане убѣдили ихъ матерей отмътить на лбу мальчиковъ крестное знаменіе, объщая пмъ спасеніе отъ смерти. Эти спасенные однако остались такими же язычниками, какими были ихъ отцы. —Мы говорили, что Турки, поселившіеся на западной сторонь Каспійскаго моря, подверглись вліянію покоренных ими народовъ. Вліяніе это отразплось конечно и на религіи. Въ концъ VII въка появился между ними исламъ, внесенный силою меча. По извъстію Эльмакина, во время халифа Абдул-мелека сынъ его Мослимъ послѣ одного сильнаго пораженія, нанесеннаго Хазарамъ, многія ихъ тысячи принудиль принять магометанскую въру. Эта фанатическая религія конечно болье подходила къ дикому турецкому илемени, нежели христіанство, и дійствительно потомъ распространилась между ними, однако не получила преобладанія. Она встрітила здъсь счастливаго соперника въ лицъ іудейства.

Евреп распространились на Кавказѣ и въ Крыму изъ Палестины, Вавилоніи и другихъ мѣстъ Передней Азін еще до Р. Хр. Какъ народъ промышленный, они рано встрѣчаются въ торговыхъ греческихъ колоніяхъ, и между прочимъ, на Боспорѣ Киммерійскомъ. Одна пантикапейская надиись, принадлежащая 81 году по Р. Х., говоритъ объ отпущеніи еврейскаго раба съ согласія синагоги (Boeck Corp. Inscript. № 214), а синагога предполагаетъ уже цѣлую общину. Давнее пребываніе Евреевъ въ Крыму подтверждается также замѣтками на старыхъ свиткахъ Пятикнижія и надгробными надиисями, особенно такъ называемой Іосафатовой долины въ Чуфутъ-Кале \*). Эти памятники заклю-

<sup>\*)</sup> Большое количество подобныхъ свитковъ и надписей собрано было трудами извъстнаго еврея Фирковича. Выводы изъ этого собранія см. въ сочиненіи г. Хвольсона: Achtzehn Hebräische Grabschriften aus der Krim (Mé-

чають въ себъ указанія на притокъ еврейской колонизаціи на Кавказь и въ Крымъ изъ Передней Азіп и Византійской имперіи, колонизаціи, продолжавшейся въ теченіе всей первой половины Среднихъ вѣковъ. Особенно мпогочисленная еврейская община процвѣтала въ то время на восточномъ берегу Киммерійскаго Боспора въ фанагоріи или въ Матархѣ, какъ она называется въ еврейскихъ памятникахъ. Эта община въ свою очередь высылала колоніи въ ближніе таврическіе города, напримѣръ: въ Керчь, Кафу, Солкатъ, Сугдею, Мангунъ, и другіе. Въ этомъ отношеніи съ еврейскими памятниками вполиѣ согласуется свидѣтельство византійскаго историка Феофана. Говоря о Кубанской странѣ какъ о родинѣ Болгаръ, онъ замѣчаетъ, что Фанагурія (означающая тутъ вообще Таманскій полуостровъ) населена разными племенами, причемъ поименовываетъ только Евреевъ; слѣдовательно, въ этой области они были особенно многочислепны.

Этимъ обиліемъ въ томъ краю еврейскаго элемента, весьма подвижнаго и промышленнаго, притомъ имъвшаго въ своей средъ многихъ ученыхъ мужей, и объясняется успъхъ іудейской пропаганды между Турко-Хазарами. Успъхъ быль столь значителенъ, что является целая хазарская династія, исповедующая религію Монсся—событіе единственное въ своемъ родь. О томъ, какимъ образомъ произошло это обращение, мы не пивемъ никакихъ достов приняти свидътельствъ; ибо разсказы о приняти іудейства царемъ хазарскимъ Булой или Буланомъ, около половины VIII въка, должны быть отнесены къ легендамъ; онн черпаются только изъ ибкоторыхъ сомнительныхъ еврейскихъ источниковъ и не подтверждаются никакими другими. Царь, сомиввающійся въ истинъ язычества и испытывающій проповъдниковъ трехъ религій: іудейской, христіанской и магометанской, — это весьма общій мотивъ для расказовъ подобнаго рода \*). Трудно сказать, въ какой именно форм'я утвердилось іудейство между

moires de l'Acad. VII-е série. Т. IX). Впрочемъ г. Фирковичъ позволилъ себъ впести много поддълокъ въ свое собраніе, какъ это доказано преимущественно трудами г. Гаркави.

<sup>\*)</sup> Хотя г. Хвольсонь въ своемъ сейчасъ названномъ трудѣ и настанваетъ на томъ, что отвѣтъ казарскаго царя Іосифа испанскому сврею Хасдаю, заключающій уномянутую легенду, представляетъ подлининй памятникъ; но мы пока считаемъ недостаточно опровергнутымъ то миѣніе, по которому этотъ отвѣтъ есть не болѣе какъ мистификація, сочиненная какимъ-нибудь ученымъ Евреемъ (русскій переводъ его см. въ Чт. Общ. Ист. и Др. Росс. 1847. № 6).

Хазарами, въ видъ раввинскаго талмудизма или въ видъ карапзма, издавна существовавшаго въ Крыму и на Кавказъ. Вопросъ этотъ спорный въ ученомъ міръ; но болѣе въроятности, по нашему мивнію, находится на сторонъ карапзма. Во всякомъ случать существованіе еврейской религіи у Хазаръ не подлежитъ сомивнію, ибо о немъ свидътельствуютъ разные пезависимые другъ отъ друга источники. Извъстенъ расказъ нашей лътописи о прибытіи іудейскихъ миссіонеровъ отъ Хазаръ. То же подтверждаютъ и арабскіе писатели, особенно Ибнъ-Даста и Ибнъ-Фадланъ. Послѣдній впрочемъ поясняетъ, что только царь и его дворъ исповѣдуютъ іудейство, а что остальной народъ состоитъ изъ мусульманъ, христіанъ и язычниковъ \*).

Обращеніе хазарской династін въ іудейство, по нікоторымь признакамъ, неблагопріятно повліяло на дальнайшее развитіе государства. Между тёмъ какъ царь быль іудеемъ, войска его состояли преимущественно изъ магометанъ и язычниковъ; собственно же еврейское населеніе, разсілянное въ хазарскихъ городахъ и занятое своими меркантильными интересами, представляло конечно весьма слабую опору для поддержанія государственнаго единства и могущества. Соперипчество разныхъ религій не могло содъйствовать образованию одной полной націп, и Хазарское государство до конца осталось собраніемъ разныхъ народностей. Постепенному упадку хазарскаго могущества способствовало и самое раздвоение власти. Въ рукахъ верховнаго кагана (хазаръхакана, по Ибнъ-Даста) съ теченіемъ времени осталась власть почти номпнальная, хотя особа его и была окружена чрезвычайнымъ почитаніемъ; а действительная власть сосредоточилась въ рукахъ его намъстника, начальствовавшаго надъ войскомъ. Последній назывался по Константину Багряпородному просто пехо (то-есть, бегь), по Ибнъ-Фадланну хаканъ-бегь, а по Ибнъ-Даста иша (то-есть, почти то же что шахъ, какъ объясняетъ г. Хвольсонъ въ своей книгъ объ этомъ писатель, стр. 56). Подобное раздвоеніе власти, конечно, пибло свою долю участія во внутреннихъ смутахъ п разложенін государства.

<sup>\*)</sup> Въ другомъ мѣстѣ Ибнъ-Фадланъ говоритъ: "Хазаре и царь ихъ всѣ Еврен". Но туть нодъ словомъ Хазаре должно разумѣть также дворъ или хазарскую аристократію, какъ это съ вѣроятностію толкуетъ г. Гаркави (Сказанія мусульманскихъ писателей о Славянахъ и Руссахъ, 108). Вообще всѣ арабскія извѣстія согласны въ томъ, что іудейскую религію исповѣдывала паименьшая часть Хазаръ (см. Лерберга, 349).

Мы думаемъ, что нѣкоторый упадокъ хазарскаго могущества обнаружился уже въ первой половинѣ IX вѣка по поводу построенія крѣпости Саркела.

V.

Хазарскій Саркель, построенный для защиты отъ Печенеговь и Руси.—Посольство Русскаго кагана въ 839 году.— Рядъ извъстій о Роксаланскомъ или Русскомъ народъ отъ І до ІХ въка включительно.

Около 835 года Хазарскій каганъ и Хазарскій бегь (πεχ), по разсказу Константина Багрянороднаго, прислади къ императору Өеофану пословъ съ просьбою построить имъ на Дону кръпость. Императоръ исполнилъ ихъ просьбу и отправилъ на свопхъ хеландіяхъ спаварокандидата Петрону съ мастерами и рабочими. Въ Херсонъ Петрона пересълъ на плоскодонныя суда, которыя могли ходить по Азовскому морю и по рект Танапсу. Онъ доплылъ до назначеннаго мфета этой рфки и здфсь остановился. Такъ какъ въ томъ краю не оказалось камия, годнаго для зданій, то Греки устронли печи, приготовили кирипчи, и затымь воздвигли крыпость, названную Сарпель, что значить "Вѣлая Гостининца", по объяснению Константина (а въ русской лътописи "Бъла Вежа"). Современникъ Константина Леонтій (одинъ изъ продолжателей Өеофана), сообщающій то же изв'ястіе о построеніи этой крыпости только въ болже короткихъ словахъ, прибавляеть, что въ Саркелъ находился хазарскій гарипзонъ въ 300 человъкъ, которые время отъ времени смѣнялись. Съ построеніемъ Саркела связана важная перем'єна въ жизни Херсонеса Таврическаго. Дотоль, какъ извъстно, этотъ городъ съ своею областью пользовался автономіей: внутренними дёлами его завъдывали городскіе натрицін подъ предсъдательствомъ выбраннаго изъ ихъ среды протевона. По совъту Петроны, воротившагося изъ своей экспедиціи, Өеофанъ, чтобъ имѣть Херсонъвъ полной своей власти, назначиль туда императорскаго нам'ястника или стратига, которому подчинилъ протевона и патриціевъ. Первымъ херсонскимъ стратигомъ былъ назначенъ тотъ же Иетрона, какъ хорошо знавній містныя діла; при чемъ изъ спаварокандидатовъ онъ былъ повышенъ въ слѣдующее достоинство, то-есть, протоспаварія.

Для защиты отъ какого народа построена была крѣпость Саркель?

Главный источникъ, то-есть, Константинъ Багрянородный, ничего не говоритъ на этотъ счетъ; но онъ указываетъ на Саркелъ какъ на пограничную крѣпость съ Печенѣгами, обитавшими къ западу отъ Дона; а Кедренъ, писатель XI вѣка, уже прямо говоритъ, что Саркелъ былъ построенъ для защиты отъ Печенѣговъ. На это Лербергъ въ своемъ изслѣдованіи "О положеніи Саркела" замѣтилъ, что въ эпоху его построенія Печенѣги кочевали въ степяхъ поволжскихъ, то-есть, къ сѣверу отъ Хазарскаго государства; а на западную сторону Дона они перешли нѣсколько позднѣе; слѣдовательно, эта крѣпость не имѣла цѣлью защиту отъ Печенѣговъ. По его миѣнію, еще менѣе могла она имѣть въ виду защиту отъ Руссовъ. Но при болѣе точномъ и безиристрастномъ разсмотрѣніи обстоятельствъ, то и другое его положеніе должно оказаться несостоятельнымъ.

Не даромъ Саркелъ стоялъ на судовомъ ходу Азовскаго моря въ Каспійское: онъ конечно стерегь этотъ важный путь. Но всёмъ признакамъ онъ находплся тамъ, где караваны должны были оставлять Донъ и волокомъ перетаскиваться въ Волгу, то-есть, около того мёста, гдё эти двё рёки близко подходять другъ къ другу. Этотъ волокъ служилъ конечно главнымъ средствомъ защиты противъ судовой рати, такъ какъ Турко-Хазары сами не были искусны въ судоходствъ и не имъли флота. Саркель преграждаль дорогу Руссамь, которые изъ Азовскаго моря Дономъ и Волгою переходили въ Каспійское море съ цёлью грабежа; следовательно, онъ долженъ быль охранять отъ ихъ нанаденій столицу Хазарскаго царства Итпль. Лербергъ отрицалъ такое предположение, какъ последователь норманской школы. (Вѣдь Руссы, если вѣрпть пзвѣстной баснѣ, еще не существовали на Руси въ первой половинѣ ІХ вѣка: они только во второй его половина были призваны изъ-за моря!) Но для насъ немыслимы народы и государства, внезапно упадшіе съ неба. Подтвержденіемъ нашего мивнія о назначеніи Саркела защищать Хазарію отъ Руси служать послідующія событія.

Арабскій географъ Масуди, писавшій въ первой половинѣ X вѣка, въ своихъ "Золотыхъ Лугахъ" повѣствуетъ о походѣ Руси на Каспійское море въ числѣ 500 судовъ, въ 913 году. Онъ

говорить, что Руссы вошли въ рукавъ Нейтаса, соединяющийся съ Хазарскою рекою. Подъ пменемъ последней разумвется Волга: а подъ рукавомъ Нейтаса (то-есть, Азовскаго моря) надобно разумьть нижнее теченіе Дона отъ его устья до крутаго изгиба на съверъ. Масуди поясняетъ, что здъсь стояла многочисленная хазарская стража, чтобъ удерживать какъ приходящихъ Азовскимъ моремъ, такъ и наступающихъ сухимъ путемъ. Онъ именно указываеть на туренкихъ кочевниковъ Гузовъ, которые обыкновенно приходять къ этому місту зимовать. Когда же ріки замерзають, то Гузы переправляются по льду и вторгаются въ страну Хазаръ: но летомъ они не имеютъ переправы (следовательно, не могуть обойдти Саркела). Когда русскіе кораблипродолжаетъ Масули-подошли къ устью рукава (то-есть, къ волоку между Дономъ и Волгой), то они послали къ Хазарскому парю просить, чтобъ онъ дозволиль имъ войдти въ его ръку (то-есть, Волгу) и вступить въ Хазарское море. Они обфиали отлать ему половину изъ всего, что награбить у народовъ, живущихъ по этому морю. Царь согласился. Исходъ предпріятія извъстенъ. Руссы пограбили и опустошили прибрежныя Каспійскому морю магометанскія страны, и отдали по уговору часть добычи Хазарскому царю. Но мусульманскій отрядь, находившійся у него на службъ, п другіе мусульманскіе жители Хазаріи выпросили у него позволение отомстить Руссамъ за избиение своихъ единовършевъ. Ладъе въ извъстіи Масуди, очевидно, есть нъкоторая неточность: по его расказу, битва произошла, будто бы, около Итиля. Руссы, увидавъ мусульманъ, вышли на берегъ, сравились и послъ треханевнаго боя были разбиты. Остатокъ ихъ отправился на судахъ въ страну, примыкающую къ Буртасамъ; тамъ они были окончательно истреблены Буртасами и мусульманскими Болгарами.

Но зачёмъ же Руссамъ послё ихъ пораженія надобно было отправляться въ страну Буртасъ и Камскихъ Болгаръ? Не естественнёе ли было спёшить домой тёмъ же обычнымъ путемъ, то-есть, Дономъ и Азовскимъ моремъ? А также, къ чему имъ было выходить на берегъ и три дня сражаться съ превосходнымъ въ силахъ непріятелемъ, когда они могли спокойно уйдти на судахъ, такъ какъ Хазары не имѣли флота, и путь на рѣкѣ былъ болѣе или менѣе свободенъ? Эти несообразности даютъ понять, что битва происходила именно въ томъ мѣстѣ, гдѣ Руссы, обремененные добычею, должны были поки-

нуть Волгу и идти волокомъ въ Донъ. Здёсь-то, около крѣпкаго Саркела, враги, конечно, и загородили имъ дорогу. Тогда, не могши пробиться послѣ трехдневной отчаянной битвы, остатокъ Руси естественно долженъ былъ сѣсть на суда и плыть вверхъ по рѣкѣ на сѣверъ—единственный оставшійся у нихъ путь отступленія. Но тутъ встрѣтили ихъ новые враги и доканади.

Описаніе этого похода, между прочимъ, ясно показываетъ, какъ невърны были представленія норманской школы о походахъ Скандинавовъ, которые, будто бы, свободно разгуливали по ръчнымъ путямъ Восточной Европы, куда имъ вздумается, —и въ Черное море, и въ Азовское, и въ Каспійское. Нътъ, походы эти были очень и очень трудны, а волоки дълали ихъ иногда невозможными. Далъе изъ словъ Масуди мы можемъ вывести заключеніе, что упомянутая имъ многочисленная хазарская стража на томъ мъстъ, гдъ рукавъ Азовскаго моря, то-есть, Донъ, подходитъ къ Волгъ, и есть въ сущности ии что иное, какъ гарнизонъ Саркела, хотя Масуди не приводитъ имени кръпости. Этотъ гарнизонъ преиятствовалъ Руссамъ перейдти изъ Дона въ Волгу, и они могли совершить переходъ только съ дозволенія Хазаръ.

На основаніи того же изв'єстія мы думаемъ, что построеніемъ Саркела въ одно время достигались двъ цъли, ибо онъ занималъ очень выгодное оборонительное положение. Съ одной стороны. онъ препятствовалъ кочевымъ турецкимъ народамъ вторгаться въ Хазарское царство перешейкомъ, лежащимъ между Дономъ п Волгой, за исключеніемъ того времени, когда эти ріки покрывались такимъ толстымъ льдомъ, который могъ выдержать целую конную орду; что въ тъхъ мъстахъ случалось не каждую зиму. Разумиется, перешеекъ этотъ былъ не на столько узокъ, чтобы гаринзонъ могъ загородить дорогу конницъ, и по всей въроятности въ связи съ главною криностью устроенъ быль рядъ другихъ украпленій, защищенный большимъ валомъ; длинные валы служили въ то время обычнымъ средствомъ для защиты своей земли отъ непріятельскихъ вторженій. Во время Масуди около этого перешейка кочевали Узы; но вѣкомъ ранѣе на мѣстѣ Узовъ жили Печенъти (изгнанные потомъ на западную сторону Дона Узами или Половцами); а слъдовательно, извъстіе Кедрена, что Саркелъ построенъ противъ Печенъговъ, имъло основание. Съ другой стороны, эта кръпость своимъ положениемъ около волока, очевидно, служила оплотомъ противъ судовыхъ походовъ Руси.

Отсюда понятно, почему она такъ непріятна была для Руси, и почему Святославъ взялъ Саркелъ и раззорилъ его \*).

Первое достовърное извъстіе о существованіи Русскаго княжества въ южной Россіи замічательными образоми совпадаеть по времени съ извъстіемъ о построеніи Саркела. Послъднее пропсходило повидимому въ 835 году, при Византійскомъ императорѣ Өеофилѣ. А спустя около четырехъ лѣтъ, то-есть, въ 839 голу, по извъстію Бертинскихъ льтописей, тотъ же императоръ, отправляя къ Людовику Благочестивому посольство, препровождаеть вийсти съ нимъ и нисколько человить, которые называли себя Рось. Последніе были посланы въ Константинополь для изъявленія дружбы отъ своего князя, именуемаго хаканом; но такъ какъ враждебные варварскіе народы препятствовали имъ воротиться домой тимь же путемь, какимь они пришли, то Өеобиль просиль Лютовика дать имъ средства вернуться другимъ путемъ. Полъ именемъ этого хакана или кагана, конечно, разумъстся Кіевскій князь, а не какой-нибудь изъ скандинавскихъ владътелей, которые никогла каганами не назывались; равнымъ образомъ никакой Руси въ Скандинавін того времени источники не упоминаютъ. (Всъ натяжки норманистовъ, на основании неясной фразы "изъ рода Свеоновъ", перетолковывать это мъсто въ свою пользу остаются безплодны). Очень возможно, что упомяпутое хронологическое совпадение не было простою случайностію. Возможно, что помощь, оказанная Греками въ построенін Саркела, то-есть, въ защить Хазарскихъ владьній со стороны Печеньговь п Руси, побудила также п Русскаго князя войдти въ непосредственныя сношенія съ Визайнтійскимъ дворомъ, чтобъ отвлечь его отъ союза съ Хазарами. При этомъ возможно, конечно, и даже очень въроятно, что подобныя сношенія начались еще ранве, особенно по двламъ торговымъ, и что посольство это было совсёмъ не первое; но хазарскія дёла могли оживить и усились стремленія Русскихъ князей къ непосредственнымъ сношеніямъ съ Византійскихъ дворомъ \*\*).

<sup>\*)</sup> Нашему мийнію о положеніи Саркела на переволові соотвітствуєть извіствіе о путемествіи митрополита Пимена (Никон. літ.). Пливя по Допу, онъ виділь городище Серклію передъ тімь, какъ обогнуть Великую Луку, т. е. коліно Дона, подходящее къ Волгі. Леоптьевъ полагаль это місто нісколько выше Качалинской станицы ("Рознеканія на устьяхъ Дона". Пропилен. IV. 524). Константинь Б. также говорить, что "Танансъ идеть отъ Саркела". Позд. прим.

\*\*) Нікоторую аналогію съ извістіемъ о русскихъ послахь при дворів Людо-

Прежде нежели пойдемъ далѣе, спросимъ себя: откуда же взялось это Русское княжество или каганство, о существованіи котораго съ первой половины IX вѣка свидѣтельствуетъ современное извѣстіе Бертинскихъ лѣтописей?

Ответь на этоть вопрось вытекаеть самь собою, если припоминить известія греко-датинских источниковь о скино-сарматскомъ народѣ Роксаданахъ или Росъ-Аданахъ, и если отнесемся къ источникамъ просто, безъ всякихъ умствованій. Для рѣшенія даннаго вопроса достаточно только привести въ хронологическомъ порядкѣ важнѣйшія изъ этихъ извѣстій.

Напболье раннія и вмысть напболье обстоятельныя свитьтельства принадлежать двумь знаменитымь писателямь перваго въка по Р. Хр., Страбону и Тациту. Страбонъ говоритъ, что Роксалапе жили между Лономъ и Инвиромъ: онъ считаетъ ихъ самыми съверными изъ извъстныхъ (ему) Скиновъ. Опъ расказываетъ. что они принимали участіе въ войнѣ знаменитаго Митрилата. папя Понтійскаго и Боспорскаго, съ царемъ скинскимъ Скилуромъ, какъ союзники последняго, въ 94 г. до Р. Хр.: они явились на войну подъ предводительствомъ Тасія, въ числь булто бы 50,000, въ шлемахъ и панцыряхъ изъ воловьей кожи, вооруженные копьемъ: лукомъ, мечомъ и шитомъ, илетенымъ изъ тростника. Они потеривли поражение отъ полководца Митридатова Діофанта, им'ввшаго 6000 отлично устроеннаго войска. Этотъ народъ живетъ въ войлочныхъ кибиткахъ, окруженный своими стадами, питаясь ихъ молокомъ, сыромъ и мясомъ и передвигаясь постоянно на места. богатыя пастопщами. Летомъ онъ кочуеть на равнинахъ, а зимою приближается къ болотистымъ берегамъ Меотиды. (Strabo. Lib. II и VII).

По извъстію Тацита, сарматское илемя Роксалане, числомъ 9000 конницы, вторглось въ римскую Мизію въ 69 году по Р. Хр. Сначала они имъли усиъхъ и истребили двъ римскія когорты. Но когда варвары разсыпались для грабежа и предались безпечности, римскіе начальники ударили на нихъ съ своими легіонами и нанесли имъ совершенное пораженіе. Этому пораженію способствовала наступившая оттепель; кони Роксаланъ спотыкались, всадники падали и нелегко поднимались при своемъ

вика Благочестиваго въ 839 году представляетъ свидѣтельство ,хропики Регинона о послахъ княгини Ольги при дворѣ Оттона I въ 959 году. То и другое свидѣтельство темно и подвержено разнорѣчивымъ толкованіямъ; но оба опѣ несомнѣнно относятся къ Кіевской Руси.

довольно тяжеломъ вооруженін; они имѣли длинные мечи и конья, а у знатныхъ панцыри сдѣланы были изъ желѣзныхъ бляхъ или изъ твердой кожи; но щиты будто бы не были у нихъ въ обыкновеніи. Въ пѣшемъ бою они были непскусны. (Taciti Hist. L. I).

Кромъ того въ первомъ въкъ имя Роксаланъ встръчается у Плинія въ его "Естественной исторіи" и въ одной надгробной надииси изъ временъ императора Веспасіана. Въ послъдней говорится именно о возвращеніи Римлянами князьямъ Бастарновъ и Роксаланъ ихъ сыновей (бывшихъ, конечно, заложниками).

Во Н вък о Роксаланахъ упоминаютъ римскіе писатели Спартіанъ и Капитолинъ и греческіе Птоломей и Діонъ Кассій. Первый говоритъ о договоръ императора Адріана съ княземъ Роксаланъ, который жаловался на уменьшеніе суммы, платимой ему Римлянами. Ко времени того же императора относятъ одну латинскую надпись, въ которой упоминается Роксаланскій князь Элій Распарасанъ (принявшій имя Элія, конечно, въ честь Элія Адріана). Капитолинъ въ числъ понтійскихъ народовъ, угиетавшихъ Римлянъ на нижнемъ Дунаѣ, называетъ Роксаланъ. Географъ Птоломей помѣщаетъ ихъ около Меотиды. Но ясно, что въ это время жилища ихъ простирались и на западную сторону Днѣпра, откуда они могли наиадать на римскія области Дакію и Мизію. Діонъ Кассій расказываетъ, что императоръ Маркъ Антонинъ позволилъ Языгамъ изъ ихъ новыхъ жилищъ пройдти черезъ Дакію къ Роксаланамъ.

Въ III вѣкѣ Роксалане, по славамъ Требеллія Поліона, убили Региліана, одного изъ такъ-называемыхъ тридцати тиранновъ. По словамъ Воинска, въ тріумфѣ императора Авреліана въ числѣ другихъ участвовали и илѣнники роксаланскіе со связанными руками. Относимые къ III—IV вв. Певтингеровы таблицы помѣщаютъ "Роксуланъ Сарматъ" вблизи Меотиды.

Въ IV вѣкѣ Амміанъ Марцеллинъ приводитъ Роксаланъ въ числѣ народовъ, обитавшихъ все около того же Меотійскаго озера, къ сѣверу отъ Понта.

Іорнандъ, писатель VI вѣка, въ числѣ народовъ подвластныхъ готскому царю Германриху, приводитъ Рокасовъ (Rocas), которыхъ въ другомъ мѣстѣ называетъ ихъ сложнымъ именемъ Роксаланъ и изображаетъ ихъ народомъ вѣроломнымъ, погубившимъ Германриха. Послѣдній за измѣну одного знатнаго Роксаланина

(по видимому передавшагося на сторону Гунновъ) велѣлъ жену его Санелгу привязать къ дикимъ конямъ и размыкать но полю; тогда два ея брата, Сарусъ и Амміусъ, мстя за смерть сестры, нанесли тяжелую рану Германриху, такъ что онъ послѣ того не могъ сражаться съ Гуннами и вскорѣ умеръ. (Сар. 24). Изъ этого извѣстія съ полною вѣроятностію можно заключить, что движеніе Гунновъ произошло въ связи съ возстаніемъ Роксаланъ противъ Готскаго владычества \*). Послѣ удаленія Готовъ и Гунновъ на занадъ, Роксалане, по видимому, снова заняли прежнее первенствующее положеніе въ странахъ къ сѣверу отъ Понта; судя по словамъ того же Іорнанда, въ его время Дакія (называвшаяся тогда и Гепидія) опять на востокѣ граничила съ Роксаланами. (Сар. 12),

Совокупность этихъ греко-латинскихъ извъстій отъ І до VI въка включительно, кажется, ясно указываетъ намъ на сильный, многочисленный народъ, котораго средоточіемъ былъ Днѣпръ, а отдѣльныя вътви простпрались съ одной стороны до Азовскаго моря, съ другой до Днѣстра или до предѣловъ древней Дакіп. Въ первомъ въкъ по Р. Хр. онъ находился еще на степени кочеваго или полукочеваго быта; въ тѣ времена не только частъ Славянъ, но и частъ Германскихъ племенъ еще не вышла изъ этого быта, что и объясняетъ намъ послъдующую эпоху, извъстную подъ именемъ Великаго перессленія народовъ, и особенно передвиженіе Готскихъ народовъ отъ съверныхъ береговъ Чернаго моря до предѣловъ крайняго запада. Но въ теченіе дальнъйшихъ стольтій Роксаланское или Русское племя, конечно, все болье и болье пріобрътало привычки быта осѣдлаго, сохраняя

<sup>\*)</sup> Іорнанда сообщаеть и о дальнъйшей враждь Готовь и Роксалань; только послъднихь онь въ этомъ случай называеть Антами. Преемникъ Германриха Винитаръ напаль на Антовъ и былъ сначала побъжденъ, по потомъ взялъ ихъ князя Бокса и расияль на крестъ съ его сыповъями и семидесятью вельможами, которыхъ оставиль висъть на висълицъ, чтобы навести страхъ на Антовъ. Очевидно, онъ мстилъ Антамъ-Роксаланамъ за ихъ возстаніе противъ готскаго владычества и за союзъ съ Гуннами. Только благодаря этой племенной враждъ двухъ главныхъ туземныхъ народовъ, царю Гупновъ Валаміру удалось потомъ побъдить Випитара, и такимъ образомъ подчинить сеот всъхъ Остроготовъ. Обратимъ также вниманіе на роксаланскія имена у Іорнанда. Санелга, очевидно, заключаетъ въ сеоть коренное древнерусское ими Ольга или Елга (въ этой формъ см. у Константина Багряпороднаго), встръчающееся также въ названіяхъ ръкъ Олегъ, Волга, ольга (болото) и пр. А ся братъ Амміусъ слышится въ названін Міусъ и Калміусъ, двухъ ръкъ, впадающихъ въ Азовское море и протекающихъ въ странъ древнихъ Роксаланъ.

однако свой подвижной, предпримчивый характеръ и охоту къдальнимъ походамъ, на что указываютъ его столкновения съ Римскимъ міромъ. Тѣ же извѣстия ясно свидѣтельствуютъ о присутствіи у этого племени книжескаго достопнства и знатнаго сословія, отличавшагося на войнѣ болѣе богатымъ вооруженіемъ.

Извастна сбивчивость и путаница народныхъ именъ у средневъковыхъ писателей. Особенно велика эта путанина по отношенію къ народамъ Скиейн или Восточной Европы. Одинъ и тотъ же народъ не только въ разныя времена, но иногда въ одну п ту же эноху является у нихъ подъ различными именами. Такъ Роксалане въ VI въкъ скрываются у византійскихъ писателей (Проконія и Маврикія) преимущественно подъ именемъ Антовъ. не говоря о болье общихъ именахъ Скиновъ и Сарматовъ, которыя долго еще не выходили изъ употребленія. Относительно византійскихъ писателей естественно забвеніе имени Роксаланъ, пбо они никогда его и не употребляли въ этой сложной формъ: она встрвчается болве у латинскихъ писателей; но и тотъ же Іорнандъ, перечисляя народы Скиейи, забываетъ о Роксаданахъ, п на мъсть ихъ ставить Антовъ. Однако название Роксалане (вопреки метнію норманистовъ) не исчезло изъ исторіи послідуюшихъ въковъ. Мы его встръчаемъ въ IX въкъ, и опять у латинскаго писателя, именно у географа Равеннскаго. Онъ два раза упоминаеть въ восточной Европф страну Роксаланъ, за которою далеко къ океану лежитъ великій островъ Скиоїя или Скандва. то есть, Скандинавія. (L. I. с. 12 п L. IV. с. 4.).

Точно также, вопреки норманской школь, народное имя Русьнии Рось, вмысто своей сложной формы Рось-Алане, упоминается инкоторыми источниками по отношению къ южной Россіи раные второй половины ІХ выка, то есть, эпохи мнимаго призванія Варяговь-Руси изь-за моря. Уже Іорнандь употребляеть эту простую форму (ибо его Rocas есть ничто иное какъ Rox или Ross); далье, мы видыли ее, по новоду народа Рось и Русскаго каганата, въ Бертинскихъ льтописяхъ. Ту же простую, несложную форму употребляеть географъ Баварскій, который на ряду съ Угличами (Unlizi) и Казарами (Сагігі) помыщаеть и Русь (Ruzzi). Упоминаніе о туземномь народь Русь подъ этимъ ел именемъ встрычается также у арабскихъ инсателей второй половины ІХ выка, напримырь у Хордадбега.

Въ теченіе восьми віжовь, протекшихь отъ Страбона до извістія Бертинскихь літописей, Роксаланскій или Русскій народь

пережиль, конечно, много испытаній и много перемінь. Онт выдержаль напоры разныхъ нароловъ и отстоялъ свою землю и свою самобытность, хотя и не разъ полвергался временной зависимости, напримъръ, отъ Готовъ, и отчасти отъ Аваръ. Не одип чужія племена вступали съ нимъ въ борьбу и пногда угнетали его; сосъднія славянскія племена также воевали съ нимъ за земли, за добычу, за дань. Особенно сильныя столкновенія онъ долженъ быль выдерживать съ племенами Болгарскими, которыя въ V вѣкѣ, то-есть, послѣ Остроготовъ изъ южной Россіи, широко распространились по Черноморскимъ краямъ отъ Таврилы до Дуная. Но рано пли ноздно, мужественный, упругій Роксаланскій народъ бралъ верхъ надъ туземными и пришлыми сосьдями. Главная его масса мало по малу сосредоточнась на среднемъ теченін Дивпра, къ свверу оть пороговъ, въ краю, обильномъ цвътущими полями, рощами и текучими водами, въ сторонъ отъ южныхъ степей, слишкомъ открытыхъ вторжению кочевыхъ народовъ. Въ этомъ краю онъ построилъ себъ кръпкіе города и положиль начало государственному быту съ помощью своихъ родовыхъ князей, изъ которыхъ возвысился надъ другими родъ Кіевскій. Здісь Русь развила свою способность къ политической организаціп. Отсюда, изъ этого средоточія, посредствомъ своихъ дружинъ, она постепенно распространила свою объединительную двятельность на родственныя ей племена восточныхъ Славянъ: разумвется, объединение это долгое время совершалось въ первобытной формъ, то-есть, въ формъ дани. Какъ одно изъ напболъе даровитыхъ и предпримчивыхъ арійскихъ племенъ. Русь съ одинаковымъ успъхомъ предавалась мирнымъ и вопиственнымъ занятіямъ, грабежу и торговив, сухопутнымъ и морскимъ предпріятіямъ; дружинники русскіе съ одинаковою отвагою владели конемъ и лодкою, мечомъ и парусомъ. Ихъ смълые судовые походы по рекамъ и морямъ не замедлили сделать громкимъ русское имя на востокъ и на занадъ:

Но возвратимся къ русскому посольству 839 года, и спросимъ: кто были тѣ жестокіе варварскіе народы, которые въ эту эпоху преиятствовали сношеніямъ Кіевской Руси съ Византіей?

Безъ всякаго сомнѣнія, это были, если не сами Хазары, то ихъ данники Угры или Мадьяры. По всей вѣроятности часть угорскихъ кочевыхъ ордъ была покорена Турками еще въ VI вѣкъ. За хазарскими Турками явились, по сю сторону Урала, другія турецкія орды, именно Печенѣги; эти послѣдніе и потѣснили

Угровъ волжскихъ. Случилось то же, что и всегда происходило при подобныхъ движеніяхъ въ степяхъ юговосточной Европы: часть волжскихъ Угровъ смънила хазарскую зависимость на печенъжскую; а другая, и въроятно еще большая, часть передвинулась далже на западъ по путп, давно проложенному кочевниками, то-есть, въ степи черноморскія. Суди по извістію о построенія Саркела. Печентви въ первой половинт ІХ вта уже находились въ стеияхъ придонскихъ; стало быть, последнее передвижение Угровъ въ западное Черноморье совершилось не позлнье конца VIII выка. И дыйствительно, въ той же первой половинъ IX въка мы встръчаемъ ихъ тамъ, но свидътельству византійскихъ писателей (пменно Льва Граматика и Георгія Мниха). Македонскіе пленники, поселенные болгарскимъ паремъ Крумомъ на свверной сторонв Дунан, вздумали бежать оттуда съ помощью греческих кораблей. Такъ какъ главныя силы Болгаръ въ то время воевали Солунскую область, то болгарскій царь Владиміръ пригласиль на помощь Угровь (которыхь Византійцы при этомь называють и Гуннами, и Турками). Угры явились въ большомъ числъ на берега Дуная, однако не помъщали бъгству Македонянъ. А это событіе пропсходило въ эпоху императора Өеофила (829-842 гг.), то-есть, именно въ эпоху упомянутаго выше посольства Дивпровской или Кіевской Руси къ этому императору \*).

Извъстіе о русскомъ посольствъ къ Өеофилу, сохраненное намъ Вертинскими лътописями, есть драгоцънный лучъ свъта, проръзывающій тотъ мракъ, который покрываетъ судьбы Руси передъ ел грознымъ появленіемъ подъ стънами Константинополя въ 865 году. Это извъстіе, несомитно указывающее на существованіе Днъпровско-Русскаго княжества и на его мирныя сношенія съ Византіей уже въ первой половинт ІХ въка, находится въ полномъ согласіи съ послъдующимъ свидътельствомъ патріарха Фотія о Руси 865 года. Онъ говоритъ, что "варвары справедливо разсвиръпъли за умерщвленіе ихъ соплеменниковъ; они

<sup>\*)</sup> Воть явное доказательство произвольной хропологіи въ нашей начальной літониси. Она поміщаєть пришествіє Черныхъ Угровъ въ южную Россію подъ 898 годомъ и ошибаєтся при этомъ по крайней мірій на цілое столітіє. (Рапіс означеннаго года Угры явились уже въ Паннонін). По всей вітроятности, наши книжники извістіє Византійцевъ о войні съ Уграми Симсона Болгарскаго истолковали въ смыслі перваго пришествія Черныхъ Угровъ. А между тімъ псторіографія наша принимала на вітру эту хронологію и пыталась согласить се съ событіями!

благословно требовали и ожидали кары, равной злодъянію". И въ другомъ мѣстѣ: "Ихъ привелъ къ намъ гнѣвъ ихъ, но, какъ мы видѣли, Божья милость отвратила ихъ набѣтъ". (Четыре бесѣды Фотія — архим. *Порфирія Успенскаго*). Изъ этихъ словъ можно понять, что нападенію Руси предшествовали ен посольскія и торговыя сношенія съ Византіей, и не только сношенія, но и договоры (ибо извѣстные договоры Олега и Игоря являются только продолженіемъ прежнихъ). Ясно, что какое-то умерщъленіе Русскихъ людей въ Греціи вызвало набѣтъ Руси на Константинополь.

Подобно латпискому извёстію о русскомъ посольстві 839 года, византійское свидітельство о построеніи Саркела также бросаетъ нѣкоторый лучъ свѣта на русскую исторію того времени. Это свидътельство устраняеть нашу лътописную басню объ Аскольдь и Дирь, освободившихь Кіевь оть хазарской дани; ибо оно показываеть, что уже въ первой половинъ IX въка границею Хазарскаго государства на свверв было нижнее теченіе Лона и Волги, и что Хазары стараются съ этой стороны зашитить себя отъ нападеній другихъ народовъ, именно Печенъговъ и Руси. Очевидно, лътописное преданіе пли, какъ мы замътили, смешивало Турко-Хазаръ съ Аварами, или спутывало Ливировскую Русь съ Русью Тмутраканскою, собственно Болгарскою, которая действительно находилась въ зависимости отъ Хазаръ. Точно также невероятны извёстія летописи о хазарской дани у Радимичей, Съверянъ и Вятичей, если принять въ расчетъ географическое ихъ положение. Но вопросъ нъсколько измъняется, если названія двухъ последнихъ племенъ примемъ въ более обшпрномъ значеній, нежели какое онё имёють у нашихъ лётописцевъ. Извъстно, что наша Севера есть то же, что Сервы или Сербы, имя, когда-то бывшее не видовымъ, а родовымъ назвапіемъ для значительной части Славянскихъ племенъ. Точно также и названіе Вятичи есть только видонзміненіе другаго родоваго имени, то-есть, Антовъ или Вантовъ, Вятовъ (Венетовъ). А "безчисленныя" илемена Антовъ, какъ замѣчаетъ Прокопій, соприкасались своими жилищами на югъ съ таврическими и кубанскими Гуннами, то-есть, Болгарами \*).

<sup>\*)</sup> Что касается до Съверянъ, то довольно трудно провести границу между этою славянскою вътвію и Гунпами Савирами. Византійскіе писатели, причисляющіе Савировъ къ Гуннамъ, суть преимуществевно тъ же самые, которые Гуннами называютъ и славянскихъ Болгаръ, то-есть Прокопій, Агаоій и Ме-

Вообще, Славянскія племена въ тѣ времена далеко распространялись на юго-востокъ, до самаго Кавказа и нижней Волги. Только въ теченіе длиннаго ряда вѣковъ многократнымъ наплывомъ турецкихъ кочевыхъ ордъ, начиная съ Турко-Хазаръ и кончая Татарами, юговосточныя вѣтви Славянъ быди отторгнуты отъ своихъ соплеменниковъ и виослѣдствіи утратили свою народность. Но въ эпоху, о которой идетъ рѣчь, часть этихъ Славянъ входила въ предѣлы Хазарскаго государства. О томъ въ особенности свидѣтельствуютъ арабскія извѣстія. Въ этихъ извѣстіяхъ Донъ и Волга перѣдко встрѣчаются подъ именемъ "Славянской рѣки". Баладури, писатель ІХ вѣка, говоритъ, что арабскій полково-

нандръ. Іорнандъ также относить въ Гуннамъ Савировъ или Авировъ на ряду съ азовскими Болгарами. Проконій говорить, что "Савиры, народъ гуннскій, обитаютъ около Кавказа", что они "очень миогочислении, чрезвичайно воинственны и раздёлени на многія княжества". Агавій также отзывается о нихъ, какт о народъ весьма многочисленномъ и очень опитномъ въ войпъ и грабежахъ. По его известио, въ 556 г. въ римскомъ войска, защищавшемъ закавеязскія владінія отъ Персовъ, участвовало около 2,000 тяжело-вооруженных Савировъ подъ начальствомъ трехъ знаменитёйшихъ вождей. Балмаха, Кутилгиза и Илигера. А эти имена едва ли могуть быть признаны за угро-финскія, особенно последнее; оно весьма близко отзывается древне-русскимъ Елгъ (Олегъ), литовскимъ-Ольгердъ и болгарскимъ-Вульгеръ (который встрвчается въ томъ же VI вък какъ предводитель Болгаръ, вторгшихся въ Мизію. См. у Өсофана и Апастасія). По извёстію Өеофана, у Савировъ кавказскихъ была княгиня Боарисъ или Воариксъ, которая наслъдуетъ своему мужу Балаху, является также союзницей императора Юстиніана І въ его войнахъ съ Персами и сама предводительствуетъ войскомъ. Имя ся, по всей вёроятности, одного корня съ съ славяно-русскимъ Борисъ или Богорисъ. Не забудемъ при этомъ, что Кавказскіе кран въ древности почитались родиной Амазонокъ. Названіе Савиры или Савары слышится также въ древнемъ названии Савароматы или Савроматы; а этоть народь быль извёстень своими вопиственными женщинами, и по мижнію древних, вель происхожденіе оть Скиновь, сочетавшихся съ Амазонками.

Вообще, трудно найдти гдѣ-либо болѣе сбивчивую и запутаниую массу народныхъ именъ сравнительно съ именами тѣхъ народовъ, которые вышли изъ
странъ Прикавказскихъ. Какъ подт именемъ Савировъ могутъ скрываться наши
Сѣверине, такъ, и имя Аланъ когда-то распространялось на разиме пароди,
о чемъ примо говоритъ Амміанъ Марцелинъ въ IV вѣкѣ. Въ послѣдствіи опо
сосредоточилось преимущественно на одномъ кавказскомъ племени, остатки котораго ми узнаемъ въ современныхъ Осетинахъ (Ясы нашихъ лѣтописей). Изсъѣдованія филологовъ (особенно Шёгрена) показали, что это послѣднее племя
принадлежитъ къ арійской семъѣ, именно къ группѣ сармато-мидійскихъ пародовъ, которая, повидимому, была родственна съ одной стороны съ групною
германо-славяно-литовскою, а съ другой съ языками пранскими.

дець Мерванъ, во время набъта на Хазарію, взялъ въ плънъ 20.000 Славянъ, которыхъ поселилъ за Кавказомъ; а такая цифра исно указываетъ на присутствіе многочисленнаго славянскаго населенія въ предълахъ Хазарскаго государства. Масуди прямо говоритъ, что нъкоторыя племена язычниковъ, обитающихъ въ землѣ хазарскаго царя, суть Славяне и Руссы, что изъ нихъ набираются отряды въ его войско, и что они населяютъ цълую часть его столичнаго города Итиля.

## VI.

Судовой путь изъ Кіева въ Азовское море и связи Дийнровской Руси съ Боспорскимъ краемъ. — Угличи и Тиверцы суть илемена Болгарскія. — Черная Болгарія и ся тожество съ третьею группой Руссовъ у арабскихъ писателей.

Сблизивъ, при номощи хронологіи и другихъ обстоятельствъ. построеніе Саркела съ изв'ястіемъ о Руси Бертинскихъ літописей, мы подходимъ къ уясненію исторической связи между Русью Инфировскою и темъ краемъ, который является потомъ подъ именемъ Тмутраканскаго княжества. Ло прихода Печенъжскихъ ордъ въ Черноморскія степи племена Антовъ, по всёмъ признакамъ, еще жили почти силошь отъ Дибира до Азовскаго моря. Носледнее еще долго потомъ, до Половцевъ или даже до Татаръ, не было обнажено отъ славянорусскихъ поселеній на съверозападныхъ его берегахъ п славяноболгарскихъ-на юговосточныхъ. Если обратимъ вниманіе на положительное изв'єстіе Масуди о томъ, что Руссы живутъ на одномъ изъ береговъ Русскаго моря, на которомъ никто кром'в ихъ не илаваетъ, и если подъ этимъ моремъ признаемъ препмущественно Азовское (пбо о Черномъ никакъ нельзя было сказать того же), то убъдимся, что еще въ Х въкъ Русь сохраняла свои поселенія на Азовскомъ побережьъ н свою связь съ этимъ побережьемъ. Эта связь объяснитъ намъ многое въ начальной исторіи нашего государства. Обывновенно думали, что Кіевская Русь сообщалась съ Тмутраканью и ходила въ Азовское море Литиромъ и Чернымъ моремъ, то-есть, вокругъ Таврическаго полуострова. Такое мибніе не выдерживаеть болбе

тшательнаго разсмотрвнія обстоятельствъ. Наша исторіографія. очевидно, увлекалась картиннымъ описаніемъ плаванія Руси въ Византію у Константина Багрянороднаго. Исторіографія досель не задала себъ простаго вопроса: Константинъ описываетъ только путешествіе въ Грецію, а какимъ способомъ Русь возвращалась назадъ въ Кіевъ? Если плаваніе сквозь пороги внизъ по Либиру было сопряжено съ такими трудностями, то какъ же оно могло совершаться вверхъ, противъ теченія? Чтобы Руссы переволакивали свои ладын но-суху мимо всёхъ пороговъ, то-есть, на разстоянін 70-ти или 80-ти версть, это совершенно невфроятно. Изъ описанія Константина видно, что когда они плыди вникъ то большею частію и не вытаскивали своихъ лодокъ на берегъ, а проводили ихъ у самаго берега по мелкому каменистому ину пли спускали по быстринв. Притомъ Константинъ описываетъ собственно торговый каравань; а какъ совершалось плаваніе военнаго флота въ нъсколько сотъ и даже тысячъ дадей, отправлявшагося грабить берега Чернаго или Каспійскаго морей, и какъ онъ возвращался домой, этого не объясняетъ намъ прямо ни одинъ источникъ.

Не было ли еще какого пути изъ Кіева въ Азовское море?

Такой путь действительно быль. На него указываеть Воплань въ своемъ описаніи Украйны. Расказывая о возвращенін Запорожцевъ изъ своихъ походовъ по Черному морю, онъ поясняетъ, что кром'в Дивира у нихъ была и другая дорога изъ Чернаго моря въ Запорожье, а именно: Керченскимъ проливомъ, Азовскимъ моремъ и рѣкою Міусомъ; отъ послѣдняго они около мили ндуть волокомъ въ Тачаводу (Волчью Воду?), изъ нея въ Самару, а изъ Самары въ Дивиръ. Въ настоящее время такія степныя рекп, какъ Міусь пли Волчья Вода, не судоходны. Но оне, какъ видимъ, были судоходны еще въ XVII въкъ. Судя по Боплану, пространство между Дивиромъ, Самарой и Міусомъ въ его время еще было обильно остатками большихъ лѣсовъ. Въ XIII въкъ Рубруквисъ, описывая свое путешествие къ Татарамъ, также говорить о большемъ льсь на западь отъ ръки Дона. Отсюда можно заключить, какіе густые ліса росли здібсь въ болье глубокой древности; а они-то и обусловливали значительную массу воды въ рекахъ этого кран. Особенно въ полую воду судоходство могло совершаться безпрепятственно, и самый волокъ между Волчьею Водой и какимъ-либо ближнимъ притокомъ Міуса или Калміуса, по всей віроятности, покрывался водою.

Нѣтъ ли указаній на этотъ путь въдревиѣйшихъ источникахъ Русской исторіи?

Есть. Тотъ же Константинъ Багрянородный, въ своемъ сочиненін "Объ управленін имперіей", говорить: "Къ суверу Печенъги имъютъ ръку Ливиръ, изъ котораго Россы отправляются въ Черную Болгарію, Хазарію и Спрію". Очевилно, авторъ имѣлъ только общее свёдение объ этомъ пути и не зналь его такъ отчетливо, какъ путь Дивпровскій пли Греческій; однако указаніе это для насъ очень важно. Прежде затруднялись, кула отнести эту Черную Болгарію. Но для насъ ясно, что туть річь идеть о Болгарахъ Таврическо-Таманскихъ, сосфинихъ съ Хазарами. Сирія также запутываеть это свид'єтельство, если подъ нею разумьть извъстную страну, дежащую къ югу отъ Малой Азін. Но чтобы достигнуть ея на судахъ, надобно было плыть мимо Константинополя въ Мраморное море и т. д., о чемъ нътъ никакого помину. Поэтому толкование Френа и Савельсва ("Мухамеданская нумизматика"), что тутъ подъ Спріей разумфется Шпрванъ, довольно въроятно. Это толкование согласуется съ походами Руссовъ изъ Азовскаго моря Дономъ и Волгою въ Каснійское, о которомъ расказывають арабскіе писатели \*). Лалье, въ томъ же Х-мъ въкъ, кромъ Константина Багрянороднаго, мы имъемъ и другое византійское указаніе на азовско-дибировскій путь. У Льва Діакона сказано, что Игорь посл'я своего пораженія у береговъ Малой Азін съ оставшимися десятью судами отплыль въ Боспоръ Киммерійскій. Если бы не существовало означеннаго пути, то зачемъ было ему плыть къ Таврическому проливу, а не къ Ливпровскому устью?

Наконець въ русскихъ лѣтописяхъ есть намекъ на то же сообщеніе, именно тамъ, гдѣ говорится о путяхъ Соляномъ и Залозномъ (Ипат. лѣт. подъ 1170 т.). Профессоръ Брунъ въ прекрасной своей статъѣ "Слѣды древняго рѣчнаго пути изъ Днѣпра въ Азовское море" (Записки Одесек. Общ. т. V) весьма удовлетворительно разъясняетъ, что пути эти шли изъ Днѣпра къ солянымъ озерамъ Перекопскимъ, Геничскимъ и Бердянскимъ по

<sup>\*)</sup> Можеть быть, это та страна, которая въ арабскихъ извёстіяхь встрівчается подъ именемь Серирь, въ сосідстві съ Хазаріей (Альбаяхи, Истахри и Ибиъ-Хаукаль). Еще віроятийе, что здісь вмісто Сирія надобно читать Зихія (такъ читаеть г. Куникъ); а эта область сосідня съ Таманью. Впрочемь Шафарикъ доказываль, что югозападные берега Каспійскаго моря назывались Сиріей (Ueber die Abkunft der Slaven).

рѣкамъ Калміусу и Міусу. По его мнѣнію, одну пзъ нихъ (вѣронтно послѣднюю) должно подразумѣвать подъ именемъ "Русской рѣки" у Эдриси, арабскаго писателя XII вѣка, и на генуззскихъ картахъ XIV и XV столѣтій. То же судоходное сообщеніе, по словамъ г. Бруна, объясняетъ и заблужденіе нѣкоторыхъ средневѣковыхъ географовъ, которые думали, будто Днѣпръ однимъ рукавомъ пзливается въ Черное море, а другимъ въ Азовское \*).

Такимъ образомъ для насъ становятся понятны связи Кіевской Руси съ Тмутраканью. Кром'в судоваго сообщения, было, конечно п сухопутное, существовавшее особенно въ зпинее время и необходимое для конныхъ дружинъ. (Для примъра напомнимъ вспомогательную хазарскую или черкесскую конницу, приведенную Мстиславомъ Чермнымъ противъ своего брата Ярослава). Оно совершалось также при помощи Арабатской стрелки, какъ правдонодобно толкуетъ г. Брунъ, указывая на путешествіе равина Иетахія въ XII вѣкъ. О сухопутномъ сообщеніп между Днвиромъ и побережьемъ Азовскаго моря свидътельствуетъ и знаменитый походъ нашихъ князей въ 1224 году: переправившись за Дивиръ около Хортицы, они восемь или девять дней шли потомъ до береговъ Калки (Калміуса), гдѣ пропрошла несчастная битва съ Татарами. Если въ XIII въкъ Русскія дружины хорошо знали нути къ Азовскому морю, то тымъ болье последние были имъ пзвъстны въ древнъйшую эпоху, когда кочевыя орды еще не успёли оттёснить ихъ отъ этого моря; судя по извёстіямъ Арабовъ, значительныя русскія поселенія находились здёсь несомнённо еще въ Х въкъ. Если бы не свидътельство Масуди о томъ, что Русь живеть на берегахъ Русскаго моря и на немъ господствуеть, то намь трудно было бы п объяснить ея морскія предпріятія, торговыя и военныя, за которыми можно следить отъ IX до XII въка включительно, то есть до той эпохи, когда она была совершенно оттерта отъ морскато побережья. Иначе нельзя было бы нонять, почему Кіевская Русь въ ІХ п X вѣкахъ является смёлымъ мореходнымъ племенемъ, и какимъ образомъ она могда объединить подъ своимъ господствомъ такія славянскія племена, какъ Таманскихъ п Таврическихъ Болгаръ, обитавшихъ за моремъ. Жительство на берегахъ Азовскаго моря и исконныя

<sup>\*)</sup> Замъчанія г. Бурачка на статью Бруна объ этихъ путяхъ см. въ Извъстіяхъ Геогр. Общ. т. XI, вып. V. Соглашаемся съ нъкоторыми изъ этихъ замъчаній; но мы не предполагаемъ, чтобы тъже ладын, на которыхъ Русь ходила по Черному морю, были употребляемы по рр. Міусу и Самаръ. Позд. прим.

связи Кієвскаго края съ этими берегами устраняють и самый вопросъ о томъ, когда начались сношенія Дибировской Руси съ Азовско-Черноморскими Болгарами. Напомнимъ извѣстіе Прокопія, что къ сѣверу отъ Гунновъ-Утургуровъ живуть илемена Антовъ; слѣдовательно, уже въ VI вѣкѣ мы видимъ Болгаръ сосѣдями Руси. Отъ VI до IX вѣка въ ея положеніи еще не произошло большихъ перемѣнъ; движеніе Аваръ и Угровъ хотя и внесло новые этнографическіе элементы въ край, заключенный между Диѣпромъ, Азовскимъ и Чернымъ моремъ, но главная масса этихъ народовъ передвинулась далѣе на занадъ въ Придунайскую равнину.

Многочисленный Болгарскій народъ во время движенія къ Дунаю оставиль значительную часть своихъ илемень въ южной Россіи, на пространстві между Азовскимъ моремъ и Дунаемъ. У писателей VI въка (Проконія и Агавія) мы встръчаемь здісь поселенія Утургуровъ п Кутургуровъ; а болье поздніе писатели (Өеофанъ и Никифоръ), въ извъстной легендъ о раздълъ сыновей Куврата, отнесли это пространство къ удёламъ его втораго сына Котрага и третьяго Аспаруха. Котрагь заняль мёсто на западъ отъ ръки Дона и Азовскаго моря, противъ части старшаго брата Батбая, оставшагося на роднив, то есть, за Азовскимъ моремъ. Выше мы указываемъ, что эта легенда произошла изъ попытки объяснить широкое разселение болгарскаго семейства. Сближая разныя извёстія, приходимь къ тому выводу, что приводимыя нашею начальною детописью самыя южныя славянскія племена, спаввшія по Інвстру къ Дунаю до самаго моря, Улучи и Тиверци, были именно илемена болгарскія. Летопись замѣчаетъ, что племена эти (собственно мѣсто ихъ жительства) у Грековъ назывались Великая Скуют. Только предёлы имъ она назначаетъ слишкомъ тесные, такъ какъ оне, по всемъ признакамъ, отъ Диъстра сидъли не только къ западу до Луная, но и къ востоку до Дибира или до Азовскаго моря. Улучи, съ ихъ варіантами Уличи, Улутичи в Лутичи, обыкновенно отожествляются, и совершение справедливе, съ народомъ Угличи, у баварскаго географа Unlizi, у Константина Багрянороднаго Ойдтиче. Константинъ причисляетъ Ультиновъ къ тъмъ славянскимъ илеменамъ, которыя платили дань Руси. Восходя къ более раннимъ источникамъ, мы встречаемъ техъ же Ультиновъ въ VI веке у Агавія, только съ обычнымъ въ то время окончаніемъ на пуры или зуры, а именно Ультинзуры (Обатьх Собот). Аганій приводить ихъ какъ подразделение Гунскаго племени вместе съ Котригурами, Утригурами и Буругундами; а подъ Гуннами у него являются никто другой какъ Болгаре. У старшаго Агаейева современника Іорнанда встречаемъ техъ же Ультинзуровъ, но подъ варіантомъ Ульшингуровъ (Ulzingures); онъ приводитъ ихъ въ числъ народовъ подвластныхъ Гуннамъ (сар. LIII). Что наши южные Угличи были племена Болгарскія, подтверждаетъ также упомянутая выше легенда. Она повъствуетъ, что Аспарухова часть пришла на Дунай отъ ръки или отъ мъстности, которая "на ихъ языкъ" (то есть, на болгарскомъ) называется Онглонъ пли Оглонъ (Унгулъ или Ингулъ, а безъ носоваго звука—Уголъ).

Что касается до Тиверцевъ, то мы отожествляемъ это название съ византійскими Тавроскивами. Названіе Тавроскивы встрічается очень рано, именно у греко-латинскихъ писателей II въка по Р. Х. Плотомея и Юлія Капитолина. По ихъ свидетельству, они жили въ соседстве съ Оливіей около полуострова, который назывался "Бъгъ Ахилла", то есть, около Дивпровскаго лимана и Кинбурнской косы. Какому народу первоначально дано было это имя, положительно сказать нельзя; оно намѣкаеть только на смѣсь древнихъ обитателей Крымскаго полуострова пли Тавровъ съ сосъдними Скивами; а подъ этими послъдними мы разумъемъ въ тъхъ мъстахъ племена готскія и славянскія. У писателей византійскихъ опять встрѣчаемъ то же имя, начиная съ VI вѣка. Именпо, Прокопій въ своемъ сочиненій "О постройкахъ" говорить, что города Херсонъ и Боспоръ лежали за Таврами и Тавроскиевами. А въ тъхъ мъстахъ, какъ мы доказываемъ, жили тогда илемена Болгарскія. Манасія, писатель XII вѣка, разсказывая о нападеніи Аварскаго кагана на Константинополь, въ числъ его вспомогательныхъ войскъ упоминаетъ п Тавроскиоовъ, вмёсто которыхъ въ данномъ случав у писателей болве раннихъ (напримвръ у Өеофана) поставлены Болгаре. Эти свидътельства заставляють насъ предполагать, что Византійцы называли Тавроскивами сначала (приблизительно съ VI въка) часть Болгарскаго племени. Но позднье это имя перешло на тоть родственный ему народь, который завладель этою частью, то есть, на Руссовъ. Известно, что подъ именемъ Тавроскиоовъ являются они въ Х въкъ у Льва Діакона, который замічаеть при этомь, что на своемь родномь языкі они называють себя Рось (а не Тавроскием). Но въ то же время родиной ихъ онъ считаетъ страну, прилежащую къ Боспору Киммерійскому, — следовательно, пли смешиваеть азовскихъ Болгаръ

съ господствующимъ тогда у нихъ народомъ, то есть, Русью, или разумѣетъ тутъ вообще Приазовскія края. Между прочимъ, къ Скиемъ или Тавроскиемъ онъ относитъ Ахиллеса (который, будто бы по словамъ Арріана, былъ родомъ изъ меотійскаго города Мирмикіона). Какъ на признаки его скиескаго происхожденія, онъ указываетъ на слѣдующія его черты, общія съ Русью: покрой плаща съ пряжкою, привычка сражаться пѣшимъ, свѣтлорусые волосы, свѣтлые глаза, безумная отвага и жестокій нравъ.

Съ миномъ объ Ахиллъ, не забудемъ, былъ связанъ въ особенности полуостровъ, образуемый Ливпровскимъ лиманомъ и Переконскимъ заливомъ; полуостровъ этотъ носилъ названіе "Тавроскини", а примыкающая къ нему Кинбурнская коса называлась "Ахилловымъ Въгомъ" (Georg. min ed Huds. Т. 11, р. 87. См. Skythien von Ukert. 164). \*) Но замъчательно, что русскіе книжники, сколько извёстно, не выводили свой народъ отъ Ахилла и его сподвижниковъ, между темъ какъ мивне о полобномъ происхожденіп встръчается именно у книжниковъ болгарскихъ. Такъ, въ одномъ болгарскомъ намятникъ, передающемъ легенды о Троянской войнь, читаемъ: "Сій Ахиллеусь имый воя своя, иже нарицахуся тогда Мурмидонесъ, нынъ Болгаре и Унну". (Калайдовича "Іоаннъ экзархъ Болгарскій", 181). Послёднее слово ясно показываеть, что болгарские книжники причисляли свой народъ къ Уннамъ или Гуннамъ, подобно Византійнамъ, отъ которыхъ они заимствовали и мижніе о скиоскомъ происхожденіи Ахилла. Вообще, сказанія о Троянской войн'в были любимымъ чтеніемъ у Дунайскихъ Болгаръ \*\*). Итакъ, по всемъ соображениямъ, Тавроски-

<sup>\*)</sup> Отъ этого Ахиллова Бъга или Дромоса византискіе писатели называли иногда Русь Дромитами, какъ то справедливо доказываетъ г. Купикъ. (О запискъ гот. топарха. 115). У Арріана нътъ помянутыхъ словъ объ Ахиллесъ.

<sup>\*\*)</sup> Болгарскіе переводы и переділки этихъ сказаній переходили потомъ и на Русь, и здісь распространялись между людьми книжно образованными. Это обстоятельство наводить пась на мысль, что "візци Трояни" Слова о полку Игоревь, пожалуй, относятся пе къ императору Траяну, а собственно къ Троянской войні. Впрочемъ, могло быть, что воспоминанія о томъ и о другомъ перепутывались.

Фраза "Мурмидонесь имив Болгаре" находится уже въ греческомъ текств Малалы (по замвчанію ки. Вяземскаго, въ его "Слово о П. Иг." стр. 121), слѣдовательно древиве поселенія Болгарь во Өракіи. Это указываєть г. Васильевскій въ своей статьв "Сказанія объ Апостоль Андрев" (Русско-Визант. отрывки. Ж. М. Н. Пр. Февраль) на 177 стр. А на 179 стр. опъ говорить, что названіе Мирмидонянь у Грековъ прилагается Славянскимъ племенамъ. Позд. примъч.

еами Византійцы назвали собственно Черноморскихъ Болгаръ, а потомъ уже перепесли это названіе на родственное пмъ и покорившее ихъ илемя Руссовъ. Послёдніе не называли себя Тавроскиеами, а именемъ подобнымъ, или отъ того же корня происходящимъ, называли часть Черноморскихъ Болгаръ, то есть, Тпверцевъ (собственно Тыричи или Тавричи). Между тѣмъ какъ илемя Угличей жило преимущественно между Днѣпромъ и Днѣстромъ, Тиверцы безъ сомиѣнія обитали между нижнимъ Днѣпромъ и Азовскимъ моремъ, и здѣсь ихъ поселенія сходились съ поселеніями Руси или древнихъ Роксаланъ.

Итакъ, связи между Русью, съ одной стороны, и Болгарами Таврическими, и Таманскими, съ другой, существовали искони. Но начало русскаго вліянія у этихъ Волгаръ можно приблизительно опредълить первою половиною ІХ вѣка. Построеніе Саркела. пиввшаго назначениемъ защищать хазарские предвлы отъ Руси и Печенъговъ, и посольство русскаго кагана въ Константинополь въ 838-839 гг. могутъ свидътельствовать о томъ, что Дивировская или Полянская Русь около этого времени значительно подвинула впередъ свое дело объединенія восточныхъ Славянъ п выступила на болве шпрокое историческое поприще, такъ что ея ими вскоръ сдълалось знаменитымъ и въ Европъ, и въ Азіи. Сльдующее за посольствомъ 839 года византійское пзвъстіе о Руси относится уже прямо къ ел нападенію на Царьградъ въ 864 — 865 гг., нападенію, которое такъ ярко рисують намъ беседы Фотія. Въ свою очередь, это нападеніе подтверждаетъ существованіе предварительныхъ связей Руси съ Болгарскими поселеніями на берегахъ Боспора Киммерійскаго; нбо только при такомъ условін возможно было возвращение русскаго флота на родину, что внослъдствін повторилось и съ флотомъ Игоря. Начало русскаго вліянія на Боспор'є въ первой половин'є IX в'єка совпадаеть и съ ослабленіемъ казарскаго могущества, которое зам'єтно обнаруживается около того же времени. Хазаръ начинають теснить со всъхъ сторонъ враждебные имъ народы: съ юга-Арабы и Закавказскія племена, съ сѣвера-Печенѣги, съ запада-Руссы; а нѣкоторыя покоренныя племена свергають съ себя ихъ иго. Такъ, въ первой половинъ Х въка, судя по извъстію Константина Багранороднаго, Кавказскіе Алане не только являются независимыми отъ Хазаръ, но и своими нападеніями препятствують пхъ сношеніямъ съ Черноморскими областями и съ Таврическимъ полуостровомъ. А именно, въ своемъ сочинении "Объ управлении им-

періей" Константинъ говоритъ: "Узы могутъ воевать Хазаръ накъ ихъ соседи (на севере), равно и князь Аланіи, къ которой прилежатъ девять хазарскихъ округовъ; Аланинъ, если захочетъ, можетъ грабить эти последніе, темъ причинять Хазарамъ великій вредъ и производить у нихъ нужду; поелику изъ этихъ девити округовъ Хазары получаютъ все свое довольство". И далъе: "Если государь Аланіи предпочитаеть римскую дружбу хазарской, то въ случав разрыва Хазаръ съ Римлянами можетъ причинить Хазарамъ большой вредь, устранвая засады и нечаянно пападая на нихъ въ то время, когда они отправляются въ Саркелъ, въ округи и въ Херсонъ. Если этотъ государь постарается преградить имъ путь, то въ Херсонъ и въ округахъ (климатахъ) будетъ полное спокойствіе. Хазары, опасаясь аланскихъ вторженій и будучи не въ состоянія напасть съ войскомъ на Херсонъ и климаты, принуждены оставаться въ мпрв, такъ какъ не могутъ въ одно и тоже время вести войну съ обоими непріятелями".

Азовско-Черноморскимъ Болгарамъ, раздёленнымъ на разныя княженія и общины п притомъ жившимъ въ равнинахъ и низменныхъ мъстахъ, было труднъе освободиться отъ хазарской зависимости, нежели Аланскимъ горцамъ, которые, по ясному смыслу Константинова извёстія, сосредоточены были подъ властью одного государя. Но на помощь Болгарамъ явились соплеменные Руссы. Цёлый рядъ войнъ Руси съ Хазарами, о которомъ вспоминаетъ и наша лътопись, очевидно, произошелъ не изъ-за Радимичей п Вятичей, а именно изъ за Боспорскихъ или Черныхъ Болгаръ. Окончательное освобождение последнихь отъ Хазарх и подчиненіе ихъ Руси совершились, по всёмъ признакамъ, въ періодъ между 911 и 945 годами, то-есть, въ періодъ между договорами Олега и Игоря. Въ первомъ, то-есть, въ Олеговомъ договоръ, еще нътъ никакихъ статей относительно Черныхъ Болгаръ и Корсунской земли; а въ договорѣ Игоря поставлено условіе, чтобы Русскій князь не пускалъ Черныхъ Болгаръ воевать страну Корсунскую. Очевидно, въ эпоху последняго договора Черпые Болгаре находились уже въ вассальной зависимости не къ Хазарамъ, а къ князю кіевскому. Къ этимъ Боспорскимъ Болгарамъ, какъ извъстно, спасся Игорь съ остаткомъ своего флота въ 941 г. Да и самый походъ, по всей в'троятности, былъ предпринятъ отсюда же, изъ Киммерійскаго Боспора. Онъ напаль на впепнскіе берега Малой Азін; слёдовательно, путь его быль тоть же, о которомъ мы говорили при описаніи византійскаго посольства

къ Туркамъ, въ VI вѣкѣ; то-есть: онъ туда и обратно пересѣкъ Черное море въ самомъ узкомъ его мѣстѣ, между Корсунемъ и Сипономъ.

Откуда взялось названіе Таврическихъ Болгаръ "Черными" въ

Игоревомъ договоръ?

Очевидно, оно буквально переведено съ греческаго, также какъ п весь договоръ. Замѣчательно, что и въ византійскихъ источникахъ оно встръчается только въ ту же самую эноху, ни прежде, ни послъ. А именно, Черные Болгаре упоминаются только у Константина Багрянороднаго въ его сочинении: "Объ управленіп пмперіей", и не болье двухь разь. Въ одномъ мысть (которое приведено нами выше) онъ говоритъ, что изъ Дивира Руссы отправляются въ Черную Болгарію, Хазарію п Спрію. Въ другомъ мъстъ Константинъ, по видимому, хотълъ посвятить Чернымъ Болгарамъ цёлую главу, которую и обозначилъ такъ: "О Черной Болгарін и Хазарін". Но къ великому сожальнію, почему-то подъ этимъ заглавіемъ онъ ограничился только слѣдующими словами "Булгарія, которая называется Черною, можеть воевать Хазарь". То-есть Черныхъ Болгаръ, также какъ и Аланъ, визатійское правительство въ случай нужды могло вооружить противъ Хазаръ. Следовательно, въ это время, повторяемъ, п Черные Болгарс, п Алане были уже независимы отъ

Ива одновременныя свидътельства, Игорева договора и Константина Багрянороднаго, относительно Черныхъ Болгаръ, сосъдившихъ съ Хазаріей и Корсунскою областью, окончательно упичтожають всякое сомнение, съ одной стороны въ томъ, что Гунны Прокопія (Утургуры), пришедшіе съ Кубани и поселившіеся между Херсономъ п Боспоромъ, были никто нные какъ Болгаре, а съ другой, что этн Болгаре существовали тамъ еще въ Х въкъ. Свидътельства эти подтверждають, что Русь Тмутраканская явилась на основъ болгарской, то-есть, родственной славянской. Отсюда понятно, почему Константинъ Вагрянородный, сообщившій такія драгоціныя свідінія о Руссахь, ничего не упомпнаеть о Руси Черноморской пли Тмутраканской. Дѣло въ томъ, что эта область въ его время у Византійцевъ была извъстна подъ именемъ Черпой Болгаріп. А нъсколько ранъе, ппсатели VIII и IX въковъ, какъ мы знаемъ, называли ее Великой или Древней Болгаріей. Названіе "Черная", по всей въроятности, находится въ связи съ сѣвернымъ рукавомъ Кубани,

который и въ настоящее время именуется Черной Протокой. Г. Брунъ, въ упомянутой выше статьй, весьма правдоподобно отожнествияеть этоть рукавь съ Константиновою рокой Харакуль, которан изливалась въ Меотійское море съ востока и славилась ловлею рыбы берзетиконь. Это извъстіе Константина совнадаеть съ пзвъстіемъ Ософана о томъ, что около (полуострова) Фанагоріп въ рвий Куфисъ (то-есть, Кубапи) ловилась булгарская рыба ксистост. Г. Брунъ эту рыбу считаетъ за одну и ту же съ Константиновою — берзетиконъ; а слово Харакуль, по его мийнію, следуеть читать Карагуль; что и будеть соответствовать названію Черная Протока. Впрочемъ и самая Кубань въ нижнемъ своемъ теченіп отчасти называется Кара-Кубань; также называется одинъ изъ ея притоковъ съ левой стороны. А что касается до того, будто Харакуль или Карагуль есть туренкое названіе, то это еще вопросъ (ибо у восточныхъ Славянъ встръчаются названія рівть, оканчивающихся на чуль; есть у нихъ и слово карій, въ смысль темный).

Высказанное нами положеніе, что Черная Болгарія окончательно подчинилась Руси въ эпоху Игоря, паходить себі нікоторое подтвержденіе и въ арабских пявістіяхь Х-го віка, а нменно у тіхь писателей (Истахри и Хаукала), которые рядоми съ Кієвомь и Новгородомь упоминають третье илемя Руси (Арманію); посліднее иначе и объяснить нельзя, какъ Черною Волгаріей или Тмутраканью. Сюда же надобно отнести извістім (Ибнь-Даста и Мукадеси) о Руси, живущей на ліссистомь, болотистомь и нездоровомь островів, подь которымь, очевидно разумівется Фанагорія или Тамань \*).

Не встричается ли у Арабовъ этотъ край также и подъ свопиъ собственнымъ именемъ Болгаръ?

<sup>\*)</sup> Этой карактеристикт особенно соответствуеть та инзмешая, стверо-восточная часть Кубанской дельты, которая лежить между стверным рукавоми Кубани или Черною Протокой и Курчанским или Верхнетемрюцким лиманомь. Эта низменность наполнена илавиями, то-есть, тростинком и болотами. Всятдствие своей непроходной почвы и нездороваго климата, она обыкновенно не постыщается ин естество-исинтателями, ин археологами; а между такть, въ древности она была обитаема, и конечно такому судоходному народу, какть Русси, доступь къ ней не представляль затруднений—такть болге, что Черная Протока шире и глубже, чты самая Кубань. (См. Археологич. Тонограф. Таманск. полуострова—К. Гёрца: Москва. 1870).

Тумаемъ, что встрвилется, хотя и сбивчиво. Ло сихъ поръ все, что у арабскихъ писателей говорится о Болгарахъ, толкователи обыкновенно относили или къ Лунайскимъ, пли къ Камскимъ. Но они упускали изъ виду существование третьей Болгарін. Кубанской, благодаря которой изрістія арабскія иногда получають болье смысла, чыть нивли его досель. Напримырь, Масули въ своихъ "Золотыхъ Лугахъ" говоритъ, что городъ Бургаръ лежитъ на берегу Азовскаго моря. Это мъсто сильно затругняло толкователей, и они прибёгали къ разнымъ натяжкамъ иля его объясненія (иля примъра см. Хвольсона "Ибнъ-Даста" стр. 81). Но если возьмемъ въ расчетъ Черныхъ Болгаръ, то увидимъ, что нодъ этимъ городомъ, вёроятно, разумёется Таматарха. Тотъ же Масуди говоритъ, что Болгаре воюютъ Грековъ, Славянъ, Хазаръ и Турокъ, Толкователи лумали, что онъ смёшиваетъ здёсь Дунайскихъ Болгаръ съ Камскими; но Камскіе не могли воевать Грековъ, а Лунайскіе Хазаръ; поэтому, съ большниъ въроятіемъ можно предположить смешеніе Дунайскихъ не съ Камскими, а съ Черпыми или Кубанскими. Это предположеніе булеть совершенно согласно съ приведеннымъ выше и современнымъ извъстіемъ Константина Багрянороднаго, что Черные Болгаре могутъ воевать Хазаръ; а судя по Игореву договору, они воевали и Грековъ, те-есть, Корсунцевъ. Далее, некоторыя черты болгарскихъ нравовъ, приводимыя у Масуди, также заставляють предполагать смешение Дунайскихь не съ Камскими, а съ Черными. Бурджане, говорить онъ, суть язычники и не имъють священной книги; напротивь того, у Дунайскихь въ это время уже процвётала богословская литература, а Камскіе были магометанами; между тёмъ какъ Черные только отчасти были христіанами, а большинство, по всёмъ признакамъ, коснёло въ язычествь. Къ последнимъ, вероятно, относится известие, что, когда умретъ Булгаринъ (копечно, знатный), то слугъ его сожигають вийсти съ мертвецомь, пли что у нихь есть большой храмъ, и покойника заключають въ этомъ храмъ вмъстъ съ женой и слугами, которые и остаются тамъ, нока умрутъ. Въ извъстіп этомъ, конечно, есть неточности; но въ общихъ чертахъ онодостовърно. Два способа погребенія указывають, что у языческихъ Болгаръ, съ одной стороны, существовало сожжение какъ у Русскихъ Славинъ, а съ другой-заключали жену и нъсоторыхъ слугъ въ могилу покойника (которую надобно разумъть подъ словомъ храмъ или покой); въ томъ и другомъ случаяхъ-

надъ ними, конечно, насыпали курганъ \*). Второй способъ погребенія также существоваль у языческихь Руссовь по ясному свидътельству Ибиъ-Даста (Хвольсонь, 40). Послъднее еще болъе убъждаеть нась, что Болгары Масуди въ этомъ случав суть Черные Болгары, которые не только пивли съ Руссами много общаго въ обычаяхъ, но и находились въ то время съ ними въ нолитическомъ единеніи. Далве, Масуди замвчаеть, что Бурджане не имънть ни золотой, ни серебряной монеты, а всъ ихъ покупки и свадьбы оплачиваются коровами и овцами. Это павістіе подходитъ и къ Дунайскимъ Болгарамъ и къ Чернымъ, по особенио къ последнимъ, а равно и къ языческой Руси. (Отсюда попятно, ночему въ древне-русскомъ языкъ слово ското имъло значение денегъ). Наконецъ, въ большомъ Словарѣ Якута сказано, что Булгарія составляєть область Хазарін, и что мусульмане нападали на нее при халифъ Османъ. Это извъстіе вошло въ Словарь, конечно, изъ болже древняго источника. Толкователи видять здёсь необъяснимую путаницу (см. о томъ у Гаркави, стр. 20). Но вопросъ ръшается очень просто существованиемъ Черной нли Кубанской Булгаріп, когда-то дійствительно входившей въ составъ Хазарскаго государства.

По поводу арабскихъ извъстій о Болгарахъ, обратимъ винманіе людей компетентныхъ на то м'єсто "Золотыхъ Луговъ" Масуди, гдъ онъ описываетъ племена Славянъ. "Изъ этихъ племенъ", говоритъ онъ,--,одно господствовало въ древности надъ остальными; царь его пменовался Маджакъ (Махакъ, Бабакъ?), а само племя называлось Валинана. Этому племени прежде подчинялись всй прочія Славянскія племена, пбо верховная власть была у пего, и прочіе цари ему повиновались". И нѣсколько ниже: "Славяне составляють многія племена и многочисленныя роды. Мы уже выше расказали про царя, коему повиновались въ прежнее время остальные цари ихъ; это былъ Маджакъ, царь Валинаны, каковое племя есть одно изъскоренныхъ поколтній славянскихъ и обще почитаемое между ними. Но вноследстви ношли раздоры между ихъ илеменами; порядокъ былъ нарушенъ; онъ раздълились, и каждое илемя избрало себъ царя". (Relation de Masoudy, etc., par Charmoy, Bulletin de l'Academie. VI-me serie). Это любонытное мѣсто подвергалось различнымъ толковані-

<sup>\*)</sup> Болье тщательныя изысканія въ курганахъ Тамапи и катакомбахъ восточнаго Крыма, можетъ бить, подтвердять эти извёстія Масуди.

ямъ; но ни одно изъ нихъ, очевидно, не попало на истину, за псключениемъ самаго имени Валинана, въ которомъ съ постовърностью узнають Волынянь. Все сказанное у Масуди объ этомъ илемени, по нашему митнію, замітчательными образоми совпадаеть, конечно, въ общихъ чертахъ, съ исторіей Болгарскаго народа, если припомнимъ его первоначальныя сульбы. Онъ былъ могущественъ и страшенъ своимъ сосъдимъ, пока жилъ въ юговосточной Европъ и не раздълился, не разсъялся по разнымъ странамъ. Разделившись, онъ потерялъ прежнюю силу и полналь отчасти подъ власть другихъ народовъ. Имя его цари читается разнымъ образомъ (о варіантахъ см. у Гаркави, 163); одинъ изъ варіантовъ его. Бабакъ, не напоминаетъ ли Батбал (нначе Баяна), который, по извъстію Византійневъ, властвоваль когда-то надъ Болгарами Приазовскими? А пмя Валынянъ развъ не въ связи съ Касийскимъ моремъ, которое въ древней Россіи извастно было подъ названиемъ Хвалыпскаго или Валынскаго?

Имъли ли какое отпошение къ Болгарамъ наши Волыняне, сказать трудно: нѣкоторыя илеменныя названія у Славинъ повторялись, и встрачаются въ совершенно различныхъ мастахъ (напримъръ, Сербы или Съвера, Друговичи, Поляне и Древляне). Но принимая въ расчетъ невозможность опредёлить, глъ кончались Угличи и начинались Волыняне, а также ифкоторый антагонизмъ между Кіевскою Русью и Волынскою, которыя постоянно стремились къ обособленію, можно допустить, что Волынское илемя, подобное Угличамъ и Тивернамъ, было вътвію собственно не Русскаго, а Болгарскаго семейства, или по крайней мёрё, имёлозначительную болгарскую примъсь. Тогда, пожалуй, мы придемъ къ возножности уяснить ийсколько вопросъ, откуда пошли два главныя нарічія Русскаго языка, то-есть, откуда взялось нарівчіс Малорусское. Языкъ Кіевской Руси, судя по письменнымъ намятникамъ, мы можемъ отнести именно къ наръчію Великорусскому, а не Малорусскому. Предлагая свои догадки по этому вопросу, мы конечно еще не думаемъ о его ръшенін, а указываемъ только на тотъ путь, который можетъ вноследстви привести къ ивкоторымъ болве положительнымъ выводамъ \*).

<sup>\*)</sup> Извѣстіе Масуди о господствѣ племени Валинана падъ остальными Славянами, не относится ли ко времени Гунновъ Аттили? Болгары, по нѣкоторимъ указаніямъ, иначе назывались Хвалиссами; отсюда вѣроятно произошло пазваніе Хвалынянъ или Валынянъ. Позд. прим.

Итакъ, Черные Болгаре являются въ арабскихъ известихъ отчасти подъ собственнымъ своимъ именемъ, но преплущественно подъ именемъ Руси. Арабскія извѣстія о дѣленіи Руси на три части, Куяву, Славію п Артанію (пли Артсанію) невозможно объяснить помимо Руси Азовско-Черноморской или Болгарской. Относительно первыхъ лвухъ всф согласны, что тутъ разумфются Кіевъ и Новгородъ; но толкованія Артанін Мордвой Эрдзянами (Френъ) или Біарміей, то-есть Пермью (Рено), не выдерживають ни малъншей критики. Да и незачъмъ отыскивать ее глъ-нибуль на севере, когда сама летопись наша съ конца Х века указываеть на существование Руси Тмутраканской. А последняя, какъ мы доказываемъ, возникла на почев родственнаго намъ племени, то-есть, Черныхъ Болгаръ \*). Арабскія извістія объ этой части относятся въ тому времени, когда имя Руси уже сдълалось славнымъ и громкимъ на востокф, послф ихъ извфстныхъ походовъ въ Каспійское море и после ударовъ, нанесенныхъ ими Хазарскому царству, и когда Черная Болгарія была уже объединена съ Русью подъ властью того могучаго княжескаго рода, который сидълъ въ Кіевъ. Впрочемъ и вообще имя Русь гораздо болъе было распространено въ тъ времена на востокъ, нежели на западь: между тымь какь Арабы указывають на поселенія Руссовь въ Итиль, на ихъ торговцевъ въ Камской Болгаріи и въ Хазарін, прямо называя ихъ Руссами. Византійны отчасти прододжають именовать ихъ Скиеами и особенно усвопвають имъ названіе Тавроскиоовъ.

Нѣкоторыя этнографическія черты, сообщенныя тѣми же арабскими нзвѣстіями о Руси-Артаніи, подтверждають паше предположеніе, что это край Азовско-Черноморскій. А пменно: Руссы, тамь живущіе, будто бы убивають всякаго попавшаго къ нимъ пностранца; они ведуть торговлю водянымъ путемъ и ничего не разсказывають про свои дѣла и товары. Судоходство, конечно, можеть указывать на приморское положеніе этой Руси; а слухи о жестокомъ обращеніи ея съ иноземцами сильно напоминають древнія басни о Таврахъ, которые приносили въ жертву своей богиит всякаго пноземца, занесеннаго на берегъ. Баснословная примѣсь въ

<sup>\*)</sup> У арабскихъ писателей встричается одинъ варіанть названія Артація, именно Утанія. (Гаркави. Ж. М. Н. Пр. 1874. № 4). Можеть быть, этоть корень ут и есть тоже что Уты, Ут-ургуры, какъ иначе назывались Черпие Болгары. Позд. прим.

этихъ арабскихъ извъстіяхъ несомнъна, ибо по другимъ арабскимъ свидътельствамъ (напримъръ, Ибнъ-Дасты) Руссы именно отличались гостепріниствомъ. "Изъ Арты", говоритъ Истархи, — "вывозятся черные соболи, черныя лисицы и свинецъ". Пушные мъха были однимъ изъ главныхъ предметовъ торговли у древнихъ Руссовъ; водились ли соболи и лисицы въ самой странъ Черныхъ Болгаръ, трудно сказать; во всякомъ случав Русь Черноморская иолучала ихъ отъ своихъ болъе съверныхъ единоплеменниковъ. То же можно сказать и о нъкоторыхъ металлахъ, если послъдніе не добывались въ горахъ Крыма и сосъдняго Кавказа; кромъ того, они могли вымъниваться у Грековъ, собственно у Корсунцевъ, и потомъ продаваться Русью въ Хазаріи и другихъ восточныхъ странахъ.

## VII.

Русская церковь по уставу Льва Философа. — Сказаніе о хазарской миссін Кирилла и Менодія и его историческія данныя. — Достов'єрность изв'єстія о славянских кингахъ, найденныхъ въ Корсуни.

Мы сказали, что название Черныхъ Болгаръ Русью встръчается по преимуществу у арабскихъ писателей Х въка. Но его можно встрътить и у Византійцевъ. А именно въ уставъ императора Льва Философа (886—911 гг.) "О чинъ митрополичьихъ церквей, подлежащихъ натріарху Константинопольскому", въ спискъ этихъ церквей находимъ на 61 мѣстѣ церковь Русскую (Роога), рядомъ съ следующею за нею церковью Аланскою; а далее, въ числе архіенископій, подчиненныхъ Константинопольскому патріарху, находимъ на 29-мъ мъстъ Боспоръ и на 39-мъ-Метраху (та Метраха), то есть, Таматарху или Тмутракань, рядомъ съ Готіей, Сугдіей и Фулой (Codini de officiis. Париж. изд. Т. І, стр. 379 и след.). О какой Русской митрополіи туть упоминается? Едва ли подъ нею можно разумьть церковь, собственно Кіевскую; скорье можно видъть здъсь пменно Черную Болгарію или Русь Азовско-Черноморскую. Къ этой-то Руси, въроятно и относится извъстіе Фотія о ея обращении въ окружномъ послании 866 года. Трудно предположить здёсь Кіевъ, въ которомъ во время Льва Философа кня-

жилъ язычникъ Олегъ; не только Кіевскій князь, но и вся дружина его была языческою, ибо въ Олеговомъ договорѣ о крещеной Руси не упоминается; последняя, а равно и христіанскій храмъ въ Кіевъ, встръчаются только со времени Игоря. (Оставляемъ въ сторонъ легендарныя лица Аскольда и Дира; а отдъльныя случан обращенія въ Кіев' до того времени, копечно, не могли составить особой митрополичьей церкви). Поэтому мы въ правъ предложить вопросъ: подъ именемъ Росіп въ уставъ Льва Философа не слъдуетъ ли разумъть соединенные Босноръ и Таматарху? Не только у арабскихъ писателей, но и въ западныхъ псточникахъ, встрѣчаемъ пногда Боспоръ или Керчь подъ именемъ города "Росія" (напримъръ, въ договоръ Генуезцевъ съ Греками въ 1170 г. См. въ упомянутой стать в г. Бруна, стр. 132). Собственно Боспорская церковь существовала, по крайней мірі, съ IV віка, п упоминаніе Боспорской архіепископін рядомъ съ Русскою митрополіей можетъ быть объяснено тімь, что Кодинь приводиль списки церквей, не различая строго времени, къ которому относились эти сински. Титулъ архіенископін Боспорская церковь имела во времена болве раниія; а въ эпоху Льва Философа она могла быть повышена на степень митрополіи съ расширеніемъ свопхъ преділовъ, то есть съ соединеніемъ архісинскопій Боснора и Таматархи въ одну митрополію; подобный примірь мы видимь въ сосіднихъ съ нею архіенископіяхъ Сугдейской и Фульской, которыя были соединены въ одну митрополію (см. о томъ у преосв. Макарія: "Исторія христіанства до Владиміра", стр. 86). Херсонъ, Сугдея, Боспоръ и Таматарха были именно твми пунктами, откуда христіанство постепенно распространялось между Болгарскими племенами, жившими по объимъ сторонамъ Боспорскаго пролива. А примѣры ихъ обращенія мы уже видѣли въ VI п VII вѣкахъ.

Тѣ Черные Болгаре, которые исповѣдывали христіанскую религію, по всей вѣроятности, получили богослуженіе на родномъ языкѣ, а слѣдовательно, уже имѣли переводъ Священнаго Писанія, по крайней мѣрѣ, напболѣе необходимыхъ богослужебныхъ книгъ. Это предположеніе, совершенно согласное съ духомъ греческой проповѣди и съ примѣрами другихъ восточныхъ народовъ, приводитъ насъ къ извѣстному спорному мѣсту изъ житія Константина Философа. Славянскій апостолъ на пути своемъ къ Хазарамъ нашелъ въ Корсуни Евангеліе и Псалтирь, написанные русскими писъменами. Теперь, когда мы знаемъ о существованіи въ тѣ времена Таврическихъ и Таманскихъ Болгаръ и не сомнѣваемся въ

ихъ исконныхъ связяхъ съ Руссами, теперь мы не найдемъ ничего страннаго въ этомъ извѣстіп, которое предыдущимъ изслѣдователямъ казалось какимъ-то недоразумѣніемъ. Очевидно, тутъ разумѣется переводъ Священнаго Писанія на древне - болгарскій изыкъ, пначе называемый у насъ церковно-славянскимъ. Почему же письмена въ житіп названы "русскими"? На этотъ вопросъ можно отвѣчать двояко: или составитель житія употребилъ названіе Русь, подъ которымъ Черные Болгаре болѣе были извѣстны собственно въ его время, приблизительно во второй половинѣ Х вѣка; или это названіе употреблялось для обозначенія тѣхъ же Болгаръ уже во второй половинѣ ІХ вѣка, то есть, въ эпоху Кирилла и Меводія. Первое намъ кажется вѣроятнѣе; но и второе было бы соотвѣтственно упомянутой выше "Русской митрополіц" временъ Льва Философа, которую мы также относимъ въ страну Черныхъ Болгаръ.

Но обратимся къ самому сказанію о миссін Константина въ Хазарію. Напомнимъ содержаніе этого любопытнаго сказанія по напболье полному его житію, такъ-называемому Паннонскому.

Къ императору Византійскому пришли послы отъ Хазаръ и сказали: "Съ одной стороны Сарадины, съ другой Евреи стараются насъ обратить въ свою въру; просимъ у васъ мужа, свъдущаго въ книжномъ ученіи: если онъ переспорить Евреевъ и Сарадинъ, то мы примемъ вашу въру. Царь послалъ къ нимъ Копстантина Философа. Последній отправился въ путь и прибыль въ Корсунь. Здёсь онъ научился жидовскому языку и письму и перевель восемь частей граматики. Туть жиль некій Самарянинь, который даль ему свою книгу: философъ съ Божіею помощью научился читать и самарянскія книги; вслёдствіе сего удивленный Самарянинъ принядъ крешеніе. Константинъ нашедъ тутъ Евангедіе и Исалтирь, написанные русскими письменами, и человъка нашель, который говориль русскимь языкомъ; бесёдуя съ нимъ, онъ научился читать и говорить на этомъ языкъ. Потомъ, услыхавъ, что мощи св. Климента, напы Римскаго (сосланнаго въ Херсонесъ во время гоненія на христіанъ при Траянь и утопленнаго здъсь по его приказанію), все еще находятся въ морь, Константинь, съ помощью Херсонскаго архіепископа и клира, предприняль трудь отыскать мощи, сель на корабль и действительно нашель ихъ.

Между тымь хазарскій воевода осадиль какой-то христіанскій городь. Узнавь о томь, философь отправился къ этому воеводы и такъ подыйствоваль на него своею проповыдью, что тоть обы-

щаль вреститься и отступиль отъ города. Вследь затемь на философа во время пути напали Угры въ тотъ часъ, когда онъ молился, и хотели его убить: но онъ не устращился и продолжаль свою молитву. Угры укротились, послушали его назидательных в словъ и отпустили невредимымъ со всёми спутниками. После того Константинъ сълъ на корабль и отправился въ Хазарію по Меотійскому озеру, къ Каснійскимъ воротамъ Кавказскихъ горъ. Слъдують пренія о вёрё сь китрыми и лукавыми еврейскими учителями въ присутствін Хазарскаго кагана о Св. Тронцъ, о воплощенін Сына Божія, о Монсеевомъ законт образанія, объ икононочитаніп и проч. Разумбется, Константинъ "перепрыть", то-есть, победият своихъ противниковъ. Каганъ далъ своимъ людямъ позволеніе креститься; изъ нихъ было окрещено двісти человікь. Самъ каганъ однако ограничнися похвалою Константину и благодарственнымъ письмомъ царю Византійскому. Вижсто предложенныхъ ему даровъ, Константинъ испросилъ у кагана освобожденія двадцати планнымъ Грекамъ. Посла того онъ воротился въ Корсунскую страну.

По сосёдству съ этою страною лежала область Фульская, населенная какимъ-то илеменемъ, хотя и принявшимъ уже христіанскую врру, но все еще не покидавшимъ своихъ языческихъ обрядовъ и суевърій. Здісь стояль большой дубъ, сросшійся съ черешпею; жители называли его Александромъ и совершали подъ его ттнію свои языческіе обряды; только женщинамъ было запрещено приближаться въ заповедному дубу. Константинъ отправился въ эту область и началь уговаривать жителей оставить идолопоклонство и предать дубъ огню. Жители отвъчали, что почитаніе дуба они насл'ядовали отъ своихъ отцовъ и привыкли обращаться къ нему въ своихъ нуждахъ, особенно съ моленіемъ о дождъ; что, если кто дерзнетъ коснуться его, то будетъ пораженъ смертію, и не будеть имъ болье дождя. Философъ, взявъ Евангеліе, своимъ поученіемъ наконецъ такъ подъйствоваль на нихъ, что старфинина сдълалъ ноклопъ и облобызалъ Евангеліе; за нимъ последовали и другіе. Константинъ роздаль имъ зажженныя свёчи и съ пеніемъ молитвъ повелъ ихъ къ дубу. Взявъ топоръ, онъ ударилъ тридцать три раза по дубу; затемъ велель срубить его и сжечь. Въ ту же ночь Богъ послаль обильный дождь.

Мы указываемъ преимущественно на эти подробности, потому что онъ имъютъ важность для вопросовъ, насъ занимающихъ;

а между тімь главное вниманіе сказанія о путешествін Константина къ Хазарамь посвящено преніямь его съ Евреями. Туть прямо указано, что расказь объ этихь преніяхь взять изъ книги Меєодія, который написаль о нихь особое сочиненіе и разділиль его на восемь главь. Тому же сочиненію, конечно, принадлежать и указанныя нами подробности о путешествіи Кирилла въ Корсунь и Хазарію, путешествіи, въ которомь Меєодій сопутствоваль своему брату. Въ то время, когда составлены были Паннонскія житія обоихь братьевь, очевидно ділнія ихъ сдіблались уже предметомь легенды; такь что не легко выділить историческій элементь. Первое составленіе этихь житій совершилось не раніе Х віка; а редакція, въ которой оні дошли до нась, относится ко времени боліє позднему. Постараємся теперь опреділить, ті историческія данныя, которыя можно извлечь изъ сказанія о Хазарской миссіи Кирилла.

Вопервыхъ, самое посольство Хазарскаго кагана къ Византійскому императору съ просьбою прислать учителя по вопросу о религіи есть общій мотивъ для полобныхъ сказаній. Но обывновенно просьба о присыдка учителей сладуеть уже посла принятія въры, собственно для утвержденія въ ней, и подобная просьба встрвчается не только въ христіанскомъ мірв, но и въ мусульманскомъ (напримѣръ, у Камскихъ Болгаръ по Ибнъ-Фаллану). А такъ какъ казарскіе каганы уже съ VIII віка исповідывали іудейскую религію, то въ дёйствительности едва ли они могли обращаться къ императору съ просьбою о присылкъ христіанскихъ миссіонеровъ. Правда, между ихъ подданными, по пзвъстію арабскихъ писателей (впрочемъ Х въка), было много христіань; но и это обстоятельство едва ди могло побудить кагана къ особой заботливости объ усивхахъ христіанской религіи. Результать миссін при Хазарскомь дворь, одевидно, не быль особенно блистательный; такъ какъ онъ ограничился крещеніемъ двухъ сотъ человъкъ; при чемъ самъ каганъ пе принялъ христіанской в вры. Поэтому въ просьбъ верховнаго Хазарскаго кагана о присылкъ христіанскихъ проновъдниковъ мы сомнъваемся. Но мы знаемъ, что христіанская пропов'ядь въ странахъ Прикавказскихъ была предметомъ постоянныхъ заботъ и попеченій со стороны византійскаго правительства. Примеромь этихъ попеченій служить распространеніе христіанства въ Лазіи (Мингрелін), Иверін (Грузін), Авазгін (Абхазін) и Зихін пли сосёдней съ Таманью части Кавказа. Мы знаемъ также примъры крещенія у

тёхъ Гунновъ, которые позднёе являются подъ именемъ Черныхъ Волгаръ. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что византійское правительство неоднократно делало попытки обратить въ христіанство и народъ Хазарскій. Но очевидно, оно встрѣтило здѣсь сильное препятствіе въ лицѣ іудейства, которое усиѣло укрѣпиться при Хазарскомъ дворъ въ VIII въкъ, то-есть, въ томъ въкъ, когда греческая церковь была волнуема пконоборствомь, и следовательно, не могла сосредоточить свою энергію на борьбі съ этимъ препятствіемъ. Подобныя соображенія приводять насъ къ вопросамъ: куда собственно путешествовалъ Киридлъ? Былъ ли онъ дъйствительно у Хазарскаго кагана, гдъ-то подлъ Каспійскихъ вороть, то-есть, около Дербента? Эти "Каспійскія ворота Кавказскихъ горъ" не представляютъ ли здѣсь какого либо позднѣйшаго искаженія, когда миссія Кирпіла облеклась уже въ легендарную форму? Можетъ быть, Кириллъ плавалъ Меотійскимъ моремъ (п отчасти рѣкою Кубанью) просто къ подошвѣ Кавказскихъ горъ (около Дарьяльскаго пути), туда, гдъ жило настоящее Хазарское племя? Такимъ образомъ мы снова приходимъ къ вопросу о двойственномъ составъ Хазарской народности и ръшаемся предположить, что Кириллъ путешествовалъ не къ тъмъ Турко-Хазарамъ, которые жили около Каспійскаго моря и нижней Волги, а собственно къ Хазарамъ-Черкесамъ. Онъ могъ частью Меотійскаго моря приплыть въ правый рукавъ Кубани, то-есть, въ Черную Протоку, и потомъ пробраться въ Кабарду, при чемъ собстственно Кавказскія ворота (Дарьяльскія) въ преданін могли быть смішаны съ воротами Касийскими, то-есть, съ Дербентомъ.

Въ языческой Черкесіп въ то времи сталкивались пропов'єдинки трехъ сос'єднихъ религій: іудейской, магометанской и христіанской. Христіанская религія пронивла сюда, в'єроятно, еще въ предыдущіе в'єка, и очень можетъ быть, что н'єкоторые черкесскіе князья обратились къ Копстантинопольскому двору съ просьбою прислать имъ учителей, которые могли бы утвердить ихъ въ в'єр'є и вступить въ пренія съ пропов'єдниками другихъ религій, особен'но съ еврейскими раввиниами; посл'єдніе д'єйствовали т'ємъ настойчив'є, что ихъ поддерживаль и самъ верховный каганъ. Миссія Кирилла у Черкесовъ могла быть гораздо усп'єшн'є ч'ємъ у Каспійскихъ Турокъ: изв'єстно, что христіанство потомъ д'єйствительно процв'єтало въ Черкесскихъ горахъ; чему явнымъ свид'єтельствомъ служатъ остатки христіанскихъ храмовъ.

Кромъ Черкесовъ Кавказскихъ миссія эта могла быть связана

съ отношеніями къ Черкесамъ Таррическимъ. Извъстно, что въ VII п VIII въкахъ Хазары были господствующимъ народомъ въ Крыму, который они завосвали, за исключениемъ только южной его части. Вланычество Хазаръ-Черкесовъ оставило здъсь глубокіе сліды, особенно въ географических названіяхъ. Такъ еще въ XIII във Крымъ назывался у Генуэзцевъ Газаріей, хотя влалычество Хазаръ завсь навно уже перешло въ область преданій. Нфкоторыя тонографическія имена показывають, что сюла когда-то направлялась хазарская колонизація, но не Туренкая, а собственно Черкесская — явленіе совершенно естественное при близкихъ, сосъдственныхъ отношеніяхъ Крыма и Кабарды. Таковы: замокъ Черкесъ-Керменъ, развалины котораго существуютъ недалеко отъ Бахчисарая; Черкесъ-Эми, деревня на рѣкѣ Альмѣ; Черкест, селеніе въ Евнаторійскомъ убзав, и другія названія разныхъ урочишъ, соединенныя съ именемъ Черкесовъ \*). Что въ этихъ мъстахъ жили когла-то Черкесы изъ племени Хазаръ-Кабаровъ, на это указываютъ и верховья ръки Бельбека, именуемыя Кабардою.

Въ житін Константина, какъ мы виділи, уноминается какой-то хазарскій вождь: онъ осадиль христіанскій городь, но уступпль увъщаніямъ проповъдника и сняль осаду. По всей въроятности, здась ндеть рачь о какомъ либо хазарскомъ или черкесскомъ князь, находившемся въ вассальныхъ отношеніяхъ къ верховному кагану. Мы имфемъ здесь намекъ на борьбу, которая шла въ то время между мъстными племенами и пришлыми хазарскими дружинами. Не забудемъ, что вскорф потомъ, то-есть, въ 864 г., мы встречаемь уже Руссовь, предпринимавинкь походь на Впзантію, и конечно, не безъ связи съ Босноромъ Киммерійскимъ, на берегахъ котораго обитали ихъ соплеменники Болгаре. Окончаніе этой борьбы п совершенное уничтоженіе хазарских владіній въ Крыму мы встръчаемъ въ началь XI въка, когда, по извъстію Кедрена, соединенныя греко-русскія силы покорили страну Хазаръ и взяли въ илънъ ихъ князя Георгія Чула. Последнее имя указываеть на то, что эти Хазары или часть ихъ была въ то время христіанами.

Въ сказанін о миссін Кирилла видна также историческая связь Хазаръ-Черкесовъ съ Уграми. Всябдъ за пребываніемъ его въ станъ Хазарскаго вождя онъ попалъ было въ руки Угровъ. Эти

<sup>\*)</sup> О нихъ см. въ Кримскомъ Сборинкъ Коппена, стр. 251.

кочевники, по всей вѣроятности, встрѣчались тогда и въ сѣверной степной части Крыма, или являлись сюда въ качествѣ хазарскихъ союзниковъ и подручниковъ именно для войны съ Греками, Болгарами и Руссами. Такія отношенія совиадають съ тѣмъ, что Константинъ Багрянородный сообщаетъ о хазарскомъ вліяніи на Угровъ и объ ихъ связяхъ съ Хазаро-Кабарами.

Налье, въ житін упоминается какой-то языка или народъ Фульскій, который уже приняль христіанскую вёру, но еще такъ мало укръпился въ ней, что продолжаль совершать свои языческіе обряды и жертвоприношенія. Что это за Фульскій вязыкъ? Гороль Фулла встрівчается въ жизнеописаніи епископа Іоанна Готскаго. который жиль въ VIII въсъ. Потомъ въ уставъ Льва Философа о норядке перквей Фульская епархія приводится въ числе архіепископій на 36-мъ мѣстѣ, вслѣдъ за епархіями Готскою и Сугдейскою. Впослёдствін въ уставё императора Андроника встрёчается епархія Сугдейско-Фульская, то-есть, Сугдія п Фулла были соединены въ одну митрополію. Все это ясно говорить, что Фудла находилась въ соседстве Готіп и Сугдін (Судака): но положение ея мы можемъ опредёлять только приблизительно \*). Итакъ, подъ Фульскимъ языкомъ въ житін Константина должно разумъть какое-то племя, обитавшее между Готіей и Судакомъ. Это не могли быть сами Готы, потому что они вели свое христіанство по крайней мірів съ ІУ віна; у нихь упомпнается особый епископъ уже въ первой половинѣ VI вѣка. Прокопій еще въ то время засвидътельствоваль о ихъ благочести и преданности православію; слёдовательно, трудно предположить, чтобы въ IX въкъ они еще совершали языческіе обряды и приносили жертвы подъ дубомъ. Это не могли быть Хазары, ибо житіе называетъ ихъ своимъ именемъ и ясно отличаетъ отъ другихъ народовъ; притомъ Хазары-Черкесы если и жили въ Крыму, то преимущественно въ качествъ дружинъ, разсъянныхъ по городамъ п замкамъ, откуда они собирали дани съ подчиненныхъ туземцевъ. Остается предположить, что это была какая-либо часть все тёхъ же Черныхъ Болгаръ или Гунновъ, по изв'йстію Проконія занимавшихъ всю восточную полосу Крыма отъ Корсуня до Боспора. Мы уже приводили извъстія объ ихъ обращеніи въ христіанство въ VI и VII вѣкахъ. Разумѣется, оно продол-

<sup>\*)</sup> Названіе Фуллы не скрывается ли въ названіи Русскофулей или Ускрофиль на Никитскомъ мысу около Ялты? (См. Крымск. Сбори. Кеппена. 132).

жало распространяться и въ послѣдующіе вѣка, и преимущественно по сосѣдству съ такими греческими центрами, какъ Корсунь и Сугдея. Эти языческіе обряды у народа, еще не твердаго въ вѣрѣ, и это поклоненіе дубу совершенно согласны какъ съ общимъ ходомъ христіанства у Черныхъ Болгаръ въ Крыму, такъ и вообще съ языческою религіей Славянъ. Слѣдовательно, въ данномъ случаѣ Кириллъ и Меводій, обращаясь къ туземцамъ, могли показать свое знаніе славянскаго языка. Послѣднее обстоятельство приводитъ насъ къ вопросу объ упомянутыхъ въ житін русскихъ письменахъ, а также вообще къ вопросу о письменахъ Славянъ и переводѣ Священнаго Писанія на церковно-славянскій языкъ.

По смыслу житія Константинъ (и Меоодій), прибывъ въ Корсунь, остановился здёсь на нёкоторое время и началь изучать языки сосъднихъ народовъ. Это извъстіе весьма правдоподобно. Херсонесъ Таврическій быль въ то время діятельнымъ торговымъ посредникомъ между византійскими областями, лежавшими по занадному и южному берегу Чернаго моря съ одной стороны, и варварскими народами, обитавшими на съверъ и востокъ съ этого моря, съ другой. На Херсонскомъ торжищѣ сходились весьма разнообразные языки. Здёсь, между прочимъ, можно было встретить Евреевъ, Хазаръ, Болгаръ и Руссовъ. Следовательно, этотъ городъ представляль большое удобство для знакомства съ языками уномянутыхъ народовъ. Такъ Константинъ здёсь научился "жидовской беседен" и еврейскимъ книгамъ. Въ данномъ случав я думаю, что жидовская беседа и еврейскія книги суть не одинъ и тотъ же языкъ. Извъстно, что Евреи давно уже перестали говорить на своемъ древнемъ языкъ, а принимали обыкновенно рфчь тфхъ народовъ, посреди которыхъ они жили. Следовательно, Константинъ съ помощью книгъ дъйствительно могъ изучать древне-еврейскій языкъ. Въ житіп говорится именно о Самарянинь, и можеть быть, Константинь выучился понимать инижное самаританское наръчіе \*). А что касается до живой разговорной рвчи, которой онъ научился отъ Евреевъ въ Херсонв, то ввроятно, это была рѣчь Хазаръ или Черкесовъ, посреди которыхъ

<sup>\*)</sup> Упоминаніе о Самарянинь принадлежить къ тымь чертамь, которыя свидытельствують о достовырности этой части житія. Крымскіе Еврен Среднихь выковы считали себя именно виходцами Самарянскими и имыли Самаританскую эру. См. о томы вы упомянутомы выше изслёдованін г. Хвольсона: Achtzehn Hebräische Grabschriften aus der Krim. 1865.

жили Евреи, и часть которыхъ они обратили въ свою религію. Такое предположеніе тѣмъ болѣе вѣроятно, что Константинъ отправился именно къ Хазарамъ и, слѣдовательно, имѣлъ нужду ознакомиться съ ихъ языкомъ. Далѣе въ Херсонѣ Константинъ нашелъ русскія книги, Исалтирь и Евангеліе, и человѣка, говорившаго русскимъ языкомъ; у этого Русина онъ выучился читать и говорить по русски, "къ удивленію многихъ".

На послѣднемъ извѣстіи мы остановимся и спросимъ: на какомъ языкѣ были написаны означенныя книги?

По всёмъ соображеніямъ эти книги были ничто иное какъ церковно-славянскій, то-есть, болгарскій переволь Священнаго Писанія. Если бы полобный переволь существоваль въ IX въкъ собственно на русскомъ языкъ, то естественно представляется вопросъ: зачёмъ же Кіевская Русь, принявшая христіанство въ Х въкъ, не воспользовалась переволомъ на своемъ ролномъ нарвчій, а приняла перковный книги на языкв болгарскомь? Если существоваль русскій переводь, то кула же онь пропадь? Затемь: есть ли вероятность, чтобь около половины IX века быль уже русскій переводь, когда мы не имбемь указаній на христіанство Русскаго народа до этого времени? Между тъмъ, если обратимся къ Болгарамъ, то увидимъ всѣ данныя на ихъ сторонь. Мы говорили о начаткахъ хрпстіанской религіи у Таврическихъ Болгаръ въ VI и VII вѣкахъ. Съ того времени она, разумфется, утверждалась все болфе и болфе, и около половины IX въка значительная часть Черныхъ Болгаръ исповъдывала греческую въру, между тъмъ какъ другая часть оставалась въ язычествъ. Если христіанство не получило еще между ними окончательнаго господства, то конечно, вследствіе ихъ раздробленія на мелкія общины и владінія, то-есть, вслідствіе недостатка централизацін. Значеніе посл'єдней въ этомъ отношеніи мы видимъ у Дунайскихъ Болгаръ при Борисъ и въ Кіевской Руси при Владимірѣ: когда принимали крещеніе верховный князь и его дружина, то съ помощью ихъ могущественной поддержки крещеніе подчиненныхъ племенъ пошло быстрве.

Если часть Болгаръ уже въ теченіе нѣсколькихъ столѣтій исповѣдывала христіанство, то слѣдовательно имѣла и богослуженіе на своемъ языкѣ. Греческая проповѣдь, какъ мы знаемъ, отличалась отъ латинской тѣмъ, что первая почти вездѣ новообращеннымъ народамъ давала богослуженіе на ихъ родномъ языкѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ на ихъ языки переводилось и Священное

Писаніе. Еслибъ у Болгаръ VII, VIII и первой половины IX вѣка было богослуженіе на греческомъ языкѣ и греческія богослужебныя книги, то они усиѣли бы на столько укорениться, что едва ли уступили бы потомъ безъ борьбы свое мѣсто славянскому языку. Между тѣмъ никакой борьбы, никакихъ слѣдовъ этого перехода мы не видимъ. Но если существовали болгарскіе переводы; то были и болгарскія, то-есть, славянскія письмена до Кприлла. Мы съ достаточною вѣроятностію можемъ утверждать, что сказанія объ изобрѣтеніи славянскихъ письменъ Кприлломъ имѣютъ легендарную примѣсь.

Повторяемъ, изъ всёхъ сказаній, вошедшихъ въ такъ называемые Паннонскія житія Константина п Меводія, сказаніе о путешествін къ Хазарамъ, по нашему мніню, заключаеть въ себъ наиболъе историческихъ данныхъ, хотя и въ немъ есть легендарная, то-есть, позднейшая примесь. Этоть более историческій характеръ подтверждаетъ, что въ основу его действительно легло сочинение Менодія о хазарской миссін; тогда какъ для другихъ частей житія основаніемъ послужили сочиненія и расказы его учениковъ, и следовательно, эти части успели более проникнуться духомъ легенды. А потому данныя изъ перваго сказанія послужать для нась псходными пунктами, п именно данныя, относящіеся къ пребыванію братьевъ въ Тавридѣ или собственно въ Корсуни; такъ какъ здъсь мы находимъ наиболъе точныя и обстоятельныя указанія. Напрасно ученые слависты относились съ пренебреженіемъ къ этимъ указаніямъ, и такъ сказать, обходили ихъ, предпочтительно давая въру другимъ даннымъ, несогласнымъ съ ними и менте ихъ достовтрнымъ. Они слишкомъ легко ръшали вопросъ о русскихъ, то-есть, славянскихъ Псалтиръ и Евангеліп, найденныхъ въ Корсунп, предполагая въ нихъ то готскую письменность, то глагольскую, то просто считая все это мѣсто о русскихъ письменахъ позднѣйшею вставкою. Впрочемъ, невозможно винить однихъ филологовъ въ этомъ случав: главная вина должна пасть на историковъ, которые и не подозръвали исконнаго существованія Славяно-Болгарскаго племени на Таврическомъ полуостровѣ въ сосѣдствѣ съ Корсунскою областью; а Русь IX въка считали народомъ норманскимъ. \*)

<sup>\*)</sup> Исключеніе изъ ученыхъ славистовъ въ данномъ случав представляетъ И. И. Срезневскій, который на первомъ археологическомъ съвздв, происходив-

## VIII.

Вопросъ объ изобрътеніи славянскихъ письменъ. — Недостовърное сказаніе Храбра. — Одновременное существованіе кирилицы и глаголицы. — Принесеніе первой изъ Корсуня Кирилломъ и Менодіемъ. — Домыслы позднъйшихъ книжниковъ. — Труды ученыхъ славистовъ.

Константинъ и Меоодій были родомъ, очевидно, Греки, и первоначально знакомились съ славянскимъ языкомъ, конечно, благодаря сосъдству болгарскихъ поселеній съ Солунью, или въроятному присутствію болгарскаго элемента въ самомъ городъ. Но едва ли они владъли этимъ языкомъ вполнъ. Особенно послъднее можно сказать о Константинъ, который еще во время отрочества былъ взятъ въ Константинополь, гдъ и получилъ свое образованіе. Меоодій, въроятно, долье оставался на родинъ и ближе ознакомился съ языкомъ болгарскимъ. Недаромъ же въ одномъ древнемъ прологъ сказано, что Кириллъ упросилъ брата Меоодія сопутствовать ему въ Хазарію, зане умъяще языкъ словенскъ (О времени происх. слав. письменъ—Бодянскаго, 73). Братья, по ви-

шемъ въ Москвъ въ 1869 г., предложилъ пъкоторыя повыя соображенія о началь славянской азбуки, связавь ихъ съ извыстіемь житія о русскихъ письмепахъ, найденныхъ въ Корсуни. Вотъ сущность его соображеній. Онъ указаль, вопервыхъ, на то, что начертаніе буквъ или уставное письмо въ древиващихъ славянскихъ рукописяхъ совсёмъ не соотвётствуетъ греческимъ рукописямъ IX — X въка, то-есть, эпохъ, къ которой относять изобрътение Кирилла; въ эту эпоху въ греческихъ рукописяхъ преобладаетъ уже скоронись. Слёдовательно, буквы, вошедшія въ славянскую азбуку, взяты изъ того греческаго письма, которое господствовало въ болте раннее время, приблизительно въ VI-VII вткахъ. Далбе онъ указиваетъ на господство надстрочныхъ знаковъ и правильное употребленіе знаковъ прешнанія въ греческомъ письмѣ IX вѣка, чего пѣтъ въ славянскихъ рукописяхъ. Наконецъ, онъ напомнилъ извёстіе Константинова житія о русскихъ письменахъ, найденныхъ въ Корсуни, изв'ястіе, которое, не смотря на многочисленность рукописей, вездь читается одинаковымь образомь". Противъ готскаго языка, по его митнію, свидітельствуеть само житіе, которое говорить, что Константинь, услыхавь Русскаго, должень быль только прислушиваться къ видоизмёненіямъ гласныхъ и согласныхъ и вскорё началь "чести и сказати" то-есть, читать и объяснять. Это указапіе, по замічанію г. Срезневскаго, очень важно, и его "не следуетъ упускать изъ виду". (См. Труды събзда, т. І, стр. СХУ).

димому, очень хорошо знали, что въ Хазаріи они прежде всего встрѣтятъ Болгарское племя. Въ Корсуни они нашли нѣкоторыя книги Священнаго Писанія въ переводѣ на славянскій языкъ п принялись изучать эти славянскія письмена. Въ тоже время они воспользовались проживавшими въ Корсуни Славянами, чтобъ усовершенствовать себя и въ разговорной славянской рѣчи.

Затьмь, славянскій языкь и найденный переводь Исалтири и Евангелія проходять уже чрезь все житіе Солунскихь братьевь \*). Такь, еще не выважая изъ Таврины. Константинъ укрвиляеть въ върв обитателей Фуллы и обращается къ нимъ съ ръчью, конечно на пхъ родномъ языкъ, а иначе они его не поняли бы; при этомъ онъ даетъ имъ цъловать святое Евангеліе. А мы уже замътили, что эти обитатели Фуллы, по всёмъ соображеніямъ, были никто иное, какъ часть тэхъ же Черныхъ Болгаръ. После его возрашенія изъ Тавриды является къ императору посольство отъ Моравскихъ князей съ просьбою прислать имъ учителей, и императоръ отправляетъ къ нимъ Солунскихъ братьевъ, какъ хорошо знающихъ славянскій языкъ. Снаряжаясь въ Моравію, братья, какъ повъствуетъ ихъ житіе, приготовляютъ прежле всего Евангеліе и Псалтирь, какъ книги наиболье необходимыя для богослуженія. Конечно, это были тѣ самыя книги, которыя они нашли въ Корсуни и, по всей вероятности, взяли съ собою или списали. Во всякомъ случай, дило идеть о переписывании готовыхъ славянскихъ книгъ и о продолжени переводовъ, и едва ли имфетъ какую - либо вфроятность извъстіе житія о томъ, чтобы братья принялись изобрётать славянскія письмена только тогда, когда императоръ рѣшилъ отправить ихъ въ Моравію. Не возможно было бы въ такой короткій срокъ составить алфавить и перевести хотя одно Евангеліе. Ла притомъ и не было нужды изобрѣтать славянское письмо и переводить Евангеліе, такъ какъ братья то и другое уже нашли въ Корсуни. Впрочемъ, въ житін и не говорится объ изобрътении письменъ; а употребляются неопредъленныя и весьма краткія выраженія: "и тогда сложи письмена и нача беседу писати евангельскую". Это говорится въ Паннонскомъ житін Константина; а въ житін его брата Меводія по поводу отправленія въ Моравію сказано: "Да ту яви Богъ философу словенскы книги, и абіе устроивъ письмена и бесъду ставль"; а

<sup>\*)</sup> См. Паннонскія житія Константина и Меводія въ Чтен. Общ. истор. и древн. 1863 г., № 2 и 1865 г., № 1.

далѣе упоминается, что "псалтирь бо бѣ токмо и евангеле съ апостоломъ и избранными службами церковными съ философомъ преложилъ первѣе"; то-есть, это сдѣлалъ Меоодій еще вмѣстѣ съ братомъ, отчасти въ Моравіи, а отчасти (какъ свидѣтельствуетъ житіе Константина) до прихода въ Моравію. По смерти брата, когда Меоодій одинъ подвизался въ Моравіи въ санѣ архіепискона, то онъ "отъ ученикъ своихъ посажь два попы скорописца зѣло, преложи въбързѣ вся книгы испълнь, развѣ Макавѣи, отъ греческа языка въ словѣньскъ шестію мѣсяцъ". Уже самое указаніе на время, то-есть, на шесть мѣсяцевъ, и на скоропись исъключаютъ всякое вѣроятіе, чтобы тутъ шла рѣчь собственно о переводѣ почти всего Священнаго Писанія; оно отчасти было переведено прежде Константина и Меоодія, а отчасти сдѣлано ихъ трудами, или полъ ихъ руковолствомъ.

Что въ житіяхъ Константина и Менодія обозначается еще общими неопределенными выраженіями, допускающими разнообразныя толкованія, то въ болье позднемъ произведеніи, именно въ Сказаніи черноризца Храбра о письменахъ Славянскихъ, облекается въ болье опредъленныя формы. Послъднее уже прямо приписываетъ Константину и Менодію изобрѣтеніе славянскихъ письменъ и переводовъ Священнаго Писанія на славянскій языкъ. Но въ хронологическомъ отношении между житіями и Храбромъ существуеть непримиримое разногласіе. По смыслу житій, изобрътеніе письменъ предпринято было только вследствіе посольства Моравскихъ князей, то-есть, въ 862 году; этотъ годъ принимають и наиболье извыстные слависты, напримырь, Шафарикь и Бодянскій. (См. доказательства, собранныя въ книгъ послъдняго: О времени происхожденія Славянскихъ письменъ). Но Храбръ приводить самый годь изобратенія, именно 855, и этого года держались некоторые другіе слависты (напримерь, Добровскій и Гильфердингъ). Но если принять последнюю хронологію, то уничтожится самый поводъ изобратенія, приводимый житіемъ, тоесть, предстоявшая миссія въ землю Моравскихъ Славянъ, такъ какъ въ 855 году еще не было о ней рѣчи. Притомъ, по замѣчанію г. Бодянскаго, Храбръ говоритъ, что письмена были изобрътены во время Михаила царя Болгарскаго, Растица князя Моравскаго и Коцела Блатенскаго, — между темъ какъ Коцелъ наследоваль своему отну въ книжестве Блатенскомъ только въ 861 году. Г. Бодянскій указываеть и другія обстоятельства, противоръчащія 855 году, какъ времени изобрътенія письменъ. Кто

быль черноризець Храбръ, когда и гдѣ писалъ свое сказаніе, до сихъ поръ остается неизвѣстнымъ. Его относятъ обыкновенно къ Х вѣку и даже считаютъ современникомъ царя Симеона, преимущественно на основаніи слѣдующаго выраженія: "суть бо еще 
живи, иже суть видѣли ихъ", то-есть, живы тѣ, которые видѣли 
Константина и Меводія. Но это выраженіе встрѣчается только 
въ одномъ спискѣ сказанія (въ библіотекѣ Московской Духовной 
академіи), и потому даетъ поводъ къ нѣкоторымъ сомнѣніямъ, 
то-есть, не есть ли это позднѣйшая вставка? А также: дѣйствительно ли подъ словомъ ихъ надобно подразумѣвать Кирилла и 
Меводія? Далѣе, мы не имѣемъ списковъ этого сказанія ранѣе 
второй половины XIV вѣка; по смыслу же сказанія совсѣмъ не видно, 
чтобы сочинитель по времени жилъ очень близко къ Солунскимъ 
братьямъ.

По нашему мнѣнію, изслѣдователи недостаточно обращали вниманія на полемпческій характеръ Храброва сказанія. Оно, очевидно, было написано съ цълью защитить уже сложившееся представленіе о Солунскихъ братьяхъ, какъ нзобратателяхъ письменъ, отъ тъхъ скептиковъ, которые не согласны были съ этимъ представленіемъ. Напримёръ, онъ указываетъ на людей, утверждавшихъ, что Константинъ и Менодій не хорошо устроили письмена, такъ какъ онт все еще продолжають устропваться. А въ концѣ сказанія, обозначая время изобрѣтенія письменъ, сочинитель прибавляеть: "суть же и ини ответи, яже и инде речемь", тоесть, существують и другіе отвѣты или мнѣнія объ этомъ предметѣ; но о нихъ поговоримъ въ другомъ мѣстѣ. Слѣдовательно, во времена Храбра были разныя мнёнія о времени изобретенія. Все это указываеть, что онъ совсемъ не жиль такъ близко къ эпохѣ Кирилла и Менодія, какъ то казалось. Мы полагаемъ, что сказаніе Храбра едва ли было написано ранже XI віка, а слідовательно, едва ли ранве того времени, когда двятельность Солунскихъ братьевъ и происхождение славянскихъ письменъ уже сдёлались достояніемъ легенды.

Храбръ не даромъ намекаетъ въ своемъ сочиненіи, что были и другія мийнія; и дійствительно, если сравнить между собою всіз извістные намъ источники, относящієся къ діятельности Кирилла и Меводія, то мы найдемъ значительныя разнорічія. Наибольшую ціну для насъ иміноть, конечно, источники, современные Солунскимъ братьямъ, именно, латинскія свидітельства напы Іоанна VIII и Зальцбургскаго анонима. Іоаннъ VIII въ пись-

мѣ своемъ 880 года къ Моравскому князю Святополку говоритъ, между прочимъ, следующее: "По справедливости хвалимъ письмена славянскія, открытыя нікимь философомь Константиномь, по которымъ воздается должное славословіе Господу" (Litteras denique sclavonicas a Constantino quodam philosopho repertas, quibus Deo laudes debitæ resonent, jure laudamus). A Зальнбургскій анонимъ въ своей запискъ объ обращеніи Бавариевъ и Хорутанъ, составленной около 873 года, между прочимъ, выражается такъ: "Пока не появился какой-то Грекъ, именемъ Менодій, со вновь изобрътенными славянскими письменами" (noviter inventis sclavinicis litteris; см. соч. Бодянскаго). Что же можно нзвлечь изъ этихъ двухъ свидетельствъ? Главнымъ образомъ то, что датинское духовенство того времени считало славянскія ипсьмена недавно открытыми или изобратенными. Это открытіе, судя по словамъ Іоанна VIII, приписывалось Константину; Зальцбургскій анонимъ не назвалъ изобретателя, а заметиль только, что Менодій принесъ въ Моравію эти вновь изобрѣтенныя письмена. Мы не находимъ здёсь яснаго отчетливаго представленія о самомъ открытін или изобрѣтенін; несомнѣнно только одно, что письменность эта была новостью, принесенною въ Моравію Кирилломъ и Меводіємъ. Отсюда вытекаетъ вопросъ: въ какой степени Кириллъ и Меоодій могуть быть названы пзобратателями этихъ письмень? Чтобы разъяснить сколько нибудь подобный вопросъ, мы все-таки возвращаемся къ ихъ Паннонскимъ житіямъ, въ основаніе которыхъ легли достовърные факты, но впослъдствіи затемненные или запутанные нъкоторыми легендарными примъсями.

Упоминаніе о русских Евангеліи и Псалтири, найденныхъ въ Корсуни, мы считаемъ драгоцѣннымъ извѣстіемъ, которое бросаетъ лучъ свѣта на вопросъ объ изобрѣтеніи славянскихъ письменъ. Ужь и прежде слышались возраженія противъ непосредственнаго изобрѣтенія; основательно указывали на то, что письмена обыкновенно не изобрѣтались вдругъ, однимъ человѣкомъ; что они создавались постепенно, съ помощью заимствованій, передѣлокъ и приспособленій. Слѣдовательно, говоря о Кириллѣ и Меоодіи, невозможно понимать слово изобрѣтеніе въ буквальномъ смыслѣ. Самъ Храбръ говоритъ, что Славяне уже употребляли греческія и датинскія письмена, но только съ затрудненіями, которыя, конечно, происходили главнымъ образомъ отъ недостатка знаковъ, способныхъ выразить звуки шипящіе и свистящіе, почти чуждые классическимъ языкамъ. Основаніе нашего

алфавита или большинство буквъ чисто греческое, и древній славянскій уставъ въ этомъ отношенін немного отличается отъ устава греческаго VI-VII въковъ. Следовательно, тутъ не было никакого изобрътенія, а прямое заимствованіе. Это заимствованіе мы думаемъ, возникло преимущественно тамъ, глф Восточно-Славянскій міръ соприкасался съ Греческимъ и находился съ нимъ въ дѣятельныхъ сношеніяхъ, то-есть на берегахъ Чернаго моря, въ греко-скиоскихъ епархіяхъ Херсона и Боспора. Впрочемъ, относительно прямаго перехода 24 греческихъ буквъ въ славянскій алфавить теперь почти никто не сомнъвается; вопросъ заключается собственно въ 12 или 14 знакахъ для передачи звуковъ носовыхъ, шипящихъ и свистящихъ и такъ-называемыхъ полугласныхъ. Откуда они взялись, и можно ли изобрътение ихъ приписывать Солунскимъ братьямъ? Мы думаемъ, что и эти буквы уже существовали, и что онт не были сочинены или взяты Константиномъ изъ другихъ восточныхъ алфавитовъ. Что подобныя буквы существовали, доказательствомъ тому служить другой славянскій алфавить, извёстный подъ именемь глаголицы. Тамъ есть также шипящія и свистящія буквы, но при этомъ почти весь алфавить своимъ начертаніемъ не похожь на греческій. Можно ли предположить, что и глаголица есть также изобрътение какоголибо лица?

Извѣстно, что Шафарикъ въ послѣднее время своей жизни отказался отъ прежняго мнёнія и считалъ глаголицу изобрётеніемъ Константина и Менодія, а кирилицу—діломъ ученика ихъ Климента, который будто бы отступиль отъ изобрътенія своихъ учителей и приблизилъ славянскій алфавить къ греческому. Такое оригинальное мнине не нашло послидователей и встритило сильныя опроверженія. И действительно, опо не подтверждается никакими данными. Извъстенъ также споръ между учеными славистами о томъ, какая азбука древиве: кирилица или глаголица? Главный источникъ подобнаго спора, также какъ причина недоумѣнія великаго славянскаго ученаго и вообще противорѣчивыхъ мниній объ этомъ предметь, заключается въ томъ, что исходный пунктъ былъ не въренъ. Досель ученые въ своихъ мнъніяхъ исходили отъ изобритенія письмень, совершеннаго изв'ястнымъ лицомъ въ извъстное время, — тогда какъ въ дъйствительности подобнаго изобрътенія не было. Уже самое существованіе двухъ славянскихъ азбукъ, существование параллельное и стародавнее, показываетъ, что намфреннаго изобрфтенія не было: если одна

какая-либо азбука издавна существовала у Славянъ, то Константину и Меоодію не было надобности изобрѣтать другую. Толкованіе, что глаголица изобрѣтена спеціально для отдѣленія Славянъ католическихъ отъ православныхъ, не подтверждается никакими данными; католическое духовенство могло только воспользоваться для этой цѣли уже существовавшимъ алфавитомъ. Мы думаемъ, что два означенные алфавита и при самомъ началѣ своемъ также относились другъ къ другу, какъ они относится и теперь, то-есть: это—алфавиты западно-славянскій и восточнославянскій.

Нѣкоторые (напримѣръ, г. Григоровичъ) полагали, что русскія книги, найденныя Константиномъ въ Корсуни, по всей въроятности, принадлежали собственно глагольской письменности. Но досель ни одинь памятникь не позволяеть думать, чтобъ эта письменность получила начало въ южной Россіи. Почти всѣ значительные глагольскіе памятники принадлежать Славянамъ Иллирійскимъ и Дунайскимъ. (Нікоторые отрывки, найденные въ Россін, еще не могутъ свидътельствовать о русскомъ происхожденін глаголицы). Когда возникъ этоть алфавить, мы не знаемъ; по всей въроятности, онъ издавна существоваль у этихъ Славянъ. Замъчательно, что на западъ, то-есть, въ латинскомъ міръ, онъ имълъ, между прочимъ, названіе алфавита "Булгарскаго" (Abecenarium Bulgaricum). Но и это название еще не указываетъ на его происхождение. Мы можемъ предположить, что Болгарскіе Славяне нашли его у Иллирійскихъ и Мизійскихъ Славянъ, которыхъ они отчасти покорили въ VI-VII вѣкахъ. Между этими послёдними уже распространилось христіанство, и очень въроятно, что у нихъ уже существовали начатки переводовъ Священнаго Писанія на славянскій языкъ, написанныхъ именно глагольскими знаками. Но вноследствии глаголица у Болгаръ была вытъснена такъ-называемою кирилицей. Откуда же взялась послёдняя? Полагаемъ, что это быль восточно-славянскій алфавить, именно тотъ, которымъ были написаны русскія книги, найденныя въ Корсуни. Мы говорили, что между Черными Болгарами уже давно существовало христіанство, а следовательно, можемь предположить у нихъ существование славянскаго богослужения и славянскихъ переводовъ Священнаго Писанія. Извъстіе Паннонскаго житія о русскихъ письменахъ совершенно соотвътствуетъ этому предположению. Оно согласуется и съ твмъ выводомъ, что въ распространении христіанства здёсь главную роль играль Корсунь. Мы видёли, что та Фульская область, въ которой находилось полуязыческое, полухристіанское населеніе, лежала по сосёдству съ Корсунскою землею. Здёсь-то въ Корсуни, вёроятно, и были положены начатки восточно-славянскихъ переводовъ нензвёстными міру миссіонерами полугреческаго, полуславянскаго происхожденія, хорошо владёвшими и тёмъ, и другимъ языкомъ.

Переводы эти въ житіи названы письменами русскими. Но такое название нисколько не должно насъ затруднять. Оно могло быть уже въ первоначальной записка о путешествіп Константина въ Хазарію. Въ эпоху Солунскихъ братьевъ Русь уже проникла въ Крымъ; что подтверждается нападеніемъ ея на Царьградъ, нападеніемъ, которое, какъ мы говорили, обусловливалось присутствіемъ русскаго вліянія или русскаго владычества на берегахъ Боспора Киммерійскаго (это присутствіе Руси въ томъ краю подтверждается и арабскими известіями). Но возможно также, что это название принадлежить собственно редакции житія, то-есть, тому времени, когда Русь, господствуя въ странъ Черныхъ Болгаръ, уже получила болгаро-славянскую письменность, которую, поэтому, могли иногда вмёсто "славянской" называть "русскою". Что корсунскіе Евангеліе и Псалтирь были написаны собственно не на русскомъ, а на болгарскомъ языкъ, это ясно. Повторяемъ, никакихъ следовъ русскаго перевода мы не имфемъ; а еслибъ онъ существовалъ на Корсуни, то крещеной Руси потомъ не было бы нужды усвоивать себф богослужение и переводы на языкъ древне-болгарскомъ. Между тъмъ, всъ данныя подтверждають, что и начало русскаго христіанства было также въ Крыму; что оно возникло между Руссами послѣ ихъ соединенія съ Черными Болгарами, и что въ нашемъ христіанствъ первенствующая роль принадлежить все тому же Корсуню. Не даромъ и самый главный актъ въ исторіи нашего христіанства, то-есть, крещеніе Владиміра, совершилось именно въ Корсуни. Археологическія изысканія доказывають, что и первые Кіевскіе храмы, напримъръ Десятинная церковь, были созданы по плану и образцу именно храмовъ Корсунскихъ.

Итакъ, мы полагаемъ, что Солунскіе братья дѣйствительно нашли въ Корсуни восточно-славянскую азбуку и начатки собственно болгарскихъ переводовъ. Они благоразумно и искусно воспользовались этою письменностію для своей миссіи къ Славянамъ Моравскимъ. Мы собственно отрицаемъ изобрѣтеніе пми письменъ; но затѣмъ остаются за ними огромныя заслуги по

устроенію и распространенію этой письменности. По всей в роятности, они привели въ болье стройный порядокъ славянскую азбуку, продолжали дъло перевода, исправляли переводы прежніе и особенно много заботились о списываніи богослужебныхъ книгъ. Эти восточно-славянскія книги, принесенныя ими въ Моравію, дъйствительно могли показаться тамъ вновь изобрътенными письменами. Что же касается Дунайскихъ Болгаръ, то здъсь эта письменность, по всей в роятности, была распространена собственно учениками Солунскихъ братьевъ, которые по смерти Менодія принуждены были, вслъдствіе гоненій, покинуть Моравію и удалиться въ Болгарію. Таковы знаменитые седмичисленники: Гораздъ, Наумъ, Климентъ, Сава и Ангеларій. Кирилловское письмо тымь легче могло восторжествовать здысь надъ другимъ письмомъ (глагольскимъ), что само оно (то-есть, кирилица) было собственно болгарскаго происхожденія.

Краткое извёстіе житія о русскихъ письменахъ, найденныхъ въ Корсуни, и о человъвъ, научившемъ Константина русской грамоть, не осталось безъ кривыхъ толковъ и у нашихъ старинныхъ книжниковъ. Оно служить нагляднымъ примъромъ тому, какъ неудобопонятныя мъста древнъйшихъ намятниковъ подвергаются произвольнымъ толкованіямъ со стороны позднійшихъ списателей. Упомянутое извъстіе породило у русскихъ книжниковъ домыслъ о томъ, что русская грамота никъмъ не изобрътена, но самимъ Богомъ явлена въ Корсуни некоему благочестивому Русину во дни царя Михаила и матери его Ирины, и что отъ этого Русина Константинъ Философъ научился русской грамотъ, которую ввель между Моравами, Чехами и Ляхами, откуда она потомъ была вытъснена ревнителемъ католическаго обряда Войтехомъ. Это сказаніе встрівчается въ рукописи XV віка, принадлежащей Московской духовной академіи, въ той же рукописи, гдъ находится Паннонское житіе Константина Философа (См. Чт. Общ. Ист. и Др. 1863 г., № 2). Достоуважаемый авторъ изслъдованія "О времени происхожденія Славянскихъ письменъ" справедливо называеть это сказаніе позднійшимь домысломь (стр. 101). Но мы не можемъ согласиться съ его мнинемъ, что этотъ домыселъ породилъ вставку о русскихъ письменахъ въ самомъ житіи Константина. Очевидно, дёло произошло наобороть, то-есть, какъ мы выше замѣтили, плохо понятое извѣстіе Константинова житія породило сказаніе о русскихъ письменахъ, явленныхъ самимъ Богомъ нѣкоему Русину. Читая извѣстіе, что Константинъ

нашелъ въ Корсуни русскія письмена, пытливый книжникъ не могъ не задать себѣ вопроса: а откуда же взялись эти письмена, — п рѣшилъ его совершенно въ духѣ своего патріотизма п своего благочестія \*).

Рядомъ съ этимъ толкованіемъ возникло другое сказаніе о происхождении русскихъ письменъ. Это сказание принисываетъ изобрътеніе ихъ епископу, крестившему Русь во времена императора Василія Македонянина. Оно дошло до насъ въ греческомъ сочиненіи. принадлежащемъ неизвъстному автору и напечатано у Бандури въ ero Imperium Orientale съ датинскимъ переводомъ (т. II, стр. 112). Сказаніе это пов'єствуєть объ отправленіи Русскимъ княземъ пословъ сначала въ Римъ, потомъ въ Константинополь для испытанія обряда. Послы отдають предпочтеніе обряду греческому. Тогда великій князь Русскій обращается къ императору Василію Макепонянину съ просьбой о присылей епископа, который крестиль бы его и народъ его. Императоръ отправилъ епископа съ двумя товарищами. Кирилломъ и Аванасіемъ. Эти мужи действительно крестили народъ; но увидавъ его грубость и невѣжество, они составили для него азбуку изъ 35 буквъ, въ число которыхъ помъстили 24 греческія буквы. (Слёдують славянскія ихъ названія, то-есть, азъ. буки, въди и пр.). Потомъ расказывается встръчающееся и въ другихъ греческихъ источникахъ чудо съ Евангеліемъ, которое епископъ по требованию князя и народа бросиль въ зажженный костеръ, и оно осталось невредимымъ. Все это сказаніе есть, очевидно, довольно позднее сочинение и представляеть смысь разныхъ легендъ, по всей въроятности, болъе русскаго происхожденія, чёмь треческаго. О томъ свидетельствують славянскія названія буквъ, заключающія следы южно - русскаго произношенія (какъ доказываетъ г. Бодянскій въ помянутомъ выше изследованіп). Туть сь пзвыстными расказами о посольствы русских мужей для испытанія церковныхъ обрядовъ связалась и легенда о Кириллъ и Меоодіъ, какъ изобрътателяхъ славянскихъ письменъ; но изобрътение это назначается собственно для Русскаго народа. Подобное назначение также указываеть на русское происхождение самого сказанія. Можеть быть, приведенное выше толкованіе о русскихъ письменахъ, явленныхъ нъкоему Русину самимъ Богомъ,

<sup>\*)</sup> Константинъ философъ Костенскій въ XV в. писаль, что Кириллъ и Меводій переводили Св. писаніе главнымъ образомъ на русскій языкъ. (Иречекъ. Одесса. 1878. 570. стр. Со ссылкою на Starine Даничича).

отчасти имѣло въ виду отпоръ другому мнѣнію, которое считало ихъ изобрѣтеніемъ Грековъ. Все это свидѣтельствуетъ о томъ, какія разнообразныя мнѣнія существовали въ старину о дѣятельности Кирилла и Мееодія и о происхожденіи славянскихъ письменъ.

Для даннаго вопроса весьма важно то обстоятельство, что во всей обширной литература византійской мы не имаемъ ни одного греческаго источника, современнаго или близкаго по времени къ эпохъ Константина и Меоодія, источника, который хотя бы однимъ словомъ упомянулъ о деятельности Солунскихъ братьевъ въ пользу Славянъ. Это полное молчаніе бросаеть спльную тінь на достов врность сказаній объ изобритеніи славянских в письмень въ ІХ въкъ. Трудно предположить, чтобы византійскіе историки умолчали о такомъ важномъ дёлё двухъ своихъ соотечественниковъ. еслибъ это дело совершилось въ действительности. Все попытки объяснить подобное молчаніе представляють крайнія натяжки. Помянутое сочинение анонима у Бандури хотя и написано по гречески, но какъ мы замътили, есть довольно позднее произведение. основанное не на греческихъ источникахъ. То же самое можно сказать о другомъ памятникъ, именно о Житіи святаю Климента, епископа Булгарскаго, существующемъ на греческомъ языкъ. Это сочинение принисывается болгарскому архіепископу Өеофилакту (умершему въ 1107 году), родомъ Греку \*). Но очевидно, оно составлено въ Болгаріи и на основаніи болгарскихъ, а не греческихъ источниковъ. Житіе это приписываетъ изобрѣтеніе письменъ обоимъ братьямъ Кириллу и Меоодію. Существуеть еще другое, краткое житіе Климента, также на греческомъ языкѣ (пзданное г. Григоровичемъ въ Журн. Мин. Народ. Просв. 1847 г. № 1). Послѣднее составляеть, по видимому, сокращение перваго

<sup>\*)</sup> Нівкоторые слависты, впрочемъ, не признають его сочиненіемъ Өеофилакта, а считаютъ произведеніемъ собственно болгарской литературы, переведеннымъ впослідствій на греческій языкъ (см. у Бодянскаго, стр. 9). Доказательства послідняго мийнія мы не находимъ убіднтельными; оні направлены къ тому, чтобы житіе это перенести во время боліве близкое къ Клименту (умершему въ 916 г.) и приписать его кому-либо изъ учениковъ Климента; слідовательно, эти доказательства отзываются предвзятою мыслію. Напротивъ въ самомъ житіи существують ясныя указанія на то, что оно написано нераніве конца Х віка, напр. выраженіе о "скнескомъ мечь, который упился въ крови Болгарской"; тутъ разумівется завоеваніе Болгаріи Святославомъ Русскимъ. Это житіе издано съ переводомъ на русскій языкъ профессора Меньщикова въ "Матеріалахъ для исторіи письменъ. М. 1855.

житія, но пийстъ сравнительно съ нимъ разныя прибавки и передълки. Такъ, въ этомъ краткомъ житін встръчается извъстіе. котораго нътъ въ полномъ, именно о томъ, будто бы Климентъ изобраль лиругіе знаки письмень, явственнае тахь, которые открыты ученымъ Кирилломъ". Извъстіе это саблалось источникомъ сильныхъ споровъ между некоторыми представителями славянской начки. Шафарикъ, на основани его и нъкоторыхъ открытыхъ намятниковъ глагольской письменности, восходящихъ къ Х в., изміння свой прежній взглядь на кирилицу и началь доказывать. что письмо, изобрътенное Кирилломъ и Менодіемъ, есть глагодица, а что такъ называемая кирилица произошла изъ глаголины п введена трудами Климента (Ueber den Ursprung und die Heimath des Glagolittismus. Von P. J. Schafarik Prag. 1858). Это мивніе не было принято паукою, не смотря на великій авторитеть Шафарика: оно вызвало горячія опроверженія и вообще зам'ятно оживило вопросъ о взаимномъ отношении кириловскаго и глагольскаго письма \*). Упоминаніе краткаго житія Климента объ изобрѣтенін имъ другихъ инсьменъ можно толковать только въ смыслъ упрощенія, улучшенія и вообще дальнъйшаго развитія кирилловскаго письма: что совершенно согласно съ свидътельствомъ Храбра о продолжавшемся устроенін этого письма и послѣ Кирилла. То н другое свидътельство подтверждаетъ нашу мысль, что кирилловское письмо утверждено въ Болгаріи трудами не самихъ Солунскихъ братьевъ, но преимущественно ихъ учениковъ, удалившихся изъ Моравін въ Болгарію; а процвёло оно здёсь постепенно уже трудами ихъ преемниковъ.

Извѣстно, что дѣятельность Кирилла и Мееодія и происхожденіе славянскаго инсьма представляють поприще, на которомь пробовали свои силы многіе славянскіе и нѣкоторые нѣмецкіе ученые. Вопросъ этотъ имѣетъ весьма богатую литературу; напомнимъ только труды: Шлёцера, Добровскаго, Калайдовича, Венелина, Шафарика, архимандрита Макарія, епископа Филарета, отца Горскаго, Копитара, Миклошича, Шлейхера, Ваттенбаха, Палаузова, В. И. Григоровича и И. И. Срезневскаго. Почти всѣ эти предшествовавшіе труды нашли себѣ тщательную оцѣнку въ

<sup>\*)</sup> Въ русской литературъ укажу на возраженія Гильфердинга; по самое обстоятельное опроверженіе доводовъ Шафарика и сводъ мивній по этому вопросу см. въ статьв г. Викторова: "Последнее мивніе Шафарика о глаголиць (Летописи Русской литературы: Изд. Тихоправова. Т. II и III). Переводъ на рус. языкъ этого сочиненія Шафарика въ Чт. О. ІІ. и Др. 1860. IV.

упомянутомъ выше сочинени О. М. Бодянскаго: "О времени происхожденія Славянскихъ письменъ" (Москва. 1855 г.). Но и послѣ этой книги разработка вопроса не прекратилась; напротивъ, онъ оживплся и обогатился новыми трудами. Кромъ сочиненія Дюммлера, появившагося почти одновременно съ книгою Бодянскаго (Die pannonische Legende vom heiligen Mthodius въ Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen. Vien. 1854), yramy на: Гануша (Zur slavischen Runen-Frage. Ibid. 1857), Гинцеля (Geschichte der Slaven Apostel. Leitmeritz. 1857), Paukaro (Viek i djelovanje sv. Cyrilla i Methoda. U Zagrebu 1859), Викторова ("Последнее мненіе Шафарика о глаголице" 1859—1861 годовъ н "Кириллъ и Меоодій" 1865 г.), П. Лавровскаго (Кириллъ и Менодій. Харьковъ. 1863 г.), Срезневскаго ("Древніе намятники письма и языка югозападныхъ Славянъ" въ Христіан. Древ. Прохорова. 1864). Лежера (Cyrille et Methode. Paris. 1868) и Бильбасова (Кириллъ и Меоодій. 1868—1871 гг.).

Казалось бы, что можно прибавить къ столь подробной и многосторонней обработкъ предмета? Но въ томъ-то и дъло, что, не смотря на эту обработку, уже самое разпообразіе мийній говорить, что вопросъ все еще далекъ отъ положительнаго ръшенія. Следовательно, въ немъ самомъ, то-есть, въ его постановке или въ его псходныхъ пунктахъ заключались условія не благопріятствующія его разр'ященію. Мы думаемъ, что эти условія прежде всего суть легендарный элементь, оть котораго наука все еще не могла вполнъ освободпться. Изслъдователи по большей части шли отъ изобрътенія письменъ Кирилломъ и Менодіемъ и пытались опредёлить: какое письмо изобрётено прежде, глагольское или кириловское? Мы думаемъ, исходные пункты будутъ ближе къ истинъ, если примемъ положение, что объ азбуки существовали до временъ Солунскихъ братьевъ и возникли независимо другъ отъ друга, хотя и могли оказывать потомъ взапиное вліяніе \*). Повторяемъ, наука досель слишкомъ мало обращала вниманія на извъстіе Константинова житія о славянскихъ письменахъ, найденныхъ въ Корсуни. Очень въроятно, что это восточно-

<sup>\*)</sup> Говоримъ только о совмѣстномъ существованіи двухъ славянскихъ азбукъ въ эноху предкирилловскую; но не входимъ въ разсмотрѣніе вопроса объ ихъ происхожденіи и объ ихъ связи съ древними рупами (которую старается доказать, напримѣръ, Гапушъ) или съ тѣми чертами и рѣзами, на которыя указываетъ Храбръ. Этотъ предмстъ еще слишкомъ мало обслѣдованъ, чтобы дѣлать какіе-либо вѣроятные выводы.

славянское письмо заключало въ себъ ту азбуку, которая впослълствін была названа кирилипей: она вмъстъ съ начатками переволовъ, была принесена Кирилломъ и Меноліемъ въ Моравію. трудами ихъ учениковъ и преемниковъ утверждена въ Болгаріи. откуда вытёснила западнославянское письмо или глаголину, существовавшую у дунайскихъ Славянъ. Налбемся, что нашимъ мнъніемъ не умаляются заслуги Солунскихъ братьевъ. Безспорно имъ принадлежитъ честь дучшаго устроенія и приспособленія восточно-славянской азбуки къ потребностямъ крешенаго Славянскаго міра, а также ея утвержленіе и распространеніе посредствомъ дальнъйшихъ переводовъ Священнаго Писанія и дъятельнаго размноженія его списковъ. Уже самое появленіе легентъ. относящихъ къ ихъ дъятельности все начало славянской письменности, показываеть, что они лъйствительно совершили великіе подвиги на этомъ попришт и произвели значительный переворотъ въ этомъ деле.

Лалбе, филологи, занимавшіеся вопросомъ о славянскихъ письменахъ, повторяемъ, и не могли придти къ удовлетворительному разрѣшенію этого вопроса уже вслѣлствіе невѣрнаго представленія о народностяхъ Болгарской и Русской. Большинство ихъ считало эти народности чуждыми Славянскому міру, и еще менже полозръвало присутствие чистаго Славяно-Болгарскаго элемента. притомъ элемента христіанскаго, въ Крыму по сосъяству съ Корсуномъ, въ эпоху пребыванія тамъ Константина и Менодія. Вотъ новое доказательство тому, въ какой тъсной связи находятся филологія и исторія при разр'ященій полобныхъ вопросовъ. Какъ бы ни была тщательна филологическая разработка предмета, но если къ ней присоединились невърныя историческія положенія, то и выводы ея никогла не лостигнуть надлежащей ясности и точности. Мы далеки отъ притязанія решить положительно вопросъ о происхожденіи славянскихъ письменъ и о взаимномъ отношенін двухъ славянскихъ азбукъ: но смѣемъ надъяться, что добытые нами выводы, относительно народности и разныхъ вътвей великаго Болгарскаго племени, могутъ принести свою долю участія въ решенін помянутаго вопроса.

## IX.

Выводъ о времени русскаго владычества въ Черной Болгарін.—Изв'єстія о Руси въ житінхъ св. Георгія и св. Стефана.—Свид'єтельство Таврическаго анонина и его предполагаемое отношеніе къ Игорю. — Таматарха.

Изъ всего предыдущаго выводимъ, что тѣсныя связи Черныхъ Болгаръ съ Руссами или Азовско-Диъпровскими Роксаланами начались приблизительно въ первой половинъ IX въка.

Представимъ въ сжатомъ видъ сущность доказательствъ, на которыхъ мы основываемъ это положение. По изв'ястию византийскихъ псториковъ Өеофана и Никифора, Кубанская или Черная а по ихъ словамъ Великая или Превияя—Болгарія въ тѣ времена платила дань Хазарамъ: историки эти писали въ нервой четверти IX въка. Въ 864 — 865 гг. Русь совершаетъ морской набътъ на Царыградъ; а мы доказывали, что полобные набъги слълались возможны только съ ея появленіемъ на берегахъ Боспора Киммерійскаго. Беседы патріарха Фотія дають понимать, что это напаленіе Руссовъ на столицу Византін произведено было въ первый разъ, но что самый народъ Русскій не былъ тамъ неизвъстенъ, то-есть, что русскіе послы и торговцы уже посъщали Византію. Следовательно, утвержденіе Руси на берегаха Боспора Киммерійскаго совершилось въ періодъ времени между Өеофаномъ и Никифоромъ, съ одной стороны, и Фотіемъ-съ другой. И дъйствительно. на этотъ періодъ надають два свидітельства, которыя могуть бросить ивкоторый свёть въ темную эпоху, насъ занимающую: это извъстіе Константина Багрянороднаго о построенія Саркела около 835 года и упоминаніе Бертинскихъ літописей о послахъ русскаго кагана къ императору византійскому Өеофилу около 839 года. Мы говорили, что эти два извъстія по всей въроятности имъють связь между собою, то-есть, намекають на борьбу Руси съ Хазарами, при чемъ тотъ и другой народъ искаль союза съ Византійскою имперіей. Русское посольство не воротплось тёмъ же путемъ въ Кіевъ по причинё варварскихъ народовъ. По всѣмъ признакамъ, на югѣ Россіи и на Таврическомъ полуостровъ въ то время кипъли жестокія войны Болгаръ,

съ которыми соединились Руссы, противъ Хазаръ и Угровъ. Эти войны окончились освобождениемъ Черныхъ Болгаръ; но витсть съ тьмъ, Хазарское иго они должны были промънять на нъкоторую зависимость отъ Русскихъ князей. Руссы, по всей въроятности, прежде всего утвердили свое господство на берегахъ Боснора Киммерійскаго, то-есть, изгнали хазарскіе гарнизоны изъ городовъ Боспора (Керчи), Фанагуріи (Тмутракани) и нізкоторыхъ другихъ и замънили ихъ своими дружинами; а разнымъ племенамъ Черныхъ Болгаръ, въроятно, предоставляли управляться по прежнему своими въчами и мелкими князьями. Вообще, первая половина IX вѣка по всѣмъ признакамъ была эпохой упадка Хазарской державы. Съ сѣвера ее тѣснили Иеченѣги, съ запада — Русь, съ юга — мусульманскіе халифы. Въ то же время покоренные народы возставали и завоевывали себѣ независимость. Такъ, около этой эпохи возвратили свою независимость Прикавказскіе Алане, пбо въ первой половинъ X въка, по свидътельству Константина Багрянороднаго, они уже не только свободны, но и тъснятъ самихъ Хазаръ. Черкесскія племена, то-есть, собственные Хазары и Кабардинцы, иначе Касоги, неохотно сносили иго каспійско-волжскихъ хакановъ, на что ясно указываетъ извъстіе Константина о кабарскомъ возстаніи. Хотя время этого возстанія и выселенія части Кабаръ онъ не опредёляеть; но по всей в роятности оно повторялось не одинъ разъ и подрывало крѣность Хазарской державы. Въ первой половинѣ Х вѣка находимъ Черкесскія илемена только въ вассальныхъ отношеніяхъ къ Итильскому верховному хакану, и подъ управленіемъ своихъ собственныхъ князей или кагановъ.

Мы уже говорили, что хазарское владычество въ Крыму держалось собственно черкесскими дружинами, и что съ этими-то дружинами должны были бороться Черные Болгаре, Русь и Греки. Борьба была продолжительна, такъ какъ Черкесы-Хазары, очевидно, засёли во многихъ укрёпленныхъ пунктахъ восточной и нагорной части Крыма; опираясь на эти пункты, они долго еще держались въ Крыму, и, конечно, не разъ пытались вновь завоевать утраченныя области. Ихъ союзниками въ этихъ войнахъ или просто наемниками служили Угры, кочевавшіе на западной и южной сторонѣ Азовскаго моря. Одну изъ такихъ попытокъ мы усматриваемъ въ приведенномъ выше свидѣтельствѣ житія Константинова объ осадѣ Хазарами какого-то христіанска-

Корчевомъ, который уже давно служилъ резиденціей особаго епископа.

Союзъ Руси съ Греками противъ Хазаръ въ началѣ XI въка заставляеть предполагать, что и прежде того хитрал, властодюбивая Русь, смотря по обстоятельствамь, то дружила съ Греками противъ Хазаръ, то наоборотъ воевала противъ Грековъ и нанимала въ свою службу черкесскія пружины (полобно Мстиславу Тмутраканскому, который имъль у себя черкесскія дружины въ войнъ съ братомъ Ярославомъ). По появленія Руси владычество въ Крыму разлълялось межлу Хазарами и Греками. Русь втёснилась между ними, и, справившись съ Хазарами, не остановилась перелъ Греками. Фотій намекаеть на убіеніе какихъ-то Русскихъ людей. На основанім послідующих отношеній можемь заключать. что туть діло пдеть о русскихь торговцахь; нбо Русь съ самаго начала является народомъ не только вопиственнымъ, но п торговымъ. Гдв произошло это убійство или обида русскихъ торговневъ, не извъстно: событіе могло совершиться въ Царьградъ нли гай-либо по близости его; но оно могло произойти также и въ Корсуни, этомъ важномъ торговомъ пунктъ, лежавшемъ на нограничь Византійскаго міра съ съверными варварами. Мы замътили, что жите Константина можетъ указывать на присутстве Русскихъ людей въ этомъ городе около половины IX века.

Лалбе, если Русь въ 864-865 гг. считала себя достаточно сильною, чтобы напасть на самый Царьградъ, то по всей въроятности, она ужь имъла и прежде столкновение съ Греками тамъ, гав ихъ владенія соприкасались съ Русскими землями, то-есть, на съверныхъ берегахъ Чернаго моря, и преимущественно въ Крыму, котораго юговосточный горный берегъ въ тъ времена быль покрыть греческими городами и замками, именно пространство между Херсонесомъ и Сугдіей. Извѣстная осада Корсуня Владиміромъ была, конечно, только посліднимъ эпизодомъ въ стремленіп Русскихъ князей присоединить къ своимъ владеніямь этоть берегь. Точно также, если Русь въ 864 году отважилась сдёлать нападеніе прямо на Царьградъ, то попятно, что она уже хорошо была знакома съ Чернымъ моремъ и съ его берегами; что, следовательно, этотъ первый набеть на столицу Византійской имперіи не быль воообще ея первымь морскимь набътомъ на предълы имперіп. Такимъ образомъ намъ становятся более понятными известія о Руси, встречающіяся въ житіяхъ св. Георгія, епископа Амастрійскаго, п св. Стефана, епископа Сурожскаго. Въ этихъ извъстіяхъ, не смотря на сильную легендарную примъсь, мы можемъ признать дъйствительную, тоесть историческую, основу.

Въ первомъ житіп говорится, что русскіе шираты, разоривъ и плѣнивъ всю приморскую страну, начиная отъ Пропонтиды, напали, между прочимъ, на городъ Амастриду (на южномъ берегу Чернаго моря, въ Пафлагоніи). Они вторглись въ храмъ, гдѣ покоились мощи св. Георгія, и начали расканывать его гробъ, думая найти тамъ сокровища, но были схвачены внезанною немощью и остались какъ бы связаны невидимыми узами. Князь варваровъ, пораженный чудомъ, раскаялся въ своей жестокости и алчности и отпустилъ христіанскихъ плѣнниковъ; усердными молитвами послѣднихъ варвары получили псцѣленіе, и удалились, заключивъ миръ съ христіанами (Acta Sanct. подъ XXI февраля, III, 278).

Другое житіе даетъ еще болье любонытныя подробности, хотя, впрочемъ, еще болъе заключаетъ въ себъ легендарной примъсп. Какой-то Русскій князь, поплінивъ всю страну отъ Корсуня до Корчева, съ великою силою приступилъ къ Сурожу. Послѣ десятидневной битвы онъ вломился въ городъ и устремился въ храмъ Софіп, гдѣ находился гробъ св. Стефана. Забравъ всѣ золотые сосуды и драгоценныя вещи, онъ захотель ограбить и самыя мощи святаго, покрытыя многоценными наволоками. Но едва прикоснулся къ нему, какъ упаль на землю съ искривленнымъ лицомъ и пеной, исходившею изо рта: какая-то сила давила его п едва позволяла ему дышать. Князь велёлъ тотчасъ возвратить въ храмъ все похищенное. Но тутъ онъ услыхалъ гласъ святаго: "Если ты не крестипься въ семъ храмъ, то и не изыдешь изъ него". Князь изъявиль готовность креститься, что п было немедленно исполнено; послё того онъ получилъ псцъленіе. Вмісті съ нимъ крестились и всі его болре. По возвращенін, князь даль свободу всёмъ свопмъ плённикамъ и съ миромъ отошелъ отъ города \*).

<sup>\*)</sup> См. Зап. Одесск. Общ., т. І. и Описан. Румянц. Музея—Востокова, 689. Житіе Стефана Сурожскаго дошло до насъ въ спискахъ XV и XVI вѣковъ, и очевидно, искажено разными прибавками. Такъ, князъ Русскій, нападавшій на Сурожъ, будто прибылъ изъ Новгорода и назывался Бравлинъ: имя это, какъ объясняютъ, передѣлано поздиѣйшими писателями изъ прилагательнаго "бранливъ".

Тотъ и другой святой жили въ VIII въкъ, и событія, на которыя намекають ихъ жизнеописанія, могли совершиться еще въ IX въкъ, чему не притиворъчить общій историческій холь волюренія Руссовъ на Таврическомъ полуостровѣ, ихъ морскихъ предпріятій и ихъ постепеннаго обращенія въ христіанскую въру. Относительно послёдняго обстоятельства укажемъ на окружное посланіе патріарха Фотія въ 866 году. Въ этомъ посланін говорится о крещеніи Руссовъ, которое последовало за ихъ нашествіемъ на Константинополь. По всей віроятности, они въ то время не ограничились однимъ напаленіемъ на столицу пиперіп. а старались захватить или разграбить и греческіе города въ Тавридь, и слъдовательно, могли между прочимъ взять Суглею или Сурожъ. Впрочемъ, судя по нѣкоторымъ признакамъ, мы можемъ пріурочивать объ легенды и къ болье позднимъ псторическимъ событіямъ и лицамъ. Такъ, описанія русскаго нашествія на Амастриду своими чертами напоминаетъ византійскія описанія Игорева нашествія на Виоинскіе берега, то-есть, на м'єста сосылнія. и нътъ ничего удивительнаго, если во время этого нашествія Русь успъла заглянуть и въ Амастрилу. А чуло, совершившееся съ Русскимъ княземъ въ Сурожв, и крещение его сильно отзываются извъстною легендой о крещеніи Владиміра, только не въ Сурожь, а въ Корсунь. Последнее сближение подтверждается чудеснымъ исцъленіемъ царицы Анны, о которомъ упоминаетъ тоже житіе св. Стефана.

Дъятельность отважнаго и предпримчиваго Игоря, по видимому, составила важную эпоху въ отношеніяхъ Черныхъ Болгаръ къ Русскимъ князьямъ. Мы имбемъ поводы догалываться, что именно ему принадлежить окончательное утверждение русскаго господства на берегахъ Боспора Киммерійскаго и болбе решительное подчинение Черныхъ Болгаръ. Главнымъ поводомъ для этой догадки служить сравнение двухъ извёстныхъ намъ договоровъ съ Греками, Олега и Игоря. Въ Олеговомъ договоръ 911 года нътъ помину ни о Черныхъ Болгарахъ, ни о Корсунской земль; тогда какъ въ Игоревомъ договоръ 945 года прямо говорится о томъ, чтобы Русскій князь не пифлъ никакихъ притязаній на города Корсунской области, не воеваль бы этой страны и не позволяль воевать ее Чернымь Болгарамь. Следовательно, окончательное утверждение русскаго владычества въ Тавридъ и подчинение Черныхъ Болгаръ русскому княжескому роду, сидфвшему въ Кіевъ, совершилось въ періодъ между 911 п 945 года-

ми: а этотъ періодъ приходится въ княженіе Игорево. Что въ Олеговомъ договорѣ не случайно пропущено условіе о Корсунскомъ пограничьи, подтвержденіемъ тому служить следующій за Игоревымъ договоръ Святослава: въ последнемъ опять повторяется условіе не воевать страны Корсунской. Следовательно, со временъ Игоря Византійская имперія на этомъ своемъ пограничьи пришла въ непосредственное столкновение съ Руссами, Въ Святославовомъ договоръ мы не встръчаемъ Черныхъ Болгаръ. Это могло произойдти или оттого, что до насъ не дошелъ договоръ вполнъ, и мы имъемъ изъ него только небольшую часть, или потому, что Черные Болгаре къ тому времени уже находились на такой степени сліянія съ господствующею у нихъ Русью. что особое о нихъ упоминание делалось излишнимъ. Приписыван Игорю подчинение Таврическихъ Болгаръ, мы однако не должны упускать изъ виду, что это было только дальнёйшимъ шагомъ русскаго владычества въ восточной части Таврическаго полуострова. Самое естественное для Азовско-Дибпровской Руси стремленіе было прежде всего завладёть берегами пролива: черезъ негопроходиль главный ихъ судовой путь въ Чернос море и области Византійской имперіи. Во времена Олега между русскими владініями на Боспоръ и Корсунскою областью еще лежала земля Черныхъ Болгаръ, хотя и освобожденная съ помощью Руси отъ хазарскаго ига и находящаяся въ ней въ полузависимыхъ отношеніяхъ; русскія владінія еще не пришли въ тісное соприкосновеніе съ греческими владеніями, и потому въ Олеговомъ договорѣ нѣтъ условія объ этпхъ пограничныхъ отношеніяхъ. Игорь распространилъ свои владенія далее на юго-восточномъ берегу, и прежнія союзническія, полузависимыя отношенія Черныхъ Болгаръ къ русскимъ князьямъ обратилъ сплою меча въ отношенія подчиненныя. Такой повороть находился, конечно въ связи съхазарскими дёлами: русское владычество усиливалось по мёрё. того, какъ вытъснялись Хазары. Пока борьба съ Хазарами еще: была трудна, смътливые Русскіе князья ограничивались союзническими или полусвободными отношеніями Черныхъ Болгаръ; аг когда удалось сломить хазарское могущество, они стали действовать ръшительнье. Но борьба съ Хазарами за обладание восточнымъ Крымомъ и Таманью еще далеко не кончилась, и Русскіе князья иногда дъйствовали противъ нихъ въ союзъ съ Греками. Это предположеніе мы выводимъ изъ того мѣста Игорева договора, гдѣ Византія, въ замѣнъ обязательства Руси не воевать

Корсунской области, объщаетъ давать Русскому князю военную помощь, сколько ему потребуется. Противъ кого могла быть направлена эта помощь? Естественнъе всего предположить, что противъ сосъднихъ крымскихъ и кавказскихъ Черкесовъ-Хазаръ.

Мы позволяемъ себъ привести въ тъсную связь съ дъятельностію Игоря на Таврическомъ полуостровѣ одинъ изъ греческихъ отрывковъ, изданныхъ Газомъ (Leo Diaconus, Ed. Bon. 496—505, Nota ad p. 175). Въ этомъ отрывкъ какой-то греческій военачальникъ доносить о войнъ съ варварами. Судя по тому, что онъ упоминаетъ о Климатахъ, дъйствіе происходить въ Тавридь, пбо Климатами называлась Греческая область въ южной части Крыма по сосёдству съ Корсунемъ. Начальника варваровъ онъ называеть "княземь страны, лежащей къ свверу отъ Дуная". Эти варвары отличались прежде справедливостію, такъ что къ нимъ "добровольно" присоединялись многіе города и цёлые народы; но теперь они принялись безъ жалости грабить и опустошать землю даже своихъ близкихъ союзниковъ и подчиненныхъ, чтобы поработить ихъ совершенно. Они разорили болье десяти гороловъ и не менъе 500 селеній. Это опустошеніе приблизилось наконецъ къ предёламъ греческимъ. Тщетно греческій начальникъ посылалъ съ предложениемъ о миръ; неприятели ворвались въ его область, то-есть, въ "Климаты, съ великою конницей и пъхотой, и осадили какую-то кръпость, но послъ неудачныхъ приступовъ отступили. Однако война прододжалась. Авторъ донесенія послаль звать на сов'ящаніе тіхь сосіднихь жителей, которые были его союзниками (eos autem, qui ditionis nostrae erant). Когда они собрадись, то онъ устроилъ совътъ изъ ихъ старшинъ и держалъ къ нимъ рѣчь о мѣрахъ, какія надобно было принять въ подобныхъ обстоятельствахъ. Но тѣ, "не пмѣя понятія о дійствін императорскаго благоволенія, или чуждаясь греческихъ обычаевъ и дюбя независимость, или по соседству и сходству своихъ нравовъ съ княземъ варваровъ, обладающимъ большою военною силою, рёшили заключить съ нимъ союзъ", къ чему склоняли и греческаго начальника. Тогда последній отправился въ станъ непріятельскій. Князь варваровъ приняль его очень ласково, возвратиль ему Климаты, даже присоединиль къ тому еще целую область и определиль въ его пользу какіе-то доходы съ собственной земли.

Подъ именемъ князя варваровъ, владѣвшаго землею къ сѣверу отъ Дуная, конечно, скрывается князь Кіевской Руси, пбо ника-

кой другой владътель подобной земли не могъ въ то же время имъть области въ Крыму и вести тамъ войну съ Греками. Но пзслъдователи терялись въ догадкахъ о томъ, кого изъ извъстныхъ Кіевскихъ князей здёсь можно разумёть. Одни предполагали Владиміра и его походъ на Корсунь. Но это предположеніе не въроятно. Таврическій анонимъ говорить о нападеніи только на Климаты и неудачной осадъ какой-то изъ второстепенныхъ греческихъ крѣпостей въ Крыму, послѣ чего былъ заключенъ миръ; тогда какъ походъ Владиміра окончился взятіемъ Корсуня и крещеніемъ князя, а на эти событія туть ніть никакого намека. Другіе думали видъть здъсь Святослава, и это предположеніе имфеть за себя уже болье въроятности. Русскіе п византійскіе источники довольно тісно связывають дінтельность Святослава съ берегами Киммерійскаго Боспора, то-есть съ Крымомъ и Таманью. По нашей летописи, онъ воеваль съ Ясами и Касогами, следовательно, въ той же стороне; а договоръ съ Цимисхіемъ обязываетъ его не нападать на Корсунскую область. Левъ Діаконъ расказываеть, что императорь Никифорь Фока, приглашая Святослава напасть на Дунайскихъ Болгаръ, отправилъ къ нему патриція Калокира, котораго Кедренъ называеть сыномъ херсонскаго начальника, и мы можемъ догадываться, что самые эти переговоры происходили въроятно, въ Крыму, то-есть, въ русскихъ владеніяхъ, соседнихъ съ Корсунью. Левъ Діаконъ называетъ Киммерійскій Боспоръ отечествомъ Тавроскию овъ или Святославовыхъ Руссовъ, говоря, что греческія суда на Дунат отрізали имъ бітство въ ту сторону.

Оставляя за Святославомъ нѣкоторую вѣроятность по отношенію къ помянутому отрывку, мы однако думаемъ, что еще съ большею вѣроятностію можно отнестп расказанное въ немъ событіе къ дѣятельности Святославова отца Игоря. Вопервыхъ отрывокъ повѣствуетъ о порабощеніп княземъ варваровъ союзнаго и родственнаго племенп; это племя было, конечно, никто иное какъ Черные Болгаре, занимавшіе восточныя прибрежья Крыма; о подчиненіп же ихъ Кіевскому князю впервые упоминается въ Игоревомъ договорѣ. Вовторыхъ, тотъ же договоръ упоминаетъ и о Корсунской области; слѣдовательно, владѣнія Кіевскаго князя при Игорѣ вошли въ непосредственное съ нею соприкосновеніе, съ окончательнымъ подчиненіемъ Черныхъ Болгаръ. Втретьнхъ, въ договорѣ Греки обѣщаютъ военную помощь Русскому князю, и мы уже говорили, что это, безъ сомнѣнія, была помощь

противъ общаго врага, то-есть, сосъднихъ Хазаръ. Подтвержденіе нашему предположенію можно найти и въ извѣстіп Константина Багрянородиаго, который говорить, что въ случай нужды, противъ Хазаръ можно вооружить или Аланъ, или Черныхъ Болгаръ. Не даромъ же варварскій князь, если вфрить отрывку, легко помирился съ греческимъ начальникомъ и даже щедро наградилъ его: можетъ быть, хазарскія отношенія имёли туть нёкоторую долю вліянія. Въ четвертыхъ, Левъ Діаконъ подтверждаетъ связь Игоревой деятельности съ восточною частью Тавриды: онъ сообщаеть, что посл'в пораженія у береговь Малой Азіп, Игорь съ остатками своего флота бъжаль въ Киммерійскій Боспоръ. Наконецъ, въ пятыхъ, Игорь является первымъ Кіевскимъ княземъ, котораго по имени знаютъ византійскіе и западные нисатели, и конечно, потому, что это быль князь предпримчивый, властолюбивый и жадный къ добычь; онъ предпринималъ дальніе походы и заставляль много говорить о себь и о своихь Руссахь. Жестокость п жадность, выказанныя имъ особенно по отношению къ Древлянамъ и причинившія ему погибель, весьма походять на черты, которыми анонимный отрывокъ, не безъ примъси реторики, описываетъ его образъ дъйствія по отношенію и къ его Таврическимъ данникамъ, то-есть, къ Чернымъ Волгарамъ. Но главное историческое значение его деятельности, конечно, было болье важное, нежели разорение и вымогательства; судя по всымь даннымъ, этотъ энергичный князь сильно подвинулъ впередъ объединеніе Восточно - Славянскихъ племенъ подъ властью великаго князя Кіевскаго. Онъ-то и совершиль, въроятно, полное подчиненіе Черныхъ Болгаръ, такъ что следующій за нимъ договорь Святослава съ Греками (или дошедшій до насъ отрывокъ этого договора) уже не упоминаетъ о Черныхъ Болгарахъ, а говоритъ прямо о сопредёльности русскихъ владёній съ Корсунскою областью.

Но кто были туземцы даннаго отрывка, нѣсколько зависимые отъ Грековъ, а въ тоже время сосѣдніе съ княземъ варваровъ и подобные ему нравами? Очевидно, это была та часть Черныхъ Болгаръ, которая обитала около греческихъ Климатовъ и находилась подъ нѣкоторымъ вліяніемъ Грековъ, хотя и не усиѣла еще проникнуться большимъ сочувствіемъ къ ихъ обычаямъ, а сохраняла обычаи сходные съ другою частью того же племени, то-есть, съ Руссо-Болгарскимъ элементомъ въ Тавридѣ. Мы едва ли будемъ далеки отъ истины, если предположимъ въ этихъ ту-

земцахъ тотъ Фульскій языкъ, который во время Константина и Менодія хотя исповёдываль уже христіанскую религію, однако еще поклонялся своему священному дубу и соблюдаль прежніе языческіе обряды. По всей віроятности, и літь 70 спустя, тоесть, во время Игоря, этотъ народъ еще не далеко ушель въ усвоеніи христіанскихъ нравовъ и все еще по своимъ понятіямъ п образу жизни быль ближе къ своимъ соплеменникамъ (также отчасти принявшимъ крещеніе), нежели къ Грекамъ или къ сосъднимъ Готамъ; послъдніе уже во время Юстиніана I отличались преданностію христіанству п были союзниками Грековъ противъ Утургуровъ - Болгаръ. Малая спипатія къ греческому господству и особенно племенное родство съ Русью, конечно, увлекли Фульскихъ туземцевъ на сторону Русскаго князя въ войнъ съ Греками \*). Посл'ядніе, какъ изв'ястно, старались привлекать на свою сторону сосёднихъ варваровъ, обращая ихъ въ христіанство или склоняя ихъ подарками. Очень можетъ быть, что греческія интриги между Таврическими Болгарами не остались безъ вліянія на какія-либо ихъ попытки къ отпаденію отъ Русскихъ князей, что, въ свою очередь, могло послужить поводомъ къ жестокому наказанію п окончательному подчиненію этихъ Болгаръ, а также п къ войнъ съ самими Греками. Во всякомъ случаъ склонная къ питригамъ византійская политика, умѣвшая сѣять раздоры между сосёдями, очень хорошо всёмъ извёстна. То, что авторъ отрывка говорить о награжденін его областью и о доходахь, назначенныхъ въ его пользу изъ собственныхъ земель непріятельскаго князя, отзывается неточностью донесенія, то-есть, нёкоторымъ хвастовствомъ. Конечно, тутъ надобно разумъть возвращение какого-либо клочка земли, занятаго варварами во время войны, и объщание помогать хлабомъ и скотомъ, въ которыхъ Греки нуждались, и которые у варваровъ были въ изобиліи. Указаніе отрывка на доходы непріятельскаго вождя съ собственныхъ земель, конечно лежавшихъ по сосъдству, свидътельствуетъ, что Русскій князь не впервые только пришель и покориль сосёднюю страну, но что дёло пдетъ именно объ усмиреніи и окончательномъ подчиненін Черныхъ Болгаръ. А иначе было бы непонятно, о ка-

<sup>\*)</sup> Съ христіанскимъ элементомъ у Таврическихъ Болгаръ можно привести въ связь и христіанскій элементъ Игоревой дружины, о которомъ упоминается въ договорѣ. Этотъ энергичный и даже жестокій князь, очевидно, отличался тершимостью въ отношеніи къ христіанамъ; слѣдовательно, религія не мѣшала Фульскому народцу вступить съ нимъ въ союзъ.

кихъ доходахъ идетъ рѣчь. Конечно, эти доходы, то - есть, дани съ туземнаго населенія Кіевскому князю, уже существовали; впрочемъ, теперь они могли быть увеличены \*).

Такимъ образомъ по нашему мнѣнію, появленіе Руси на берегахъ Боснора Киммерійскаго восходитъ собственно къ первой половинѣ IX вѣка; но окончательное утвержденіе здѣсь Кіевскихъ князей п распространеніе ихъ госнодства на всю восточную частъ Таврическаго полуострова совершилось не ранѣе эпохи Игоря, то есть приблизительно во второй четверти X вѣка. Въ это-то время, какъ надобно полагать, образовалось здѣсь то русское владѣніе, которое вскорѣ сдѣлалось извѣстно подъ именемъ Тмутраканскаго княжества. Русское названіе Тмутракань (позднѣе сокращенное въ Тамань), конечно, есть только видоизмѣненіе греческаго имени Таматарха. А послѣднее въ свою очередь, произошло отъ слитнаго названія Матарха или Метраха съ чле-

<sup>\*)</sup> Недавно появилось разсуждение А. А. Куника "О запискъ Готскаго топарха" (въ XXIV томъ Зап. Акад. Наукъ); такъ опъ называетъ анонимний отривокъ, о которомъ шла сейчасъ рѣчь. Въ этомъ разсуждении достоуважаемый ученый представляеть нісколько очень дільных сооображеній, но еще болісе такихъ, съ которыми ибтъ никакой возможности согласиться. При всей ученой обстановкъ, то-есть, при богатствъ ссилокъ на источники, разсуждение страдаетъ выводами, лишенными основаній. Такъ, г. Куникъ, два разные отрывка, изданные Газомъ, принисываетъ одному лицу и считаетъ ихъ автографами самого Готскаго топарха, хотя на это ивть никакихъ серьезныхъ доказательствъ. А главное, чтобы рёшить вопрось о народностяхь, подразумёваемыхь въ отрывкё, надо было прежде произвести точное изслёдование о томъ, какие народы въ то время обитали въ Крыму, и каковы были ихъ взаимныя отношенія. Такъ, г. Куникъ варваровъ, напавшихъ на Климаты, считаетъ Хазарами, въ особенности потому, что они являются туть могущественнымь народомь, хотя въ Х въкъ Хазары были уже стъснены въ Крыму Печенъгами и Русью. Между прочимъ онъ считаеть Алань вы числё народцевы, сопредёльныхы сы Корсунемы, а Черныхъ или Кубанскихъ Болгаръ помѣщаетъ только на Кубапи, котя о положенік Аланъ на северь оть Кавказа, а не въ Крыму, ясно говорить Константинъ Багрянородный, а на сосъдство Черныхъ Болгаръ съ Корсунскою областью, то-есть, на жительство ихъ въ восточной части Крыма, указываетъ договоръ Игоря. Климаты, о которых в говорится въ отрывкъ, дъйствительно могуть быть Готскими; но отсюда еще не следуеть считать Готами и тёхъ союзныхъ Грекамъ жителей, которые передались на сторону князя варваровъ, властвующаго къ свверу отъ Дуная. Г. Куникъ идетъ далбе, и, связывая два разния отрывка, вмъсто повздки въ станъ непріятельскаго князя заставляетъ греческаго военачальника путешествовать въ Кіевъ, единственно на томъ основаніи, что этотъ князь властвоваль къ северу отъ Дуная. Но владея Кіевскою землей, Русскіе князья въ Х вък тосподствовали и въ восточной части Крима, на что ясно указывають договоры Игоря и Святослава.

номъ та. Въ церковномъ уставъ Льва Философа—слъдовательно, IX въка — въ числъ архіепископій, подчиненныхъ Константинопольскому патріарху, на 39-мъ мѣстъ упоминается та Метраха. Константинъ Багрянородный, у котораго впервые встрѣчается слитное названіе Таµатарха, рядомъ съ нимъ употребляеть и названіе простое, то-есть, Матарха. Затѣмъ въ источникахъ находимъ слѣдующіе варіанты этого названія: въ средневѣковыхъ еврейскихъ надписяхъ—Матерка, у Нубійскаго географа—Метреха, у Арабовъ и Генуэзцевъ XII вѣка—Матерха, у Рубруквиса—Матрига и Матерха, на италіанскихъ картахъ XIV и XV вѣковъ—Матрека и Матрага, и пр.

Такимъ образомъ, на мъстъ Фанагоріи древнихъ писателей и Фанагуріи Прокопія и Өеофана встрѣчается у Константина Багрянороднаго Таматарха пли Матарха. Но въ періодъ временп между Өсофаномъ и Константиномъ въ странахъ Азовско-Черноморскихъ совершились довольно важныя перемёны. Хазарское могущество было сломлено возстаніями нікоторых покоренных племенъ, а также успліями двухъ сосёднихъ народовъ. Печенъговъ и особенно Руссовъ. Последние своими судовыми походами въ Азовское и Каспійское моря нанесли спльные удары Хазарскому государству и уничтожили его господство на берегахъ Киммерійскаго Боснора, гдё и основали свою собственную колонію. Печенѣги долгое время тѣснили Хазаръ съ сѣвера и опустошали ихъ области; наконецъ, стъсненные, въ свою очередь, союзомъ Хазаръ и Узовъ, они устремились на западную сторону Дона, и нахлынули на черноморскія степи, занятыя дотол'в племенами Угровъ и отчасти Кабаровъ. Угро-Кабары не выдержали этого нашествія и двинулись далье на западъ въ Дунайскія равнины. Нъкоторая часть Печенъговъ осталась въ своихъ прежнихъ жилищахъ за Дономъ и Волгой, въ соседстве съ Команами; но большая часть ихъ ордъ заняла огромное пространство отъ нижняго Дуная до нижняго Дона. Византійское правительство съ помощью золота и ловкой политики не замедлило воспользоваться этими варварами, чтобы сдерживать своихъ сосёдей какъ на Балканскомъ полуостровъ, такъ и въ Черноморскихъ владъніяхъ, то есть, Болгаръ, Руссовъ и Хазаръ. Впрочемъ Печенъти служили орудіемъ обоюду-острымъ, то-есть, за плату и добычу давали вспомогательныя дружины и тёмъ, которые воевали съ Греками, напримъръ, Русскимъ князьямъ. Этотъ варварскій народъ, въ свою очередь, внесъ еще большее раззорение и запуствніе въ Черноморскія области и расшириль тамъ господство степной природы. Онъ также началь затруднять Дивировской Руси ен связи съ берегами Азовскаго и Чернаго морей. Но онъ далеко не отрѣзаль Русь отъ этихъ береговъ, какъ отрѣзали впослѣдствій болѣе многочисленные и еще болѣе дикіе варвары, то есть, Половцы и Татары.

Печенъги, между прочимъ, выгнали Угровъ и Хазаръ также изъ съверной, степной части Крыма, и такимъ образомъ очутились на этомъ полуостровъ сосъдями греческихъ областей, то-есть, Херсона и Климатовъ. По словамъ Константина Багрянороднаго, они даже оказывали услуги Херсонитамъ въ ихъ торговыхъ спошеніяхъ съ Русью, Хазаріей и Зихіей, а именно, за условную илату перевозили въ Херсонесъ и обратно разные товары, какъто: рыбу, воскъ, хлъбные запасы, сукна, разныя украшенія одежды, пряности, дорогіе мѣха и пр. Сами они доставляли Грекамъ быковъ, овецъ, кожи и прочія сырыя произведенія своего скотоводства.

## Χ.

Географическія изв'єстія Константина Багрянороднаго о Болгаро-Тмутраканскомъ крат. — Девять Хазарскихъ округовъ. — Русское Тмутраканское княжество и его судьбы.

Константинъ Багрянородный сообщаетъ намъ нѣкоторыя любопытныя географическія подробности о Болгаро-Тмутраканской области, а также и вообще о сѣверномъ Черноморьѣ.

Вотъ что говоритъ онъ въ 42-й главѣ своего сочиненія "Объ управленіи Имперіей".

"Пацинакія ограничиваеть всю Русь и Боспорь до самаго Херсона, а также до Серета и Прута. Морской береть отъ Дуная до Дивира (Дивстра?) заключаеть 120 миль (µίλιον—тысяча шаговь, слёдовательно, около нашей версты). Дивстрь отъ Дивира отстоить на 80 миль, и этоть берегь называется Золотымь". "Отъ Дивира до Херсона 300 миль; но серединъ встръчаются гавань и озера, въ которыхъ Херсониты добывають соль. Между Херсономъ и Боспоромъ разстояніе въ 300 миль; туть лежать города Климатовъ. За Боспоромъ находится устье Меотійскаго

озера, которое по его величинъ всъ называютъ моремъ; въ него виалаютъ многія и великія р'яки. Такъ. на с'явер'я онъ им'я веть Ливиръ рвку, изъ которой Руссы отправляются въ Черную Булгарію. Хазарію и Сирію. Заливъ Меотиды достигаеть до Некропиль, отстоящихъ отъ Анбира на четыре мили, и соединяется съ ними тамъ, гдъ древніе переплывали море каналомъ поперекъ Херсона, Климатовъ и Боспора на разстояніи тысячи пли болже миль. Но съ теченіемъ времени путь этотъ засыпался п обратился въ густой лъсъ, п теперь существують двъ дороги, по которымъ Печенъти отправляются въ Херсонъ, Боспоръ п Климаты. Съ восточной стороны Меотійское озеро принимаеть въ себя многія ріки, каковы Танансь, который идеть отъ Саркела, и Харакуль, въ которомъ ловится рыба берзетикъ (βερξήтихоу), кромѣ того-рѣки Балъ, Бурликъ, Хадырь и многія другія. Устье Меотиды, изливающееся въ Понтъ, также называется Бурликъ; здёсь есть городъ Боспоръ; а напротивъ его лежитъ городъ, называющійся Таматарха. Это устье простирается на 18 миль, и посреди его находится большой, пизменный островъ, называемый Атехъ. Отъ Таматархи на разстояніи 15 или 20 миль есть ріка, именуемая Укрухь, которая отділяеть Зихію оть (области) Таматархи. Зихія простирается на разстояніи 300 миль отъ Укруха до реки Никопсисъ, на которой находится городъ того же имени. Выше Зихіи лежить страна Папагія, выше Папагін Қазахія, надъ Қазахіей Қавказскія горы, позади Қавказа Аланія. Морской берегъ Зихіи им'єть острова, одинь большой п три малыхъ, между которыми есть и другіе острова, населенные и возделанные Зихами, то-есть, Турганерхъ и Чарбагани; кроме того, еще островъ при устъв рвки, и еще около Птелеевъ; на последній спасаются Зихи во время нападенія Аланъ. Отъ Знхін, то-есть отъ ръки Никопсиса, до города Сотеріоноля по морскому прибрежью лежить Авазгія на протяженіи 300 миль".

Излипне было бы ожидать отъ подобныхъ извѣстій полной ясности и точности. Очевидно, сѣверные берега Чернаго моря и особеннно страны, лежащія къ востоку отъ Азовскаго моря, были извѣстны любознательному императору въ общихъ чертахъ, и только мѣстами онъ могъ сообщить нѣкоторыя вѣрныя подробности. Напболѣе темныя и запутанныя свѣдѣнія относится къ какому-то древнему каналу, который шелъ поперекъ Херсона, областей и Боспора и потомъ обратился въ густой лѣсъ съ двумя сухопутными дорогами. Мы предложимъ слѣдую-

шій вопросъ: въ этомъ мёстё у Константина не скрывается ли отголосовъ древнейшихъ преданій, вспоминающихъ о томъ времени, когда Крымъ былъ островомъ, и когда суда, напримеръ, изъ Ольвін, то-есть, Дивпровско-Бугскаго лимана, могли проходить въ Азовское море и следовать до Боснора вдоль северныхъ, а не южныхъ береговъ Крыма? А что касается до двухъ сухопутныхъ дорогъ, ведущихъ въ Крымъ изъ Печенъжскихъ степей, то здёсь можеть быть, подразумёваются Перекопскій перешеекъ и Арабатская стрълка, которая только узкимъ Геническимъ проливомъ отдёляется отъ сёвернаго берега Азовскаго моря. Послёднимъ путемъ, какъ мы замечали, по всей вероятности, происходили сухопутныя сообщенія Дивпровской Русп съ Тмутраканскою областью, и конечно, имъ пользовались въ особенности при движеніи коницци. Далье изъ словъ Константина можно понять, что самый Дивиръ какъ бы соединялся (какпиъ-то протокомъ) съ Азовскимъ моремъ, и Русь ходила этою дорогою на судахъ въ Черную Болгарію, Хазарію п Спрію. Въ этомъ представленіп, повторяемъ, заключается полтвержденіе того, что дійствительно между Дніпромъ и Азовскимъ моремъ существовало водное сообщение посредствомъ Самары. Міуса и ихъ притоковъ, при небольшомъ волокъ. Что касается до рікъ, внадающихъ въ Азовское море съ восточной стороны. то опять повторяемъ, подъ Харакулемъ можно разумѣть сѣверный рукавъ Кубани или такъ-называемую Черную Протоку, а Баль, Бурликъ и Хадиръ или Хадырь, по всей вфроятности, суть ничто пное какъ другіе рукава той же рікп или протоки, паполнявшіе Кубанскую дельту. Не забудемь, что въ Х въкт Тамань имёла нёсколько иной видь, нежели въ настоящее время: нъкоторые протоки заволокло пескомъ и землею, другіе, вслъдствіе засыпавшагося устья, обратились во внутренніе лиманы; такимъ образомъ Кубанская дельта получила характеръ полуострова. Но въ X въкъ, по всей въроятности, она представляла еще группу острововъ. Боспорскій пли Керченскій проливъ у Константина называется устьемъ Меотиды, и дъйствительно его можно такъ назвать вслъдствіе теченія пзъ Азовскаго моря въ Черное. Упомянутый посреди этого пролива низменный островъ Атехъ, конечно, есть ничто пное какъ часть южной Таманской косы, въ тъ времена еще представлявшая совершенно отдельный островъ. Области, лежавшія по восточному берегу Чернаго моря, то-есть, Зихія и Авазгія, обозначены вёрно; но тё, кото-

LIC WALLEY

рыя находились далее внутрь страны, очевидно, въ своемъ взаимномъ отношение определены только приблизительно, то-есть, Папагія, Казахія и Аланія. Аланія будто бы находилась надъ Кавказомъ, а Казахія подъ Кавказомъ; выходитъ, что между ними лежалъ Кавказъ. Но тутъ заключается явная неточность, и можно понять такъ, что оне были разделены какими-либо отрогами Кавказа. Судя потому, что Алане могли заграждать сообщеніе Каспійско-Волжсенмъ Хазарамъ съ Кавказскими, то есть, съ Кабардою или Папагіей и Казахіей, а также затруднять сообщеніе съ Саркеломъ, надо полагать, что Аланія въ те времена простиралась довольно далеко къ северу отъ хребта; а въ последствіи Команами и Татарами Алане были ограничены тою горною областью, въ которой обитають предполагаемые ихъ потомки, то-есть нынешніе Осетины \*).

Нельзя также не обратить вниманія на нівоторыя названія рібкі ста ихі филологической стороны. Одинь изъ рукавовь Кубани, именно самый южный, назывался Укругь, а другой рукавь и вмісті самый проливь именовались Бурликі — эти слова, очевидно, славянскія и принадлежали кі названіямь болгарорусскимь. Въ Харакулі мы узнаемь Кара-Ингуль или Черный (Карій) Ингуль (можеть быть, то же; что впослідствіи Черная Протока); названіе Хадырь ( $(X\alpha \delta \eta \rho)$ ) представляеть также славянскую форму. А слово Баль и до сихь поръ въ польскомъ языкі означаеть бревно (у нась въ уменьшенной формі балка); если же греческое (x) произносить какі (x), то получимь другое славянское слово, "валь", которое могло означать первоначально водяной валь или волну, а потомъ уже и земляную насыць \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Іосафать Барбаро, путешественникь XV віка, указываеть на древнія жилища Алань недалеко отъ восточнаго берега Азовскаго моря рядомь съ Черкесами Кабардинцами, которые жили на Кубанской плоскости. Алане, по его словамь, называли себя А с ъ (главы 1 и 10); это Ясы нашихъ лётописей, пынё Осетины.

<sup>\*\*)</sup> Какт вт Х вѣкѣ Киммерійскій Боспорт по имени рукава Кубани, а вмѣстѣ и по характеру своему, назывался у славянскихъ туземцевъ Бурликъ (то-естъ Бурливый), такъ въ ХП вѣкѣ встрѣчаемъ названіе Балванъ, напоминающее другой рукавъ Кубани, то-естъ Балъ. Мы разумѣемъ тутъ извѣстное мѣсто въ Словѣ о Полку Игоревѣ: "Дивъ кличетъ верху древа, велитъ послушати земли незпаемѣ, Влзѣ и Поморію, и Посулію, и Сурожу, и Корсуню, и тебѣ, Тмутраканскій балванъ". Много было сдѣлано разныхъ догадокъ для объясненія послѣдняго выраженія; по всѣ опи принимали слово балванъ въ томъ смыслѣ, въ которомъ оно теперь у насъ употребляется. Мы думаемъ, что ключемъ къ

Въ 53-й главъ того же сочиненія, въ главъ, посвященной расказамъ изъ исторіи города Херсона и его борьбы съ Воспорскими царями, Константинъ даетъ еще слъдующія подробности о Тмутракани и сосъднихъ съ нею областяхъ:

"За городомъ Таматархою находятся многіе источники, которые послѣ питья производять сыпь во рту. Также и въ Зихіи, подлѣ мѣста, называемаго Пагисъ, около Папагіи, существуетъ девять источниковъ, производящихъ сыпь во рту. Но они имѣютъ не одинаковыя цвѣта: одинъ красный, другой желтый, третій темный. Въ Зихіи, въ мѣстѣ, называемомъ Папага, по сосѣдству съ округомъ, именуемымъ Сапакси (Σαπαξυ), что значитъ "грязъ", есть источникъ, который также возбуждаетъ сыпь: существуетъ и другой подобный источникъ въ округѣ, называемомъ Хамухъ, по имени своего основателя Хамуха. Это мѣсто отсточить отъ моря на одинъ день коннаго переѣзда. Въ области Дерзинесъ, подлѣ двухъ округовъ, изъ которыхъ одинъ назызывается Сапикій (Σαπιχίου), а другой Епископій (Еπισхоπίου) есть тоже производящій сыпь источникъ, а также и въ области Чиляпертъ (Τζιλιαπερτ) въ округѣ Срехябараксъ (Σρεχιαβαραξ).

Очевидно, Константинъ описываетъ здѣсь вулканическія грязи и источники Таманскаго полуострова и сосѣдняго Кавказа. Не замѣтно однако, чтобъ эти источники были извѣстны въ то время своими лечебными свойствами, такъ какъ Константинъ знаетъ о нихъ только то, что они для питья не годятся, ибо производять во рту сыць. Интересны нѣкоторыя мѣстныя названія, здѣсь приведенныя. Предоставляемъ объясненія ихъ знатокамъ кавказскихъ языковъ и обратимъ вниманіе только на слово Сапакси. (Слѣдующее затѣмъ названіе Сапикіу, можетъ быть, происходитъ отъ одного съ нимъ корня). Предложимъ вопросъ: не есть ли это слово въ нѣсколько искаженной передачѣ славянское сопки, то-есть, именно вулканы, извергающіе изъ себя грязные потоки? Далѣе: девять разноцвѣтныхъ источниковъ гдѣ-то за Таманскимъ полуостровомъ на западномъ концѣ Кавказа—это число не находятся ли въ какой-либо связи съ названіемъ "Девяти Хазарскихъ

разъясненію этого выраженія можеть служить польское balwan, досель употребляемое въ смысль волны. Отсюда приходимь къ тому заключенію, что Тмутраканскій балвань Слова о Полку Игоревь просто означаеть "Тмутраканскій проливь", а въ переносномъ значеніи "Тмутраканскій край". (См. наши соображенія о томъ въ изданіп Москов. Археол. Общества Древности 1874 г.).

климатовъ" (τα εννέα κληματά της Χαςαρίας), о которыхъ Константинъ упоминаетъ въ 10-й главъ того же сочиненія?

Хазарскіе климаты или округи надобно различать отъ климатовъ Греческихъ, которые лежали въ юго-восточномъ углу Таврическаго полуострова, по сосъдству съ Херсонскою областью. Мы говоримъ: надобно ихъ различать, потому что у Константина иногда упоминание о нихъ довольно сбивчиво. Напримъръ, въ ІІ-й глава онъ говорить, что Алане могуть преграждать Хазарамъ путь ввъ Саркелъ, Климаты и Херсонъ". Здёсь полъ климатали въдгеографическомъ смыслё могуть быть понимаемы и тф. и другіе, если взять въ расчеть, что тѣ и другіе лежали между Саркеломъ и Херсономъ; но соображаясь съ внутреннимъ смысломъ, надобно здёсь разумёть климаты Хазарскіе, о которыхъ Константинъ говоритъ въ предыдущей главъ. Въ этой послъдней онъ объясняетъ, что девять Хазарскихъ округовъ лежатъ по сосъдству съ Аланіей, и, если Алане подвергали ихъ опустошеніямь, то наносили темь большой вредь Хазарамь, такь какь изъ этихъ девяти округовъ Хазары получали все нужное для жизни. Очевидно, область этихъ округовъ лежала въ запалной части Кавказа около Кубанской дельты, то-есть, тамъ, гдф находились упоминутые выше девять источниковъ; по видимому, то была часть Зихіи и Панагіи, подвластная собственнымъ Хазарамъ, тоесть. Касогамъ или Черкесамъ-Кабардинцамъ. Эта въ сущности небольшая область была дорога для нихъ, пбо, по словамъ Константина, отсюда они получали все нужное для жизни. Это все нужное, конечно, доставляла имъ торговля съ Греками и Руссо-Болгарами при помощи гаваней Азовскихъ и Черноморскихъ, изъ которыхъ товары шли въ Хазарію при посредствъ области, прилегавшей къ Кубанской дельтв. Кромв греческихъ тканей и металлическихъ издёлій, они получали отсюда хлёбъ и рыбу. Последняя особенно въ изобиліп ловилась въ Кубанскихъ лиманахъ. Такъ, Өеофанъ преимущественно указываетъ на булгарскую рыбу ксисть, а Константинь на берзетикь (по весьма въроятному мнѣнію г. Бруна, это одна и та же рыба; но онъ не могъ узнать. какая порода туть подразумивается. См. Зап. Од. Общ. У. 147).

Берзетикъ ловился именно въ Карагулѣ, то-есть, въ сѣверномъ рукавѣ Кубани. А страна, прилегавшая въ этому рукаву въ тѣ времена, можетъ быть, еще не была отвоевана Руссами отъ Хазаръ, и слѣдовательно, обитавшая здѣсь часть Черныхъ Болгаръ еще платила дань Хазарамъ, и конечно, платила естественными

произведеніями. Воть почему, въ случав опустошенія Аланами девяти округовъ, Хазарамъ грозилъ голодъ. Это извъстіе полтверждаетъ нашу мысль, что тутъ надобно разумать Хазаръ Кавказскихъ, а не Волжскихъ. У последнихъ, по известию Ибнъ-Фодлана, главною пищею служили рисъ и рыба; но рыбою снабжала ихъ Каспійско-Волжская довля; а рисъ они получали пли отъ ближайшихъ покоренныхъ племенъ, пли отъ торговцевъ, особенно восточныхъ. Однимъ словомъ, нѣтъ вѣроятности, чтобы Волжскіе Хазары питались хлібомъ и рыбою, доставлявшимися съ устьевъ Кубани или съ западнаго Кавказа. По всемъ признакамъ, Константинъ не имълъ яснаго представленія о положеніи и разныхъ частяхъ Хазарскаго государства: онъ смѣшивалъ Хазаръ Волжскихъ съ Черкесскими или Кавказско-Крымскими. Его извъстія могуть быть отнесены по преплуществу къ последнимъ. тогда какъ арабскія изв'єстія того же в'єка относятся преимущественно къ первымъ.

Итакъ, мы можемъ положительно сказать, что около первой половины Х въка Алане уже возвратили себъ независимость отъ хазарскихъ государей и тёмъ нарушили связь Касийско-Волжской Хазаріи съ западнымъ Кавказомъ или Кабардою. Но источники не даютъ опредъленныхъ указаній на то, въ какихъ отношеніяхъ послёдняя находилась къ Итилю. Мы можемъ только догадываться, что Черкесія или собственная Хазарія во времена Константина еще сохраняла вассальныя отношенія къ Итильскимъ каганамъ. Но безъ сомитнія, она также стремилась къ независимости, и возстаніе воинственныхъ Кабаровъ, о которомъ вспоминаетъ Константинъ, въроятно, повторилось не одинъ разъ. Во второй половинѣ Х вѣка, когда Хазарское государство ослабъло подъ ударами Аланъ, Печенъговъ и особенно Руссовъ, которые раззорили Саркелъ, тогда и собственные Хазары, то-есть, Крымскіе и Кавказскіе Черкесы, по видимому, возвратили себъ самостоятельность и отдёлились отъ Турко-Хазаръ Каспійскихъ. Указаніемъ на это обстоятельство могуть служить войны Руси и Грековъ въ первой половинѣ XI вѣка съ Черкесскими князьями Георгіемъ Чуломъ п Редедею \*).

<sup>\*)</sup> Мы уже упоминали, что часть Кабаровъ ушла къ Уграмъ и соединилась съ ними, и что хусарская конница, по всей въроятности, получила свое начало отъ этихъ Черкесовъ-Хазаръ. Точно также и уланская конница ведетъ свое происхождение отъ кавказскихъ Аланъ. У Татаръ подъ названиемъ уланъ разумълось сословие благородныхъ, что свидътельствуетъ объ ихъ уважении къ воин-

Теперь въ короткихъ словахъ доскажемъ дальнѣйшую судьбу Тмутраканской Руси.

Кіево-русскіе князья, чтобъ упрочить за собою обладаніе Тмутраканскимъ краемъ, не разъ доджны были возобновлять борьбу съ Хазарами-Кабардинцами, а иногла и съ ихъ сосъдями Аланами. Такъ, Святославъ, по словамъ нашей лѣтописи, воевалъ съ Касогами и съ Ясами. Затъмъ мы имъемъ извъстіе византійскаго писателя Кедрена о предпріятін Грековъ противъ Хазаръ при императоръ Василів II. Въ 1016 году онъ послалъ къ Хазаріи флоть поль начальствомь Монга: послёдній, "вспомоществуемый Сфенгомъ, братомъ Владиміра, того самаго, который женился на сестръ императора Василія, покориль эту страну, взявъ въ плѣнъ въ первой же битвѣ князя ея Георгія Чула". Извѣстіе это, по всёмъ признакамъ, не совсёмъ точно; по крайней мёрё оно не совствить согласно съ русскою детописью, которая незнаетъ у Вланиміра никакого брата съ именемъ Сфенга. Ладъе, не ясно, о какой Хазаріи здёсь говорится, во всякомъ случай не о волжской, куда греческія войска не проникали; притомъ имя Георгія показываеть, что онь быль христіанинь, а Итильскіе каганы испов'єдують ічдейскую віру. Здісь, по всей віроятности, річь илеть о какомъ-либо Хазарско-кабардинскомъ владеніи, которое упълъло до начала XI въка въ Таврилъ, по сосъдству съ Корсунскою областью (можеть быть, тамъ, гав лежать развалины Мангупа и Черкесъ-Кермена). Русскіе помогали тогда Грекамъ и въ этой сторонъ конечно, также, какъ помогали имъ въ борьбъ съ Болгарами Лунайскими (вслёдствіе родственнаго союза съ Греческими императорами).

Вскорѣ потомъ, именно подъ 1022 годомъ, наша лѣтопись помѣщаетъ извѣстіе о войнѣ съ Касогами Владимірова сына Мстислава, которому отецъ назначилъ въ удѣлъ Тмутракань. Эти Хазары-Касоги были сосѣдями Тмутраканской Руси съ восточной стороны, и конечно, между ними происходили споры за границы. Но не видно, чтобы въ эти споры вмѣшивались каганы Итильскіе; слѣдовательно, Касоги-Кабардинцы въ то время были уже самостоятельны и не имѣли политической связи съ Хазарами

ственнымъ Аланамъ. Отличительнымъ оружіемъ гусаръ, какъ извъстно, служитъ кривая сабля, а уданъ—конье; въроятно, это вооружение отличало и самыя племена Касоговъ и Ясовъ. О кривой хазарской или гусарской саблъ упоминаетъ и наша лътопись, противополагая ее русскому обоюдуюстрому мечу.

Каспійско-Волжскими. Мстиславъ, какъ извѣстно, одолѣлъ въ елиноборствъ Касожскаго князи Реледю и закололъ его; послъ чего, по условію, взяль его семейство и наложиль дань на Касоговъ, а по возвращенін въ гороль Тмутракань, исполняя объть, построиль церковь Богородицы. Эта церковь стояла еще во время лѣтонисца, то-есть, въ XII вѣкѣ. Какъ сильно было въ ту эпоху Тмутраканское княжество, показываеть успёхь Мстислава въ борьбъ съ старшимъ братомъ Ярославомъ. Съ своею руссоболгарскою дружиною и хазаро-черкескою конницею онъ победиль Ярослава и заставиль уступить себь восточную сторону Ливира. Мстиславъ перенесъ свою резиденцію въ Черниговъ, гай и умерь (въ 1036 году); не оставляя посай себя дітей, онъ всё свои земли передаль брату Ярославу. Послёдній при разлёлъ Руси между своими сыновьями отдалъ Тмутракань второму сыну, Святославу, то-есть, причислиль ее къ удълу Черниговскому. Съ тъхъ поръ она, за небольшими псилюченіями, и оставалась въ родъ Черниговскихъ Святославичей.

Святославъ отдалъ Тмутракань въ удёль своему сыну Глёбу Дентельность Глеба Святославича въ этомъ отдаленномъ конце древней Руси засвидетельствована дошедшимъ до насъ камнемъ съ следующею надписью: "Въ лето 6576 индикта 6 Глебъ князь мърнять море по леду отъ Тъмутороканя до Кърчева... сажени" \*) На этой надписи мы впервые встричаемъ болгаро-русское названіе Корчево пли Корчевь, откуда явилось сокращенное Керчь. Это название замвнило греческие "Пантиканея" и "Боспоръ", также какъ имя "Тмутракань" сменило древнее "Фанагорія". По видимому эти два города, лежавшіе другъ противъ друга на берегахъ пролива, ужь успъли нъсколько оправиться отъ раззореній, причиненныхъ имъ во времена гунно-болгарскаго и потомъ туркохазарскаго завоеванія. Керчь-Пантиканся не достигала уже никогда своего прежняго блеска; однако сохраняла свой торговый характерь, благодаря выгодному положенію на торномъ пути между Русью и Хазаріей, съ одной стороны, и Византійской имперіей, съ другой. О торговомъ характеръ Тмутраканской Руси, какъ мы говорили, особенно свидътельствуютъ арабскія извъстія.

<sup>\*)</sup> Камень этоть найдень быль въ 1792 г. на островѣ Тамани. Онъ имѣеть видъ плиты, и надпись высѣчена на боковой ел сторонѣ; хранится въ Петербургѣ въ Императорскомъ Эрмитажѣ. Число сажень (лнд) подвергается разночтеніямъ: по однимъ это 8054, по другимъ—14000.

Тмутракань въ это время имѣлъ верхъ надъ Корчевомъ, ибо былъ стольнымъ городомъ княжества.

Отдаленное отъ Кіевской Руси положеніе, смішанный, разноплеменный составь населенія и сосідство варварских народовь, готовых доставлять наемныя дружины всякому предпріимчивому вождю, ділали безпокойнымь и довольно шаткимь положеніе Тмутраканскихь князей, когда начались междоусобія въ потомстві Ярослава І. Положеніе это сділалось особенно шаткимь съ того времени, какь изъ-за Дона, около половины XI віка, надвинулись въ южно-русскія степи новыя орды кочевниковь, дикіе Половцы, которые мало по малу стали отрівзывать Тмутраканскую землю оть остальной Руси и затруднять между ними сообщеніе.

Одинъ изъ внуковъ Ярослава, Ростиславъ Владиміровичъ, послъ смерти отца своего Владиміра Новгородскаго, проживаль въ Новгородъ безъ удъла. Этотъ смълый воинственный князь, вмъстъ съ Вышатою, сыномъ посадника Остромира, ущелъ на югъ, набраль дружину и пзгналь изъ Тмутраканя своего двоюроднаго брата Глъба Святославича. Отецъ послъдняго, Святославъ, явился было на помощь сыну и возвратилъ ему Тмутраканскій столъ (въ 1064 г.). Но едва отецъ отправился назадъ въ свой Черниговъ, какъ Ростиславъ снова выгналъ Глеба и снова занялъ Тмутракань, гдъ и княжилъ до своей смерти. Но княжение это было кратковременно: оно прододжалось только два года. Храбрый Ростиславъ сдёлался грозенъ для своихъ соседей, то-есть, для Корсунскихъ Грековъ и Кавказскихъ Касоговъ; послъдніе платили ему дань. Греки тяготились сосёдствомъ такого воинственнаго князя и рёшились извести его. Лётопись наша расказываеть, что какой-то греческій начальникь или катапань прібхаль къ Русскому князю, подольстился къ нему и потомъ отравилъ его въ то время, когда онъ по обыкновенію пироваль съ своею дружиною (1066 г.). Преданіе, записанное рускимъ лѣтописцемъ, прибавляеть, будто катапань, успёвшій бёжать въ Корсунь, быль побить камнями отъ самихъ Корсунцевъ, когда Ростиславъ умеръ; но последнее известие едвали вероятно, такъ какъ, по словамъ той же яфтописи, сами Греки подослали его въ Ростиславу. Этотъ князь погребенъ въ томъ же каменномъ храмѣ Богородицы, который быль построень Мстпславомь Владиміровичемь.

Послѣ Ростислава Тмутраканскій удѣлъ снова перешелъ во владѣніе Черниговскихъ Святославичей. Тамъ мы встрѣчаемъ опять Глѣба, потомъ его брата, Романа Святославича. Когда

умерь ихъ отепъ Святославъ Ярославичь, наступили извъстныя междоусобія братьевъ его Изяслава и Всеволода съ племянниками Святославичами, которые хотели воротить себе отновскую часть. то-есть. Черниговскую землю. Въ 1078 году знаменитый Олегь Святославичь, убёжаль къ брату Роману въ Тмутракань, куда еще прежде явился двоюродный брать его Борись Вячеславичь. тоже обделенный своими дядыями. Здёсь эти безпокойные князыя вошли въ связи съ варварами, особенно съ Половнами, и съ ихъ помощью начали рядъ своихъ попытокъ противъ дядей. Олегу и Борису не посчастливилось, и последній паль въбитве на Нежатиной нивъ. Тогда Романъ, съ новыми толпами Половцевъ пошелъ на помощь Олегу, чтобы добыть Черниговъ. Но варвары измёнили братьямъ и заключили союзъ съ ихъ дядею Всевололомъ, конечно, склоненные къ тому золотомъ. Мало того, на обратномъ походъ варвары убили Романа. Олегъ, по смерти братьевъ слёдавшійся наслёдникомъ Тмутраканскаго стола, быль схваченъ п отправленъ за море въ Царьградъ (1079 г.). По поводу этихъ событій въ нашей літописи упоминаются тмутраканскіе Хазары: они подговорили Половцевъ убить Романа, они же схватили Олега и выдали Трекамъ (см. Инатскую лътонись новое изданіе, 143—144). Итакъ мы имфемъ ясное свидътельство, что часть населенія въ Тмутраканскомъ княжествь, и конечно, часть вліятельная, состояла изъ Хазаръ или Черкесовъ-Кабардинцевъ, которые прежде владъли этимъ краемъ. Въ данномъ случав тувемные Хазары, очевидно, дъйствовали въ согласіи съ великимъ княземъ Всеволодомъ, то-есть, но всей въроятности, были нодкуплены деньгами или объщаниемъ какихъ либо льготъ. По крайней мъры послъ удаленія Олега въ Грецію мы видимъ въ Тмутракани Всеволодова посадника Ратибора, но не надолго. Въ слъдующемъ году здёсь явились два новые искателя удёловъ. Лавидъ Игоревичъ и Володарь Ростиславичъ; они схватили Ратибора и завладели Тмутраканью. Всё эти быстрыя перемёны, конечно, делались не безъ участія все того же вліятельнаго элемента въ Тмутракани, то-есть, Хазаръ.

Между тёмъ наслёдственный Тмутраканскій князь Олегъ Святославичь изъ Константинополя быль отправлень далёе на островь Родось, гдё провель два года. Объ этомъ пребываніи его на Родосё упоминаетъ извёстный паломникъ пгуменъ Даніплъ при описаніи своего хожденія въ Іерусалимъ. Въ то время на византійскомъ престолё царствовалъ Никифоръ Вотаніатъ, который,

консчно, быль въ союз съ врагами Олега; кром того, Греки, въроятно, опасались найти въ немъ такого же безпокойнаго сосъда, какимъ быль Ростиславъ Владиміровичъ. Но когда Вотаніатъ быль низверженъ и на престолъ вступилъ знаменитый Алекс комненъ, обстоятельства, очевидно, измѣнились въ пользу Олега. Въ 1083 году онъ снова появляется въ Тмутракани, которую, по всей въроятности, воротилъ себ съ помощью прежнихъ непріятелей, а теперь новыхъ союзниковъ—Грековъ. Володаря и Давида онъ отпустилъ на свободу, но строго наказалъ крамольныхъ Тмутраканскихъ Хазаръ, предавъ смертной казни своихъ главныхъ враговъ \*).

Послів того, въ теченіе цілыхъ десяти літъ, ничего не слышно объ Олегь. По видимому, онъ въ это время спокойно княжиль въ Тмутракани. Но въ 1093 году умеръ Всеволодъ. Тогда Олегъ снова выступилъ на сцену: онъ онять явился съ наемными Половцами добывать Черниговъ у Владиміра Мономаха, и на этотъ разъ, достигъ своей ціли. Можетъ быть, къ тому же десятильтнему періоду относится одинъ вещественный намятникъ Олегова княженія въ Тмутракани. Мы говоримъ о серебряной монеть, которая нісколько літъ тому назадъ найдена на Тамани. На одной сторонів ен видно довольно неясное лицевое изображеніе, а на другой надпись: "Господи, помози Михаплу". Олегъ Святославичь въ крещеніи названъ Михапломъ, и ніскоторые изслідователи съ большою віронтностію принисываютъ ему эту монету (см. Древности, изданіе Моск. Археолог. Общества, т. ІІІ, вып. ІІ,)

Съ переселеніемъ Олега Святославича въ Черниговъ, въ лътописи нашей прекращаются всѣ упоминанія о Тмутраканскомъ краѣ. Можемъ только догадываться, что этотъ край въ XII вѣкѣ былъ наконецъ оторванъ отъ Русп Половецкою ордою. Но Чернигово-Сѣверскіе князья не забывали о немъ и дѣлали иногда попытки воротить его въ свое владѣніе. На эти попытки указываетъ знаменитое Слово о Полку Игоревѣ. Оно прямо говоритъ, что Игорь Сѣверскій и его братъ Всеволодъ Трубчевскій предприняли походъ на Половцевъ съ цѣлью "попскати града Тмутороканя". Вообще это Слово не одинъ разъ и съ замѣтнымъ

<sup>\*)</sup> Очень можеть быть, что именно къ этимъ Тмутраканскимъ Хазарамъ и соседнимъ Касогамъ, платившимъ дань, относятся извёстныя слова нашей лётописи о томъ, что "володёютъ Русскіе князья Хазарами и до сего дия".

сочувствіемъ упоминаетъ о Тмутракани. Извѣстно обращеніе поэта къ "Тмутраканскому балвану". Мы уже пмѣли случай представить свои соображенія о томъ, что подъ словомъ балванг тутъ не скрывается какой-то воображаемый пдолъ, но что это значитъ проливъ, а въ переносномъ смыслѣ здѣсь надобно разумѣть весь Тмутраканскій край. Какого либо половецкаго идола нельзя здѣсь разумѣть и потому, что этотъ край, оторванный отъ Руси, во второй половинѣ XII вѣка снова подналъ господству Византіи.

Византійская исторіографія XIII, XIV и XV в'єковъ мимохоломъ бросаеть некоторый светь на дальнейшія судьбы Тмутраканской Русп. Въ первой половинъ XIII въка вмъстъ съ сосъяними Зихами, Абасгами и Готами она была покорена Татарами Чингисхана, по извъстію Никифора Грегоры (онъ называеть зяъсь Черноморскихъ и Азовскихъ Руссо-Болгаръ Тавроскивами и Бористенитами). Инсатель второй половины XIII въка Георгій Пахимеръ говорить, что Алане, Зихи, Готы и Россы, покоренные Татарами. мало помалу стали усвоивать себъ пхъ нравы, а виъстъ съ одеждою стали употреблять и ихъ языкъ, будучи принуждены поставлять Татарамъ вспомогательныя войска. Одежда, а отчасти и нравы завоевателей довольно легко переходять къ покореннымъ народамъ. Подъ этою перемёною правовъ, конечно, надобно разумъть постепенное огрубъние и одичание, которому подвергались Тмутраканскіе Болгаро-Руссы подъ игомъ дикихъ монголо-татарскихъ ордъ, наводнившихъ юго-востокъ Европы, Кавказъ и Закавказье. Но что касается до языка, то онъ не такъ скоро утратился изъ народнаго употребленія и замінился языкомъ госполствующаго народа. О Готахъ мы знаемъ, что они долго еще сохраняли свой языкъ. То же можемъ предположить и относительно Азовско-Черноморскихъ Руссо-Болгаръ, пока христіанство не было у нихъ вытёснено мусульманствомъ. По крайней мёрё во второй половинѣ XIII въка христіанская церковь еще вполнъ соблюдалась, судя по извѣстію Кодпна о томъ, что архіепископъ Зихін и Метрахов быль возвышень въ санъ митрополита.

Въ началѣ XV вѣка Болгаро-Руссы еще разъ упоминаются по поводу войнъ Тамерлана. По извѣстію Дуки, въ его полчищахъ находились дружины Тавроскиоовъ, Зиховъ и Авазговъ.

Открытіе новыхъ историческихъ источниковъ и особенно мѣстныя изысканія, можеть быть, дадуть впослѣдствіп болѣе подробныя свѣдѣнія о судьбахъ этой Азовско-Черноморской Русп.

# ОТВЪТЫ И ЗАМЪТКИ.

Τ.

Ил вопросу о названіяха порогова и личныха именаха. Вообще о филологіи норманистова \*).

Изсяждуя вопросъ о происхождении Руси, мы встретились съ Болгарами, и не могли оставить въ сторонъ вопросъ объ ихъ народности, и не посвятить ему особаго изследованія. Разъясненіе народности и начальной исторіи Болгарь въ свою очередь освѣтило нѣкоторые пункты начальной Русской исторіи, казавшіеся досель не совсымь понятными. Напримырь, тенерь, когда мы знаемъ, что Болгаре съ IV или V вака встрачаются въ историческихъ источникахъ живущими на Кубани и въ восточной части Крыма и продолжають тамъ жить еще въ IX въкъ, теперь устраняется и самый вопрось о томъ, кто такое были и гда обитали Черные Болгаре, упомянутые въ Игоревомъ договоръ и въ сочинении Константина "Объ управлении имперіей". А эти Черные Болгаре въ свою очередь до нѣкоторой степени выясняють происхождение русскаго Тмутраканскаго княжества, отношенія Руси къ Хазарамъ въ этомъ краю и ту роль, которую играль греческій Корсунь въ исторіп нашего христіанства. Мало того, разъяснение Болгарской народности, могу сказать, неожиданно для меня самаго, бросило свёть на тоть пункть, который я недалье какъ въ первыхъ своихъ статьяхъ о Варяго-Русскомъ вопросъ еще считалъ въ числъ почти безнадежно темныхъ: на имена Дивпровскихъ пороговъ. Такіе результаты, разумвется, утверждають меня на исторической почвв по отношеню

<sup>\*)</sup> Изъ Сборинка Древняя и Новая Россія. 1875. № 5. (По поводу разсужденій В. Ө. Миллера о названіяхъ пороговъ).

къ начатому направленію, и все болье убъждають въ несостоятельности тъхъ легендъ и тъхъ искусственныхъ теорій, которыя затемнили собою начальную Русскую и вообще Славянскую исторію.

Указывая на принадлежность Славянамъ объихъ парадлелей. славянской и русской, въ названіяхъ пороговъ у Константина Б.. я замётня: "впрочемъ, какому именно племени первоначально принадлежали такъ называемыя славянскія имена пороговъ, Славянамъ съвернымъ или еще болъе южнымъ, чъмъ Кіевская Русь. ръшить пока не беремся". (См. выше стр. 210). Въ настоящее время, когна мы знаемъ, что къ югу отъ Кіевской Руси жили племена Славяноболгарскіе (Угличи и Тиверцы), можемъ уже прямо предположить, что славянская параллель въ именахъ пороговъ представляетъ ни болъе, ни менъе какъ болгарские варіанты болже древнихъ, т. е. славянорусскихъ, названій. И если филологи безъ предубъждения взглянуть на эти варіанты, то убъдятся, что они дъйствительно заключають въ себъ признаки перковнославянскаго, т. е. древнеболгарскаго, наръчія. Напримвръ, Островуни-прагъ и Вулни-прагъ. Здесь вторая часть сложныхъ именъ, т. е. прапъ, свойственна языку такъ наз. церковнославянскому или древнеболгарскому, а никакъ не славянорусскому, который во всёхъ своихъ намятникахъ инсьменности ниветь полногласную форму этого слова, т. е. порога. Точно также славянское названіе порога Веручи болье соотвытствуеть церковнославянскому глаголу връти, а не славянорусскому варити; тогда какъ последній мы узнаемь въ русскомь названіп порога Вару-форост (почему и позволяемъ себъ въ параллель ему ставить Веручи, а не Вулнипрагь, какъ стоптъ у Константина Б., очевидно спутавшаго некоторыя параллели). Название порога Неасыть, параллельное русскому Айфаръ, также есть церковно-славянское или древнеболгарское слово, и наконецъ последнее славянское название Напрези тоже отзывается церковнославянскою формою, хотя смыслъ его досель неясенъ и въроятно оно подверглось искаженію.

Мы и прежде предполагали, что коренныя древнъйшія названія пороговъ у Константина суть тъ, которыя названы русскими; а славянскія представляють только нъкоторыя ихъ варіанты. Это было видно уже изъ самаго порядка, въ какомъ ихъ передаетъ Константинъ; изъ того, что прибавленныя къ нимъ объясненія преимущественно относятся къ славянской параллели; наконецъ

изъ неодолимой трудности провести эти объясненія черезъ всю русскую параллель (хотя норманисты и проводили ихъ съ помощью величайшихъ натяжекъ). Невольно приходила мысль, что нъкоторыя изъ русскихъ названій по своей древности уже во времена Константина едва ли не утратили своего первоначальнаго смысла; такъ что ихъ объясняли уже съ помощью осмысленія. Разъясненіе начальной Болгарской исторіи подтверждаетъ наши предположенія. Болгарскія племена передвинулись въ Приднъпровскіе края не ранъе ІV въка, т. е. не ранъе Гуннской эпохи; тогда какъ Роксалане, по Страбону, уже въ первомъ въкъ до Р. Х. жили между Дономъ и Днъпромъ.

Что во времена Константина дъйствительно смыслъ нъкоторыхъ Русскихъ названій быль уже потерянъ, доказательствомъ тому служить порогь Есупп ('Ессоопт). Константинь говорить, что порусски и нославянски это слово значило "Не спи". Но ясно, что тутъ мы имъемъ дъло съ осмыслениемъ, основаннымъ на созвучін; само по себъ это повелительное наклоненіе не возможно какъ географическое названіе. Филологія норманистовъ уже потому показала свою научную несостоятельность, что она до последняго времени относилась къ слову "Не спи" какъ къ дъйствительному географическому имени, и подыскивала для него такую же форму въ переводъ на Скандинавскіе языки. По моему мнёнію, это могло быть одно изъ названій, сохранившихся отъ древнъйшей, еще Скиеской эпохи. Ключъ къ его происхождению, можеть быть, заключается въ извѣстін Геродота о томъ, что область, лежавшая между Гипанисомъ и Бористеномъ, на границахъ Скиоовъ-земледёльцевъ и Алазоновъ, называлась Ексампей (Еξαμπαίος), и что это скиеское название значило: "Святые пути". Мы можемъ видъть тутъ темное извъстіе именно о Дивировскихъ порогахъ, около которыхъ находилась священная для Скиновъ страна Герросъ. Каменныя гряды, преграждающія теченіе Дніпра, вітроятно, у туземцевь были связаны съ миническимъ представлениемъ о какомъ либо божествъ или геров, переходившемъ ръку по этимъ скаламъ, или набросавшемъ ихъ для перехода на другой берегъ, или вообще съ чемъ-либо подобнымъ \*). Слово Ексампи (при сокращенномъ окончаніи) или Ес-

<sup>\*)</sup> Для анаголін укажу народную легенду о происхожденіи каменной гряды, разділяющей на дві части воды озера Свибло Витеб. губ., Себеж. уйзда. Гряда эта называется "Чертовыми мостоми". ("Памятники Старины Витеб. губ."). Позд. прим.

самии съ утратою носоваго звука (въ родѣ славянскаго м) должно было произноситься "Есупи". Такъ сначала назывались вообще Днѣпровскіе пороги; а потомъ, когда ихъ стали различать отдѣльными названіями, Есупи осталось за первымъ. Затѣмъ явилось его осмысленіе въ формѣ: "Не спи". Еще позднѣе, подъ вліяніемъ этого осмысленія, одинъ изъ пороговъ сталъ называться "Будило", то-есть, названіемъ, болѣе соотвѣтствующимъ духу языка при данномъ осмысленіи. Конечно все это предлагаю не болѣе какъ догадку; но надѣюсь, что во всякомъ случаѣ она имѣетъ за собою большую степень достовѣрности, нежели забавное пазваніе "Не спи" съ его переводнымъ пе suefe пли eisofa.

Второй порогъ, Умьворси, норманисты продолжають преврашать въ скандинавское holmfors: ибо только при такомъ превращеній у этого названія получается одинаковый смыслъ съ стоящимъ противъ него славянскимъ Островунипратъ. Что русское хольм обратилось у Константина въ уль, по прежнему доказывается "непривычнымъ" греческимъ ухомъ, "въроятнымъ" смёшеніемъ аспирантовъ, переходомъ такихъ-то звуковъ въ такіе-то, и пр. Однимъ словомъ невърная передача этого названія будто бы совершилась по извёстнымъ фонетическимъ законамъ. А между тёмъ всё подобныя ссылки на законы языка уничтожаются следующимъ соображениемъ. Иностранныя слова действительно произносятся на свой дадъ, но это бываетъ обыкновенно въ томъ случав, когда народъ усвоиваетъ себв или часто употребляеть какое либо чужое слово. Но когда образованный человъкъ записываетъ иностранное названіе, то онъ старается передать его какъ можно ближе къ настоящему произношенію, а не передълывать его непремънно въ духъ своего роднаго языка. Доказательствомъ тому служить тоть же Константинь, который передаетъ въ своихъ сочиненияхъ множество варварскихъ названій всякаго рода; при чемъ часто сохраняеть ихъ произношеніе, совершенно не соотвътствующее духу греческаго языка, а иногда сообщаетъ ихъ въ очень искаженномъ видъ. Вообще подобныя ошнбки и неточности подвести подъ извъстные законы и съ помощію ихъ возстановить точныя данныя по большей части бываетъ невозможно. Напримъръ, на основании какихъ фонетическихъ законовъ русскій Любечъ у Константина обратился въ Телюча? и т. н. Это-то столь простое соображение норманисты упускають изъ виду.

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

Третій порогь, Геландри, по новому толкованію, есть собственно сравнительная степень отъ скандинавскаго причастія настоящаго времени gellandi звеняшій, а можеть быть звукь и туть только послышался Константину. Славянскимъ же языкомъ нельзя объяснять это названіе, потому что у Славянъ будто бы нётъ словь, начинающихся съ ие и по славянской фонетикъ и възгакомъ случав должно перейти въ ж. Нетъ будтобы у Славянъ п словъ, оканчивающихся на андр. Но во первыхъ, название даннаго порога исправляется по своему, т. е. выбрасывается звукъ р и удвопвается л; а иначе не совсемъ удобно предположить собственное имя въ сравнительной степени. Мы также, хотя и примърно, предполагали только маленькую поправку: вивсто Геландри читать Гуландри, и это слово совершенно подходило бы въ толкованію Константина, по которому оно означаетъ шумъ или гулъ. Во вторыхъ, не совсемъ верно, булто въ славянорусскомъ языкъ нътъ и не могло быть словъ, оканчивающихся на андр. Мы уже указывали некоторые примеры (глухандря, сленандря и т. и.; прибавимъ тундра, форма своя, а не чужая, хандра малорус. халандра п пр.); они представляють остатокъ какой-то весьма древней формы, для насъ уже утратившей свой грамматическій смысль. (Впрочемь по мнінію филологовь новманнской школы, кажется, подобныя слова стоять внѣ всякихъ законовъ славянорусского языка?). Въ третыхъ, невърно также п положеніе, что Славянскій языкъ не терпить словь, начинающихся съ и. На основани какого же фонетическаго закона въ одномъ изъ древивишихъ нашихъ памятниковъ, въ Повъсти Временныхъ лътъ, мы постоянно читаемъ "генварь" виъсто "январь"? Укажу еще на следующій примерь. У Бандури въ известномъ греческомъ расказ Анонима о происхождени Славянской азбуки приводятся славянскія названія буквъ съ помощью греческой транскринцін. При этомъ нетолько всѣ названія, начинающіяся пославянски буквою е (есть, еръ, еры, ерь), но даже и, и и оба юса переданы съ ге а именно γέεστι, γέορ, γερη, γέρ, γέατ, γίου, γέους, γέα. (О. М. Бодянскій въ своемъ сочиненіи "О врем. происхожд. Славян. письменъ" указываетъ, что такъ въроятно записано по южнорусскому или малорусскому произношенію \*).

<sup>\*)</sup> Еще напомню греческую передачу имени Ярославъ — Гіеростлавосъ. Могло также быть, что въ Геландри буква г принадлежала не самому имени, а его византійской передачѣ. Позд. прим.

Лля пускаго названіл порога Айфаръ, соотв'єтсвовавшаго славянскому Неясыть (пеликанъ), норманисты, по новъйшему ихъ толкованію, подыскали голландское слово ôievâr, что означаеть апста. Уже сама по себъ эта комбинація невъроятна. У Сканлинавовъ не водились пеликаны и не существовало ихъ названія: но имъ налобно было во чтобы ни стало перевести славянское название "неясыть", и воть они беруть для того у Голланлиевъ слово, означающее все таки аиста, а не пеликана. Такъ объясняють А. А. Куникь и Я. К. Гроть. Выше (на стр. 325) мы уже упоминали объ этомъ толкованіи. Послѣ нашей замѣтки на него встречаемь тоже толкование и въ томъ же виде во второмъ. "пополненномъ" изданіп "Филологическихъ разысканій" Я. К. Грота. (Спб. 1876 т. I стр. 422 и след.). При чемъ опять повторяется какъ неопровержимый факть, что Норманны вздили по Ливиру въ Царьградъ и следовательно переводили туземныя названія на родной языкь; хотя я и сирашиваль: гдѣ же несомнённое, историческое свидётельство объ этихъ идаваніяхъ по второй половины Х въка? Снова является ссылка на Петра В., который одинь изъ кораблей назваль по голландски Айфарт или Ойфарт; хотя нъть никакихъ свидътельствъ, что корабль названъ быль именно голландскимъ словомъ. Противъ нашего предположенія о принадлежности двухъ нараллелей двумъ нарачіямъ Славянскаго языка приводится положение, что такое явление "пе встръчается въ области географін"; хотя я прямо указаль на свидътельство лътописи ("ръка Ерелъ у Руси зовется Уголъ"), которое подтверждаеть, что действительно были у южно-русскихъ Славянъ варіанты къ некоторымъ географическимъ названіямъ \*). Тутъ любопытно между прочимъ следующее сообщение А. А. Куника. Лейденскій профессоръ Фрисъ напечаталь цілое паслідованіе подъ заглавіемъ Агфар, въ которомъ вопреки нашимъ норманистамъ отвергаетъ производство этого названія отъ голланд-

The second second

<sup>\*)</sup> Я К. Гроть въ изданіи 1876 г. продолжаєть ссилаться только на мою первую статью (О мним. призв. Варяг.), напечатанную въ 1871 г.; въ ней я еще слегка коснулся вопроса о порогахь, а болье развиль свои соображенія въ сльдующихъ статьяхъ. Онъ продолжаєть приписывать мий толкованіе Холмборы, вмёсто Ульборси; котя я такого толкованія собственно не предлагаль; а говориль, что если обращать ул въ holm, то и въ славянскомъ языкъ есть слово колмъ, и тогда вмёсто Улборси примърно можемъ получить не Holmfors, а Холмоборы. Но дёло въ томъ, что я съ самаго начала отвергаль превращеніе ул въ кольм, какъ пе естественное и сочиненное искусственно для полученія извёстнаго смысла.

скаго слова (439 стр.). Г. Куникъ конечно не соглащается съ Фрисомъ; но мы не видимъ убъдительныхъ основаній для этого несогласія. Напримъръ, голландскій авторъ замѣчаетъ, что въ Скандинавіп нѣтъ и слъда подобнаго названія. Но это ничего не значить—возражаетъ А. А. Куникъ,—"потому что слово то, заимствованное мореплавателями, только имъ и могло быть извъстно". Едва ли можетъ быть что либо болѣе искусственное, болѣе придуманное, чѣмъ подобное возраженіе. И опять оно основано на томъ же ничѣмъ недоказаннномъ предположеніи, что еще до второй половины Х вѣка Скандинавы массами плавали по Днѣпру, и притомъ именно тѣже моряки, которые въ тоже время посѣщали Голландію, гдѣ занимались естественно-историческими и филологическими наблюденіями!

О названіяхъ Дивировскихъ пороговъ мы неоднократно говорили и утверждали, что только выходившія изъ предвзятой мысли толкованія могли объяснять т. наз. русскія имена исключительно скандинавскими языками. Повторимъ вкратцѣ тѣ выводы, къ которымъ мы во время своихъ работъ постепенно пришли по этому отдѣлу Варяго-Русскаго вопроса:

- 1. Русскія названія суть основныя, первопачальныя, восходящія къ глубокой древности. Въ нѣкоторыхъ изъ нихъ можно видѣть остатокъ еще Скиоской эпохи.
- 2. Славянскія названія суть варіанты русскихъ и принадлежатъ нарѣчію древнеболгарскому; такъ какъ къ югу отъ Полянъ въ V—Х вв. жили племена болгарскія (Угличи и др.).
- 3. Названія пороговъ дошли до насъ въ весьма искаженной передачь. У насъ ньть средствъ провърпть ихъ даже самимъ Константиномъ Б., потому что онъ приводить ихъ только одинъ разъ. Сравненіе съ другими географическими именами въ его сочиненіи, а также и самые славянскіе варіанты, подтверждаютъ мысль объ этомъ пскаженіи. Кромѣ того Константинъ въ нѣкоторыхъ случанхъ перемѣщалъ соотвѣтствіе славянскихъ варіантовъ съ русскими.
- 4. Первоначальный смысль нёкоторых русских названій утратился, и Константинь приводить собственно их позднёйшее осмысленіе. Напр. названіе перваго порога Есупи (которое я позволяю себё сближать съ скнескимъ Ехатраіоѕ) по созвучію ссмыслялось словомъ Неспи; но послёднее какъ противное духу языка не сдёлалось собственнымъ именемъ, а отразилось въ болёе позднемъ названіи Будило.

- 5. Старанія норманистовъ объяснять русскія названія исключительно скандинавскими языками сопровождаются всевозможными натяжками. Мы думаемь, что съ меньшими натяжками можно объяснять ихъ языками славянскими, по и то собственно нѣкоторыя изъ нихъ, потому что другія, вслѣдствіе утраты слова изъ народнаго употребленія, или потери своего смысла, или по крайнему искаженію, пока не поддаются объясненіямъ (Есупи, Апфаръ и Леанти).
- 6. Тѣ объясненія славянорусскаго языка, которыя мы предлагаемъ, не считаемъ окончательными, а только примѣрными, пбо отвергаемъ возможность дѣлать точные выводы тамъ, гдѣ нѣтъ ни точныхъ данныхъ, ни средствъ опредѣлить степень ихъ неточности. Вообще географическія названія какой либо мѣстности часто бываютъ необъяснимы изъ языка того народа, который употребляетъ ихъ въ данную минуту; тутъ всегда возможны постепенныя наслоенія, позднѣйшія осмысленія и т. и. \*).
- 7. Что дѣйствительно въ южной Россіи существовали когдато при нѣкоторыхъ русскихъ названіяхъ варіанты славянскіе, указываетъ и наша лѣтопись въ извѣстныхъ словахъ; "И стояща на мѣстѣ, нарицаемомъ Ерелъ его же Русь зоветъ Уголъ". И въ данномъ случаѣ русское названіе болѣе древне, чѣмъ славянское, потому что первое утратилось, а второе осталось до нынѣ (р. Орель).

Эти выводы наши остаются пока во всей силѣ; хотя норманисты и продолжаютъ настапвать на скандинавскихъ словопропаводствахъ. Всякая новая попытка ихъ подкрѣпить эти словопроизводства порождаетъ только новыя и новыя натяжки.

Точто также остаются пока никъмъ неопровергнуты мои доводы о томъ, что имена нашихъ первыхъ исторически извъстныхъ князей, т. е. Олега и Игоря, несомиънно туземныя. Это

SALE AND A CARRY OF THE PARTY O

<sup>\*)</sup> Просимъ обратитъ вниманіе на последніе два вывода (5 и 6); такъ какъ порманисты принисываютъ мив попытку объяснить все изъ славянскаго языка. Между тёмъ я именно указывалъ, что мы имёемъ много словъ и названій издревле принадлежащихъ Славянамъ, и никакъ не можемъ улснить ихъ смыслъ изъ одного славянскаго языка, напримёръ: Перунъ, Дивпръ, Богъ, Хорсъ, Мокошь и пр. и пр. И притомъ это не какія нибудь искаженныя слова, которыхъ мы не въ состояніи провёрить. Непадобно еще упускать изъ виду, что и доселё существуютъ многія славянскія слова, которыхъ первоначальный смыслъ можетъ быть объясняемъ съ помощью Тотскихъ и вообще древненёмецкихъ памятниковъ письменности; что весьма естественно по родству корпей.

имена почти исключительно русскія (Олега встрічаемъ еще только у Литовцевъ въ сложныхъ именахъ Олегерлъ и Ольгимунлъ): тогла какъ между историческими именами Скандинавовъ ихъ. можно сказать, совсёмь нёть. И на обороть, наиболёе употребительныя историческія имена скандинавскихъ князей, каковы Гаральдъ, Эймундъ, Олафъ и т. п. совсёмъ не встрёчаются у нашихъ князей. Относительно туземства Олегова имени г. Костомаровъ справедливо указалъ на слова, происшедшія отъ того же корня, каковы льюта, вольюта и пр. Въ одной изъ предылушихъ статей мы сближали личныя имена Олегъ и Ольга (которую летонись пногда называеть Волыа и просто Волы съ названіями нікоторых ріжь и преимущественно съ названіемъ главной Русской ріки, т. е. Волги (и слідовательно съ словомъ влага или волога). Послъ того въ интересномъ изданіп г. Барсова Причитанъя Съвернато Края я встретилъ слово ольга, которое и досель употребляется въ томъ краю въ смысль болота (следовательно заключаеть въ себъ понятіе воды или влаги). Лучшаго подтвержденія для своего сближенія я конечно и не желаль. Выше я тоже указываль на имя знатной роксаланской жен-Санелии (по Іорнанду); вторая часть этого сложнаго слова очевидно есть таже Ольга или  $E_{Ma}$ , какъ она называется у Константина Б. Следовательно, съ какой же стати выводить подобныя пмена изъ Скандинавіи? А по поводу Игоря и нашего произношенія св. Георгія Егоромъ, пользуюсь случаємъ упомянуть о томъ, что по этому поводу писаль ко мнф профессоръ Харьковскаго университета Н. Я. Аристовъ въ мартъ 1874 года. Соглашаясь съ моими толкованіями, онъ пдеть еще далье, п между прочимъ, приводитъ имя Игоря въ связь съ языческимъ великаномъ нашихъ былинъ Святогоромъ (Свять-Игоръ). Прибавка слова "святъ" къ имени Игоря, по его мнѣнію, получилась подъ вліяніемъ христіанства и примішавшагося представленія о св. Георгів. Что дійствительно первоначальное его имя было несложное, Н. Я. Аристовъ подтверждаетъ стихомъ былины:

Быль на землѣ богатырь *Егоръ*-Святогоръ\*).

<sup>\*)</sup> Укажу еще на рѣчку Ингорь, впадающую съ правой стороны въ Волховъ. ("Географія Начальн. Дѣтописн". Барсова. 169.). Что съ принятіемъ христіанскихъ именъ ихъ передѣлывали на старый, языческій ладъ, о томъ замѣтиль и Морошкинъ ("О личныхъ именахъ Рус. Славянъ" въ Пзвѣст. Археол. Об. IV. 517). Позд. прим.

Что же касается до имень дружинниковь, приведенныхь въ поговорахъ Олега и Игоря, то это отрывки изъ Русской ономастики языческаго періода; часть ихъ встрічается потомь рядомь съ христіанскими именами въ XI, XII и даже XIII въкахъ въ разныхъ сторонахъ Россія, и только несовершенство филологическихъ пріемовъ можетъ объяснять ихъ исключительно скандинавскимъ племенемъ. Если и вкоторал часть этихъ именъ напоминаетъ подобныя имена въ древней съверно-германской ономантологін, что весьма естественно по многимъ причинамъ (выше не разъ указаннымъ), то пругая часть ихъ сильно отзывается восточнымъ или какимъ-то мидо-сармато-литовскимъ, а нфкоторыя пожалуй и угро-тюркскимъ характеромъ, и это все-таки не мфшаетъ ихъ славяно-русской народности. (Алвадъ, Адунъ, Адулбъ, Алданъ, Турд-овъ Мутуръ, Карш-евъ, Кары, Карнъ и т. и. Последнее, т. е. Кариг, очевидно по происхождению своему и смыслу тоже, что карна—печаль или бъда въ словъ о И. Игор.). Вообще этимологія личныхъ именъ по своей сложности, по разнообразнымъ отношеніямъ и вліяніямъ, политическимъ и этнографическимъ, можетъ составить особый отдёлъ сравнительно-исторической филологіи, и приступать из рішенію вопросовъ съ такими нехитрыми пріемами, какъ это досель двлалось, несогласно съ настоящими требованіями науки. Если бы въ упомянутыхъ договорахъ нашлось два, три (не болфе) имени действительно варяжскихъ, то это подтвердило бы только мою мысль, что, начиная съ Олега, въ Новгородъ содержался наемный варяжскій гарнизовъ и что нъкоторые знатные люди изъ Варяговъ уже съ того времени могли появляться въ самой кіевской дружинь. Повторимъ тоже, что и прежде не разъ высказывали: обыкновенно, тамъ, гдъ этимологические выводы противоръчатъ историческому ходу событій, при болье впимательномъ и многостороннемъ разсмотрвнін, эти выводы оказываются невфрны и указывають только на несовершенство филологическихъ пріемовъ.

Извъстно, что главный и постоянный врагъ исторіи какъ науки—это элементь вымысла, басни, съ которымъ ей приходилось бороться отъ самыхъ древнъйшихъ до самыхъ новъйшихъ временъ. Этотъ элементъ такъ переплетается съ источниками собственно историческими, что часто нужны величайшія усилія, чтобы выдълить его. Но кромѣ вымысла у исторической пауки есть и другіе непріятели, напр. недостатокъ свидѣтельствъ, недостатокъ безиристрастія и проч. А въ данномъ вопросѣ, какъ мы

A STATE OF THE STA

видимъ, ей приходится бороться п съ ошибочными филологическими пріемами.

Филологія стремится стать наукою точною; но до полной точности ей еще очень далеко; приблизительно вёрныхъ выводовъ она можеть достигать только тамъ, гдф имфеть для того достаточный матеріаль. Но во многихь случанхь, особенно относящихся къ въкамъ прошедшимъ, она безсильна представить удовлетворительныя объясненія, хотя это и не избавляеть ее отъ обяванности делать къ тому попытки. Движение ея въ этомъ отношенін находится въ тесной связи съ движеніемъ вообще исторической науки, которая, какъ извъстно, имъстъ въ виду всю сложность явленій. Неть сомненія, что наука славянорусской филологін сдёлала уже много усийховъ; но какъ она еще слаба при объясненіи самой исторіи языка, лучше всего показываетъ сл'ядующее. Передъ нами великорусское и малорусское нар'ячія въ полномъ своемъ состявъ; мы имъемъ обпльные письменные намятники, которые восходять до Х стольтія, и однако русская филологія не объяснила намъ досель, откуда взялось Малорусское наръчіе, когда оно сложилось, въ какихъ отношеніяхъ было къ вътви Великорусской и т. д. Есть по этому поводу и вкоторыя попытки, некоторыя мивнія, но до решенія вопроса еще очень далеко. Это ръшеніе зависить оть болье тщательной разработки древнийшей Русской исторіи. Точно также филологическая наука еще не въ состояніи опредёлить, гдё кончается церковно-славянскій языкъ п начинается собственно русскій въ древнихъ памятникахъ нашей письменности. Если послё столькихъ трудовъ, носвященныхъ вопросу, на какомъ славянскомъ наръчіп сдъланъ былъ переводъ Священнаго писанія, все еще продолжаются о томъ споры записныхъ филологовъ, то ясно, какъ еще слаба филологическая наука по отношенію къ исторіи языка. И этотъ вопросъ не можетъ быть рёшенъ безъ помощи болёе точныхъ пзследованій по древней исторіи Славянъ \*). Часто еще слабе оказывается филологія тамъ, гдѣ она пытается разъяснять геог-

<sup>\*)</sup> Какіе наприм'й могуть быть точные выводы о древнеболгарскомъ нар'ячін, когда самихъ Болгаръ записные филологи считають финискою или Турецкою ордою, отстанвая теорію, основанную на однихъ недоразум'вніяхъ. Они, наприм'й ръ, хватаются за н'ёсколько непонятныхъ фразъ въ одномъ славянскомъ хронограф'в, Богъ знаетъ на какомъ основаніи предполагая, что эти фразы суть остатокъ настоящаго болгарскаго языка. (Ам. т. даже Волжскихъ Болгаръ въ Хв. Арабы называютъ Славянами).

рафическія, народныя и личныя имена, дошедшія до насъ отъ вѣковъ давно минувшихъ. Тутъ является обширное поприще для всякаго рода догадокъ, предположеній, вѣроятностей и проч., и въ этихъ случаяхъ только тѣ догадки получаютъ вѣсъ, которыя могутъ опереться на исторію. Считаю не лишнимъ напомнить о всѣхъ этихъ истинахъ въ виду усилій норманизма: за недостаткомъ историческихъ данныхъ на своей сторонѣ искать поддержки преимущественно въ области филологіи \*).

#### II.

## Отвътъ В. Г. Васильевскому \*\*).

Въ № 12 "Древней и Новой Россіп" за 1875 годъ В. Г. Васильевскій почтиль меня отвѣтомъ на мою рецензію его изслѣдованія о Византійскихъ Варангахъ (ibid № 5).

SHAWAIT STATE

<sup>\*)</sup> Обращу вниманіе на одно перазъясненное доселѣ женское имя въ древнемъ княжескомъ семействѣ.

Въ Лавр. лът. подъ 1000 годоми сказано: "Преставися Мальфредь. Въ сеже лъто преставися и Рогивдь, мати Ярославдя". Тоже извъстие буквально повторяется и въ Ипат. лет.: "Преставися Мальфриль" и пр. Что это за Малфрида или Малфрадь? Обыкновенно ее считають одною изъ женъ Владиміра Великаго и ея имя относять къ именамъ норманскимъ. Но эти заключенія совершенно произвольны. По всей въроятности, это есть не жена, а мать Владиміра, извістная Малуша, по Лаврен. літ. "ключница", а по Инат. "милостница" Ольги. Братъ ея быль извёстный воевода Добрыня, а отецъ любечанниъ Малко (уменьшительное отъ имени Маль; такое же имя носиль, какъ мы знаемъ, одинъ древлянскій князь). Следовательно это была чисто славлиская семья. Малуша конечно получила свое ласкательное имя или прозваніе по отцу (какъ Любко и Любуша и т. и.). А когда ел сынъ Владиміръ сдёлался великимъ кияземъ Кіевскимъ, то естественно, ради почета, ен имени придали одно изъ тёхъ почетныхъ окопчаній, каковыми были славъ, а также миръ или фридъ, и виёсто Малуши получилась Малфрида или Малфридь. Только такимъ образомъ можно объяснить упоминание о смерти ея какъ лица извъстнаго; тогда какъ прежде ни о какой Малфридъ не говорилось. Лътописенъ, отмъчая ел кончину, какъ бы указываетъ именно на любопитное совпадение; въ одномъ и томъ же году умерли объ матери: и Владиміра, и сыпа его Ярослава. Имя Малфрыдь, подобно Рогньдь, было долго въ употреблении въ русскомъ княжемъ семействъ; такъ въ Инат. лет. подъ 1167 упоминается туровская княжна Малфридъ, а подъ 1168 смоленская Рогийдь, сестра в. князя Ростислава Мстиславича. Примъръ этотъ подтверждаеть только мое положение, что въ древнихъ именахъ Скандинавскихъ м Русскихь было много общихъ элементовъ. Позд. прим.

<sup>\*\*)</sup> Изъ Сборинка Древняя и Новая Россія. 1876 г. № 2.

Обращусь прямо къ нанболве важнымъ аргументамъ, которымп авторъ "Отвъта" возражаетъ на мою рецензію, п начну съ главнаго, т. е. съ извъстія Атталіоты объ экспедиціи противъ города Ангра. Мой оппонентъ выводить изъ него тождество Варанговъ и Руси; мы же, наоборотъ, этого тожнества совсемъ не видимъ. Атталіота не перечисляеть отрядовъ, которые входили въ составъ экспединін; мы только изъ самаго расказа узнаемъ. что въ ней участвовали Русь и Варанги. И замѣчательно, что зайсь, въ XI вики, встричаются именно рисские корабли (конечно съ русскими вопнами), подобно тому, какъ они встрачаются на византійской службѣ еще въ Х вѣкѣ у Константина Багрянороднаго ("Объ управленін пиперіей"). По поводу означеннаго отрывка я поставленъ въ непрілтное положеніе упрекнуть достоуважаемаго противника въ несовсемъ точной передаче и въ невърномъ толкованіи подлиннаго извъстія Атталіоты. Отсылаю интересующихся дёломъ къ переводу этого извёстія и къ его толкованію. (Древ. п Нов. Рос. № 12, стр. 397—398).

Въ переводъ я укажу на слъдующую неточность: "Въ одномъ и томъ же мъсть собралось сухопутное и морское войска; но вонны сухопутнаго отряда, отправившись впередъ къ городку, уклонелись съ своего пути" и пр. Здёсь, вопервыхъ, неточно употреблено два раза слово *сухопутный* вмёсто буквальнаго *пп*шій, и изъ расказа видно, что действительно туть речь идеть о пёхоте. Во вторыхъ, оппонентъ переводитъ такъ, какъ будто вев воины сухопутнаго отряда уклонились съ своего пути. Латинскій переводъ, приложенный къ Бонскому пзданію, вфрифе нередаетъ смыслъ подлинника, говоря о воинахъ, "которые былк изъ отдъла итхоты". Это относительно перевода; а въ перифразъ своемъ г. Васпльевскій предлагаеть толкованія, еще болье несогласныя съ подлинникомъ. По смыслу последняго выходить такъ: между тъмъ какъ часть пъхоты пустилась преслъдовать непріятелей, которые находились въ поль, и потеряла на это время. Варанги (также входившіе въ составъ и хоты), в триме знаку, поданиному съ русскихъ кораблей (подступившихъ къ городу съ моря), ранеимъ утромъ начали штурмовать городъ, и ворвались въ него. Тогда приверженцы Вріеннія, будучи конниками, ускакали изъ города. Послъ того подъвхали главные вожди экспедиціи, Урсель и Алексей Комнень, которые, видя бетство противниковъ, хотели ихъ преследовать, конечно, имен при себъ конный отрядъ; но не нашли повиновенія у собственныхъ

вопновъ. Между тъмъ нъкоторые непріятели, оставшіеся въ кръпости, частію пали отъ Русскихъ, частію взяты въ плінь какъ ими, такъ и конницею (прибывшею съ вождями). Слёдовательно, только Варанги и Русь действовали согласно съ заране составденнымъ планомъ: раннимъ утромъ первые штурмовали городъ съ сухаго пути, а вторая приступила съ морской стороны. Если неудалось окружить непріятелей и захватить нхъ "какъ бы въ съти", то виною тому была другая часть пъхоты, которая отклонилась отъ этого плана. Въ своемъ толкованіи г. Васильевскій вмъстъ съ нею заставляетъ самихъ предводителей, Урселя п Алексвя, гоняться за непріятелями, расположенными въ полв, и драчет такими образоми ихи самихи впновниками неполнаго успъха. Между тъмъ изъ подлинника выходить наоборотъ, что эти предводители съ своею конницею явились на мъсто дъйствія уже послъ того, какъ упомянутая пъхота отклонилась отъ своего назначенія, а Варанги вломились въ городъ. Изъ подлиннаго пзвъстія Атталіоты совстмъ нельзя заключить, что экспедиція разтълнялась на два отряда: "одинъ русскій — пешій на корабдяхъ, другой греческій конный — сухимъ путемъ". Тамъ мы випимъ болве разнообразія, а именно: 1) русскій морской отрядь; 2) пехота Варанговъ, 3) пехота, уклонившаяся съ путп, и 4) конница, прибывшая съ предводителями. Какой народности были два последніе отряда, подлинникъ не говоритъ. А Скилица-Кедренъ, упоминающій объ этой экспедиціи еще въ более сокращенномъ видъ, говоритъ только о русскихъ кораблях и сухопутномъ войскъ безъ всякихъ дальнъйшихъ указаній.

И такъ, гдѣ же Атталіота называетъ Варанговъ Русью пли Русь Варангами? Гдѣ же онъ ихъ отождествляетъ? Между тѣмъ мой противникъ выражается слѣдующимъ образомъ: "Самая твердая наша опора—расказъ Атталіоты, который пишетъ о томъ, что самъ видѣлъ—расказъ, въ которомъ упоминаются Русскіе и Варяги, но совсѣмъ не какъ что либо отличное одно отъ другаго". И далѣе: "Изъ него (т. е. изъ этого расказа) несомнюнно слѣдуетъ тождество Варяговъ и Руси, котя Д. И. Иловайскій и относится нѣсколько пронически къ нашему убѣжденію. Пусть судятъ читатели, кто правъ и кто не правъ". Если въ предыдущей рецензіи мы только иронически относились къ этому убѣжденію, то въ настоящей статъѣ, надѣемся, фактически указываемъ на его несостоятельность. Изслѣдователь прибавляеть, что

онъ "покрайней мёрё двадцать разъ читалъ и перечитывалъ этотъ отрывовъ", и никавъ не могъ понять его иначе. Мало того, онъ "предложилъ этотъ отрывокъ на обсуждение въ одномъ частномъ ученомъ собраніи, гдѣ достаточно было лицъ, знающихъ греческій языкъ и конечно нелишенныхъ здраваго смысла. Они также не нашли возможнымъ другаго объясненія". Меня нисколько не удивляеть подобный результать. Дёло въ томъ, что никто изъ присутствующихъ, въроятно, не взялъ на себя труда серьезно вдуматься въ смыслъ предложеннаго отрывка, п всѣ охотно согласились съ толкованіемъ изследователя; а толкованіе послёдняго сложилось полъ вліяніемъ засёвшей въ голове мысли о тождествъ Варанговъ и Руси. Я, съ своей стороны, не только предоставляю читателямъ судить, кто правъ; но п предлагаю составить спеціальную коммисію изъ ученыхъ и безпристрастныхъ знатоковъ дёла для рёшенія вопроса, кто изъ насъ ближе въ истинъ при объяснении упомянутаго извъстія Атталіоты. Прежде нежели усмотръть здъсь отождествление Руси съ Варангами, слёдовало предложить себё вопросъ: да возможно ли, что бы Атталіота однихъ и тёхъ же людей, на разстояніи нѣсколькихъ строкъ, называлъ то Русью, то Варангами, нигдѣ неоговариваясь, что эти названія означають одно и тоже? Ни онъ, ни другой какой либо писатель, нигде не сделали такой оговорки (подобно тому, какъ это сделалъ Левъ Діаконъ относительно Тавроскиеовъ). Слёдовательно, правъ ли я былъ, нападая на крптическіе пріемы В. Г. Васильевскаго, на такіе пріемы, съ помощью которыхъ можно приходить къ самымъ неожиданнымъ выводамь?

И такъ, "самая твердая опора" оказывается просто недоразумѣніемъ, недосмотромъ, неточнымъ толкованіемъ текста, хотя на текстахъ мой противникъ главнымъ образомъ и старается, такъ сказать, меня допечь. Конечно, недоразумѣнія и недосмотры могутъ случаться со всякимъ изслѣдователемъ, и мы нисколько не желаемъ на подобномъ основаніи умалять всѣмъ извѣстныя ученыя достоинства В. Г. Васильевскаго. Жаль только, что это случайное недоразумѣніе послужило главныъ основаніемъ его главнаго вывода.

Затѣмъ авторъ "Отвѣта" снова возвращается къ тѣмъ хризовуламъ, въ которыхъ стоятъ рядомъ Русь и Варанги, и въ трехъ случаяхъ безъ раздѣлительной частицы или. Авторъ хочетъ непременно читать ихъ "слитно", Русь-Варяги пли Варяго-

Русь. Повторяю тоже, что сказаль въ рецензін: изъ этихъ грамоть отнюдь не следуеть заключать о тожестве Варанговъ и Русн. По моему мнёнію, истинная критика отнеслась бы пначе къ данному факту, и, вмёсто того, что бы преувеличивать значение частицы ими, поискала бы въ условіяхъ того времени отвъта на вопросъ: почему въ самомъ дъль эти два имени стоять рядомь во всёхь четырехь грамотахь? Она обратила бы вниманіе на тёсныя, дружескія связи, установившіяся между Варягами и Русью при Владиміръ и Ярославъ, на постоянное присутствіе въ эту эпоху наемной варяжской дружины въ Кіевъ п на то, что изъ Кіева Варяги ходили также и на службу въ Византію. Весьма въроятно, что русскіе военные дюди нерылко вмъстъ на однихъ корабляхъ (русскихъ конечно, а не варяжскихъ) отправлялись въ Грецію, и тамъ, хотя ихъ дружины раздёлялись по своей народности, но могли составить и отряды соединенные. Въ концъ своего изслъдованія г. Васильевскій какъ бы забылъ объ исландскихъ сагахъ, о которыхъ онъ довольно подробно говорить въ началъ и серединъ изслъдованія. Саги эти положительно указывають на существование скандинавской дружины Веринговъ въ Византін въ XI вѣкѣ. Напомнимъ исторію Гаральда Смёлаго, который начальствоваль подобною дружиною и который отправился въ Царьградъ именно изъ Руси посяв службы при кіевскомъ дворъ. Г. Васпльевскій въ своемъ изследованіи только мимоходомъ замётилъ, что Скандинавы составляли часть византійскихъ Варанговъ, а другая болье значительная часть состояла изъ славянской Руси. Если бы онъ остановился на этомъ предположеніи о двойномъ состав'я варангскаго войска, то пожалуй еще могъ бы упомянутыя въ хризовулахъ два имени читать слитно Варанго-Рось; что означало бы соединенные отряды изъ двухъ различныхъ народностей (въ родѣ, напримѣръ, употреблявшагося въ крымскую войну назанія Англо-Французы). Но, признавъ мимоходомъ существование скандипавскихъ Веринговъ въ Византіп, авторъ потомъ успливается доказать, что византійцы отождествляли славянскую Русь съ Варангами по племени и толкуетъ псточники такъ, какъ будтобы скандинавскихъ веринговъ и не было въ византійской службъ. Во всякомъ случат, какъ ни объясняйте упомянутое мъсто хризовуловъ, никакая истинно историческая критика не выведеть изъ нихъ племеннаго тождества Варяговъ и Руси. Если бы существовало такое тождество по понятіямъ грековъ, то имъ не было бы никакой нужды постоянно употреб-

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

лять плеоназмъ, т. е. называть оба пмени; достаточно было бы сказать просто "русь" или просто "варанги"\*).

Означенные хризовулы и отрывокъ изъ Атталіоты, по сознанію автора, суть его важнѣйшія доказательства. Остальныя онъ называетъ второстепенными, надъ которыми, по его словамъ, я въ своей рецензіп "останавливался несоразмѣрно долго". Въ настоящемъ письмѣ я уже совсѣмъ не буду останавливаться надъ ними; а повторю тоже самое: сколько бы ни сличали тексты Атталіоты, Пселла и Скилицы и какія бы натяжки ни дѣлали, а илеменное тождество Варанговъ и Руси изъ нихъ никто не докажетъ.

Перейду къ свидътельству тъхъ греческихъ историковъ, которые, говоря о Варангахъ, указываютъ на ихъ національность, не имъющую ничего общаго съ Русью. Это именно Скилица, Вріенній и Анна Комненъ. Г. Васильевскій устраняетъ всѣхъ троихъ, полагая, что ихъ извѣстія суть или позднѣйшая вставка, или анахронизъ, или увлеченіе стилистической обработкой матеріала. Относительно Скилицы-Кедрена еще можно допустить позднѣйшую вставку, котя и она все-таки имѣетъ значеніе. Но относительно Вріеннія и Анны мы не видимъ ни вставки, ни увлеченія стилистикой. Вообще, страннымъ можетъ показаться рядъ ошибокъ въ источникахъ именно въ одну сторону и такое согласіе въ отсутствіи указаній на русское происхожденіе Варанговъ. Нѣсколько разъ греческіе источники говорятъ объ ихъ національности, и хотя бы одинъ разъ указали на русское происхожденіе.

<sup>\*)</sup> Это наше возраженіе на мижніе В. Г. Васильевскаго получило подтвержденіе въ его собственныхъ дальнъйшихъ изысканіяхъ. Недавно онъ извлекъ изъ одного рукописнаго греческаго сборника, хранящагося въ Москов. Синод. библютект, любонитныя записки какого-то византійскаго вельможи XI втка, и подробно познакомиль ученую публику съ ихъ содержаніемъ, присоединивъ къ нимъ свои комментарии. Между прочимъ въ § 78 этихъ записокъ говорится слѣдующее: "Въ Италіи при морѣ есть городъ Отранто. Его охрапяль уроженецъ Отрантскій Малопетци, им'я гаринзопъ, состоявній изъ Русскихъ и Варяговъ (Рюбом как Варачуюнся), ивхотинцевъ и моряковъ". (Совъты и Разсказы византійскаго боярина ХІ віка-Ж. Мин. Н. Пр. 1881. Іюнь, стр. 277-8). Здёсь опять находимъ ясное свидётельство, что въ XI вёкё на византійской служби пребывали наемные варяжскіе и русскіе отряды, которые встрвчаются почти всегда рядомъ другъ съ другомъ, но не смешиваются въ одну народность. Любопытно далье извъстіе этого новаго источника о Гаральдь Смёломъ и его Варягахъ на византійской службе (ibid. Августь. 327). И здёсь онять не видимъ ни малъйшаго смъшенія ихъ съ Русью. Позд. прим.

Съ конца XI въка въ составъ варангской дружины приливаютъ выходцы изъ Англіи, и затёмъ вмёсто скандинавскаго элемента въ ней получаетъ преобладаніе элементъ англо-саксонскій. Разумбется, такой переходъ совершился не вдругъ, а въ теченіи значительнаго времени. Я имълъ полное право сказать въ своей рецензін, что этоть переходъ совершался на глазахъ упомянутыхъ историковъ; но они не замъчали его, благодаря родству элементовъ, и совсемъ другое дело было бы, если бы англійская народность смёнила славянскую, чуждую по илемени и по религін: подобная перем'вна не могла остаться незам'вченною. Мой оппоненть пытается устранить мон соображенія заявленіемь, что "такихъ историковъ, на глазахъ которыхъ совершался переходъ, не было". Какъ не было? Да именно Вріенній и Анна Комненъ жили во время этого перехода. Положимъ, они писали уже при Мануилъ Компенъ, т. е. послъ 1043 года; но развъ наблюденія писателя надъ современной исторіей ограничиваются только временемъ его сочиненія, а не эпохою его жизни? Анна Комненъ родилась въ 1083 году; Вріенній быль ея ровеспикъ. Прекрасно. Но хризовулъ Алексъя Комнена, приведенный самимъ оппонентомъ, относится къ 1088 г. Тамъ упоминаются п Рось, и Варанги, по толкованію г. Васильевскаго "русскіе варяги". Стало быть прежняя ихъ паціональность еще существовала въ полной силь, и если она потомъ постоянно менялась, то именно на глазахъ Анны Комненъ и Вріеннія, и последніе лучше, чёмъ кто либо могли паблюдать этотъ переходъ. Но они его не замѣчали еще и потому, что начавшійся притокъ Варанговъ изъ Англін не всегда могъ означать собственно англо-саксонскую народность. Въ Англіп въ то время существовалъ многочисленный датско-норманскій элементь, еще не успъвшій слиться въ одну націю съ англо-саксонскимъ.

А будто бы Анна Комненъ подъ островомъ Өуле разумѣла не просто далекій островъ сѣвернаго океана, но именно Англію, это не болѣе какъ догадка. Вообще, мы думаемъ, что византійцы того времени едва ли имѣли ясныя, точныя географическія представленія о сѣверныхъ окрайнахъ Европы, напримѣръ, о взаимномъ отношеніи Британіи п Скандинавіи. Анна и ея мужъ Вріенній, конечно, имѣли одинаковыя понятія о Варангахъ. Вріенній же замѣтилъ, что они "родомъ изъ варварской страны, сосѣдней океану". Почти также выражается и Скилица-Кедренъ въ извѣстіи о русскомъ походѣ на Византію 1043 года. Онъ говоритъ,

что въ этомъ походѣ участвовало и союзное войско изъ народовъ, "обитающихъ на сѣверныхъ островахъ океана". Русскіе лѣтониси подтверждаютъ дѣйствительное участіе наемныхъ Варяговъ въ походѣ. Да и самъ г. Васильевскій признаетъ здѣсь Скандинавовъ. Напрасно онъ не обратилъ должнаго вниманія на это извѣстіе Скилицы и на его соотвѣтствіе съ тѣмъ, что говорятъ Вріенній и Анна Комненъ о родинѣ Варанговъ, а также на ихъ согласіе съ извѣстіями исландскихъ сагъ. Все это вмѣстѣ взятое ясно доказываетъ, что въ ХІ столѣтіп греки нисколько не думали смѣшивать Русь съ Варягами или считать ихъ людьми одной и той же національности.

Г. Васильевскій укоряеть меня за то, что я не оцениль отпрытій, сділанныхъ пиъ въ сочиненіяхъ Атталіоты и недавно изданнаго Иселла. Какого рода открытія, сдёланныя у Атталіоты, мы видёли выше. А что касается до Пселла, то изданіе его дъйствительно составляетъ богатый вкладъ въ историческую науку. Но вопросъ быль о тёхъ выводахъ цзъ этого писателя, съ которыми нельзя согласиться. Притомъ оппонентъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ преуведичиваетъ значение Пселла для русской истории. Напримёръ, походъ 1043 года Пселлъ описываетъ какъ очевидець, и сообщаеть несколько интересных подробностей о главной битвъ. Но въ то же время онъ говоритъ явную несообразность о безпричинности похода, о томъ, будто варварское русское племя въ этомъ случат было движимо просто какою-то ненавистью къ греческой пгемоніп и т. п. О присутствіп Варяговъ въ русскомъ войскъ онъ не упоминаетъ. Поэтому въ данномъ случат мы все-таки отдаемъ преимущество младшему современнику Пселла, Скилицѣ, который описываетъ тотъ же походъ обстоятельные и безпристрастные. У Пселла есть извыстіе о томы, что нашъ Владиміръ послѣ брака съ царевной Анной послалъ ея брату императору Василію ІІ вспомогательное войско, съ которымъ тотъ подавилъ возстаніе Варды Фоки. Почти тоже самое было намъ извъстно изъ Скилицы. Г. Васильевскій съ номощью весьма сложныхъ соображеній и сопоставленія разныхъ текстовъ, доходитъ до вывода, что именно вспомогательное войско, посланное Владиміромъ, образовало тотъ варяжскій корпусь въ Византін, о которомъ упоминають историки XI вѣка. Повторяемъ, съ такимъ открытіемъ никакъ не можемъ согласиться. Кромъ явныхъ натяжекъ насчетъ текстовъ, тутъ еще повидимому смѣшиваются два разныя понятія: русскія войска, которыя наши князья

пногда посылали на помощь грекамъ, и наемныя дружины изърусскихъ людей, дружины, которыя встрѣчаются почти постоянно въ теченіе X и XI вѣковъ. Нѣтъ никакихъ указаній на то, чтобы Владиміръ не просто послалъ войско на помощь зятю, а подарилъ ему въ вѣчное и потомственное владѣніе дружину въ 6.000 человѣкъ.

Между прочимъ г. Васильевскій въ своемъ "Отвътъ" говоритъ о какой-то западню, въ которую я попаль по поводу церкви Варяжской Богородицы. По актамъ XIV въка оказывается, что эта перковь была православная. Очень хорошо; но это не м'яшаетъ нисколько варягамъ XI въка быть датинскаго исповъданія, а не греческаго, о чемъ я собственно и говорилъ. Только изъ названія церкви Варяжская и изъ того, что она находилась гдь-то подлѣ св. Софін, мой оппоненть заключаеть о православномъ (русскомъ) исповъданіи варяговъ. Повторяю, выводъ очень смълый и очень посижшный-при такихъ скудныхъ данныхъ. Мы не знаемъ, когда и къмъ построена эта церковь, почему она называлась варижскою, принадлежала ли Варягамъ XI въка или болъе позднимъ, даже существовала ли въ этомъ вѣкѣ, и т. п. Наконецъ, такъ ли велико уже было различие въ обрядахъ и церковной архитектурь; были ли придворные Варяги такими ультрамонтанами, что они, напримъръ, не могли получить отъ императоровъ для своего богослуженія одну изъ многочисленныхъ часовенъ, пли небольшихъ храмовъ, примыкавщихъ къ дворцовымъ зданіямъ? Повторяю, можно ли при полномъ отсутствін необходимыхъ сведеній заключать о православіп Варяговъ XI века? Въ своемъ изследовании г. Васильевский относительно храма Варяжской Богородицы сослался на сочинение Белэна; но Белэнъ именно указываеть на существование латинскихъ церквей въ Константинополѣ въ XI вѣкѣ и на то, что нѣкоторые храмы, вслѣдствіе разныхъ переворотовъ, переходили отъ одного исповъданія къ другому.

Въ "Отвътъ" г. Васильевскаго мы все-таки не находимъ сколько нибудь понятнаго отвъта на наши недоумънія: почему греки, называвшіе въ Х въкъ наемную русь ея собственнымъ именемъ, вдругъ со времени вспомогательнаго войска, посланнаго Владиміромъ, стали именовать ее Варангами? Съ какой стати таже Русь, которая въ Х въкъ называла себя Русью, въ ХІ величаетъ себя Варягами? Мой оппонентъ пытается устранить подобное затрудненіе предположеніемъ, что слово варягъ означало на Руси

п въ Византіп иностранца; потому русскіе и называли себя варягами въ Константинополъ. Не понимаемъ, какимъ образомъ серьезный историкъ (какимъ мы считаемъ своего противника) могъ придумать такое толкованіе. Неужели надобно еще доказывать, что хотя варягъ въ данную эпоху и означалъ на Руси иностранца, но иностранца извъстной страны, извъстной народности, и народности именно католическаго исповъданія? Напомню о существованіи въ древнихъ Кієвъ и Новгородъ варяжскихъ или латинскихъ божницъ. Наши церковные писатели XI въка именуютъ датинство върою варяжскою.

Но довольно о систем'в доказательствъ моего оппонента. Скажемъ н'всколько словъ о повод'в къ нашей рецензіп.

Въ числъ главныхъ основаній моей теоріи о происхожденіи Руси находится положеніе, что "византійцы нигдѣ не смѣшиваютъ Русь съ варягами". В. Г. Васпльевскій въ началь своего пзеледованія о византійскихъ Варангахъ заявиль, что онъ не считаетъ себя компетентнымъ въ вопрост о происхождении Руси п не намъренъ вившиваться въ споръ, снова мною поднятый. Онъ задался только мыслію доказать, что служебные византійскіе Варяги въ XI въкъ были ни что иное, какъ славянская, православная Русь. Еслибы авторъ сохранилъ заявленный имъ нейтралитеть, едва-ли мнь пришлось-бы печатно разбирать его изследованіе. Мон выводы главнымъ образомъ оппраются на ппсателей IX и X вѣка, каковы преимущественно патріархъ Фотій, Константинъ Б. и Левъ Діаконъ, т. е. на современниковъ той самой Русп, которую норманисты считають чисто норманскою. Притомъ основное положение г. Васильевскаго (славянство самихъ варанговъ въ XI в.) не только не служитъ какимъ-либо подтвержденіемъ для моихъ противниковъ норманистовъ; на обороть, оно, еслибы было вёрно, могло послужить подкрёпленіемъ для тёхъ ученыхъ, которые производили и производятъ Русь отъ балтійскихъ Славянъ.

Ясно, кажется, что мив не было особой нужды употреблять свое время на опровержение новаго взгляда по отношению къ византийскимъ Варангамъ. Но В. Г. Васильевскому въ течении своего изследования угодно было радикально изменить свое отношение къ предмету спора. Въ ноябрской книжке Журнала Мин. Нар. Пр. за 1874 г., онъ заявляетъ о своемъ нейтралитетъ п даже обнаруживаетъ наклонность къ антинорманизму, что и естественно, если взять во внимание его основной выводъ. Въ фев-

ральской книжей 1875 года, онъ начинаетъ покидать свой нейтралитетъ въ пользу норманизма; а въ мартовской уже является ръшительнымъ приверженцемъ норманской теоріи, говоря, что онъ не желаеть расходиться съ наукою. Какимъ образомъ онъ соглашаетъ свой норманизмъ съ главнымъ выводомъ своего изследованія, этого мы не знаемъ. Но, вследствіе нарушеннаго нейтралитета, я не счелъ удобнымъ оставлять безъ разбора это изслъдованіе. Обращу вниманіе читателей на слѣдующее обстоятельство. Пишется историческое изследование со всеми внешними признаками ученой добросовъстности, съ постоянными и критическими ссылками на источники и съ обильными изъ нихъ выдержками. А въ концъ своего труда изслъдователь провозглашаеть, что моя теорія есть только неудачная понытка поколебать норманскую систему, прочно утвержденную на научныхъ столпахъ. Много ли нашлось читателей, которые взяли на себя трудъ вникнуть въ сущность пзследованія, и поняли, что между нею и только что приведеннымъ заявленіемъ нѣтъ ничего общаго; что авторъ его не прибавилъ ни одного доказательства въ пользу норманской теоріп; а между тэмъ провозглашаеть ея непоколебимость, какъ будто ръчь идетъ о простой подачъ голосовъ для ржшенія весьма сложныхъ научныхъ вопросовъ.

Въ отвътъ на рецензію мой оппоненть снова не прибавляеть ни одной черты въ пользу норманизма и, тъмъ не менье, снова провозглашаеть, что моя теорія есть не болье, какь заблужденіе, и что на сторонъ монхъ противниковъ "всѣ пренмущества метода и научности". Интересно было бы знать, кто уполномочиль В. Г. Васильевскаго голословно говорить отъ лица науки въ данномъ случав? Отвътъ на этотъ вопросъ можно найдти въ его собственныхъ статьяхъ. Едва ли мы ошибемся, если скажемъ, что уполномочиль его главнымь образомь многоуважаемый А. А. Куникъ. Въ упомянутой выше февральской книжкъ изслъдователь упоминаеть о "пріятномъ вниманіп" къ его труду со стороны А. А. Куника; последній сообщиль ему, тогда еще не вышедшую изъ печати, свою статью, приложенную къ Каспію академика Дорна. Въ этой статът А. А. Кунпкъ, по замъчанію г. Васильевскаго, наносить сильные удары противникамь норманской теоріи. Въ "Отвътъ" онъ опять упоминаетъ объ А. А. Куникъ: послъдпій сообщиль ему свъдьніе, сь помощью котораго оппоненть устраиваетъ упомянутую выше мнимую западню.

Какъ сильны удары, наносимые приложениемъ къ Касию, это

надъюсь показать въ следующемъ письмъ. Я обращусь къ этому приложению тамъ съ большею охотою, что авторъ его совращаетъ въ норманизмъ такихъ русскихъ ученыхъ, отъ которыхъ русская наука могла бы ожидать многаго. По этому поводу укажу на новое сообщеніе В. Г. Васильевскаго "Русско-византійскіе отрывки" (Журналъ Мин. Нар. Просв. 1875 г., декабрь). Здёсь онъ опять извлекаетъ изъ впзантійскихъ памятниковъ, издаваемыхъ достопочтеннымъ Савою, интересный матерьялъ, который относится къ сношеніямъ византійскихъ императоровъ съ русскимъ княжескимъ домомъ въ XI в. Г. Васильевскій на этотъ разъ снабжаетъ свой матерьялъ весьма дёльными комментаріями; можно не согласиться разв' только съ двуми-тремя толкованіями второстепенной важности \*). Между прочимъ здёсь въ одномъ письмѣ императора къ русскому князю встрѣчаемъ слѣдующія знаменательныя слова: "Научають меня священныя кнеги и достовърныя исторіи, что наши государства оба пивють одинъ нъкій источникъ и корень". В. Г. Васпльевскій довольно правдоподобно указываеть на связь этихъ словъ съ преданіями о посылкъ вънда русскому князю и о даровании придворнаго титула Константиномъ Великимъ тоже русскому князю. Но, повидимому,

<sup>\*)</sup> Чтобъ не быть голословнымъ, замѣчу слѣдующее. Объясненіе двухъ писемъ Миханла VII и опредъление лица, которому они были адресованы (Всеволоду Ярославичу), сделани не только съ ученою добросовестностію, но и съ искусствомъ. Относительно выводовъ второстепенной важности, не могу согласиться съ тъмъ, чтобы Леонъ Діогеновичь быль жепать не на дочери Владиміра Мономаха, а на его сестрь, и чтобы Василько Леоновичь и Василько Маричичъ были два разныя лица. Я нахожу удачнымъ предположение г. Васильевскаго, что у Романа было два сына съ именемъ Леона, одинъ отъ первой жены, а другой отъ Евдокін; но думаю, что зятемъ Владиміра Мономаха быль не старшій Леонъ, а младшій. Такимъ образомъ, разръшается мое недоумъніе на счетъ зятя Владимірова: онъ оказывается не только не самозванець, но истинный царевичь и даже порфирородный. Въ сражения съ Печенътами въ 1088 г., въроятно, погибъ старшій Леонъ. Такому выводу не противоржчать источники, и на его сторонѣ особенно хропологія, т. е. относительный возрасть обоихь братьевъ. То сватовство Діогена, на которое намекають письма Михаила VII, вёроятно, окончилось однимъ обручениемъ, а не бракомъ. (Не относилось ли оно къ извъстной Янкъ, сестръ Мономаха?). Кстати, авторъ "Отрывковъ" мимоходомъ поправляеть меня въ чтеніи года на Тмутораканскомъ камив. Въ этомъ отношенін онъ совершенно правъ. Я ждаль только удобнаго случал оговорить свой педосмотръ, касательно индикта. Прибавляю: хотя лѣтопись не упоминаетъ о возвращении Глъба въ Тмуторакань по смерти Ростислава; но о томъ свидътельствуетъ Несторъ въ житіи Өеодосія Печерскаго.

онъ и не замѣчаетъ того, что приведенныя слова письма и его собственныя объясненія къ нимъ прибавляютъ лишній аргументъ противъ норманской теоріп. Ясно, что византійцы XI вѣка, притомъ знакомые и съ исторіей прошлыхъ вѣковъ, нисколько не сомнѣваются въ древнемъ и туземномъ происхожденіи русскихъ князей.

#### III.

## Отвътъ А. А. Кунику \*).

Въ концъ 1875 года вышло изъ печати сочинение извъстнаго нашего оріенталиста, академика Дорна, озаглавленное "Каспій пли О походахь древних русскихь въ Табаристанъ". Эта объемистая книга по содержанію своему распадается на двѣ неравныя части. Вольшую ея половину занимаеть трудъ Б. А. Дорна. Онъ представляеть тщательный и подробный сводъ не только всёхъ дошедшихь до нась восточныхь свидётельствь о русских морских. ноходахъ на берега Каспія, но п доводить этоть сводь до позднъйшаго времени. Трудъ этотъ есть богатый вкладъ въ историческую науку, и мы можемъ только благодарить его автора. Затъмъ вторую, меньшую, половину вниги составляютъ разсъянныя по разнымъ мъстамъ замъчанія, приложенія, дополненія п разсужденія другаго нашего академика, достоуважаемаго А. А. Куника. Въ большинствъ случаевъ эти приложенія и дополненія не имъютъ внутренней связи съ первою частью и могутъ быть разсматриваемы совершенно отдельно; вмёстё взятыя опт составляютъ ничто ипое какъ полемическое сочиненіе, паправленное въ защиту пресловутой норманской теоріи по вопросу о происхожденіп Руси. Мы упомянули объ отсутствін внутренней связи между частями книги. Действительно, во всемъ труде Б. А. Дорна, т. е. во всёхъ приведенныхъ имъ восточныхъ извёстіяхъ о древней Русп, нътъ ни единой черты, которая бы указывала на нхъ норманское происхождение. А между тъмъ, благодаря примъчаніямъ и дополненіямъ, по наружности выходить, какъ будто вся книга служить защитою норманизма. Итакъ, строго различая эти двь части, мы остановимъ вниманіе читателей только на второй,

<sup>\*)</sup> Изъ Сборинка Древияя и Новая Россія. 1876, № 3.

т. е. полемпческой; причемъ коснемся самыхъ существенныхъ ея сторонъ, и постараемся быть возможно краткими.

Во первыхъ, отдаемъ полную справедливость нашему многоуважаемому противнику за тщательно разсмотрѣнный имъ вопросъ объ одномъ византійскомъ свидітельстві, которое антинорманисты полагали въ числъ своихъ доказательствъ. Разумъемъρούσια γελονδία 773 года. Оставляя въ сторонъ все, что говорится въ этомъ трактатъ посторонняго, а принимая въ соображеніе только фактическій своль локазательствь по отношенію къ данному вопросу, я долженъ признать за ними значительную долю убълительности, и согласень, что върнъе перевести "красныя хеландін", нежели "русскія хеландін". (Дополненіе III стр. 359 и слёд.). Охотно вычеркиваю эти хеландін изъ системы своихъ аргументовъ. Но мет показалась излишнею являющаяся по этому поводу фидипинка противъ антинорманистовъ (стр. 371). По крайней мъръ лично ко мив она едва ли можетъ относиться. Въ одной изъ первыхъ своихъ статей и сказалъ: "относительно нъкоторыхъ соображеній второстепенной важности мы можемъ ошибаться; но отъ того не пострадають наши главныя положенія" (Рус. Въст. 1872, декабрь). Слова эти исполнились буквально; намъ пришлось пока сделать две, три поправки, которыя нисколько не имфють вліянія на существенныя стороны вопросао Варягахъ п Руси. Упомянутыя хеландіп въ первой стать в я отнесъ къ доказательствамъ спорнымъ, а потомъ раза два упомянуль о нихъ мимоходомъ; но не выдвигалъ на первый планъ п не помъстиль ихъ въ текстъ тъхъ тридцати важитыщихъ основаній, на которыхъ построены мон выводы (ibid). Точно также г. Куникъ много распространяется о Табаріевыхъ Руссахъ VII въка, объясняя это извъстіе позднъйшею вставкою. Предоставляю другимъ рашать вопросъ о Табари, о которомъ я тоже упоминалъ мимоходомъ; пбо прежде всего цёню свидётельства современныя, или близкія къ нимъ по времени. Тъ мон основанія (№№ 21 и 22), на которыхъ построенъ выводъ, что арабскія свидътельства о Руси несогласимы съ норманской теоріей, и что всь онь болье или менье тяготьють къ южному происхождению Руси, а не къ съверному, эти основанія остаются въ полной силѣ (см. выше стр. 340) \*).

<sup>\*)</sup> Г. Купикъ, между прочимъ, сътуетъ на С. М. Соловьева, который запяльтакъ сказать среднее направление въ данномъ вопросъ: онъ отрицаетъ хроноло-

Затъмъ, намъ приходится указать на несостоятельность тъхъ критическихъ пріемовъ, которые норманизмъ въ лиць нашего противника прилагаетъ къ другимъ, болбе важнымъ, доказательствамъ. Во первыхъ, извъстіе "Венеціанской хроники" о gentes Normannorum, которые въ 865 году напади на Константинополь въ количествъ 360 кораблей. Авторъ этой хроники, Іоаннъ Ліаконъ, писавшій въ XI въкъ, повторяєть выраженіе предшествовавшаго ему писателя Ліутиранда. Послёдній замётиль о Руссахъ. что это народъ, живущій къ сіверу отъ Константинополя между Хазарами и Булгарами, въ соседстве Печенеровъ и Угровъ, и что "Греки по наружному качеству называютъ его Руссами, а мы (Итальянцы) по положению страны Нортманами". Следовательно gentes Normannorum Венеціанской хроники просто значить "свверные народы"; извъстіе объ ихъ нападеніи конечно пришло изъ Константинополя; а Греки не только Русскихъ, по п другіе народы сосёдніе северному Черноморью называли Гипербореями. Если бы Ліутирандъ и Венеціанская хроника пъйствительно разумёли Скандинавовъ, то вышло бы явное противорѣчіе; оба извѣстія (о нападеніяхъ 865 и 941 гг.) получены отъ Византійневъ; а последніе въ обоихъ случаяхъ говорятъ только о Руси, которую знають очень хорошо, и нигит не смтшивають ее съ Варягами. Не разбираю ссылки на писателя XV вѣка, Блонди, который новторяетъ извѣстіе Іоанна Діакона, при чемъ смъщиваетъ вмъстъ разныя событія и разные народы (375 стр.). Подобные источники только годны для того, чтобы запу-

гію начальной летописи, и признаеть за Русью, если не славянское происхожденіе, то по крайней мірі болье древнее пребываніе на берегахъ Черпаго моря, ссылаясь преимущественно на согласныя свидётельства арабскихъ писателей. (См. "Исторію Россін", т. І, изданіе иятое. Приміч. 150). Такое отступленіе отъ догматовъ норманской системы нашъ многоуважаємый историкъ обнаружиль еще въ первомъ изданіи. Онь указываеть также на окружное посданіе фотія, изъ котораго видно давнее знакомство Византійцевъ съ Русью. А. А. Куникъ хорошо понимаетъ, что это среднее направление не можетъ удержаться долго, и что сидою догики оно должно придти впоследствии не къ примиренію иноземних в свидітельствь съ нашимь літописнымь сказаціємь о призванім Варягоруссовь, а къ полюму отрицанію последняго (459). Изъ личныхъ сношеній мы знаемъ и другихъ русскихъ ученыхъ (не называемъ именъ, не имъя на то полномочія), которые держатся того же средняго положенія въ нашей борьбѣ съ порманизмомъ. Но какъ скоро эти ученые, признающіе существованіе Русскаго парода въ южной Россіи до времени такъ называемаго Призванія, попытаются сообщить дальнёйшее развитие своему взгляду, то опи несомнённо придуть къ Роксаланамъ.

тывать вопросъ и отвлекать вниманіе отъ современныхъ свидѣтельствъ о языческой Руси, отъ тѣхъ свидѣтельствъ, которыя изображаютъ ее сильнымъ туземнымъ народомъ восточной Европы.

Сколько изследователи ни разыскивали въ средневековыхъ хроникахъ целой Европы, а до сихъ поръ важнейшими источниками для вопроса о народности Руссовъ остаются византійскіе писатели ІХ и Х вековъ, въ особенности натріархъ Фотій, Константинъ Багрянородный и Левъ Діаконъ. А эти писатели, совершенно независимые другъ отъ друга, согласно указываютъ на исконное существованіе туземной Руси.

По поводу упомянутаго нападенія на Константинополь въ 865 году, вновь обращу вниманіе людей интересующихся на слудуюшій критическій пріємъ норманизма. А. А. Куникъ все еще проподжаеть относиться къ расказу русской детописи объ этомъ похоль, какъ къ извъстію самостоятельному, и на основаніи его продолжаеть разсуждать объ Оскольдь, какъ предводитель похода, не обращая никакого вниманія на моп возраженія. Я говорилъ и подтверждаю, что извъстіе это не самостоятельно; самое поверхностное сравненіе съ хроникой Амартола и его продолжателей убъждаеть, что оно взято буквально изъ этой хроники или изъ ея славянскаго перевода, даже удержано число 200 кораблей; тогда какъ извъстіе Венеціанской хроники, насчитывающее ихъ 360, конечно ближе къ дъйствительности. Лътописецъ къ простому переводу греческой хроники только приклеплъ имена Аскольда и Дира. Мой оппоненть согласень, что Кій, Щекь и Хоревъ лица миническія, сочиненныя на основаніи географическихъ названій (396); но Оскольда считаетъ все-таки сподвижникомъ Рюрика и предводителемъ Руссовъ 865 г. О Диръ же онъ умалчиваетъ и считаетъ ихъ за одно лицо, хотя въ лѣтописи ясно указаны Оскольдова могила и Дирова могила, лежавшіл въ разныхъ мѣстахъ. Если кто принимаетъ лѣтописную легенду о нихъ за достовърное событіе, то простая логика требуетъ согласно съ лътописью принимать ихъ за два лица, а не за одно \*).

<sup>\*)</sup> Авторитеть А. А. Купика въ данномъ вопросѣ вводить въ заблужденіе и другихъ писателей, особенно иностранимхъ. Для примѣра укажу на статью г. Альфонса Куре: La Russie à Constantinople въ Revue des Questions historiques. Paris. 1876. № 1. Статья эта представляеть образецъ легкомислія и отсутствія критики, до которыхъ могуть доходить послѣдователи порманской системы. Здѣсь вы найдете сказочный походъ Олега на Константинополь, изоб-

Мы же повторяемъ, что поводомъ къ расказу объ Оскольдъ п Дирф безъ сомнинія послужили названія двухъ урочищь: Оскольдова могила и Дпрова могила. Если бы у летописца были свои домашнія св'ядінія объ пхъ поході на Константинополь, то не могъ онъ взять безъ перемёнь извёстіе изъ византійской хроники и только приклепть къ нему голыя имена предводителей. Ясно, что своихъ свъдъній не было, а приклейка эта совершенно произвольная. Но А. А. Куникъ не считаетъ нужнымъ отвъчать на полобное возражение. Точно также взято въ русскую летопись изъ продолжателей Өеофана и Амартола извъстіе о морскомъ походъ Игоря на Византію. Ясно, что п для этого времени все еще не было домашнихъ свъдъній о русскихъ походахъ въ Черное море; о походахъ же въ Каспійское нашъ л'ятописецъ совсёмъ не упоминаетъ, будучи незнакомъ съ арабскими писателями. Правда о походѣ Олега въ 907 г. и вторичномъ походѣ Игоря въ 944 мы имъемъ лътописные расказы, независимые отъ византійцевъ, которые совстить не знають этихъ походовъ; но потому то наши расказы и носять баснословный характерь, въ особенности о походъ Олега. Новое доказательство, что собственныхъ исторически-достовфрныхъ сведений о морскихъ походахъ Руси до второй половины Х віка у літописца подъ рукой не было. Обстоятельство это уясняется еще болже при сравненій съ извъстіями о предпріятій 1043 года.

По русской лѣтописи въ морскомъ походѣ Владиміра Ярославича участвовала наемная дружина Варяговъ. Ея участіе засви-

AND AND THE SECOND SECOND

раженный весьма картинно. "Полунагіе обитатели лісовъ, Древляне, Радимичн, Тиверцы и Хорваты, вооруженные отравленными стрелами и ременными лассо; Финим съ Бълаозера и верхней Волги, рыжевласие съ суровымъ взглядомъ и темно-смуглою кожею, одётые въ медвёжьи шкуры съ тяжелыми дубинами на плечахъ; Чудские всадники изъ Финляндии и Эстопии, галопирующие на своихъ малорослыхъ коняхъ" (по морю-то!) и т. д.—Это все составъ Олегова войска! Абсолютное молчаніе Византійцевь о его нападенін очень просто объясилется ихъ національною гордостью. Скандинавская колонія, основавшая Русское государство, исчисляется пи болье, ни менье какъ во 100,000 человькъ и уподобляется Спартіатамъ въ Лаконіи; а пришла она изъ Литви или въроятите изъ окрестностей Упсалы. И все это обставлено, какъ следуетъ, ученою висыностию, т. е. ссылками на источники и пособія. Въ числѣ послѣдиихъ встрѣчаемъ самыя разпообразныя имена: Карамзина, Куника, Шторха, Муральта, Ворсо, Ріана, Шпицлера, Жеребцова, Ламбина, Рамбо и мпогихъ другихъ; есть упоминаніе о Костомаровъ и обо мнъ. Кажется у автора не было недостатка въ средствахъ; ему недоставало только трезваго взгляда или исторической логики.

дътельствовано не древнъйшими списками дътописи. Ипатьевскимъ и Лаврентъевскимъ, а ноздибищими сводами. Воскресенсепиъ и Никоновскимъ; но безъ сомнинія свидительство это не выдумано, а взято изъ болбе превнихъ списковъ начальной Кіевской літописи. Это свилітельство подтверждается византійскою хроникой Скилицы-Кедрена, которая говорить, что въ числъ русскихъ войскъ находились союзники "обитающіе на съверныхъ островахъ океана", т. е. Варяги. Русское извъстіе въ этомъ случай очевидно самостоятельное, независимое отъ греческихъ источниковъ: оно заключаетъ такія подробности, которыхъ нѣтъ ни у Иселла, ни у Скилицы-Кедрена; нашъ дѣтописецъ почеринулъ ихъ изъ расказовъ стариковъ, современниковъ самому событію \*). Въ виду этихъ двухъ независимыхъ другъ отъ друга извъстій, русскаго и византійскаго, присутствіе Варяговъ въ русскомъ войскъ 1043 года уже несомнънно. Въ походахъ же 865 и 941 гг. Варяги не участвовали ни по византійскимъ свидътельствамъ, ни но русской лътописи, которая въ обоихъ случаяхъ представляеть только переводъ византійскихъ извѣстій. Но въ 1043 году, какъ только Варяги появились передъ Боспоромъ въ числѣ русскихъ войскъ, Византійцы не преминули о томъ упомянуть. Ясно, что въ предыдущихъ морскихъ походахъ ихъ не было; такъ какъ ихъ присутствіе не могло остаться неизвъстнымъ для Византійцевъ, особенно въ виду множества илфнныхъ, захваченныхъ послё пораженія Игоря. Откуда же являются иногда Варяги нашей лътописи въ IX и въ первой половинъ X въка? Я уже говориль, что исходною точкою зрънія для льтописца служили времена Владиміра и Ярослава, при которыхъ наемныя варяжскія дружины дійствительно участвовали въ русскихъ войнахъ и даже занимали почетное мъсто въ русскомъ войскъ. Въ XI въкъ къ нимъ уже такъ привыкли, что не мудрено было летописцу и другимь его современникамъ предположить пхъ участіе и въ прежнія времена, о которыхъ въ сущности онъ зналъ очень мало. Но тамъ, гдъ онъ черпалъ извъстія прямо изъ греческаго источника, тамъ Варяговъ нётъ. Следовательно большая часть детописныхъ известій о Варягахъ на Руси въ IX и X вв. есть илодъ домашнихъ домысловъ, ничъмъ не подтвержденныхъ.

<sup>\*)</sup> Главную родь вѣроятно играли тутъ расказы Яна Вышатича. О томъ см. ниже. Позд. прим.

А. А. Куникъ много трактуетъ въ Каспів о походе 1043 года; но онъ нисколько не думаетъ критически сличить извъстія объ этомъ походъ съ извъстіями о походахъ предыдущихъ и сдёдать выводы о самостоятельности нашихъ летописныхъ свидетельствъ, на основанін ихъ провёрки съ свидетельствами византійскими. Кажется, здравый критическій пріємь не могь бы обойти подобную провърку. Нисколько не пытаясь систематически опровергнуть мон доводы, противникъ просто, голословно продолжаетъ увърять, что первые русскіе походы на Константинополь были совершены никъмъ другимъ, какъ Скандинавами. Ссылка на извъстное лътописное выражение "бъ путь изъ Варятъ въ Греки" (422) равияется чистому голословію. Мы уже говорили, что эта неопределенная фраза относится только къ XI веку, а не къ IX, о которомъ нашъ лътописецъ имълъ такъ мало историческихъ св'яд'вній. Ее нельзя отнести и къ первой половин'в Х в'яка, потому что Константинъ Багрянородный, описывая русскій путь въ Византію, начинаетъ его отъ Новгорода, и ничего не говоритъ о хожденін Скандинавовъ. Но подобныя препятствія нисколько не затрудняють норманистовь, и они преспокойно продолжають повторять нёкоторыя летописныя басни и домыслы какъ несомнънные факты. Между прочимъ г. Куникъ все еще отпосится къ расказу объ осадъ Константинополя Олегомъ, какъ къ достовърному историческому свидътельству, не представляя для того никакихъ историческихъ основаній. Опъ считаеть его достов'єрнымъ просто нотому, что о немъ говорить Несторь. Войско Олега подъ Константинополемъ состояло конечно изъ Скандинавовъ, нотому что Несторъ говорить о Варягахъ Руси. А Скандинавы плавали черезъ Россію въ Царьградъ еще въ IX въкъ, потому что тотъ же Несторъ сказалъ "бѣ путь изъ Варягъ въ Греки". Призваніе варяжских князей Чудью и Славянами не подлежить сомнѣнію, потому что о немъ повѣствуетъ Несторъ. А что Варяги и Русь одно и тоже, это исно изъ словъ Нестора: "миози бо бъта Варязи христіане". Вотъ тотъ кругъ доказательствъ, въ которомъ упорно вращается норманизмъ. Мой достоуважаемый противникъ, впрочемъ, не ограничивается повтореніемъ однихъ лътописныхъдомысловъ; иногда онъ самъ безъ всякихъ источниковъ сочиняеть цёлыя событія; къ таковымъ относится походъ Норманновъ нзъ устьевъ Дунал въ Кастиское море въ 944 году. (См. 521 стр.).

Не мудрено, что съ такими пріемами споръ можетъ длиться до безконечности; пбо нътъ никакой возможности поставить порма-

нистовъ на историческую почву, т. е. сдёлать для нихъ точками отправленія факты несомнівню псторическіе. Отъ норманизма требуется доказать тождество Варяговъ и Руси; а онъ это тождество считаетъ неподлежащимъ сомивнію, и делаетъ его исходнымъ пунктомъ. Ему доказываютъ, что сама наша лѣтоппсь первоначально не смёшпвала Русь съ Варягами, а начала смёшпвать позднъйшая ея редакція. Онъ на эти доказательства не отвѣчаетъ: хотя говоритъ о какой то окончательной редакціи, въ которой слово Варягъ означало уже не дружинника, а торговца (стр. 422). Норманизму указывають, что нъть никакихъ европейскихъ свидътельствъ о путешествии варяжскихъ дружинъ въ Царыградъ черезъ Россію ранбе второй половины Х ввка. А онъ отыскаль одну сагу, изъ которой можно вывести заключеніе, что одинг пслапдецъ Ездилъ въ Константинополь въ первой четверти Х въка; впрочемъ съ нъкоторыми натяжками получается и еще одинъ таковой же исландецъ; причемъ предполагается, что они служили тамъ въ отрядѣ Варанговъ (424). Но во первыхъ, это единичные случаи и Исландцы путеществовали въ Гренію чрезъ западную Европу, а не Россію. Во вторыхъ, Византійны о Варангахъ упоминаютъ только съ XI въка; тогда какъ о народѣ Русь они ясно говорять еще въ ІХ вѣкѣ. Способъ, посредствомъ котораго норманизмъ устраняетъ последнее возражение, есть верхъ совершенства относительно критическихъ пріемовъ. Что Впзантійцы не упоминають о Варангахь въ IX и X вѣкахъ, это совершенно естественно-отвѣчаетъ норманская теорія:--они говорять о Руси, а въдь Русь и Варяги одно и тоже. Блистательнымъ подтвержденіемъ этому тождеству служить одинъ византійскій памятникъ конца XII выка: тамъ есть замічаніе, помъщенное въ скобкахъ, что название Варании принадлежитъ общему, разговорному, языку (426). Отсюда будто бы ясно что-даже въ IX вѣкѣ—вхъ литературное этническое названіе было Рось (428).

Что можно отвъчать на подобныя соображенія и выводы? Замѣчательно, что даже такой добросовъстный, основательный ученый какъ А. А. Куникъ не можеть не прибъгать къ голословнымъ, гадательнымъ выводамъ, защищая скандинавское происхожденіе Руси. Онъ игнорируетъ столь извъстный фактъ, что названіе Рось принадлежало именио простому народному языку, а въ болье литературномъ стилъ византійцы замѣняли его словомъ Тавроскивы. Но таково уже свойство норманской теоріи: безъ крайнихъ натяжекъ ее защищать невозможно.

Не болье имъетъ значенія и повторяющаяся ссылка на Бертинскія літописи по поводу русскаго посольства въ 839 году, т. е. на фразу ex gente Sueonum. Мы уже не разъ говорили. что о Швелахъ зайсь не можетъ быть ричи, потому что у нихъ не существовало титула хакана или кагана: тогла какъ у Русскихъ Славянъ онъ былъ. Ланное извістіе Бертинскихъ літописей раздёляется на двё части, неравныя по качеству. Въ первой части послы объявляють, что они принадлежать народу Рось, и что государь ихъ называется хаканомъ. Эта часть есть ланное несомниное, не подлежащее спору; авторъ латинской хроники не могь его придумать. Затемь онь прибавляеть, что навели справки (конечно потому, что народъ Рось не быль еще хорошо извъстенъ при франкскомъ дворъ), и оказалось, что это были люди изъ племени Свеоновъ. Но если тутъ разумъть Шведовъ, то вторая часть известія несогласима съ первою. Первая сообщаеть факть безспорный, а вторая только мижніе автора нли франкскихъ придворныхъ, мивніе, которое всегла можетъ быть случайно и ошибочно; притомъ неизвъстно, полтвердилось ли это мнфије, и нфтъ никакихъ сведений о дальнфишей судьбъ русскаго посольства. Мы пифли подное право предположить зафсь или этнографическое недоразумение со стороны людей, подозрительно смотръвшихъ на невъдомыхъ пришельцевъ, или ошибку переписчика. Подобныя этнографическія недоразумінія или просто описки очень неръдки въ средневъковыхъ источникахъ, и сами норманисты часто находять въ нихъ ошибки или позднѣйшія вставки, особенно тамъ, гдф это полезно для пхъ теоріи. Напримъръ, авторъ "Дополненій" старается доказать, что Gualani одной латинской хроники не означають Alani, а ихъ надобно читать Guarani—Guarangi—Barangi (655); что въ другой хрониев стоить Wandalorum вмвсто Warangorum (658), и затемь съ помощью разныхъ натяжевъ этихъ Гвалановъ-Варанговъ пріурочиваеть приблизительно къ половинѣ Х вѣка (659); напрасныя усилія, такъ какъ все еще далеко до половины IX въка, т. е. до времени, въ которое Русь громко заявляеть о себъ въ Византін. Упомянутое выше изв'єстіе Табари о Руссахъ VII в'єка, какъ было замъчено, г. Куникъ пространно доказываетъ позднъйшею вставкою (379). Онъ дълаетъ и многія другія поправки въ источникахъ. (А между тъмъ продолжаетъ читать у Дитмара ex velocibus Danis вмѣсто подлиннаго Danaïs, стр. 451). Но относительно Бертинскихъ латописей мой противникъ не допу-

скаетъ недоразумбиія пли ошпбки, и не сомновается, что туть налобно разумьть Швеловъ (631); хотя и соглашается, что нарицательное хаканъ нельзя обратить въ собственное имя Гаконъ (681); слёдовательно, ничёмъ не объясняеть безвыходнаго противорвчія. Правда, онъ затрудняется нёсколько предположить дъятельныя сношенія Шведовъ съ Греками въ первой половинъ IX въка, такъ какъ ни въ Швеціи, ни на островъ Готландъ не находили золотыхъ византійскихъ монетъ той эпохи; но это затрудненіе легко устраняется расказомъ Нестора объ Оскольив и Лирв, которые около 862 года отпресились у Рюрика на службу въ Византію, конечно уже пивя некоторое знакомство съ ен дълами (423). Такимъ образомъ археологическій фактъ долженъ уступить баснословному расказу. Любопытно, что, отстанвая басни такъ называемаго Нестора, уважаемый оппоненть псправляеть его хронологію, и полагаеть, что призвание Варяговъ совершилось прежде 862 года (394 crp.).

Какъ бы то ин было, а оставаясь при первой части въ упомянутомъ извъстіи Бертинскихъ льтописей, при той части, которая неопровержима, мы получаемъ ясное иноземное свидътельство о существованіи Русскаго княжества въ восточной Европъ еще въ первой половинъ ІХ въка, слъдовательно во времена до-Рюриковскія. Что же касается до второй части извъстія, то замътимъ слъдующее: если и встрычаются двъ, три сбивчивыя фразы относительно Руси, то именно у иъкоторыхъ западныхъ, латинскихъ писателей, мало или совсъмъ ее не знавшихъ; тогда какъ Византійцы, хорошо знакомые съ нашими предками, не подали ни малъйшаго повода смъщивать ихъ съ Норманнами.

Далье, обратимъ вниманіе на критическое отношеніе нашего противника къ Славянорусскому племени. Оказывается, что если бы Русь была славянскимъ народомъ, то морскіе походы на Византію не были бы возможны. Почему-же? Да просто потому, что Славяне неспособны не только къ морскому, но п къ рѣчному судоходству. Другое дѣло Норманны, которые "проволакивали свой ладыи мимо Дифпровскихъ и Двинскихъ пороговъ" (393). Во первыхъ, я уже докладывалъ, что такое переволакиваніе лодокъ мимо пороговъ есть илодъ пылкаго воображенія; о немъ не говоритъ ни одинъ источникъ; извѣстно, что Константинъ Б. описываетъ, какъ Руссы проводили свои ладыи скаозъ

Дивировскіе пороги \*). Во вторыхъ, что эти Руссы были Норманнами, требуется еще доказать. Вообще разсужденія о томъ, что Русь была хорошо знакома съ моремъ, а следовательно не могла быть славянскою; что Славяне, живя внутри страны, не могли освоиться съ моремъ внезапно (378)—всё полобныя разсужденія болье или менье гадательны. Самъ авторъ уноминаетъ о существованіи Сербскихъ пиратовъ; укажу еще на мореходство у Славянъ Балтійскихъ и Славянъ Новогородскихъ; следовательно, о неспособности Славянъ къ морскому делу не можетъ быть и речи. Затъмъ: прежде нежели говорить о внезапиомъ знакомствъ съ моремъ, надобно было опровергнуть доказательства исконнаго существованія Руси на берегахъ Азовскаго моря, между прочимъ опровергнуть относящееся сюда извъстіе Масуди. Наконець, казацкіе походы XVI и XVII віковь въ Черное п Каспійское моря совершенно уничтожають помянутыя разсужденія: извістно, что казаки принадлежали къ Славянорусскому племени и жили даже не на морскихъ берегахъ. Новгородны также жили не на Балтійскомъ моръ, по которому они илавали. Для Русскихъ Славянъ, даже обитавшихъ внутри страны, дорога къ морю была открыта. благодаря большимъ судоходнымъ ръкамъ.

Въ томъ же гадательномъ родъ находимъ соображенія, отрицающія тождество Руси и Робсаланъ. Это тождество есть одно изъ самыхъ главныхъ основаній моей теоріи; противъ него я не встрътилъ досель ни единаго серьёзнаго возраженія. А. А. Куникъ въ настоящемъ своемъ трудъ широко распространяется о многихъ предметахъ второстепенной и третьестепенной важности; но относительно Роксаланъ онъ голословенъ и очень кратокъ, какъ и относительно другихъ важнѣйшихъ моихъ основаній. Когда то онъ написалъ разсужденіе: "Исевдорусскіе Роксалане", гдѣ съ помощью многихъ натяжекъ, историческихъ, этимологическихъ и этнографическихъ, старался доказать, что Роксалане и Русь не одно и тоже и что Роксаланскій народъ съ появленіемъ Гунновъ исиезъ изъ исторіи. Въ прежнихъ статьяхъ мы уже указывали на несостоятельность такого вывода. Но мой противникъ думаетъ, что павсегда покончилъ съ Роксаланами. Онъ

THE THE PARTY OF T

<sup>\*)</sup> Ни одинъ источникъ не говоритъ о перетаскивания судовъ по сухопутнымъ волокамъ и мимо Двинскихъ или Волховскихъ пороговъ; а о перегрузкъ на порогахъ и волокахъ ясно говорятъ договоры Новгорода съ Ганзою и Смоленска съ Ригою.

только мимохоломъ напоминаетъ о своихъ главныхъ показательствахъ: Роксалане не могли быть Славлнами, потому что это степные навыдники (367), степной наподъ (362); "причисленіе дикихъ Роксаланъ къ Славянской семь бобнаружило бы совершенное незнакомство съ сравнительной исторіей военнаго быта у кочующихъ и у осталыхъ народовъ" (ibid). Такими то фразами почтенный ученый отдёлывается отъ непріятныхъ для него Роксаланъ. А любопытно было бы хотя слегка познакомиться съ тою сравнительною исторіей военнаго быта, на которую онъ ссылается; вёроятно мы узнали бы тогда много удивительныхъ фактовъ. Но какъ бы то ни было, а эти несносные Роксалане сушествовали, и совсемъ не думали исчезать изъ исторіи. О нихъ свидътельствують не только исторические писатели, но и знаменитыя Певтингеровы таблицы, которыя обнимають время отъ Августа до Юстиніана включительно. (Такъ утвержлаетъ извъстный ихъ знатокъ Дежардэнъ. См. Revue historique 1876. № I). Здъсь Роксулане помъщены тамъ же, гдъ потомъ находимъ и народъ Рось, между Дибиромъ и Дономъ; притомъ они, какъ спльное племя, обозначены болье крупными буквами, нежели ихъ сосёди. Отвергать тождество Роксалань и Роси, по моему мнёнію, все равно, что спорить противъ очевидности;

Итакъ, Роксадане будто бы не могли быть Славяне, потому что имъли конницу; а Русь не могла быть славянскою, потому что имъла судоходство, и еще потому что она объединила народы, разбросанные на обширныхъ равнинахъ (393). Оказывается, что Славянское племя совершенно обижено судьбою. Даже Финны, п тв оказываются гораздо болве одарены отъ природы и болье способны въ разнообразной деятельности. Такъ въ этомъ мало подвижномъ, преимущественно лѣсномъ илемени встръчаемъ съ одной стороны пиратовъ (на Балтійскомъ морѣ), съ другой цёлый степной, конный народъ (Угры), и притомъ такой народъ, который основаль значительное государство. Туркмены, типъ степнаго, коннаго народа, и тъ имъл своихъ пиратовъ на Каспійскомъ морф. Не приводя другихъ примфровъ для сравненія, укажу опять на славянорусскихъ Казаковъ XVI и XVII вѣковъ: они жили въ техъ же мъстахъ, въ которыхъ встречаемъ древнихъ Роксаланъ и Русь. И что же? Казаки одновременно являются и конницей, и пиратами, а при случав и пвхотой. Странно какъ-то столь извъстному ученому указывать на столь извъстные факты. Обратимся къ самымъ древнимъ временамъ. Скиоы вообще представляются степнымъ, кочевымъ и коннымъ народомъ. А между тѣмъ у нихъ были также морскіе ппраты; у нихъ была пѣхота. Такъ въ расказѣ Лукьяна Токсарисъ пѣхота является еще въ большемъ числѣ, нежели конинца. Повторяю, любонытно было бы познакомиться съ тою сравнительною исторіей военнаго быта, которая доказываетъ, что Русскіе Славяне никогда не находились въ дикомъ состояніи, никогда не были кочевниками, никогда не были знакомы съ моремъ и никогда не были способны къ созданію государственнаго быта. И при этомъ г. Куникъ упрекаетъ своихъ противниковъ въ томъ, что они "страдаютъ незнаніемъ основаній этнологической критики" (452).

Голословно отрицая всякую связь между Роксаланами п Русью. авторъ "Дополненій" къ Каспію не разъ спрашиваеть, почему же ни одинъ источникъ не говоритъ о морскихъ походахъ Руси до такъ называемаго Рюрика. Отвётъ на этотъ вопросъ уже быль мною предложенъ; но по обыкновенію норманисты не обратили на него вниманія. Я говориль въ томъ смыслѣ, что Русь конечно и прежде была знакома съ Каспійскимъ и особенно съ Чернымъ моремъ; когда же она объединилась и достигла известной степени могущества, то уже не ограничивалась более мелкимъ ипратствомъ или плаваніемъ для торговыхъ цёлей и для найма въ иноземную службу, а стала предпринимать походы въ большихъ силахъ, и въ 865 году сдъдала нападение на самый Константинополь. Это нападеніе и заставило Византійцевъ громко заговорить о Руси, хотя по всёмъ признакамъ они уже давно были знакомы съ нею. (О томъ, напримѣръ, свидѣтельствуетъ патріархъ Фотій въ своихъ "бесѣдахъ"). Нашъ лѣтописецъ почеринулъ начало Русской исторіи изъ византійскаго расказа о нападенін 865 года, и пріурочиль къ этому событію минмое призваніе Варяговъ съ Рюрикомъ и Оскольдомъ во главъ. Я уже замъчалъ, что если бы нападеніе на Константинополь случилось стольтіемъ ранъе, то Рюрикъ и Оскольдъ въ нашей лътописи, конечно, были бы отнесены на сотню лѣтъ выше. Если противникъ несогласенъ съ такимъ заключеніемъ, то пусть прежде всего потрудится доказать, что извъстіе нашей лътописи о событіи 865 года совершенно самостоятельное, а не запиствованное буквально изъ хроники Амартола.

Но довольно о доказательствахь историческихь и этнографическихь. Намь остается сказать еще нёсколько словь о *столиму* порманской системы; столиами она называеть свои доказа-

тельства филологическій. Мы съ своей стороны говорили и повторяемъ, что вообще филологія, какъ наука, имфетъ болфе или менье развитыя стороны, но что самую селабую составляють словопроизволства. Въ этомъ отношении постоянно возникаютъ споры или новыя объясненія. А гдв есть возможность явлать разнообразные выволы, тамъ невозможно требовать точности. Если происхождение словъ, даже взятыхъ изъ современнаго языка: часто совсёмь не нахолить себі объясненія пли объясняется гадательно, то можно ли ожидать точнаго определения словъ отжившихъ, извъстныхъ только по письменнымъ намятинкамъ? Всего менье можно ожидать его при разборы названій собственныхъ, личныхъ и географическихъ. Норманизмъ однако претендуеть на эту точность. Мы уже указывали на слабую сторону славянорусской филологіи, именно на весьма распространенную привычку отказываться отъ русскихъ словъ. Если корень слова и его исторія не поддаются дегкому объясненію изъ славянскаго языка, то оно немедленно относится къ заимствованнымъ изъ нвмецкаго, или изъ финскаго, или изъ татарскаго; или просто замѣчаютъ, что это слово не русское. Почему же оно не русское? Да оно звучить не пославянски. Другими словами, оно кажется не славянскимъ, и на этомъ кажется неръзко строятъ филологические выводы. Много обнаруживается промаховъ вследствіе подобнаго пріема. Н'якоторыя слова считались запиствованными у Татаръ, потому что онъ яко бы звучали по-татарски, а потомъ эти слова оказывались въ памятникахъ до-Татарской эпохи: нъкоторыя русскія названія считались финскими, а онъ отыскивались у Дунайскихъ или у Западныхъ Славянъ. Кстати укажу на слъдующій курьёзь. Еще недавно записные филологи считали (въ "Словъ о Полку Игоревъ") карна и жля именами двухъ половецкихъ хановъ, тогда какъ онъ означаютъ скорбь и жалость. а слово жля въ томъ же значенін встрічается и въ літописи. Этп подовецкіе ханы продолжали существовать даже посл'я того, какъ ихъ несостоятельность была указана. И къмъ указана? Вельтманомъ, котораго никто и не считалъ глубокимъ филологомъ. Или наномню оригинальную исторію съ греческимъ словомъ игра, которымъ Константинъ Багрянородный объяснилъ русское полюдые; нашлись ученые, которые дуга считали словомъ русскимъ, а polydia греческимъ, т. е. совершенно наоборотъ. Много еще невърныхъ, но общепринятыхъ словопроизводствъ обращается и до настоящаго времени. Между прочимъ филологи,

открывая разные законы, долго не замвиали такого простаго закона, какъ народное осмысление словъ, утратившихъ свой первоначальный смыслъ; при своихъ словопроизводствахъ они иногда совсвиъ не замвиаютъ того, что имвютъ дело не съ кореннымъ значениемъ слова, а съ его позднейшимъ осмыслениемъ, основаннымъ на созвучии. Напримеръ, для нихъ мъмецъ доселе происходитъ отъ мъмой (въ родъ летописнаго объяснения Переяславля отъ перея славу). Лингвистика нередко даетъ намъ смелыя и положительныя объяснения тамъ, где добросовестность требовала сказать: "не знаю". Норманизмъ, какъ увидимъ ниже, не только употребляетъ явныя натяжки, чтобы объяснить некоторыя древнерусския слова, но и выставляетъ иногда такіе законы въ русскомъ языкъ, которые въ действительности не существуютъ \*).

Какъ въ Русской исторіи г. Куникъ держится системы исчезанія цёлыхъ большихъ народовъ неизв'єстно куда, такъ и въ

L'INDICATE MAN

<sup>\*)</sup> Такъ многоуважаемый Я. К. Гротъ выразился въ томъ смыслѣ, что русскій языкъ не допускаеть словъ, начинающихся съ буквы а (Жур. М. Н. Пр. 1872. Апрѣль. 289). Положеніе невѣрнос: и въ настоящемь языкѣ существують такія слова, а прежде ихъ было еще болѣе. Многія слова, произносимыя прежде черезъ а, теперъ произносятся черезъ я; это послѣднее есть тоже а, только смягченное, іотпрованное. (Напр. въ договорѣ Пгоря встрѣчаемъ русское имя Акунъ, а позднѣе въ дѣтописи тоже имя уже пишется Якунъ). Далѣе, есть не мало словъ, которыя пишутся съ о, а произпосятся чрезъ а, если нѣтъ на этомъ о ударенія.

Нелишнемъ считаю напомнить: я полемизую только противъ одной слабой стороны славяно-русской филологін; что конечно не мітаеть мні ціннть ея усивхи и многіе замвчательные труды нашихъ ученыхъ на этомъ поприщв, и между прочимъ отдавать справедливость богатому содержанію Филологическихъ Разисканій Я. К. Грота. (Више заявленное правило мы находимъ здісь уже въ смягченномъ виді: буква а, "столь різдкая въ началі Славянскихъ словъ"). Въ этомъ трудъ авторъ хоти и обпаруживаетъ наклонность объяснять иногда чисто русскія слова чрезъ заимствованіе, но все таки не въ той степени какъ г. Куникъ. Въ примъръ этой паклонности приведемъ: Инпега будто слово финское, означающее "Малая ръка" (І. 242. А что же будеть значить Пина, река западной Россія? Стало быть и Волга или Влага тоже имееть финское окончаніе)? Ладога будто есть переппаченное скандинавское Альдога п произошло етъ финскаго Acelto-волна (245. Въ такомъ случай славянскій богъ Ладо тоже заимствованъ у Финновъ?). Мордва, по объяснению Кастрена, будто по фински значить "пародъ у воды". (243). Мы думаемъ, что ва въ этомъ случав чисто русскій суффиксъ, имбющій собирательное значеніе; а иначе Литва, простопародное Татарва и т. п. тоже все финскія слова?). Укажемь также на лътописныя Волхва вивсто Волохове, Жидова вм. Жидове. Если принять догадку Кастрена, все это будуть пароды, живущіе у воды; что представляеть явичю несообразность.

русской филологіи онъ держится системы объясненія русскихъ СЛОВЪ преимущественно чрезъ заимствование ихъ у иноролиевъ. Напр., слово враго пли ворого заимствовано изъ готскаго языка (406), ворг изъ финскаго (408), якорь и костерт изъ шведскаго (416), топоръ изъ какого-то каспійскаго языка (71 и 678) и т. л. и т. д., всего не перечтешь. Если повършть подобной этимологін, то нашъ языкъ по крайней мірт на половину окажется сбродомъ словъ, заимствованныхъ у всъхъ сосъянихъ и лаже не сосъднихъ народовъ. Какое смъщение эпохъ, вліяній и отношеній въ исторіи языка! Какое смішеніе созвучій съ тождествомъ и общихъ родственныхъ по корню словъ съ заимствованіями. Вообще у нашихъ противниковъ, какъ скоро зайдетъ ръчь о словопроизводствахъ, тотчасъ начинаютъ смѣщиваться понятія о принадлежности извёстныхъ словъ извёстному народу съ опредёленіемъ ихъ корней при помощи сравнительной филологіи. Г. Куникъ съ особеннымъ усердіемъ останавливается на объясненіи названій Варям и Русь (400 и слёд.). Это цёлая этимологическая диссертанія. Межлу прочимь онь много возражаеть противь толкованія слова варягь волками и врагами, хотя въ настоящее время едвали какой либо серьезный ученый держится этого толкованія. Онъ доказываеть, что это слово произошло отъ скандинавскаго Waring, соотвътственно древнерусскому ромника пли присяжникъ, въ смысли наемнаго вопна. Можетъ быть это и вирно: но трудно следить за всеми перинетіями, которымъ авторъ подвергаетъ соединявшіяся съ даннымъ названіемъ понятія, проводя ихъ по разнымъ странамъ п народамъ. Много тутъ гадательнаго, и самъ авторъ прибъгаетъ пногда въ помощи впроятно, кажется п разнымъ ссылкамъ на сказочныя свидътельства, между прочимъ на басню нашей льтописи о Варягахъ. Такъ какъ мы никогда не утверждали, что слово Варягъ славянскаго происхожденія, то и не будемъ останавливаться надъ нимъ. Что же касается до пмени Русь, то г. Куникъ снова возвращается къ отождествленію его съ финскимъ Ромси: такъ Финны называютъ Шведовъ (437 и 672). Онъ предполагаетъ здёсь первоначальную гото-шведскую форму Hrods, которая перешла къ Финнамъ отъ Шведовъ. Эту мысль онъ пытается подтвердить целымъ рядомъ всевозможныхъ натяжекъ, историческихъ и этимологическихъ. Не считаемъ нужнымъ углубляться въ эту путаницу. Мы только напомнимъ, что прежде нежели предпринимать ее надобно было, во первыхъ, доказать тождество названій Ромси и Русь. Если

это тождество, а не созвучіе, то почему же Финны именно Русскихь-то и не называють Ротсами? Если это названіе перешло къ Финнамъ отъ Шведовъ, то почему же сами Шведы себя такъ никогда не называли и почему исторія не знаетъ никакого народа Рось или Русь въ Скандинавіи? Мы предпочитаемъ то мивніе, которое видитъ въ этихъ названіяхъ только вившиее подобіе, но разные корни и разное значеніе. А во вторыхъ, и это самое важное, можно ли доказывать происхожденіе названія Русь отъ предполагаемой шведской формы Hrods и даже отъ Hrodhgot-овъ (441), когда уже была указана несомивниям связь названія народа Русь или Рось съ именами рѣкъ восточной Европы? Прежде надобно было опровергнуть эту связь; къ сожалѣнію норманизмъ мало вниманія обращаетъ на важнѣйшія доказательства своихъ противниковъ.

Точно также г. Куникъ продолжаетъ стоять на чисто ногманских пменахъ русскихъ князей и дружинниковъ, ничемъ не опровергая моихъ доводовъ. Я не бралъ на себя удовлетворительно объяснить всё русскія языческія имена п всё русскія названія пороговъ; да подобную задачу никто и не въ состояніи выполнить при настоящихъ средствахъ науки. Достаточно и того, что большая часть именъ Олегова п Игорева договоровъ встръчается въ последующихъ столетіяхъ въ разныхъ частяхъ Россій: чёмъ доказывается ихъ принадлежность Русскому народу, то-есть ихъ туземство. Однако, нъкоторыя частныя объясненія свои я позволяю себь считать такими, противъ которыхъ мон противники не могуть представить никакихъ серьезныхъ опроверженій. Напримфръ: тождество имени перваго исторически извъстнаго русскаго князя Олегь, женское Ольга, съ названіями рівть Олегь и Волга. большая древность и большая порча русскихъ названій пороговъ сравнительно съ ихъ славянскими варіантами; принадлежность последнихъ наречію боле южному, чемъ славянорусское, а именно славяноболгарскому; осмысленіе непонятнаго Есупи съ помощью созвучія "Не спи", и пр. \*). Уже одно то, что норманисты серь-

Si II TO STATE OF

<sup>\*)</sup> Не отвічая на мои важнівшія доказательства въ пользу славянства Болгарс, г. Куникъ однако нашель случай, по поводу моего изслідованія "Болгаре и Русь на Азовскомъ поморьів" приписать мий и такіе промахи, которыхъ у меня пізть; напримірть, отпосительно Россовъ въ житіи Георгія Амастрійскаго, которыхъ я будто бы приписываю VIII столітію, и отпосительно русина, паучившаго Кирилла русской грамоті (632). У меня доказывается, что эта грамота была собственно пе русская, а болгарская. Если г. Куникъ не согласенъ, что

ёзно считали существовавшимъ название Неспи, и соотвътственно ему прінскивали поведительное наклоненіе въ скандинавскихъ языкахъ, показываетъ, какъ мало они были знакомы съ духомъ славанорусскаго языка и съ его истинными законами. Или: на основанін лаже не большинства русскихъ личныхъ именъ, а только нъкоторыхъ, имъющихъ подобіе съ именами въ скандинавскихъ сагахъ, утверждать, что Руссы явились въ исторіи съ норманскими именами — этотъ пріємъ годился только иля норманистовъ прошлаго стольтія, когда сравнительная филологія еще находилась въ состояніи блаженной напвности. А между тімь норманизмъ не можетъ даже отнять у Славяноруссовъ имя Карлы. (Интересно было бы слышать его объясненія, откуда взялся подовенкій хань Кобякь Карлыевичь?). Поэтому поводу укажу на то, что г. Куникъ славянское окончание въ именахъ Гуды и Карлы считаеть просто ощибкой писиа, и произвольно ставить Гудь п Карль (461. А Кары, Бруны, Моны, Тукы?) Число чуждыхъ именъ на Руси онъ уведичиваетъ еще Глибомъ, который будто бы запиствовань или у какихъ то Иранцевъ, или у Хазаръ (680). Повторимъ то, что говорили и прежде: съ объяснениемъ собственныхъ пменъ, географическихъ и личныхъ, нельзя обращаться такъ легко, какъ доселв обращались норманисты, и нътъ столбовъ болье шаткихъ, какъ тъ, на которые думаетъ опереться норманская теорія.

Пока норманизмъ огуломъ отрицаетъ принадлежность данныхъ именъ и названій славянорусскому илемени, ссылаясь на какіе-то этимологическіе законы вообще, споръ конечно не можетъ придти къ яснымъ выводамъ. Но какъ скоро онъ пытается войти въ подробности и разъяснить намъ эти законы языка, то вмісто несомнівныхъ, строго научныхъ положеній, мы видимъ по большей части однів гаданія. Повторяю, особенно грішить онъ тімъ, что принадлежность слова пли цілой группы словъ извістному языку смішиваетъ съ возможностью объяснять ихъ корни и значеніе съ помощью сравнительнаго языкознанія; при чемъ и эта возможность ипогда бываетъ только кажущеюся, и отъ нея еще далеко до дійствительнаго, положительнаго объясненія. Достоуважаемый А. А. Куникъ представляеть слідующій приміръ

Болгаре были Славяне, то пусть попробуеть не голословно, а систематически опровергнуть мон главные доводы; пусть между прочимъ докажеть, что загадочныя выражения въ извъстномъ хронографъ принадлежать не иному какому языку, а именно древне-болгарскому.

филологическихъ гаданій, выдаваемыхъ за положительные законы языка. Некоторыя слова, оканчивающіяся въ германской группе на ing, въ славянорусскомъ язывъ являюття съ окончаніемъ яю. напр.: верингъ — варягъ, шилингъ-шелягъ и т. п. Отсюда вывели уже общее правило, законъ, что, если въ русскомъ встръчается слово на ягь, то значить оно заимствовано отъ иноземцевъ. Г. Куникъ именно настаиваетъ на этомъ мнимомъ законъ (409); къ подобнымъ словамъ онъ относить Ятвягъ и Колбягъ. которые булто бы заимствованы у Намцевъ. Позволяю себа усматривать здісь большое недоразумініе: Ятвяги были окружены Славянами и съ одной стороны примыкали къ Литвъ, слъдовательно ихъ название отнюдь не изобрътено Нъмцами; а полъ Колбягами, какъ теперь съ достовърностью можно сказать, разумълись кочевые или полукочевые инородцы южной Руси, между прочимъ "Черные Клобуки" нашей лѣтописи, и названіе ихъ также никоимъ образомъ не заимствовано отъ Немцевъ или отъ Норманновъ. Quasi — научная этимологія забываеть о существованін у древнихъ Славянъ носоваго произношенія, которое и досель осталось въ чистотъ у Поляковъ: вотъ почему у послъднихъ Ятвяги имфють форму Ядзвинии, а Колбяги въ византійскихъ хризовулахъ XI въка Кулпини (въроятно по пропзношению собственпо славяноболгарскому, съ малымъ юсомъ, т. е. Кулиянги, между темъ какъ по русскому произношению Кулияги или Колбаги). Следовательно суффиксь ing совсемь не есть какая то исключительная принадлежность германской группы и не есть пепремънный признакъ запиствованныхъ словъ. Нодобный суффиксъ существоваль и въ литовскомъ языкъ.

На бѣду для этой этимологіи, въ русскомъ языкѣ оказывается цѣлый отдѣлъ словъ съ тѣмъ же суффиксомъ только въ женской формѣ, т. е. яла (въ польскомъ е,ga), каковы: бродяга, бѣдняга, портняга, плутяга, скупяга, скряга и т. д. Какъ же г. Купикъ устраняетъ это протпворѣчіе съ вышеприведеннымъ закономъ о заимствованіи? Онъ говоритъ, что этотъ суффиксъ "относится къ сравнительно позднему періоду образованія языка и произощель отъ болѣе древняго е,ka" (410). Во первыхъ, е,ka п е,ga это все равно, и стало быть съ одной стороны г. Куникъ признаетъ, что подобный суффиксъ существовалъ и въ древнеславянскомъ языкѣ. (Впрочемъ тутъ объясненіе нѣсколько запутано, и повидимому говорится о древности этого суффиксъ только въ литовскомъ языкѣ, какъ будто славянскій языкъ находился подъ сильнымъ влі-

As Die of the second

лніемъ литовскаго, и даже нослѣ XI стольтія!). Во вторыхъ, онъпытается собрать всё русскія слова съ окончаніемъ на яга (455 и 460), и насчитываетъ ихъ до 30 или болве: число значительное, ясно показывающее, что это суффиксъ собственный, русскій, а не заимствованный отъ нёмпевъ или отъ литовневъ, и тёмъ болье, что туть же приведены аналогичныя слова и въ другихъ славянскихъ языкахъ. Но авторъ "Дополненій" далеко не исчерпываетъ ихъ запасъ: существуетъ много и другихъ словъ, которыя способны принять тоть же суффиксь, когда требуется выразить известный смысль; чего никакъ не могло бы случиться. если-бы таковой суффиксъ не быль роднымъ, привычнымъ \*). Слъдовательно выводъ о его позднъйшемъ происхождения совершенногадательный. Притомъ неизбёжно возникъ бы вопросъ: позднёйшее сравнительно съ какимъ временемъ? Напримъръ, существоваль ли онъ въ XI въкъ, когда въ славянорусскомъ языкъ еще могли сохраняться нівоторые сліды превняго юсоваго произношенія? Итакъ быль ли я правъ, говоря о разныхъ этимодогическихъ гаданіяхъ, которыя пускаются въ холъ подъ именемъ законовъ языка.

Глядя на подобные трактаты, можно только пожальть, что такъ много труда й эрудицін потрачено для того, чтобы отстоять басню или по крайней мрру запутать вопросъ. Не отвучаемъ на ту филипинки и на тъ эпитеты, которые обнаруживаютъ нъкоторое раздражение со стороны норманизма, весьма вирочемъ понятное. Будучи довольно безпощадень къ норманской системъ вообще, я едва-ли могу себя упрекнуть въ томъ, чтобы въ предыдущихъсвоихъ статьяхъ относился безъ должнаго уваженія къ ученымъ заслугамъ автора "Дополненій". Во всякомъ случав поблагодаримъ А. А. Куника за то, во первыхъ, что онъ даетъ намъ возможность сдёлать двё, три поправки второстепенной важности и устранить доказательства такъ сказать излишнія, а далье за то, что его "Дополненія" окончательно убіждають нась въ песостоятельпости норманской теоріи. Воть уже около пяти літь, какъ я веду съ ней борьбу, отвъчая почти всъмъ оппочентамъ. Надобно было поддержать интересь къ данному вопросу и не дать ему снова заглохнуть на страницахъ весьма почтенныхъ, но мало чи-

<sup>\*)</sup> Напр: бодяга, верещага (откуда Верещагинъ какъ отъ синяга Синягинъ), моняга (пеудалый человъкъ. См. Этнографич. Сбор. VI. Не въ связи ли съ этимъ словомъ имя одного изъ пословъ Игорева договора, т. е. Моны?) ит. д. Или: отъ дурной—дурняга; отъ добрый—добряга и пр.

таемыхъ изданій; надобно было подвинуть на отвѣтъ противниковъ болѣе солидныхъ; ибо полемпка съ инми ясиѣй всего могла
обнаружить тѣ шаткія основанія, на которыхъ доселѣ держалась
норманская теорія. Между прочимъ я именно ждалъ отвѣта отъ
г. Куника, котораго считалъ наиболѣе добросовѣстнымъ и комнетентнымъ изъ ел защитниковъ. Настоящій его трудъ не уничтожаетъ ни одного изъ главныхъ основаній, на которыхъ построено мое мнѣніе; большинство ихъ даже незатронуто. Замѣчу при
этомъ мимоходомъ: я убѣдился, что противники большею частію
даже не давали себѣ труда прочесть внимательно систему моихъ
доказательствъ; они часто повторяли свои аргументы, ничѣмъ не
опровергая моихъ возраженій или совсѣмъ ихъ игнорируя.

Въ числѣ важиѣйшихъ моихъ основаній стоитъ невозможность быстрыхъ, неуловимыхъ превращеній одной народности въ другую, чуждую ей. Исторія не представляетъ такихъ примѣровъ; они противорѣчатъ всѣмъ ея законамъ. Напротивъ мы повсюду видимъ большую или меньшую живучесть языка и другихъ племенныхъ особенностей у народовъ, поселившихся въ чужой землѣ. Противники мои даже не пытались отвѣчать что нибудь на полобное основаніе.

Норманизмъ пменно заслуживаетъ слѣдующаго упрека: ссылаясь на мнимые лингвистическіе законы, онъ совершенно игнорируетъ законы историческіе, тѣ законы, которые непзмѣнно дѣйствуютъ и проявляются въ жизни пародовъ, въ происхожденіи и развитіи человѣческихъ обществъ, называемыхъ государствами. Если бы защитники пресловутой теоріи серьезно вникали въ эти законы, то они не могли бы смѣшивать факты литературные съ фактами историческими, наивные домыслы старинныхъ книжниковъ выдавать за достовѣрное историческое свидѣтельство, да еще отстапвать ихъ въ той безсмысленной формѣ, которую они получили по невѣжеству позднѣйшихъ списателей. Законы политико-историческіе также непреложны какъ и естественноисторическіе: происхожденіе Русской націи не можетъ быть исключеніемъ. Сказочное, внезаиное возникновеніе великихъ народовъ и государствъ съ исторической точки зрѣнія есть безсмыслица.

Повторяю, настоящій споръ можеть продолжаться до безконечности, съ помощью техъ пріемовъ, на которые я не разъ указываль, а также съ помощью многихъ соображеній и разсужденій, совсёмъ не идущихъ къ дёлу. Но серьезно, систематически, научно доказать скандинавское происхожденіе невозможно; таково

AND IN THE STATE OF THE

мое убъждение. Объяснивъ туземное пачало Русскаго государства, на сколько это было въ моихъ средствахъ и силахъ, я уже перешелъ къ послъдующей эпохъ Русской истории. Дальнъйшую обработку даннаго вопроса предоставляю будущимъ изслъдователямъ. Мит остается только пересмотръть и собрать во едино свои изслъдования и замътки, разбросанныя по разнымъ изданиямъ \*). Впрочемъ, я не отказываюсь и впослъдстви возвращаться къ тому же вопросу, но только тогда, когда найду это нужнымъ, напримъръ, въ случат его новаго запутывания и затемнъния. А запутать его весьма не трудно: стоитъ только сдълать еще два, три мнимыхъ открытия въ родъ того, что Византийцы въ литературномъ языкъ Варяговъ называли Русью, что Славяне неспособны къ мореплаванию, и т. и.

Справедливость впрочемъ требуетъ прибавить, что въ концѣ книги многоуважаемый А. А. Куникъ уже не съ такою увѣренностію борется съ антинорманизмомъ, какъ въ началѣ; онъ сознается, что "въ преданіи о призваніи Рюрика уже пробито нѣсколько брешь" (696). Мы еще не теряемъ надежды, что всѣмъ извѣстная ученая добросовѣстность со временемъ приведетъ его и къ другимъ уступкамъ.

#### IV.

## Могильныя данныя въ отношеніи къ вопросу о Руси и Болгарахъ.

Кром'в исторіи и филологіи, которыми злоупотребляла норманская система для того, чтобы утвердить басню о призваніи нивогда не бывалых Варяго-Руссовъ на якобы научных основаніяхь, приверженцы этой системы не мало злоупотребляли и археологіей. Такъ раскопки могильных кургановъ давали поводъ везд'в находить следы Варяговъ, къ которымъ относили все то, что принадлежало Руси. Впрочемъ такое заключеніе было естественно въ то время, когда въ тождеств'в этихъ двухъ народовъ не сомнивались. Но вотъ что говорятъ археологическіе факты.

Византійскія золотыя монеты, найденныя въ числь нъсколькихъ

<sup>\*)</sup> Что я и привель въ исполнение настоящею книгою (т. е. первымъ изданіемъ Розысканій о началь Руси).

сотъ подлѣ Ненасытетскаго порога на островѣ Майстровѣ, обинмаютъ время по крайней мѣрѣ отъ VII вѣка до XI включительно \*). Отсюда ясно слѣдуетъ, что плаваніе русскихъ каравановъ по Днѣпру изъ Кіева въ Грецію восходитъ ко времени не позднѣе VII или первой половины VIII вѣка, т. е. къ тому времени, когда о Варягахъ на Руси еще не было и помину.

Затумъ обращаю внимание читателей на тѣ въ высшей степени любопытные результаты, которые получены раскопками варшавскаго профессора Д. Я. Самоквасова, произведенными въ 1872— 73 гг. въ предълахъ земли Съверянъ. Множество разрытыхъ имъ могильныхъ кургановъ вполив подтвердило русскія, византійскія и арабскія извістія о погребенін покойниковь чрезь сожженіе у Славянорусскихъ язычниковъ; а вмёстё съ тёмъ представило разнообразные вещественные памятники и самаго народа. Означенныя могилы и находимыя въ нихъ предметы вооруженія п пругія вещи съ арабскими и византійскими монетами, во первыхъ свижьтельствують объ исконномъ пребываніи могучаго Русскаго племени въ области Десны, Семи, Сулы и вообще въ Придненровскомъ краю, а во вторыхъ о воинственномъ характеръ этого племени и его дъятельныхъ торговыхъ сношеніяхъ съ міромъ Восточнымъ и Греческимъ еще въ эпоху такъ наз. Дорюриковскую, слъдовательно о его уже значительно развитой гражданственности (разумъется сравнительно съ другими языческими народами Средней и Сѣверной Европы того времени). Съ результатами раскопокъ г. Самоквасова и съ значительнъйшими его находками (особенно изъ Черниговскаго кургана, извъстнаго подъ именемъ Чернаго) мив впервые пришлось познакомиться на Кіевскомъ Археологическомъ съёздё лётомъ 1874 года. Мон главные выводы, добытые пересмотромъ вопроса о Варягахъ и Русп, тогда

<sup>\*)</sup> Графа А. С. Уварова О древностяхъ Южной Россіи. Авторъ видёлъ изъ нихъ двё монеты: одну императора Иракліп, VII вёка, а другую Константина Дуки, XI-го. "Разные люди увёряли насъ—замёчаетъ онъ, —что эти монеты были найдены въ различныхъ мёстахъ. Другіе, наоборотъ, говорили, будто онё открыты вмёстё въ одномъ глиняномъ кувшинё". Едвали вёроятно, что бы въ одномъ кувшинё хранились монеты пяти вёковъ. Въ такомъ случаё пришлось бы пожалуй предположить, что какой либо любитель византійской пумизматики во второй половинё XI вёка зарылъ здёсь свою коллекцію. Не было ли на этомъ островкё чего либо въ родё разбойничаго притона, въ которомъ прятали добычу съ разграбленныхъ или съ потерпёвшихъ крушеніе судовъ? Или не существовало ли здёсь какого святилища, гдё путники клали свои жертвоприношенія ради благополучнаго плаванія сквозь пороги?

уже были закончены, и мий пришлось скорйе, чёмъ я могъ надвяться, найти такое неопровержимое, вещественное подтверждение этимъ выводамъ \*).

Я не знаю, къ какимъ натяжкамъ прибъгнетъ теперь норманская школа, чтобы отрицать эти очевидныя канныя и настанвать на существованіи небывалаго народа Варягоруссовь, пришедшаго изъ Скандинавіп во второй половинѣ ІХ вѣка. По моему мнѣнію для нея остается елинственный исходъ: согласиться съ первоначальной лътописной редавціей, по которой Русь. Славяне и Чудь призывали Варяжскихъ князей, и следовательно отстанвать эту легенду въ ея первобытномъ, т. е. династическомъ значении. Но по всей вфроятности норманисты этого не сдълають; они очень хорошо понимають, что тогда и басня о призвании уничтожится сама собою. Сильному, воинственному Русскому илемени, объединившему восточныхъ Славянъ и грозному для сосъдей, не было никакой нужды призывать къ себъ чужихъ князей изъ за моря: оно издавна имѣло своихъ собственныхъ. Историческіе источники упоминають о Роксаланскихъ князьяхъ еще въ первые въка по Р. Х. (См. выше).

Одновременно съ означенными раскопками въ Приднапров-

<sup>\*)</sup> Интересующихся этими данными отсымаю къ отчету самого Д. Я. Самоквасова, "Древнія земляныя насыни и ихъ вначеніе для науки". (Древн. и Нов. Россія 1876 №№ 3 и 4). Единственное мое замѣчаніе, которое можно сдѣлать по поводу этой статьи, относится къ ссылкамъ на легендарныя свидетельства летописи, папримеръ, о погребени Олега, Аскольда и Дира. Какимъ способомъ они погребены, въ лѣтописи не говорится, это извѣстіе несовременное, притомъ же два последнія лица не историческія. Другое дело извёстіе той же летописи о погребенін у Вятичей, а также разсказы Ибнъ Фадлана и другихъ Арабовъ о погребальных обычаях Руси-это свидетельства современниковь и очевидцевъ. Далье, въ средъ Русскихъ Славянъ, по всъмъ признакамъ, рядомъ съ сожженіемь, и притомь не всегда одинаковымь вь подробностяхь, существоваль п другой, хотя не столь распространенный обычай погребенія, т. е. чрезъ зарываніе трупа; по кімъ именно и въ какихъ случаяхъ онъ употреблялся, еще пельзя определить съ достоверностію. Наконецъ, достоуважаемый изследователь старается съ точностію опредёлить границы собственно русскаго обычая сожженія труповъ. Нам'яченные имъ преділы, т. е. область Сіверской Руси, вполив подтверждають древнія свидітельства о місті жительства Роксалань между Дивиромъ и Азовскимъ моремъ; темъ не мене подождемъ еще ограничивать эти предълы, пока не приведено въ извъстность содержание большинства могильных кургановъ и въ другихъ частяхъ Южной Россіи. Въ настоящее время достаточно и того неопровержимаго вывода, что Русь, на основании могильныхъ раскопокъ, является также племенемъ туземнымъ, южнорусскимъ, а не пришедшимъ откуда-то съ Сѣвера.

скомъ крав сделано весьма любопытное открытіе далже на югь, пменно въ окрестностяхъ Керчи. Открытіе это, какъ сейчасъ увидимъ, имветъ ивкоторое отношеніе къ вопросамъ о древней Руси и Болгарахъ. Приведу сообщеніе, сделанное мною не далже какъ въ мартъ 1876 года въ одномъ изъ засъданій Московскаго Археологическаго общества \*):

Нельзя не отдать справедливости добросовъстному изслъдованію г. Стасова, изслъдованію, которое онъ посвятиль объясненію фресокъ, найденныхъ въ 1872 году въ одной Керченской катакомбъ \*\*). Сближеніе ихъ съ памятниками восточными, пренмущественно пранскими, по моему мнѣнію, очень удачно. Сходныя черты въ костюмахъ, вооруженіи и орнаментахъ, встрѣчающіяся вдѣсь, дѣйствительно указываютъ на связи съ востокомъ, съ Азіей и на восточное происхожденіе самыхъ илеменъ, представители которыхъ изображены на данныхъ фрескахъ. Но за этимъ общимъ положеніемъ возникаетъ неизбѣжный вопросъ, нельзя ли еще точнѣе опредѣлить: какія именно племена, какіе народные типы, какую эпоху имѣемъ мы передъ собою?

Время, къ которому должны быть отнесены означенныя фрески, г. Стасовъ полагаетъ между началомъ II и концомъ IV въка по Р. Х. По всемъ даннымъ такое положение надобно считать върнымъ или весьма въроятнымъ. Следовательно мы имъемъ непель собою последнюю эпоху Боспорскаго царства, эпоху династін Савроматовъ. Изв'єстно, что въ самомъ начал'є перваго в'єка по Р. Х. Боспорскимъ краемъ овладело сарматское племя Аспурговъ: Это было одно изъ тъхъ Сарматскихъ илеменъ, которыя издавна жили между Азовскимъ моремъ и Кавказомъ, и отчасти на Таманскомъ полуостровъ, т. е. въ самыхъ предълахъ Боспорскаго царства. Князья Аспурговъ, захватившихъ это царство, по дошедшимъ до насъ монетамъ, носили по препмуществу имена Савроматовъ и Рескупоридовъ. Эти варварскіе князья однако уже на столько были знакомы съ эллиноримскою цивилизаціей и на столько искусны въ политикъ, что въ началъ они съумъли пріобръсти покровительство самихъ римскихъ императоровъ, начиная съ Августа и Тиверія. Разумбется, что бы обезпечить за собою Боспоръ, они признали себя покорными вассалами рим-

<sup>\*)</sup> Изъ Трудовъ этого Общества. Т. VI. вып. 2.

<sup>\*\*)</sup> Отчетъ Императорской Археологической коммиссін за 1872 годъ съ атласомъ. Спб. 1875 г.

скихъ императоровъ, и показывали имъ особую преданность; это видно между прочимъ изъ того, что они къ своимъ именамъ присоединили имена своихъ покровителей; отсюда мы встръчаемъ на монетахъ и надписяхъ Тиверія Юлія Савромата или Тиверія Юлія Рескупорида \*). Но подчиненіе Риму продолжалось только до тъхъ поръ, пока въ самой Римской имперіи не наступилъ смутный періодъ, т. е. до второй половины ІІІ въка. Тогда Савроматская династія не замедлила воспользоваться этими смутами, чтобы пріобръсти самостоятельность.

Находясь въ тѣсныхъ отношеніяхъ съ міромъ Эллиноримскимъ, подчинялсь вліянію его цивилизаціи, Савроматы въ тоже время очевидно сохраняли нравы и преданія, вытекавшія изъ восточнаго происхожденія. Они заключали родственныя связи съ потомками Митридата Понтійскаго, который одно время, какъ извѣстно, владѣлъ Боспорскимъ царствомъ, и въ слѣдствіе этихъ связей послѣдняя Боспорская династія можетъ быть равно относима къ Савроматамъ и Ахеменидамъ. Я именно позволяю себѣ въ главныхъ фигурахъ, которыя изображены на фрескахъ, усмотрѣть представителей этой Савроматской эпохи въ Пантикапеѣ; разныя бытовыя черты, здѣсь встрѣчающіяся, безъ сомнѣнія указываютъ на двойственное вліяніе, т. е. римское и восточное.

Герой этихъ фресокъ, т. е. лицо погребенное въ данной катакомбъ, есть конечно одинъ изъ предводителей, отличившійся своими подвигами въ войнахъ съ сосѣдними варварами; а извѣстно, что сосѣдніе варварскіе народы въ эту эпоху все болѣе и болѣе тѣснили Боспорское царство, пока впослѣдствіи не разрушили его окончательно. Типъ главнаго героя и его вопновъ, а также и вооруженіе ихъ совершенно соотвѣтствуютъ извѣстіямъ древнихъ и средневѣковыхъ писателей о народахъ сарматскихъ. А Сарматы, какъ это утвердительно можно сказать, принадлежали къ Арійской семьѣ и въ ближайшемъ родствѣ находились съ народами Мидо-иранской группы. Означенные воины покрыты чешуйчатымъ панцыремъ, конусообразнымъ шлемомъ, и имѣютъ копья, у всадниковъ по одному длинному, а у пѣхотинцевъ большею частію по два короткихъ. На Траяновой колоннѣ мы именно встрѣчаемъ сарматскихъ всадниковъ, покрытыхъ такою же чешуйчатою бронею.

<sup>\*)</sup> Любопытно, что князья Роксаланъ точно также поступали въ отношени къ нъкоторымъ римскимъ императорамъ. Въ одной латипской надииси упоминается роксаланскій князь Элій Распарасапъ, повидимому современный Элію Адріану.

Тапить говорить, что знатные Роксалане (а Роксалане было сарматское племя) носили чещуйчатые панцыри изъ желёзныхъ бляхъ. Амміанъ Марцелинъ сообщаеть о Сарматахъ, что они были вооружены длинными копьями и носили полотняныя кпрасы, на которыхъ была нашита роговая чешуя, слѣданная на полобіе птичьихъ перьевъ. Конусообразные шлемы суть также одна изъ принадлежностей сарматскихъ народовъ: они встрвчаются и на сарматскихъ всадинкахъ Траяновой колонны, и у древнихъ Руссовъ. (Мы же. какъ извъстно, доказываемъ, что древняя Русь тождественна съ Сарматами — Роксаланами). Эта форма шлемовъ конечно имфеть восточный характерь; конусообразныя шанки преобладали всегда у пранскихъ народовъ. У самаго предводителя Пантиканейскаго сверхъ того наброшенъ на плечи плашъ. развѣвающійся позади. Этоть плащь есть также одна изъ принадлежностей знатныхъ лицъ у Сарматскихъ народовъ. Левъ Діаконъ именно упоминаєть о такомъ плащі какъ объ одной изъ отличительныхъ чертъ Руси отъ Грековъ. Еще прежде того Прокопій нічто подобное говорить о Болгарахь. Я не утверждаю тождества Аспурговъ ни съ Болгарами, ни съ Роксаланами или Русью: я только говорю объ ихъ общей принадлежности къ Сарматскому семейству. Рядомъ съ общими чертами встрфчаемъ и накоторыя отличія, напримарь, овальная форма и небольшой размъръ шитовъ не походять на большіе и съуживающіеся книзу щиты древней Руси. Впрочемъ надобно взять въ расчетъ и разницу эпохъ: между IV и X въкомъ могди копечно пропзойти разныя переманы въ вооружении и привычкахъ сарматскихъ народовъ. Къ такимъ перемънамъ, напримъръ, надобно отнести и употребленіе стремянь; извъстно, что у Грековь, и у Римлянь не было стремянъ. Ихъ мы не находимъ и на данныхъ фрескахъ. Тогда какъ древняя Русь употребляла ихъ; по крайней мъръ это можно сказать о ІХ и Х вѣкѣ. Укажу на раскопки, произведенныя г. Самоквасовымъ въ Приднипровскомъ краю; въ могилахъ языческой Русп найдены между другими предметами и стремена.

Затъмъ обращу вниманіе еще на отличительную черту типа, встръчающагося на означенныхъ фрескахъ. Паптиканейскіе вонны являются здѣсь безъ всякихъ признаковъ бороды и усовъ; а изъ подъ шлемовъ ихъ совсѣмъ не видно волосъ. Но бритые подбородки и оголенныя головы, какъ извѣстно, составляли принадлежность древнихъ Руссовъ и древнихъ Болгаръ; а оба эти народа принадлежали первоначально къ Сарматской групиъ и жили око-

до Азовскаго моря, т. е. въ Сарматскихъ краяхъ. Разница съ тинами фресокъ заключается только въ томъ, что на последнихъ отсутствують и усы. Но, во цервыхь, обычай бритья конечно видоизмѣнялся по разнымъ илеменамъ; а во вторыхъ, не забулемъ разницу нъсколькихъ стольтій между данными фресками и временемъ Святослава; моды могли пъсколько мъняться. Самые Руссы Х въка, по извъстію Арабовъ, не вст брили боролу: нъкоторые отпускали ее. Замвчательно, что липа русскихъ вонновъ въ извъстной рукописи XIV въка, заключающей Сказаніе о Борись и Гльбь, эти лица также какъ на данныхъ фрескахъ не имъють ни бороды, ни усовъ. Кромъ того извъстно, что Римляне брили не только бороду, но и усы, и можно также предложить вопросъ: не отразилась ли эта мола и на Боспоръ Киммерійскомь? Подъ шлемами Пантиканейцевь, какъ я сказаль, совстмъ невидно волосъ. По этому поводу напомню извъстіе Лукьяна, греческаго писателя И въка по Р. Х. Въ своемъ расказв Токсарись онъ сообщаеть, что Скиом и Алане похолять пругь на друга и говорять близкими языками, но Скием носять болве илинные волосы, и одинъ изъ героевъ расказа, Скиоъ выдающій себя за Алана, долженъ быль обръзать свои волосы по алански. И дъйствительно извъстныя намъ по памятникамъ фигуры Скиеовъ обыкновенно снабжены длинными волосами и бородою. Адане принадлежали все къ той же группъ нароловъ Сарматскихъ, какъ боспорскіе Аспурги, какъ древніе Руссы и Болгаре. Изв'ястно. что нашъ Святославъ имълъ оголенную голову съ чубомъ: языческіе болгарскіе князья, по замічанію одного хронографа, были "съ острижеными главами". А Проконій еще въ VI въкъ говорить, что Гунны-Волгаре имели оголенныя щеки и подбородокъ, а также подстриженную кругомъ голову съ пучкомъ волосъ на верху.

Но кром'в пантикапейских воиновъ, покрытыхъ шлемомъ, мы видимъ еще три фигуры изъ того же ополченія, съ открытыми головами. Они также безъ бороды и усовъ, но им'вютъ волосы на головѣ, спускающіеся до ушей или немного ниже. Эти три фигуры не им'вютъ ни шлема, ни панцыря, а вооружены щитомъ и двумя короткими коньями. (По словамъ Прокопія, два коньядротика составляли обычное вооруженіе Славянъ). Ми'в сдается, что это фигуры женскія, особенно двѣ послѣдиія, у которыхъ волосы какъ будто скручены назадъ и лица совсѣмъ не мужскія. Извѣстно, что именно у Сарматъ женщины отличались воинственными привычками, что онѣ ходили на войну вм'єстѣ съ мужчинами

и носили мужское платье. У нёкоторых в племень быль даже обычай. что девушка не можеть выдти за мужь, пока не убьеть хотя одного непріятеля. Эти сарматскія женщины и послужили источникомъ яля греческихъ сказаній объ амазонкахъ. Если обратимся къ Руси и Болгарамъ, то найдемъ у нихъ туже сарматскую черту. По извъстіямъ того же Прокопія, писателя VI въка, посль сраженій Византійцевъ съ Болгарами обывновенно на пол'я битвы между павшими варварами находили женскіе трупы. Точно тоже замізтиль и Левь Діаконь о Руссахь Святослава. Тоже самое полтверждаеть арабскій писатель Масуди о Болгарахь въ Х вікт. Онъ говоритъ следующее: "когда они отправляются въ походъ. то строятся въ ряды; стрелки изълука образують перечній строй. а женщины и діти задній". (Гаркави. 126). По моему мижнію: извъстіе это замъчательнымъ образомъ совпадаетъ съ Керченскими фресками, именно съ IX таблицей атласа, на которой изображена ифхота: впереди два воина въ шлемахъ и панцыряхъ, а позади три безъ нанцырей и шлемовъ. Изъ последнихъ две самыя заднія фигуры я принимаю за женщинь, а третью, пом'ященную въ срединъ, и готовъ счесть за мальчика.

Что касается до остальныхъ фигуръ, т. е. до непріятелей Пантиканейцевъ, то г. Стасовъ по справедливости различаетъ между ними два типа. Первый, изображенный на таблиць X, близокъ къ той же Сарматской народности. У него также нътъ ни бороды. ни усовъ; но опъ отличается густыми и довольно длинными волосами. У воиновъ этого типа итть ни шлемовъ, ни паниырей. ни щитовъ, и даже у главной фигуры, т. е. у предводителя. На плечахъ у последняго однако наброшенъ плашъ, похожій на сарматскій; а на лівомъ боку довольно большой мечь; вмісто панцыря ему повидимому служить кожаная кираса. Это по всемь признакамъ какой то соседній степной, конный народъ. Но второй типъ, изображенный на таблиць VI, уже гораздо болье удаленъ отъ Нантиканейскаго. Онъ представленъ въ одномъ только лиць. Это мужчина съ ръзкими чертами лица, густыми отброшенными назадъ волосами и черною густою бородою. Онъ пъшій, также безъ шлема и панцыря, но вооруженъ широкимъ ножомъ или кинжаломъ и ромбовиднымъ щитомъ. Мы можемъ предположить въ немъ представителя какого либо изъ сосъднихъ черкесскихъ горныхъ илеменъ. Очень можетъ быть, что здёсь изображенъ поедпновъ между пантикапейскимъ предводителемъ и вождемъ непріятельскаго войска. Вибсто общаго сраженія, рішать

дело поединкомъ было иногда въ обычат у варварскихъ народовъ, и между прочимъ у народовъ прикавказскихъ. Напомпимъ ениноборство тмутраканскаго князя Мстислава Чермнаго съ касожскимъ или черкесскимъ княземъ Релелею. А горазло ранбе того у Конст-на Багрянороднаго въ его соч. объ Управл. Имперіей встрѣчаемъ расказъ именно о единоборствѣ боспорскаго паря Савромата VII съ протевономъ или вожнемъ Херсонитовъ Фарнакомъ. Это единоборство, ръшившее судьбу ихъ войны, происходило какъ надобно полагать въ IV въкъ по Р. X., следовательно въ эпоху, къ которой можно отнести данныя фрески. Но не этотъ энизодъ здёсь изображенъ. Единоборство съ Фарнакомъ окончилось смертью Савромата; тогда какъ здёсь пантиканейскій предводитель очевидно торжествуєть; притомъ Савромать быль поражень копьемь; а у пршаго вопна вр руках только мечъ. Странно только одно, почему противники сражаются при перавныхъ условіяхъ: одинъ на конв п лучше вооруженъ, а другой ившій, но за то со щитомъ, котораго ивтъ у Нантикапейца. Можеть быть, варварь понадвялся на свою сплу и довкость и самъ пожелалъ сражаться при этихъ условіяхъ. Но могло быть п то, что онъ уже потеряль коня и теперь, съ кинжаломъ въ рукв, готовится дорого продать свою жизнь.

Обращу также вниманіе ваше на слідующее обстоятельство. Изъ всіхъ трехъ данныхъ типовъ мы не находимъ ни одного, который бы напоминалъ присутствіе въ тіхъ странахъ народностей Угорскаго, Турецкаго или Монгольскаго корня. Это подтверждаетъ высказанное мною мнініе о принадлежности настоящихъ Скиновъ и Сарматъ къ Арійскому семейству и о томъ, что турецко-татарскіе народы появляются въ тіхъ краяхъ довольно поздно, приблизительно около VI віка. (Что между прочимъ важно и для рішенія вопроса о каменныхъ бабахъ).

Мий остается еще сдёлать одно сближеніе. Переходомъ къ нему можетъ послужить упомянутое мною выше извастіе Масуди о Болгарахъ. Извастіе это по всёмъ признакамъ относится нестолько къ Дунайскимъ Болгарамъ, сколько къ Чернымъ, т. е. къ тёмъ, которые жили на Кубани и на Боспора Киммерійскомъ, пбо онъ говоритъ о язычникахъ; тогда какъ у Дунайскихъ Болгаръ въ его время процватало христіанство. Въ своихъ изсладованіяхъ я именно доказывалъ, что Болгаре приблизительно въ V вака завладъли почти всёмъ Боспорскимъ царствомъ и жили здась еще въ ІХ и Х вв., когда этотъ край быль освобожденъ

отъ Хазарскаго ига и покоренъ Русью и тамъ основано извѣстное Тмутраканское княжество. Слѣдовательно господство Сарматскихъ Аспурговъ здѣсь смѣнилось господствомъ Болгаръ и потомъ Руси, илеменъ тоже сарматскихъ. Эта смѣна происходила постепенно; причемъ, кромѣ сходства нравовъ, безъ сомнѣнія на послѣднія илемена продолжало дѣйствовать и вліяніе древней боспорской цивилизаціи.

Масуди говорить, что у языческихъ Болгаръ сожигали мертвена или заключали его въ храмину вифстф съ женой и слугами. Но такой же двоякій обычай погребенія, т. е. чрезъ сожженіе и зарываніе трупа, существоваль и у языческой Руси. Обрядъ сожженія подробите всего описант у Ибит Фаллана. Межлу тімь Ибнъ-Даста, писатель Х въка также какъ Масуди и Фадланъ, говорить следующее о Руссахъ. "Когда умираеть кто либо изъ знатныхъ, то выканываютъ ему могилу въ видъ большаго дома, кладуть его туда и вийстй съ нимъ кладуть въ туже могилу какъ одежду его, такъ и браслеты золотые, которые онъ носиль; далье опускають туда множество съвстныхъ принасовъ, сосуды съ напитками и чеканенную монету. Наконепъ кладутъ въ могилу живою и любимую жену нокойника. Затъмъ отверстіе могилы закладывается, и жена умпраетъ въ заключенін" (по переводу Хвольсона, стр. 40). Очевидно Ибнъ-Даста о Руси повторяетъ съ большими подробностями тоже, что сказалъ Масуди о Болгарахъ Таврическо-Таманскихъ. Но Ибнъ-Даста по всёмъ признакамъ также говоритъ о Руси именно Тмутраканской или Таманской; онъ изображаеть ее живущею на сыромъ, болотистомъ островв.

Но что же это за домъ или храмина, въ которой погребали знатныхъ Болгаръ и Руссовъ въ Таврическо-Таманскомъ краф?

Нѣть сомнѣнія, что туть пдеть рѣчь о катакомбахъ, подобныхъ той, которой фрески мы имѣемъ передъ собою. Слѣдовательно весьма вѣроятно, что дальнѣйшіе розыски въ катакомбахъ Боспорскаго края приведутъ къ открытіямъ предметовъ изъ другой болѣе поздней эпохи сравнительно съ Аспургіанской династіей Савроматовъ, то есть изъ эпохи Болгаро-Русской.

#### V.

### Тиутраканская Русь г. Лапбина \*).

Въ нашей исторической литературъ, особенно въ отпълъ изследованій, заметно делаеть успехи следующая черта (вирочемъ заимствованная отъ другихъ): во что бы то ни стало сообщать своимъ произведеніямъ внёшній видъ глубокомыслія и обширной учености. Съ этою пълью онъ обставляются многочисленными. кстати и не кстати приведенными, питатами и ссылками на источники, а также удивительными соображеніями и сопоставленіями: только догика и вообще мыслительная работа остаются въ нъкоторомъ пренебрежении. Авторы ихъ не особенно хлопочутъ о томъ, чтобы предварительно вдуматься въ факты, провёрить извъстія, перебрать ихъ со всъхъ сторонъ, выяснить по возможной стечени и потомъ уже приступать къ изложению. Последний пріемъ, конечно, потребуетъ болже времени п болже усилій; но зато и результаты были бы несравненно илодотворийе. Такіе или тому подобные мысли иногда приходять намъ въ голову при пересмотре трудовъ той исторической школы, которая известна полъ именемъ норманизма. Интересно особенно следить за ея усиліями съ номощью подобранныхъ цптатъ, произвольныхъ догадокъ п не всегда остроумныхъ соображеній доказать невозможное, т. е.. утвердить, яко бы на научных основаніяхь, ту басню, которая служить исходнымь пунктомъ норманской теоріп. Но результаты всегда будуть одни и теже: никакія натяжки не помогуть, и для начки басня всегда останется баснею. А наружно-ученая обстановка можетъ сбивать только читателей, или предубъжденныхъ, пли совершенно не компетентныхъ.

Въ январьской книжкъ журнала Министерства Народиаго Просвъщенія мы съ интересомъ прочли изслъдованіе г. Ламбина: "О Тмутраканской Руси", которое, какъ сказано въ оглавленіи, представляетъ отрывокъ изъ сочиненія: "Опытъ возстановленія и объясненія Несторовой лътописи". Нъсколько времени тому назадъ мы имъли случай отвъчать на возраженія г. Ламбина противъ нашего мнънія о несостоятельности норманской теоріи ("Рус.

<sup>\*)</sup> Изъ журнала Русская Старина. 1874. Мартъ. Эта статья, по хронологическому порядку, собственно должна быть помъщена передъ изслъдованіемъ О Славянствъ Болгаръ; но случайно пе попала на свое мъсто.

Стар." 1873 г., сентябрь). Можеть быть, мы отнеслись къ его возраженіямъ нѣсколько сурово; но ихъ тонъ и содержаніе давали намъ на то полное право. Новый трудъ г. Ламбина подтверждаетъ за нимъ репутацію трудолюбиваго изслѣдователя; но, увы, онъ также подтверждаетъ вновь и несостоятельность его теоріп. Чтобы не быть голословными, передадимъ сущность этого труда.

Г. Ламбинъ заладся мыслію, что Тмутраканское княжество основано Одегомъ и его норманскою дружиною. Первое извъстіе нашей льтописи о связахъ кіевскаго князя съ Тавридой встрьчается въ поговоръ Игоря. Тамъ есть условіе, чтобы русскій князь не имѣлъ притязанія на Корсунскую область и не позводяль бы нападать на нее Чернымъ Болгарамъ. Тоже условіе не воевать Корсунской области повторяется и въ договорф Святослава. Это условіе ясно указываеть на существованіе русскихь владеній въ Тавриде, по сосёдству съ Корсунью, т. е., на сутествование Тмутраканскаго княжества еще во времена Игоря. Но какимъ княземъ было оно основано? Въ Олеговомъ договоръ о Корсунской странъ не упоминается; а этотъ договоръ, судя по льтописи, заключенъ въ последній годъ его княженія. Следовательно, договоры не дають никакого основанія приписать Олегу начало Тмутраканскаго княжества. Однако г.: Ламбинъ упорствуетъ въ своемъ мнини и старается подкрипить его рядомъ совершенно произвольных догадокъ и выводовъ. Такъ, по его мифнію, условія о Корсунской страні суть ничто иное, какъ "отдъльный трактатъ, заключенный между Русью и Херсонцами, н включенный въ общій договоръ съ Греками". Это произвольное предположение, въ свою очередь, оппрается на другое предположеніе, точно также произвольное, о какихъ-то грабежахъ и набъгахъ на Херсонскую область, которые русскіе "дозволяли себъ при Игоръ" именно потому, что объ этой области не было упомянуто въ Олеговомъ договоръ (59). Такимъ образомъ, обиды Корсунцамъ очень просто объясняются забывчивостію и непредусмотрительностію греческой дипломатіп при заключеніп Олегова договора. Но, въ такомъ случав, условіе о Корсунской области въ договорѣ Святослава также предполагаетъ грабежи и набѣги. Стало быть, Русскіе "дозволили себь" эти набъги, не смотря на Игоревъ договоръ; а слъдовательно, при чемъ же тутъ Олеговъ договоръ? Вотъ къ какимъ обратнымъ заключеніямъ могутъ иногда приводить блистательныя догадки автора.

Дальнъйшія соображенія г. Ламбина относительно того, что въстать Игорева договора о Корсунской странъ подъ словами русскій князь подразумъвается не Игорь, а кто-то другой, представляють такую путаницу, которую въ короткихъ словахъ передать невозможно. Справедливость однако требуетъ прибавить, что посреди этой путаницы встръчается и дъльное соображеніе, а именно о Черныхъ Болгарахъ: эти Болгаре не были ни Дунайскіе, ни Камскіе, а должны почитаться Кубанскими.

Представимъ теперь образцы того способа, какимъ авторъ возстановляеть первоначальный тексть нашей летописи. Дело плеть все о той же стать Вигорева договора. Въ летописномъ своде по Лаврентьевскому списку сказано: "А о Корсуньстви странв. Елико же есть городовъ на той части, да не имать волости князь Рускій, да воюеть на тъхъ странахъ, и та страна не покаряется вамъ". Г. Ламбинъ, на основании варіантовъ по другимъ спискамъ, возстановляеть следующее чтеніе: "да не имате волости, князи рустіп, да воюете на техъ странахъ, и та страна не покаряется вамъ". Автору, для его смілой догадки, что въ Игоревомъ договоръ ръчь идетъ не объ Игоръ, желательно было слово князь рускій обратить въ звательный падежъ множественнаго числа. Прекрасно; но какимъ образомъ, предполагая здёсь разныя ошибки въ спискахъ летописи, онъ не видитъ самой главной и оставляеть безсмыслицу? Можно-ли читать "да воюете на тъхъ странахъ". Выходитъ, что Греки, стараясь оградить Корсунскую область отъ притязаній русскихъ князей, въ тоже время позводяють имъ воевать ее. Какимъ образомъ не догадаться, что здёсь пропущена частица не ("да не воюетъ"). Этотъ пропускъ очевиденъ п но дальнъйшему условію, чтобы русскій князь не пускаль Черныхъ Болгаръ нападать на Корсунскую область. Тоже условіе не воевать этой области подтверждается и въ договоръ Святослава.

О Черныхъ Болгарахъ въ томъ же договорѣ сказано: "А о сихъ, оже то приходять Черніп Болгаре и воюютъ въ странѣ Корсуньстей, и велимъ князю Русскому да ихъ не пущаеть и пакостять сторонѣ его" (по Ипат. списку). Что такое значитъ "сторонѣ его?" Это мѣсто очевидно дошло до насъ въ испорченномъ видѣ, и Тимковскій, если не вполнѣ, то приблизительно исправилъ чтеніе такимъ образомъ: "да ихъ не пущаеть пакостить странѣ той". Но г. Ламбинъ именно эту-то безсмыслицу и отстаиваетъ. По его мнѣнію надобно читать: "и велимъ князю русскому да ихъ не пущаеть: пакостять и странѣ его". Выходитъ что Греки въ до-

говорѣ съ русскимъ княземъ условіе о недопущеніи Болгаръ въ страну Корсунскую мотивировали тѣмъ, что они вредятъ и его собственной странѣ (т. е., владѣнію русскаго князя). Такъ именно и объясняетъ намъ г. Ламбинъ. Объясненіе, какъ видите, въ высшей степени произвольное; но оно нужно г. Ламбину, чтобы подкрѣнить свою теорію о положеніи Тмутраканской Руси. Послѣдняя, по его мнѣнію, находилась въ Тавридѣ, гдѣ-то между Корсунью и Черными Болгарами или Хазарскими округами; хотя городъ Тмутракань, какъ извѣстно, лежалъ на Таманскомъ, а не на Таврическомъ полуостровѣ.

Ланве г. Ламбинъ двлаетъ самое неожиданное предположение. Тмутраканская Русь оказывается у него ни более ни менее, какъ Аланское княжество, о которомъ Константинъ Багрянородный упоминаетъ въ своемъ сочинении: "Объ управлении пмперии". Описанје Константина не допускаеть и мысли, чтобы рѣчь шла о какихъ-либо другихъ Аланахъ, кромф Кавказскихъ. А по мифнію г. Ламбина, "о Кавказской Аланіи у него здёсь не можеть быть п рѣчи". Эта Аланія у него оказывается въ восточной части Крыма. Тутъ встръчается маленькое затрудненіе: у Константина говорится, что князь Аланъ можетъ подстерегать Хазаръ на пути къ Саркелу, лежавшему на Дону. Относительно народа, обитавшаго на сфверной сторонъ Кавказа, такое извъстіе понятно; а относительно обитателей Тавриды оно было бы очень странно. Г. Ламбинъ изъ этого затрудненія выпутывается весьма просто: онъ предполагаетъ, что у Таврическихъ Аланъ были корабли, на которыхъ они ходили въ Азовское море, а следовательно и въ Лонъ. Для полной въроятности такой догадки остается еще предположить, что Хазары жили не на востокъ отъ Азовскаго моря, а на западъ. Авторъ изследования согласенъ пожалуй допустить, что Константинь туть "спутался" и что известія его "нуждаются въ строгой крптической одънкъ"; но то несомижнио, "что у него подъ названіемъ Аланіп почему-то сокрыта Русь Черноморская". Конечно, при такихъ наивно-критическихъ пріемахъ сомивніе и невозможно.

Въ числѣ доказательствъ, что Тмутраканское княжество основано отнюдь не Игоремъ, а Олегомъ, важную роль пграютъ ихъ карактеры. Игорь оказывается княземъ слабымъ, люнивымъ и невоинственнымъ; Олегъ же имѣлъ совсѣмъ противоположныя свойства. Мы уже имѣли случай замѣтить, что иностранныя свидѣтельства рисуютъ намъ Игоря княземъ чрезвычайно предпримчи-

вымъ и дѣятельнымъ, а что Олега исторія знаетъ только по имени, ибо о дѣлахъ его у насъ нѣтъ никакихъ извѣстій, кромѣ лѣтописныхъ легендъ. Но что могутъ значить подобныя замѣчанія для такихъ глубокомысленныхъ изслѣдователей!

Лальнейшія разсужденія г. Ламбина представляють все тоть же рядъ самыхъ произвольныхъ догадокъ и удивительныхъ соображеній, которыя перелавать мы не беремся. Въ концъ своей статып онъ возвращается къ извъстнымъ греческимъ отрывкамъ, найденнымъ Газе и помѣшеннымъ въ его изданіи Льва Ліакона. Относительно ихъ г. Ламбинъ опять позволяетъ себъ все тъже воніющія толкованія. Во-первыхь, оба отрывка онъ принисываеть одному и тому же автору; на что нътъ ровно никакихъ доказательствъ. Напротивъ по содержанію пхъ можно придти къвыводу совершенно противоположному. Во-вторыхъ, онъ думаетъ, что рукопись, въ которой найдены эти отрывки, представляетъ собственное письмо предполагаемаго Херсонскаго начальника, что они суть его "черновые автографы". И эта догалка вполнъ произвольная. Въ-третьихъ, по мижнію Газе, письмо отрывковъ принадлежить X или даже XI въву; а г. Ламбинъ относить ихъ въ IX въку, и опять совершенно произвольно, единственно для того. чтобы пріурочить пхъ ко времени Олега и открыть его въ томъ князь варваровъ, о которомъ говорится во второмъ отрывкъ. Нельзя же считать серьёзными доказательствами тъ крайнія натяжки, съ номощью которыхъ авторъ усматриваетъ "поразительно тъсную связь" между двумя упомянутыми отрывками и двумя изъ писемъ патріарха Николая Мистика (пом'вщенныхъ въ "Specilegium Romanum", t. X). Напримёръ, у патріарха въ одномъ месте упоминается объ опасномъ пути и благополучномъ прибытіи въ "городъ Херсонитовъ". Г. Ламбинъ считаетъ это письмо отвътнымъ на первый отрывокъ, гдф описываются переправа черезъ рфку Дпинръ и трудный походъ въ городъ Маврокастронъ. Не говоря уже о различіи Маврокастрона отъ города Херсонитовъ, тутъ не можетъ быть связи и потому, что сообщение Византии съ Корсунемъ производилось моремъ, а въ отрывкѣ говорится о сухопутномъ походъ. Но къ какимъ догадкамъ и выводамъ нельзя придти съ подобными критическими пріемами!

Г. Ламбинъ упорствуетъ въ томъ мићніп, будто второй изъ упомянутыхъ отрывковъ заключаетъ въ себѣ намекъ на пресловутое призваніе князей изъ Скандинавіи. Для большей убѣдительности онъ перепечатываетъ весь этотъ отрывокъ въ латинскомъ

переводъ и подчеркиваетъ соотвътственныя съ своею цълію выраженія. Но сколько бы ни перепечатывали данный отрывокъ, ни одинъ серьёзный изслёдователь не найдеть тамъ искомаго намека. А что касается до варваровъ, чуждавшихся греческаго образа жизни, сопредъльныхъ князю, властвующему къ съверу отъ Дуная, и нравами ему подобныхъ, то весьма мало основаній видъть въ нихъ Таврическихъ Готовъ Тетракситовъ. Эти Готы представляли небольшое племя, уцёлёвшее въ горной, южной части Крыма. Они издавна (еще съ IV или V-го въка) исповъдывали христіанскую религію и, по всей вёроятности, ихъ нравы въ данное время совстмъ не походили на языческую Русь. Невъроятно, чтобы они возымъли къ послъдней болъе сочувствія чъмъ къ Грекамъ, и передались на ел сторону. Ихъ недружелюбныя отношенія къ Руси слышатся еще и въ XII веке, въ Слове о полку Игоревомъ. Отрывокъ указываетъ именно на ту часть варваровъ, которая подчинена намо, т. е., Грекамъ. (Хотя тутъ же оказывается, что подчинение было болье номинальное). Слъдовательно была и другая часть этихъ варваровъ, Грекамъ неподчиненныхъ. Г. Ламбинъ утверждаетъ, будто кромъ Готовъ исторія не знаеть никакихъ другихъ обитателей Тавриды, сходныхъ обычаями съ Русью. Но, прежде нежели делать подобные выводы, слёдовало уяснить вопросъ: какія племена могли обитать въ то время въ Тавридъ? Кромъ Готовъ мы имъемъ положительныя свидътельства о пребываніи на полуостровѣ Печенѣговъ. Далье, г. Ламбинъ упустиль изъ виду очень важное свидътельство Прокопія о Гуннахъ, поселившихся въ юго-восточной части Крыма, между Боспоромъ и Херсонесомъ. Эти-то таврические Гунны, по нашему мнѣнію, п есть искомый народъ.



дальнъйшая борьба

# О РУСИ И БОЛГАРАХЪ

п

гуннскій вопросъ.

То, что слѣдуетъ далѣе, написано послѣ перваго изданія *Розысканій о началь Руси*, т. е. послѣ 1876 года, п составляетъ дополненіе къ настоящему, второму, изданію.

# ДАЛЬНВЙШАЯ БОРЬБА О РУСИ И БОЛГАРАХЪ.

Τ.

### Славяно-Балтійская теорія \*).

Свою борьбу съ норманской школой по вопросу о происхожденін Руси мы можеть считать почти оконченною. Въ теченіе полемики, длившейся около шести льть, она не опровергла паучнымъ, систематическимъ способомъ ни одного изъ моихъ главныхъ выволовъ и доказательствъ; но я весьма благодаренъ ей за нъкоторыя поправки второстепенной важности, а главное — за поднятый ею трудъ возраженій, помогшихъ мнь еще болье разъяснить шаткость ея основаній. Хотя нікоторые представители этой системы и продолжають отстанвать ее съ номощью обычныхъ пріемовъ, но такіе пріемы могуть вводить въ заблужденіе только людей некомпетентныхъ или пристрастныхъ. Напримфръ, въ последнее время норманизмъ съ особымъ рвеніемъ ухватился за какую-то сочиненную имъ теорію конныхъ и п'єщихъ народовъ, съ помощью которой пытается отвергнуть тождество Роксоланъ и Руси. Любопытно главное основание для этой попытки. Въ первомъ въкъ по Р. Х. Роксолане совершили набътъ за Дунай въ числѣ девяти тысячь конницы, которая обнаружила непскусство въ пътемъ бою; а въ Х въкъ, т. е. спустя ровно девятьсотъ лътъ, Русь явилась за Дунай въ видъ приилывшей на судахъ пъхоты, которая оказалась непскусною въ конномъ сраженіп. Не говоря уже объ огромномъ промежутки и въ течение его происшедшихъ измѣненіяхъ въ народномъ бытѣ, самыя извѣстія о

<sup>\*)</sup> Изъ журнала Русская Старина. 1877. Мартъ. По поводу сочиненія С. Гедеонова Варяги и Русь. С.Пб. 1876 г.; два тома.

томъ и другомъ походъ могуть быть разсматриваемы только критически, въ связи съ воззрѣніями ихъ авторовъ и со многими другими обстоятельствами. У норманистовъ же выходить, что присутствіе конницы есть прямой признакъ Татарскаго племени. а пъхоты-Арійскаго. Но древніе Персы, Мидяне, даже Лидійны славились своею конницею; Парояне являются самымъ коннымъ народомъ: Литовцы изъ своихъ лъсовъ дълали конные набъти на Русь еще въ XII и XIII вв. п они же пили лошалиное молоко. Развъ это все были народы Монголо-Татарскаго, а не Арійскаго семейства? А Дебировская Русь, которая, по мебнію норманистовъ, бултобы въ X въкъ уже не имъла конницы, въ XI въкъ пиветь ее въ значительномъ числв, по примымъ свидътельствамъ лътописца современника. Первыя битвы Руси съ Половцами были по преимуществу конныя, "Дай намъ оружіе и коней; хотимъ еще биться съ Половиами"-говорили великому князю Изяславу Кіевляне, т. е. не дружина собственно, а народъ. Въ это же время одинъ только удёльный князь Черниговскій вышель въ ноле съ трехтысячнымъ коннымъ отрядомъ, и разбилъ Половцевъ. По указанію л'ятописи, вст княжескія дружины и въ X, и въ XI вв. были конныя. А если русскіе князья того времени нанимали пногда толпы конницы изъ кочевыхъ народовъ, то, съ другой стороны, они же нанимали и отряды пъхоты, особенно изъ Варяговъ. Раскопки же кургановъ ясно говорять о русскихъ конинкахъ въ IX и въ предшествующие въка \*). Впрочемъ, постоянно вновь и вновь опровергать всв натяжки норманизма представляется деломъ хотя и нетруднымъ, за то длиннымъ и довольно скучнымъ. Свою настоящую замътку я посвящаю собственно другой системъ.

Если досель я вель борьбу исключительно съ норманской теоріей происхожденія Руси, то потому, конечно, что она была у насъ господствующею и имъла за собою, кромѣ укоренившейся привычки, наружный видъ строгой научной системы. Другія же теоріи имѣли значеніе преимущественно отрицательное по отношенію къ этой господствующей, но не представляли такой положительной стороны, съ которою можно было бы въ настоящее время вести серьёзную борьбу. Между ними первое мѣсто, по

<sup>\*)</sup> Кром'я изв'єстія л'єтописи о Святослав'є, расконки г. Самоквасова также свид'єтельствують, что языческая Русь не только іздила верхомъ на коняхъ, но и употребляла ихъ въ пищу.

количеству и таланту сторонниковъ и по объему литературы. занимаетъ теорія Варяговъ-Руси, пришедшихъ съ Славяно-Балтійскаго поморья. Она возникла на началахъ довольно естественныхъ и логичныхъ. Еще въ прошломъ столътіи нъкоторые русскіе ученые (наприм'връ, Ломоносовъ) начали сознавать нелівность призванія князей изъ племени не только чуждаго, но и враждебнаго. Отсюда естественно было перейти въ мысли: если Новгородцы и призвали себъ варяжскихъ князей изъ-за моря, то не отъ Скандинавовъ, а отъ родственнаго племени поморскихъ Славянь; кстати же тамъ была область Вагрія, народъ Вагпры. почти что Варяги. Эта мысль привилась и произвела на свътъ цълую систему, которая блестить именами Венелина, Максимовича, Морошкина, Савельева, Ламанскаго, Котляревскаго, а въ прошломъ году закончилась трудами гг. Гедеонова и Забълина. Эта система, какъ мы видимъ, явилась въ отноръ норманизму; но ихъ исходный пунктъ одинъ и тотъ же: объ теоріи идуть отъ призванія князей, считають его историческимь фактомъ. Наши доказательства тому, что это не факть, а басня, полагаемъ, достаточно извѣстны.

Г. Гедеоновъ задумалъ свой трудъ "Варяги и Русь" еще съ 1846 г., следовательно, ровно за тридцать летъ до его окончанія. Очевидно, этоть трудь быль вызвань извістнымь сочиненіемъ А. А. Куника (Die Berufung der Schwedischen Rodsen. S.-Petersb. 1844—1845), въ которомъ норманская система доведена, такъ сказать, до своего апогел. Въ 1862 — 1863 гг. въ Запискахъ Академін наукъ г. Гедеоновъ представиль рядъ отрывковъ изъ своего изследованія. До какой степени обнаружились въ нихъ эрудиція и логика автора, можно судить по тому, что представители норманской школы тотчасъ признали въ немъ опаснаго противника, и принуждены были сдёлать ему некоторыя довольно существенныя уступки. Въ своихъ первыхъ статьяхъ по варяго-русскому вопросу мы отдали полную справедливость ученымъ заслугамъ г. Гедеонова и его успѣшной борьбѣ съ норманизмомъ. Но тогда же мы замътили, что положительная сторона его собственной теоріп не пиветь надежды на успехь, по скольку эта сторона проглядывала въ отрывкахъ. Въ настоящее время, когда имъемъ передъ собой уже полный и законченный трудъ, намъ приходится только повторить то же мивніе.

Тамъ, гдѣ г. Гедеоновъ борется съ доназательствами норманистовъ, онъ наноситъ имъ неотразимые удары, и весьма мѣтко

разоблачаеть ихъ натяжки филологическія и этнографическія. Казалось бы, норманизму остается только положить передъ нимъ оружіе. И это действительно могло бы случиться, если бы авторъ пзследованія остановился на своей отрицательной сторонё. Но рядомъ съ ней онъ предлагаетъ принять фактъ призванія варяжскихъ князей съ Славяно-Балтійскаго поморья. Здёсь-то п открывается слабая сторона изследованія: въ свою очередь, начинаются очевидныя натяжки и гаданія. Туть, на почві призванія, норманизму легко справиться съ своимъ противникомъ, имѣя у себя такого союзника, какъ самый текстъ лътописи. Что лътописная дегенда указываеть на Варяго-Нормановъ, по нашему крайнему разумѣнію, это несомнѣнно. Лѣтопись знаетъ славянскихъ Поморянъ и Лютичей: но нисколько не смѣшиваетъ ихъ съ Варягами, которые приходили въ Россію въ качествъ наемныхъ воиновъ и торговцевъ; а призванныхъ князей, очевидно, считаетъ соплеменниками этихъ Варяговъ. (Что касается до указанія на Прусскую землю, то оно принадлежить позднейшимь лътописнымъ сводамъ). Предположимъ, что князья были призваны, и призваны именно изъ Славяно-Балтійскаго народа. Но въ такомъ случав, стало быть, у Новгородцевъ были двятельныя сношенія съ этимъ народомъ въ ІХ и Х вікахъ? Однако, не только деятельныхъ, автору не удалось показать никакихъ сношеній за это время; вмісто фактовь, мы находимь одни предположенія, ничёмъ не подтверждаемыя. Наримёръ, лётопись говорить, что Владимірь въ 977 году бъжаль "за море", откуда черезъ три года пришелъ съ Варягами. Она ясно говоритъ здѣсь о Варягахъ-Скандинавахъ; саги псландскія также расказывають о ихъ службъ у Владиміра. Однако авторъ изслъдованія отсылаетъ Владиміра куда-то на Славянское поморье, и его трехгодичному пребыванію тамъ придаетъ большое значеніе. Такъ, изъ Вендскаго поморья Владиміръ вывезъ особую ревность къ языческой религін (350) и поклоненіе Дажьбогу (хотя его имени мы и не встръчаемъ у Поморскихъ Славянъ); оттуда же онъ, повидимому, привезъ на Русь "или готовыя уже изображенія боговъ, или по крайней мъръ вендскихъ художниковъ" (353), и даже чуть ли въ ту же потздку не заимствовано оттуда слово "пискупъ" (312). Если же наши князья клялись Перуномъ и Волосомъ, а не Святовитомъ и Триглавомъ, то они поступали такъ по политическимъ соображеніямь (349). Точно такъ же гадательны всё тё "слёды вендскаго начала", которые авторъ пытается отыскать въ языкв,

правѣ, обычаяхъ и общественномъ устройствѣ древней Руси. Приведенные на эту тему факты и сближенія указываютъ только на родство славянскихъ нарѣчій и племенъ, а никоимъ образомъ не предполагаемое вендское вліяніе. Въ XII вѣкѣ упоминаются въ Новгородѣ заморскіе купцы, постропвшіе церковь св. Пятницы. Но отсюда еще далеко до возможности видѣть здѣсь Вендовъ, проживавшихъ въ Новгородѣ и принявшихъ православное исповѣданіе (348). Напомнимъ автору, что "Гречники" въ Кіевѣ означали не греческихъ купцовъ, а русскихъ, торговавшихъ съ Греціей. Во всякомъ случаѣ, на подобныхъ догадкахъ трудно возвести какое либо зданіе.

Любопытенъ научный пріемъ, съ помощью котораго г. Гедеоновъ находить въ русскомъ языке следы вендскаго вліянія. Извъстно, что древніе Венды не оставили намъ письменныхъ памятниковъ на своемъ языкъ. Но такъ какъ, по мнъпію Копитара и Шафарика, полабскій языкъ составляль средину между чешскимъ и польскимъ, то г. Гедеоновъ и прибъгаетъ къ этимъ послъднимъ, чтобы объяснить заимствованіемъ отъ Вендовъ такія. встръчающіяся въ русскихъ памятникахъ слова и выраженія, какъ: укладъ, рало, смильное, сводъ, вымоль, чинъ, утнетъ, поженеть, кметь, комонь, хоть (супруга), болонь, ундіе, ять-туть. Стрибогг, Велесь, отня злата стола, свычая и обычая, онако, троскотать, убудити (разбудить) и пр. и пр. (см. 309 стр. н слъд.). Натяжки на мнимое вендское вліяніе слишкомъ очевидны, чтобы о нихъ можно было говорить серьёзно. Этому мнимому вліянію приписывается, между прочимъ, и то, что принадлежало несомивнному вліянію церковно-славянскаго языка. А если такія слова какъ паворозъ (веревка), серенъ (роса) и т. п., въ настоящее время утрачены, сдёлались для насъ непонятными и смыслъ ихъ можетъ быть объясненъ съ помощью польской и чешской письменности, то это есть самое естественное явленіе, и ивтъ никакого основанія объяснять его призваніемъ Варяговъ съ вендскаго поморья.

Также гадательны доказательства вендскаго вліянія на обычан. Напримѣръ, бритая голова Святослава сближается съ описаніемъ Святовитова пдола и съ пзображеніемъ Чеховъ на миніатюрныхъ рисункахъ XI и XII вв. (360 и слѣд.); но при этомъ упускается изъ виду, что древнеболгарскіе князья тоже ходили съ "остриженными главами". Обычай русскихъ князей и дружины ъздить на коняхъ будто бы перешелъ къ намъ отъ Вендовъ, и

при этомъ нѣсколько ссылокъ на источники, которые показываютъ, что дѣйствительно князья и воеводы у Поморянъ и Чеховъ
ѣздили верхомъ на коняхъ (367). Да и самые воеводы, съ ихъ
значеніемъ судей и намѣстниковъ, явились на Руси вслѣдствіе
вендскаго вліянія; ибо "о воеводахъ у Вендовъ, Ляховъ, Чеховъ
свидѣтельствуютъ всѣ западные источники" (слѣдуютъ ссылки
на Мартина Галла, Кадлубка, Богуфала и пр. 390—292 стр.).
Увлекансь подобною аргументаціей, авторъ рискуетъ вызвать слѣдующій вопросъ: извѣстно, что наши князья и бояре въ ХІІ
вѣкъ объдали и ужинали; не былъ ли этотъ обычай принесенъ
къ намъ въ ІХ вѣкъ съ Балтійскаго поморья?

По мнінію автора, "Рюрикъ привель съ собой не болье трехъ. четырехъ сотъ человѣкъ" (172). Цифра, конечно, взята совершенно гадательная; однако выходить такъ, что эти три, четыре сотии не только устроили государственный быть многочисленныхъ восточнославянскихъ народовъ, но и внесли значительные новые элементы въ ихъ языкъ, религію и обычаи. Такимъ образомъ г. Гедеоновъ, самъ того не замъчая, вступаетъ на тотъ именно способъ норманофильскихъ доказательствъ, который онъ столь побъдоносно опровергаеть въ отрицательной части своего труда. Извъстно, что норманисты-историки всякое историческое свидътельство, относящееся къ древней Руси, перетолковывали по своему; норманисты-филологи множество чисто русскихъ пменъ и словъ производили изъ скандинавскихъ языковъ; а норманистыархеологи, раскапывая курганы, везав находили слёды цёлой массы Нормановъ. Такой же рядъ натяжекъ представляетъ IV глава даннаго изследованія, посвященная Призванію. Авторъ находить даже "темное преданіе" объ этомъ призваніи у арабскаго писателя Эдриси (137), хотя въ приведенной имъ цитатъ ньть ничего даже подходящаго. Мнеическій Гостомысль является "представителемъ западно-славянскаго начала въ Новгородъ" (139). "Вивств съ Рюрикомъ вышли къ намъ и Морозовы" (143. Ссылка на Курбскаго, какъ будто на какое либо несомивниое свидътельство. А въ примъч. 53 прибавляется, что "Мгогісідревне-вендскій родъ"; откуда взято это прибавленіе—не сказано: во всякомъ случав оно ничего не доказываетъ). Авторъ признаетъ существование князей у Славянъ восточныхъ; но полагаетъ, что новгородские Славяне предварительно прогнали своихъ старыхъ князей на югъ, а потомъ и призвали къ себъ новыхъ съ Балтійскаго поморья (146), и т. д. и т. д.

Но почему же искусный обличитель норманофильскихъ натыжекъ долженъ прибъгать къ натяжкамъ еще менъе состоятельнымъ при созиданіи своей собственной теоріп? Очень просто. Потому что онъ идеть отъ одного съ ними исходнаго пункта, т. е. считаетъ историческимъ фактомъ басню о призваніи варяжскихъ князей. А на этой почет, какъ мы сказали, порманизмъ всегда будетъ сильнее своихъ противниковъ, потому что летопись говорить о Варягахъ Спандинавскихъ, а не Вендскихъ, въ чемъ невозможно сомневаться. Варяго-скандинавскія дружины Х и XI вв. нанимались: въ службу русскихъ князей не только по извъстію нашей льтописи, но и по свидътельствамъ иноземнымъ, каковы Византійцы и саги псландскія. Куда же деваться съ этими несомивнными Скандинавами на Руси, о томъ г. Гедеоновъ, кажется, и не подумаль серьёзно. Мы же утверждали и повторяемь, что именно присутствие этихъ наемныхъ дружинъ, а также дружественныя п родственныя связи нашихъ князей съ скандинавскими (особенно Владиміра и Ярослава) и самая слава Нормановъ послужили поводомъ къ происхождению басии о призвании варяжских вилзей. О какихъ-либо славяно-балтійских вилзыяхъ и дружинахъ при этомъ нътъ и помину. Жаль, очень жаль, что г. Гедеоновъ, уже 30 летъ тому назадъ задумавшій вступить на борьбу съ норманизмомъ, въ течение этого довольно долгаго срока не напаль на мысль: подвергнуть историко-критическому анализу самую легенду о призваніи. Напади онъ на эту мысль, при его несомивниомъ критическомъ дарованіи и соответствующей эрудиціп, онъ навёрное пришель бы къ инымъ выводамъ и многое разъяснить бы въ нашей первоначальной исторіи. Хотя окончаніе его изслідованія совершено три-четыре года послі начала нашей борьбы съ данною легендою, но, понятно, что уже было поздно вновь пересматривать самыя основы большаго труда, почти законченнаго. Приэтомъ не могутъ же главнъйшіе представители какой-либо системы легко съ нею разстаться. И если мы вели усердную борьбу съ противниками, то имъли въ виду не столько убёдить ихъ самихъ, сколько раскрыть ихъ слабыя стороны и поставить дальнъйшую разработку вопроса на почву историческую (по нашему крайнему разумѣнію). Такіе примѣры, какъ Н. И. Костомаровъ, благородно отказавшійся отъ Литовской теорін, ръдки.

Г. Гедеоновъ мимоходомъ упоминаетъ обо мив въ предисловін; при чемъ сообщаетъ нвито для меня совершенно новое и пеожи-

данное. Онъ говоритъ о какомъ-то "неподдѣльномъ, радостномъ сочувствіи, съ которымъ была встрѣчена норманскою школою вновь вызванная г. Иловайскимъ къ (кратковременной, кажется) жизни, мысль Каченовскаго о недостовѣрности дошедшей до насъ древнѣйшей русской лѣтописи" (IX стр.). Признаюсь, я и не подозрѣвалъ, что мои противники-норманисты только по наружности ворчали на мою Роксоланскую теорію, а что въ дѣйствительности они ей очень обрадовались. Не зналъ я также, что Каченовскій предупредилъ меня въ систематическомъ опроверженіи легенды о призваніи князей. Самъ я полагалъ, что могу относить себя къ школѣ историко-критической; но меня стараются увѣрить, что я только послѣдователь скептической школы Каченовскаго. Пожалуй; изъ-за названій спорить не будемъ.

Затъмъ г. Гелеоновъ слегка полемизуетъ со мною въ первомъ примъчания къ своему изслъдованию. Онъ не отвъчаетъ на мон "общенаучныя соображенія" относительно несостоятельности легенды о призваніи, увёряя, что на нихъ "можно найти готовые отвъты у Шлёцера, Эверса, Круга, Погодина и другихъ". Можеть быть, у этихъ другихъ, мий неизвистныхъ, и существують означенные отвъты: но упомянутые ученые, какъ извъстно, состоятельность самой легенды ничомъ не доказали, да о ней почти и не разсуждали, приниман ее просто за фактъ. Г. Гедеоновъ беретъ только мое мидніе о літописныхъ редакціяхъ; при чемъ приписываетъ мнѣ положеніе, что "кіевская лѣтопись Варяговъ не знала", что "они илодъ воображенія новгородскаго составителя" и что второе "извращеніе древней літописи" произошло въ XIV-XV вв. Тутъ мивніе мое передано болве чвить неточно. Я говориль о томъ, что легенда въ извъстной намъ льтоппсной редакціп не сохранила своего первоначальнаго вида; это главное мое положеніе-и затімь, что она выроятно новгородскаго происхожденія. О последнемъ можно спорить, тогда, какъ первое я считаю фактомъ, и представилъ свои доказательства, которыхъ никто досель не опровергъ. Я утверждалъ, что первоначальная летописная легенда отделяла Русь отъ Варяговъ, а болъе поздняя ея редакція (не ранъе второй половины XII въка) смёшала ихъ въ одинъ небывалый народъ Варягоруссовъ. Г. Гедеоновъ такое "умышленное" искажение текста списателями считаетъ "неслыханнымъ, безпримърнымъ фактомъ"; хотя объ умышленномъ (въ нашемъ смыслѣ) пскаженіп никто не говориль. Подобныя возраженія со стороны норманистовь нась не удивляли;

но удивительно ихъ слышать отъ автора того изследованія, которое служить очевиднымь полтвержденіемь моего мивнія объ искаженін первоначальной релакцін. Г. Гедеоновъ признаетъ Русь народомъ туземнымъ (см. XIII главу), а Варяговъ пришлымъ съ поморья. Извёстная же намъ лётоппсная релакція несомнённо понимаетъ Варяговъ-Русь какъ одинъ пришлый народъ. Какимъ именно образомъ г. Гедеоновъ объясняетъ себъ это противоръчіе, изъ его изслідованія трудно понять. Вообще онъ въ одно и то же время признаеть легенду съ ел искаженною редакціей и позволяеть себъ существенныя отступленія отъ нея. Такъ, она прямо говорить о происхождении названия русской земли оть пришлыхъ Варягоруссовъ; но изследователь считаетъ это произволство домысломъ самого Нестора (463), а имя Руси ведетъ отъ рѣкъ. Аскольда и Дира она называетъ пришлыми Варягами: паслучователь же считаеть Аскольда Венгромъ, нам'ястникомъ хазарскаго хагана, а Дира потомкомъ Кія (492). Приведенныхъ примітровь, надінось, достаточно, чтобы судить о томь, пийсть ли славяно-балтійская система какую либо будущность въ нашей наукѣ \*).

Одинъ очень почтенный историкъ, отдаван справедливость отрицательной сторонъ изслъдованій г. Гедеонова и не соглашаясь съ его положительной стороной, прибавилъ: "то-же должно сказать объ изслъдованіяхъ г. Иловайскаго". Я не совсьмъ понимаю это тождество, такъ какъ мон положительная сторона сама собою вытекаетъ изъ отрицательной. Я доказываю, что Русь не была пришлымъ и неславянскимъ народомъ; а если такъ, то отсюда ясно слъдуетъ, что она была народомъ туземнымъ и славянскимъ. Слъдовательно, никакой искусственной, придуманной теоріи я не создаю, а просто произвожу критическую ампутацію того легендарнаго нароста, который усълся на самомъ корнъ русской исторіографіи. Поднимать при этомъ вопросъ о достовърности лѣтописи вообще, по моему мнѣнію, значитъ уклоняться

<sup>\*)</sup> Къ той же системѣ примыкаетъ и теорія г. Забѣлина, какою она является въ первой части его "Исторіи русской жизни". М. 1876 г. До половины ІХ вѣка онъ для исторіи южной Руси держится Роксаланской теоріи; по около этого времени сворачиваетъ на легенду о призваніи князей, которыхъ ведетъ съ Славяно-Балтійскаго поморья. Въ призваніи, по его мнѣнію, участвовали съ Новгородцами и Кіевляне (437 стр.). Приложенная къ его труду карта Помераніи XVII в., сама по себѣ любопытная, пичего не доказываетъ, по отношенію къ данной системѣ.

отъ вопроса прямаго. Никто этой достовърности въ настоящее время не отвергаетъ; дело плетъ только о некоторыхъ проникшихъ въ летопись легендахъ, которыя ничемъ не полтвержляются. Мы только сейчась указали, что сами ученые, отстапваюшіс басню о призванін Варяговъ-Руси, принуждены отступать оть нея въ нёкоторыхъ существенныхъ ел чертахъ. Точно также упомянутый выше достоуважаемый историкъ по отношеню къ данному вопросу принадлежить къ той групив норманистовъ, которые признають, что Русь уже существовала на югѣ Россін до такъ называемаго призванія Варяговъ, но какимъ-то образомъ думають примирить этоть факть съ баснею о призваніи. Такое примиреніе, конечно, уничтожится само собою, какъ скоро отъ возраженій отрывочныхъ и частныхъ они перейдуть къ систематическому, научному построенію своей средней теоріп. Идя логическимъ путемъ отъ того положенія, что Русь несомн'янно существовала у насъ до второй половины ІХ века, они неизбъжно придуть въ Роксоланамъ. Приведу примъръ ихъ отрывочныхъ возраженій. "Можно ли предположить, что сыновья Ярослава, ппавники Рюрпкова внука, забыли о своемъ происхождения?" Отвічаю: очень п очень возможно. Притомъ, "повість временныхъ лътъ" написана даже не при сыновьяхъ Ярослава, а при его внукахъ, спустя 250 лътъ послъ минмаго призванія князей. ("Исторія Россін" Соловьева. Т. І. Изд. пятое. Приміч. 150).

Кстати, пользуюсь случаемъ сказать нёсколько словъ по новоду рецензіп на мон дві книги многоуважаемаго Н. И. Костомарова (см. "Рус. Стар". 1877, № 1), собственно по поводу его замѣчаній на "Розысканія о начал'в Руси". Онъ, повидимому, сомніввается относительно филологического тождества Роксаланъ и Русп. Но это тождество мы считаемъ несомнъннымъ; слова Рось и Алане, сложенныя вивств, у греко-латинскихъ писателей пикакого другаго имени (книжнаго) не могли и произвести-какъ Роксалане. Накоторые изъ этихъ писателей причисляють ихъ къ Сарматамъ; но, что подъ именемъ Сарматовъ тогда скрывались п Славянскіе народы, въ томъ также едва ли нына можеть быть какое сомниніе. Тождество самой страны, въ которой являются и Роксалане и Русь, не допускаетъ предположенія, чтобы въ ихъ именахъ могло быть только случайное созвучие. Что касается до моихъ филологическихъ доказательствъ, особенно по поводу русскихъ и болгарскихъ именъ, то вообще мои оппоненты, сколько

я замътиль, не обращають вниманія на самое славное. Объясненія мон въ большинств случаевъ только примърныя: о чемъ ясно и неолнократно сказано въ моей книгъ. Только за нъкоторые свои филологические выволы я стою рашительно: они тоже указаны, и никто ихъ пока не опровергъ. Я постоянно новторяю. что въ настоящее время не признаю за филологіей возможности объяснить удовлетворительно даже и сколько нибуль значительпой части древне-русскихъ и древне-болгарскихъ именъ. Пріемы. употребленные ею до сихъ поръ, вертвлись или на созвучін, или на родствъ корней, или на общности нъкоторыхъ именъ у славянскихъ и германскихъ народовъ. Обращу вниманіе при этомъ на сленующее обстоятельство. Объяснялись славянскія имена изъ скандинавскихъ языковъ, или изъ финскихъ, или изъ татарскихъ: русскіе ученые обыкновенно молчали и не нахолили лаже ничего страннаго въ такихъ объяспеніяхъ. Но это происходило главнымъ образомъ отъ незпакомства съ упомянутыми языками. и вопіющія словопроизводства казались прежде строго-филологическими объясненіями. Мон же понытки обзываются натяжками. производомъ и т. п., хотя я и не думаль въ этомъ случай давать положительныя словопроизводства, а только указываю на возможность иныхъ объясненій и допускаю въ нимъ безконечныя поправки. Но туть ясно выступаеть на сцену не разъ указанная мною привычка русскихъ ученыхъ отвергать принадлежность славянскому языку тёхъ словъ, которыя съ перваго же взгляда не поддаются объясненію изъ этого языка. Между тімь, я постоянно твердилъ и повторяю, что къ личнымъ и географическимъ именамъ, особенно древнимъ, невозможно такъ относиться; что всякія ихъ объясненія—только гадательныя, при настоящихъ пріемахъ и средствахъ науки. Укажу и на примъръ г. Гедеонова. Въ его книгъ многія древне-русскія имена объясняются съ помощью славянскихъ наръчій, и при всей ученой обстановкъ этихъ объясненій, только часть ихъ имфетъ нфкоторую степень вфроятности; а положительно они не могуть быть доказаны. Говорилъ я также не разъ, что не только древнія имена, въ которыхъ могли быть искаженія, заимствованія, наслоенія, но и самыя употребительныя наши слова не могуть быть объяснены изъ одного славянскаго языка, а только съ помощью другихъ арійскихъ вътвей, да и то объяснены приблизительно и отпюдь не окончательно; напримірь: Богь, Дибирь, конь, турь, бояринь, соколь и пр. и пр. Любонытно также, что не только ученые люти на въру соглашались съ словопроизводствами, напримъръ, превне-болгарскихъ именъ изъ татарскихъ или финскихъ языковъ. по и сами словопроизводители не знали этихъ языковъ. Въ подобномъ обстоятельствъ мы должны, между прочимъ, упрекнуть и знаменитаго Шафарика. Имена Болгаръ Лунайскихъ и Камскихъ онъ собираетъ въ одну группу (что повторяетъ и мой репензентъ); при чемъ и тъ. которыя очевидно были занесены на Каму отъ Арабовъ вмёстё съ исламомъ, пошли также въ показательство не славянскаго происхожденія Болгаръ. Титулъ, котораго пропсхожденіе неизвістно, въ родів "Булій (т. е. велій) тарканъ", который могь быть и заимствовань, также пошель въ число этихъ доказательствъ. Развъ слово эсаулт можетъ показывать неславянство нашихъ казаковъ? Несовершенство филологической науки относительно этимологическихъ вопросовъ лучше всего обнаружилось въ томъ, что она не полозръвала инпрокорасиространеннаго закона осмысленія, и часто принимала за коренное значеніе то, что было только позднійшимь осмысленіемь. Попросиль бы я также выписать изъ Ипатьевской детописи всё имена литовскихъ князей и попытаться хотя половину ихъ объяснить изъ одного литовскаго языка.

Славянство Болгаръ я не только не считаю сомнительнымъ, а. напротивъ, позволяю себъ упрекнуть историковъ и филологовъ. когда они упускають изъ виду одинь изъ самыхъ крупныхъ историческихъ законовъ. Говорю о трудности и медленности, съ которыми сопряжено перерождение одного народа въ другой. Исторія намъ представляеть, наобороть, живучесть народностей и ихъ языковъ. А такихъ примеровъ, чтобы сильный народъ завоевателей легко, скоро и радикально обратился въ народность совершенно ему чуждую, имъ покоренную п очевидно сравнительно съ нимъ слабую, такихъ примеровъ не только не было, они и немыслимы. Приведенныя противъ меня аналогіи, каковы балтійскіе Славяне, Мордва и Литва, не опровергають этого закона, а вполнъ его подтверждаютъ; при всемъ подчиненномъ положенін своемъ, сколько втковъ сохраняли они свою народность, а частію сохраняють ее п досель, когда пріемы ассимилизацін сравнительно съ средними въками значительно усовершенствовались (школа, церковь, администрація, судопроизводство п т. п.)! Исторія не знаеть Болгарь другимь, неславянскимь народомъ. Толки о ихъ неславянствъ основаны главнымъ образомъ на запутанномъ употреблении имени Гунновъ въ источникахъ. Какому народу принадлежало это имя первоначально, пока оставляемъ вопросомъ. Я не питлъ въ своемъ распоряжении столько времени, чтобы пересмотръть его спеціально, систематически, всесторонне, и потому оставиль его открытымь, указавь однако на віроятность его рішенія въ пользу тіхъ же Славяно-Болраръ. Но чтобы поселившіеся на Лунав Болгаре были турецкая или финская орда, быстро превратившаяся въ Славянъ, это я считаю мийніемъ предвзятымъ, ненаучнымъ, антписторическимъ. Понятио, что за неимъніемъ прочныхъ основъ, оно пробавдяется нъкоторыми трудно объяснимыми именами или ивсколькими фразами неизвъстнаго происхожденія и неизвъстно откуда понавшими въ одинъ болгарскій хронографъ, котораго время н мѣсто составленія также неизвѣстно. Любопытно и то, что противники славянскаго происхожденія обращаются съ своими соображеніями то къ Финнамъ, то къ Татарамъ, какъ будто это одно и тоже! Эти противники даже не потрудились задать себѣ самый простой вопросъ. До основанія Болгарскаго царства на Балканскомъ полуострова мы знаемъ Славянъ только Сербской ватви. Стало быть, пришлые Болгаре должны были бы усвонть себф сербскій языкъ или произвести языкъ смішанный, въ роді романскихъ. А вийсто того мы видимъ, что, на ряду съ сербскимъ, является другой такой же чистый славянскій языкъ, распространившійся отъ Нижияго Дуная и Чернаго моря до Архипелага. Скажите пожалуйста, откуда взялся этотъ цельный, богатый п гибкій славяно-болгарскій языкъ, если Болгаре были не Славяне? Противники могутъ спорить сколько имъ угодно; но они никогда не опровергнутъ непреложныхъ историческихъ законовъ и историческихъ фактовъ. Говорю все это къ слову, и только по поводу упомянутой рецензін, а никакъ не въ видѣ препирательства съ ен достойнымъ авторомъ, который, сколько и могъ замътпть, въ сущности, ставитъ вопросы, но не принимаетъ ръшительно ни той, ни другой стороны \*).

<sup>\*)</sup> Заговоривь о рецензів Н. И. Костомарова, приведу и еще одно его возраженіе, по новоду другой, не Славяно-Балтійской, теоріи. Ни съ чёмъ несообразное мийніе о финскомъ происхожденіи Руссовъ время отъ времени находить тоже своихъ послѣдователей. Для любопытствующихъ укажу на теорію Волжско-Финской Руси г. Щеглова: "Новий опытъ изложенія первыхъ страницъ Русской исторіи" (Спб. 1874) и "Первыя страницы Русской исторіи" (въ Ж. М. Н. Пр. 1876. Апрѣль). Теорія эта несерьёзпа, и если бы порманизму приходилось имѣть дѣло только съ подобными домыслами, то его господство было бы

Роstscriptum. Послѣ того, какъ статья моя была паписана, на дняхъ получиль я первую книжку Historische Zeitschrift Зпбеля за текущій годъ. Тамъ въ литературномъ обозрѣніи есть рецепзія Альфреда фонъ Гутшмидъ на Каспій, извѣстное сочиненіе нашего академика Б. А. Дорна, снабженное дополненіями и примѣчаніями другаго, А. А. Куника. По поводу "варангомахіп" послѣдняго, рецензентъ не преминулъ замѣтить, что внѣ Россіи даже трудно понять, какимъ образомъ еще можетъ существовать вопросъ: были ли древніе Руссы и Варяги Норманами или Славянами? Русскіе историки, говоритъ онъ, дѣлятся на школы, нор-

безконечно. Въ последнее время достоуважаемый В. В. Стасовъ выступилъ съ статьей, въ которой пытается доказывать, что Руссы Ибнъ-Фадлапа не есть Славянскій и вообще Арійскій народь, а скорве должны быть признаны Финскимъ или Тюркскимъ пародомъ. ("Замётки о Русахъ Ибнъ-Фадлана и другихъ арабскихъ писателей". Ж. М. Н. П. Августъ. 1881 г.). Локазательства его основаны на разныхъ этнографическихъ соображеніяхъ, въ высшей степени патянутыхъ и гадательныхъ. Тёмъ не менёе Н. И. Костомаровъ приняль сторону этого мивнія, и въ подтвержденіе его выставиль, приводимое еще г. Щегловыма, извастное масто русской латописи пода 1229 г.: "побади Пургаса Пурешовь сына съ Половци и изби Мордву всю и Русь Пургасову". Г. Костомаровъ думаетъ, что это не просто какая нибудь русская сбродная дружина, бывшая на службъ у мордовскаго владътеля Пургаса; а что эта Русь есть цёлый особый народъ Финскаго или Турецкаго племени. Онъ руководствуется тыть соображениемь, что "въ данную эпоху только Киевъ и придегавшия къ нему земли назывались Русью", а что населеніе сѣверныхъ областей лѣтопись Русью не называеть. Въ доказательство чего приводить рядъ цитать изъ льтониси. (Въстникъ Европы. 1881. Декабрь). Ни съ чёмъ несообразно было бы предположить, что лътопись наша знала о существовани какого то особаго финскато народа Русь и проговорилась о немъ только одинъ разъ, мимоходомъ. При томъ если бы эта Русь была Финское племя, надъ которыма княжиль Пургасъ, то къ чему же рядомъ съ нимъ отдёльно упоминается Мордва? Но тутъ же въ летописи Пургасова волость названа не русскою, а мордовскою. Самый же важный недосмотръ достоуважаемого Н. И. Костомарова заключается въ томъ, что онъ не обратилъ внимание на извёстие той же летописи, занесенное подъ тыть же годомъ, пъсколькими строками ниже, по поводу мученической смерти Авраамія въ Болгарахъ. "Се бысть иного языка, не Русскаго, хрестьянъ же сы" "Его же Русь хрестьяне вземше тело положина въ гробе, иде же все хрестьяне лежать". Воть эта славянская Русь, торговавшая въ Великихъ Болгарахъ, равно опровергаетъ домыселъ и В. В. Стасова, и Н. И. Костомарова. Въ первой половинъ XIII въка она точно также является тамъ торговымъ дюдомъ, гостями, какъ и въ первой половин Х века, при Ибнъ Фадлане; только теперь она не языческая, а христіанская. Тоже місто літописи поясняеть, что Кіевское населеніе называлось по преимуществу Русью въ сравненіи съ другими русскими областями; а въ сравнени съ инородцами и съверное население также называлось Русью, Русскимъ языкомъ. Позд. прим.

манскую и антинорманскую; а г. Купнкъ въ "Каспіъ" вновь даетъ "научно единственно возможное ръшеніе вопроса въ норманскомъ смыслъ". Между прочимъ, рецензентъ указываетъ на трактатъ г. Кунпка о русыхъ хеландіяхъ, и прибавляетъ, что эти хеландіи "однимъ изъ корифеевъ антинорманской школы, г. Иловайскимъ, были выставлены какъ ръшительный историческій фактъ" въ свою пользу.

Во-первыхъ, какъ извъстно, антинорманисты не составляютъ одной школы, утверждающей, что Русь и Варяги были Славянами. Всего менте можеть относиться такое положение ко мит, хотя я п названъ однимъ изъ корпфеевъ этой школы. Варяговъ я отнюдь не считаю Славянами. Во-вторыхъ, уже годъ тому назадъ я заявилъ свое согласіе съ доказательствами г. Куника, что пресловутыя хеландін надобно понимать въ смыслів присныхь, а не русскихъ. Притомъ я не только никогда не выдвигалъ ихъ впередъ какъ рѣшающій историческій факть, а, напротивъ, совсёмъ не поместиль ихъ въ число своихъ 30-ти пунктовъ. Вообще рецензенть, по всёмъ признакамъ, незнакомъ съ настоящимъ положениемъ вопроса; а между тёмъ говоритъ о немъ самымъ положительнымъ тономъ, беретъ подъ свою защиту якобы униженнаго Нестора п грозить какою-то Немезидой дурно понятому патріотизму, дерзнувшему "отстанвать чисто славянское происхожление Русскаго государства".

Подобныя статьи невольно возбуждають вопрось: отъ чего это Нѣмцамь такъ непріятна мысль о чисто славянскомъ происхожденіи Русскаго государства и съ какой стороны рельефифе выступаеть дурно понятый патріотизмъ, проникшій въ область науки?

#### II. .

## Къ вопросу о Болгарахъ \*).

Въ 1874 году впервые было напечатано мое изслѣдованіе "О славянскомъ происхожденіи Дунайскихъ Болгаръ". Какъ и можно было ожидать, изслѣдованіе это, идущее въ разрѣзъ съ накопившимися воззрѣніями на Славянъ, многими было встрѣчено непріязненно. Мнѣніе о вялости, нассивности и неспособности славянъ

<sup>\*).</sup> Изъ журнала Русская Старина. 1879. Май. Отвътъ гг. Макушеву и Кунику.

къ созданію государственнаго быта, пущенное въ ходъ и своими, и чужими авторитетами, и поддержанное нашею модною наклонностью къ самоотрицанію, до того укоренилось, что, напримѣръ, даже люди, спеціально занимающіеся славянствомъ, иногда оказываются нежелающими самостоятельно, критически отнестись къ этому мнѣнію, провѣрить его по источникамъ и фактамъ. Пока дѣло ограничивалось голословнымъ отрицаніемъ, и никто не браль на себя труда выступить противъ меня съ критическими и фактическими опроверженіями, то и я не имѣлъ случаевъ подтвердить свои выводы. Только въ послѣднее время начали представляться подобные случаи, которыми и полагаю воспользоваться въ настоящей своей замѣткѣ.

Извъстный спеціалисть по славянству, профессорь Варшавскаго университета г. *Макушевъ*, въ своей критикъ "Исторіп Болгаръ" Иречка, коснулся и моего изслёдованія объ ихъ происхожденіи (Ж. М. Нар. Пр. 1878 г. Апрёль). Этому основному въ исторіп Волгаръ вопросу онъ посвятилъ немного вниманія, всего около пяти страницъ; но и тутъ успълъ высказать довольно много погръшностей фактическихъ и критическихъ. Кому, сколько нибудь знакомому съ даннымъ вопросомъ, неизвёстно, что главнымъ основаніемъ для Шафарика и другихъ считать Болгаръ не славянами послужила ихъ связь съ Гупнами. Въ моемъ изследовании указано на это основаніе, и приведены самые источники, гдѣ болгарские народы причисляются къ Гуннамъ. Г. Макушевъ замъчаетъ, что "это положительно невърно", т. е. что такого основанія не было. И затёмъ приводить изъ Шафарика цитату, меня подтверждающую, прибавляя, что Шафаривъ "говорить не объ пмени, а о редствъ Болгаръ съ Гуннами". Да родство-то это на чемъ же опъ основывалъ, если не на томъ, что Болгары у нъкоторыхъ писателей называются Гуннами? Дёло въ томъ, что я въ своемъ изслѣдованіи старался выдѣлить Болгаръ изъ общей массы тёхъ народовъ, на которые распространялось имя Гунновъ; вопросъ о гуннахъ Аттилы считаю пока открытымъ; "но каково бы ни было его ръшеніе, болгаре во всякомъ случат останутся чистыми славянами" (Розыск. о нач. Руси, 410. Перв. изд.). Следовательно, какъ же можно было утверждать, что название Волгаръ Гуннами не послужило главнымъ основаніемъ для теоріи Шафарика и другихъ о финскомъ или угорскомъ происхожденіи Болгаръ.

Далье г. Макушевъ говоритъ, что "арабскіе писатели строго

отличають Болгарь оть славянь и Руси и сближають ихъ съ Хазарами". Опять не понимаемъ, какъ можно говорить подобную неправиу, вопреки самымъ положительнымъ свидътельствамъ. А главнъйшія свильтельства мною указаны. Въ дъйствительности, арабскіе писатели не только не различають строго, а напротивь, смѣшиваютъ Болгаръ съ славянами, и сами Камскіе болгаре считали себя народомъ смѣшаннымъ изъ турокъ и славянъ. Такимъ смѣшаннымъ народомъ я ихъ и признаю. О монхъ филологическихъ доказательствахъ г. Макушевъ выражается кратко, что онъ "несостоятельны и произвольны". По его словамъ выходить, будто я положительно объясняю Киврата коловратомъ, Батбая батюшкой и т. л.: а между тъмъ, я предлагаю только примърныя сближенія. Какія нэр нихр окажутся удачны, какія неудачны, пусть ръшитъ безпристрастная филодогическая наука; можетъ быть, нъкоторыя она приметъ къ свъдънію. Но пока никто не далъ повно никакихъ объясненій иля этихъ имень; мы встрічаемь только голое заявленіе, что она якобы не славянскіе и не могуть быть славянскими. Возьмемъ хоть имя Кормисошъ. Спрашиваю: "почему бы оно не могло быть славянскимъ? почему, напримірь, оно не можеть быть одного корня съ словами кормило и кормий, или кормо и кормилець? Въ самомъ дёль, пусть г. Макушевъ по всёмъ правиламъ филологического искусства понытается доказать, что этого не можеть быть на основанін такихъто п такихъ-то лингвистическихъ законовъ. Голословно-то отрицать можеть всякій; для этого не нужно быть ученымъ спеціали-

Любопытны также разсужденія г. Макушева объ этнографическихъ чертахъ, которыя будто-бы ясно какъ день доказывають неславянство болгаръ. Правда отъ иткоторыхъ изъ этихъ чертъ, сгруппированныхъ Шафарикомъ, онъ уже отказывается (клятва на обнаженномъ мечт, употребленіе человіческихъ череповъ вийсто чашъ, и проч.); но все еще рішительно стоитъ за другія, которыя, по его словамъ, "противорічатъ положительнымъ нашимъ свідініямъ о быть, нравахъ и обычаяхъ не только славянъ, но и родственныхъ (т. е. арійскихъ) народовъ". Въ числі этихъ ужасныхъ, туранскихъ чертъ, все еще находятся—конскій хвостъ вийсто знамени, тюрбаны на головахъ, сидініе поджавъ ноги и проч. Замічательны эти тюрбаны или чалмы, которыми толкуются слова источника ligatura lintei (буквально: полотияная повязка). Во-первыхъ — почему это непремінно означаетъ ничто другое,

какъ чалму? А во-вторыхъ-откуда г. Макушевъ почеринулъ такое свъдъпіе, что чалма есть признакъ финской народности? (Онъ считаетъ болгаръ финнами вслёдъ за Шафарикомъ). Изъ источника видно, что новообращенные Болгаре, входя въ церковь, не снимали свой обычный головной уборъ. Въ глазахъ Шафарика это былъ явный признакъ неславянства; для его времени оно п неудивительно. Но г. Макушеву, заявляющему притязанія на "положительныя свёдёнія о быть" славянь, должно бы быть извёстно, что, напримёръ, русскіе князья еще въ конце XI века слушали богослужение въ храмъ, не снимая клобуковъ. Для Шафарика и "принятіе святыни распоясавшись" было признакомъ неславянства. А между тъмъ, митрополитъ Кипріанъ еще въ 1395 году въ своемъ посланіп псковскому духовенству поручаеть, чтобы мужчины, приступая къ святому причастію, припоясывали своп шубы и опашни (Ак. Ист., І, 18). Или, что это за доказательство туранскаго происхожденія, если на знаменахъ болгаръ-язычниковъ (или выходящихъ только изъ язычества) развивался конскій хвость? Откуда мой противникъ почеринуль уб'яжденіе, что такое знамя могли употреблять только финны (прибавимъ и турки)? Извъстно-ли ему, что монголо-татарские ханы на главныхъ своихъ знаменахъ, предпочтительно передъ конскими, употребляли хвосты яковъ, т. е. буйволовъ.

Мы не обвиняемъ г. Макушева въ недостаткъ свъдъній. Его труды по нъкоторымъ отдъламъ славянскихъ древностей извъстны и весьма почтенны. А всего знать невозможно. Мы хотимъ только сказать, что не слъдуетъ такъ поверхностно относиться къ одному изъ важныхъ вопросовъ, входящихъ въ кругъ его спеціальности. Чтобы высказывать свой ръшительный приговоръ надъ монмъ изслъдованіемъ, надобно было подкръпить этотъ приговоръ какими либо дъйствительно научными доводами.

Г. Макушевъ говоритъ, что ученіе Шафарика о финскомъ пропсхожденіи болгаръ было развито Гильфердингомъ и Дриновымъ. Кто справится съ трудами этихъ уважаемыхъ славистовъ, найдетъ тамъ простое последованіе за мивніемъ Шафарика, а не какоелибо научное развитіе этого мивнія. Въ томъ-то и дёло, что не подвергая его всестороннему критическому анализу, они сдёлали его исходнымъ пунктомъ для своихъ трудовъ относительно Болгаръ. Возьмемъ главное сочиненіе Дринова, "Заселеніе Балканскаго полуострова Славянами", сочиненіе, исполненное эрудиціи и многихъ дёльныхъ сужденій. Онъ доказалъ, что переселенія Славянъ на полуостровъ начались съ конца II вѣка по Р. Х. и потомъ все усиливались, такъ что въ VII въкъ славянское населеніе является уже сплошною массою. Съ ствера, изъ Панноніп п отъ Карпатъ, перешли сюда илемена сербо-хорвато-словинской вътви. Дринова основательно отвергаеть разсказъ Константина Багрянороднаго о переселеніи всего сербскаго племени за Дунай и Саву только въ VII въкъ, во времена императора Ираклія, н вообще западная, т. е. Сербская часть полуострова выяснена у него удовлетворительно. Но нельзя того-же сказать о восточной, т. е. Болгарской части. Перечисляя имена славянскихъ народцевъ, здёсь поселившихся, онъ совсёмъ не обратиль вниманія на самихъ Болгаръ; хотя и приводитъ извёстія, которыя указываютъ на ихъ движенія за Дунай, подъ этимъ именемъ, уже въ V вѣкѣ. Говоря о берзитахъ, смолянахъ, сагудатахъ, драговичахъ п пр., онъ какъ бы не подозрѣваетъ той простой истины, что это только части все того-же Болгарскаго племени. Называя разсказъ византійцевь о приход'я Аспаруха (собст. Аспариха) съ Болгарами въ 678 г. баснословнымь, онъ все-таки следуеть этому расказу и върптъ въ необычайно быстрое основание п распространение Болгарскаго государства. Указывая въ славяно-болгарскомъ языкъ слёды разныхъ стихій, какъ-то: древнихъ обитателей (Өракійскаго семейства), римлянъ, грековъ, германцевъ, сербовъ, румынъ, онъ совсёмь упустиль изъ виду самый естественный вопросъ: какъже это болгары, господствуя надъ славянами и нотомъ сливаясь съ ними, не внесли никакого финскаго элемента въ языкъ покоренныхъ, будучи сами финнами? \*). При такой теоріи нельзя понять, откуда-же на Балканскомъ полуостровъ явились именно два славянскихъ языка, сербскій и болгарскій. Какъ и всякій другой языкъ, болгарскій пиветъ разныя містныя нарічія; но все-таки самъ то онъ откуда-бы взялся, еслибы неславянскіе болгары покорили разныя племена славянъ, пришедшіе на Бал-

<sup>\*)</sup> Это обстоятельство, т. е. неестественное, удивительное превращене Волгаръ завоевателей въ завоеванныхъ славанъ всегда ставило въ затрудненіе послѣдователей финской или тюрьской теоріи, и, Боже, къ какимъ натяжкамъ не прибѣтаютъ они, чтобы обойти непріятное обстоятельство! Въ числѣ доказательствъ неславянства болгаръ, напримѣръ, не послѣднюю роль играютъ ихъ дикіе, неукротимые правы; а когда зайдетъ рѣчь о превращеніи въ славанъ, придумываются чрезвычайная малочисленность, кротость и необыкновенное благодушіе болгаръ, преклопившихся предъ высшею расою, и свирѣные завоеватели вдругъ изображаются народомъ смирнымъ, невоинственнымъ.

канскій полуостровь въ разное время и съ разныхъ сторонь? Замьчателенъ также следующій фактъ. Г. Дриновъ приводить разныя свидетельства о народе Уругундахъ или Буругунділхъ, которые уже въ ІІІ вёке жили около Дуная и Карпатъ, делали вторженіе въ имперію и были во вражде съ готами. Онъ дельно доказываетъ, что этотъ народъ принадлежалъ къ славянамъ, и что его не следуетъ смешивать съ немецкими Бургундами. Те же Буругундіи или Буругундом являются дале у инсателя VI века Агавія; Шафарикъ считаетъ ихъ частью болгарскаго народа, что несомнённо вытекаетъ изъ источниковъ. Но г. Дриновъ отвергаетъ въ этомъ случае мненіе Тунмана и Шафарика. На какомъ же основаніи? Да въ такомъ случае,—говорить онъ—"само собой рушилось-бы ученіе объ угорской, или, какъ выражается Шафарикъ, чудской народности Болгаръ" (Чт. Об. И. и Др. 1872, кн. 4).

Надъюсь, читателю ясно, что г. Дриновъ, будучи самъ болгариномъ, обнаружилъ слишкомъ мало самостоятельности и безпристрастія въ своемъ изслѣдованіи по отношенію именно къ Болгарамъ. Собственныя изысканія наводили его на истину; а онъ постоянно уклопялся отъ нея въ сторопу, чтобы какъ-нибудь не измѣнить ученію Шафарика о чудскомъ происхожденіи Болгаръ!

Обращаясь въ сочиненіямъ нокойнаго Гильфердиніа, мы также найдемъ только бездоказательное повтореніе того-же ученія. (Эта частность, конечно, ничего не значить въ сравненіи съ его заслугами славянству). Единственную прибавку къ доказательствамъ Шафарика онъ сдёлаль по поводу "Росписи болгарскихъ князей", изданной въ 1866 г. А. А. Поповымъ въ его "Обзоръ хронографовъ". Тамъ при каждомъ имени князя находятся какія-то непонятныя фразы. Гильфердинг взяль мадыярскій лексиконь, да н разъясниль эти фразы. А выводь, конечно, вышель такой, что туть мы нивемь передъ собой остатки того финскаго языка, которымъ говорили болгаре до своего сліянія съ славянами. Казалось-бы, чего проще было вмёсто мадьярскаго лексикона обратиться въ данномъ случай къ финнологамъ; ихъ же въ Петербургъ довольно. Я съ своей стороны обращался къ нокойному профессору Московскаго университета Нетрову, извёстному оріенталисту. Онъ несколько быль знакомъ съ мадыярскимъ языкомъ, но въ данныхъ фразахъ не могъ добиться никакого смысла. Показываль я ихъ одному образованному финляндцу и спрашиваль его, напоминають-ли эти фразы ему сколько-нибудь родной языкъ. Онъ отвъчаль, что онъ ему совершенно чужды. Впрочемъ, мои

справки оказались излишни. Опровержение чудской теоріи по поводу этихъ фравъ въ настоящее время является съ другой стороны: со стороны тюркской теоріи достоуважаемаго А. А. Куника.

Новъйшія разысканія г. Кунпка явились въ приложеніи къ XXXII тому Записокъ Академіи Наукъ, носящему заглавіе: "Извъстія ал-Бекри и другихъ авторовъ о Руси и Славянахъ". Отрывки изъ этихъ извъстій помѣщены здѣсь съ переводомъ на русскій языкъ барона Розена. Самую существенную часть ихъ составляетъ неизданная доселѣ записка еврея Ибрагима Ибнъ-Якуба, жившаго въ X вѣкѣ. Эта записка, между прочимъ, изображаетъ Дунайскихъ болгаръ славянами. Но подобное обстоятетьство нисколько не смущаетъ нашего изыскателя: вѣдъ болгаре къ X вѣку усиѣли радикально превратиться въ славянъ! Мы обратимъ вниманіе собственно на помѣщенныя затѣмъ, независимо отъ ал-Бекри, два "Разысканія", А. А. Кунпка: 1) о родствѣ Болгаръ съ Чувашами, и 2) о тождествѣ Руси съ Норманиами. Въ настоящей статъѣ будемъ говорить только о первомъ "Разысканіи", предоставляя себѣ ко второму обратиться впослѣдствіи.

Пріемы, употребляемые А. А. Кунпкомъ въ данномъ вопросі, настолько любопытны, что я позволю себъ спеціально на нихъ указать. Достоуважаемый академикь обвиняеть Шафарика въ томъ, что "онъ внесъ въ этотъ вопросъ непсправимую путаницу, назвавъ болгаръ уралофинскимъ народомъ" (123); говоритъ, что поборники финскаго происхожденія не представили ровно никакихъ доказательствъ въ пользу своего мивнія о болгарахъ (124), и что вопросъ о гуннахъ и Аттилъ также напрасно ръшенъ въ мадьярскомъ смыслё (149). Противъ такихъ положеній мы, копечно, возражать не будемъ. Но читатель тщетно будетъ искать въ данномъ "Разысканіи": на чемъ же основалось мниніе самого автора о болгарахъ-туркахъ? Передъ нами часто мелькаютъ выраженія, въ рода сладующихь; "болгары, какъ народь тюркской расы, несомивнио переселились въ Европу съ Алтая" (147); "будучи тюркскимъ коннымъ народомъ, болгары не могли посъять никакихъ сёмянъ цивилизаціи среди подвластныхъ имъ славянъ" (150). А между тёмъ тщетно вы будете искать указаній на то, какіе источники называють ихъ турками или говорять объ ихъ пришествій съ Алтая. Напротивъ, Мопсей Хоренскій, писатель V въка, повъствуетъ о вторженін болгаръ съ высоть Кавказа въ Арменію, около 120 г. до Р. Х., и прибавляетъ, что мѣстность, гдѣ они поселились, получила названіе Ванандъ. Послѣднее названіе естественно нѣкоторые отожествляли съ вендами и съ антами. Противъ всего этого сильно возстаетъ почтенный академикъ. И названіе всенды будто только употреблялось скандинавами, финнами и готами, и анты будто бы въ дѣйствительности были не славяне, а только "династы азіатскаго происхожденія". И чтенія-то названій всѣ извращенныя. Наконець, и самаго-то Мопсея Хоренскаго, Гутшмидъ уже "сдвинулъ какъ историка съ пьедестала" (147—8). Правда, есть еще извѣстіе одной греческой хроники ІІІ вѣка по Р. Х., въ которой болгаре также пріурочиваются къ Понту или Кавказу: Ziezi ех quo Vulgares. Но такая замѣтка "весьма можетъ быть приписана впослѣдствін" (148). Что сказать о подобныхъ академическихъ пріемахъ, съ помощью которыхъ устраняются всѣ историческіе источники, противорѣчащіе излюбленной теоріи?

На прямыхъ историческихъ свидътельствахъ невозможно основать тюркскую теорію. Но для этого существуетъ сравнительная лингвистика, кстати, наука еще очень молодая, едва намътившая общія основы и въ частностяхъ своихъ представляющая пока великій просторъ спорнымъ мнѣніямъ и теоріямъ, особенно, когда рѣчь заходитъ о славлнахъ. Тутъ камнемъ преткновенія являются имена, взятыя изъ эпохи языческой. Ихъ можно объясиять изъ какого - угодно языка; имена Руси и Болгаръ наглядный тому примъръ. Только не пытайтесь, хотя бы примърно, сближать ихъ съ славянскимъ языкомъ; на это уже заранѣе вопіютъ, что всякая подобная попытка въ высшей степени ненаучна!

Вотъ образцы тюркскихъ объяспеній А. А. Куника для болгарскихъ именъ въ помянутой росписи князей. Сообщаемъ суть этихъ объясненій:

Авитохолъ. "Впроятно, не точно передано переводчикомъ Именика на славянскій языкъ". Слѣдуетъ ли читать Абитохолъ,—рѣшитъ, въроятно, современемъ древне-тюркская ономатологія".

Ирникъ. "Впроятно, въ греческомъ текстѣ тутъ была буква эта (Н). Напомпнаетъ Эрна̀ха одного изъ сыновей Аттили". (Припомните, что вопросъ о народности Аттилы и гунновъ г. Куникъ пока еще не рѣшаетъ).

Гостунъ. "Конечно, звучитъ совершенно по-славянски; но вѣдь можно и тюркскому имени, извративъ его, придать славянскую форму". "Очень можетъ быть, что форма Гостунъ принадлежала къ числу заимствованныхъ тюрками прежнихъ словъ".

Везмиръ. "Звучитъ опять совершенио по-славянски; но невозможно въ древнихъ намятникахъ указать другое подобное имя". "Едва ли мы ошибемся, предположивъ, что въ греческомъ оригиналѣ вмѣсто него стояло Вазіанъ". (Я думаю, что ошибемся).

Эсперихг. "Иранская форма его легко можетъ быть объяснена"—сосъяствомъ Аланъ.

Имена-Куртъ, Тервель, Севаръ, Кормисошь, Телецъ, Уморъостаются безъ филологическихъ объясненій, хотя о каждомъ изъ нихъ что-то такое говорится. Читатель, конечно, съ удивленіемъ спросить: да габ же туть хотя твнь доказательства тюркскому значенію болгарскихъ именъ, приведенныхъ въ росписи? Въ числъ болгарскихъ бояръ действительно могли встретиться люди восточнаго, инородческаго происхожденія, какъ это было и у русскихъ. Но отсюда еще не вижу необходимости, напримъръ, имя Сирсибила или Сирсивила непремвино сближать съ турецкимъ Дизавиль. У грековъ тоже были подобныя имена или прозвища, напримфрь Тразибулг; византійское хризовуль или еврейское вельзевуль развъ должны быть также татарскія слова? (кстати: что значить Сунбулг, прозвище Федора Ивановича, родоначальника старой рязанской фамиліи Сунбуловыхъ? Предки его вышли въ Россію не изъ половневъ или татаръ, а изъ Литвы). А, главное, я напомню такія имена, которыя ближе всего имфють отношеніе къ данному случаю, т. е. румынскія. Въ старо-болгарскихъ грамотахъ встручаются имена: Сурдуль, Урсуль, Владуль, Дрануль и т. д. (см. Иречка "Исторію Болгаръ". Глава XIII). Изв'єстно, что въ составъ древне-болгарскихъ царствъ Влашская или Румынская народность играла очень видную роль, и академикъ, забывающій о такомъ важномъ обстоятельствъ, тъмъ самымъ обнаруживаетъ несовсимь безпристрастное отношение къ предмету своего ученаго "Разысканія". (Судя по ссылкамъ онъ знакомъ съ сочиненіемъ Иречка; но очевидно, ищетъ тамъ только одного: подтвержденія своего мнинія о неславянскоми происхожденія Болгари).

Не болъе убъдптельны для насъ разсужденія о титулахь каганю и кавкань, которые весьма немного разъ упоминаются въ источникахъ по отношенію къ болгарамъ. Во-первыхъ, остается пока нензвъстнымъ, какому именно языку первоначально принадлежали эти титулы. А во-вторыхъ, извъстно, что и древне-русскіе князья тоже въ иткоторыхъ источникахъ называются каганами. Въ виду аварскаго и хазарскаго господства надъ припонтійскими славящами, заимствованіе этого титула весьма естественно. Цесарь или

мань-тоже заимствованный славянами титуль; однако онь не служить показательствомь неславянскаго происхожленія. (И къ намъ отъ татаръ перещло слово тарханъ). Нѣкоторые сравнительные лингвисты увъряють, будто и князь слово не славянское. а заимствованное. Следовательно, два-три титула не могутъ еще служить филологическимъ основаніемъ при опредёленіи народности \*). А между тёмъ г. Куппкъ, чтобы окончательно отуречить болгаръ, постоянно пменуетъ пхъ князей ханами, хотя нигит источники такого титула имъ не принисывають. Впрочемъ онъ указываеть нікоторое какь бы основаніе тому, но весьма шаткое. Нокойный Даскаловъ въ одной тырновской мечети, обращенной изъ христіанскаго храма, снялъ высёченную на колоний греческую надпись. Въ ней темно говорится о построенін какого то дома и кургана, и упоминается Омортагъ (имя одного изъ болгарскихъ князей IX въка). Въ одномъ мъстъ стоитъ непонятное Гіомомортаг, а въ другомъ-что то въ роль омортагкани. Ласкаловъ добросовъстно предупреждаетъ, что нътъ никакихъ указаній на то, кімъ и когда составлена эта надпись, что начала ея не видно, что она высёчена неразборчиво и безграмотно п что слово кани не есть "хант". (Чт. Об. И. п Др. 1859, № 2). И, прибавимъ, недьзя разобрать, конецъ ли это предъидущей фразы или пачало послёдующей. Тщетныя предостереженія! Если не ошибаемся. Гильфердингъ первый установиль положительное чтеніе: Омортагъ-хапъ, забывъ, что такого титула не было у Чуди, за которую онъ принималь болгаръ (Соч., I, 41). Иречекъ повториль тоже чтеніе въ своей "Исторін народа Болгарскаго". А г. Куникъ ссылается на Иречка безъ всякихъ оговорокъ (154); хотя ближе бы обратиться къ первымъ рукамъ, т. е. къ Даскалову. Но къ чему тутъ какой-нибудь критическій пріемъ? Другое діло, извістія источниковь, подтверждающія арійское происхож-

<sup>\*)</sup> Иза византійских в историкова извёстно, что нёкоторыя части Болгарскаго народа ва VI и VII вв. находились пода игома Хазара и Авара. Слёдовало обратить на это нёкоторое вниманіе и сообразить, что нодобное иго должно было оставить гораздо болёе замётные слёды, чёма два-три титула. Двухсотлётнее владычество Татара оставило у наса крупныя черты ва языкё, праваха и государственнома бытё. Мало того, ва намятникаха до-татарской энохи уже встрёчаются слова, объясняемыя иза турецкиха корней: ясно, что и самое сосёдство Торкова, Печенёгова и Половцева не прошло безслёдно. Но вопрось: существують ли для монха противникова дёйствительно историческія аналогія?

деніе болгаръ; тамъ возможны самыя радикальныя, самыя произвольныя предположенія, чтобы ихъ устранить. Но кстати, болгары теперь сами господа въ Тырновѣ. Желательно было бы провѣрить надпись (если она еще существуетъ) и, прежде чѣмъ пользоваться ею, установить правильное ея чтеніе. При ближайшемъ разсмотрѣніи надписи не окажется ли это кани все тѣмъ же титуломъ каганъ или хаканъ? \*).

Перейдемъ къ главному сравнительно - лингвистическому аргументу А. А. Куника, къ тъмъ непонятнымъ фразамъ въ росписи князей, о которыхъ мы говорили выше. Припомнимъ, что Гильфердингъ истолковалъ ихъ такимъ образомъ: диломъ твиремъ значитъ "я исполненъ"; шегоръ вечемъ—"я есмь помощникъ" и т. д. Г. Куникъ, отвергая подобное толкованіе, предлагаетъ объяснять эти рѣченія въ смыслѣ числительномъ: онъ означаютъ числа лѣтъ жизни или царствованія даиныхъ князей. Въ числахъ этихъ онъ видитъ "поразительное сходство" съ тюркскими. Вотъ пріемъ объясненія, употребленный имъ въ данномъ случаѣ, по его же собственному расказу.

Задавшись митніемъ о татарской народности болгаръ, достоуважаемый академикъ обратиль свое внимание на чувашей, и усмотрвль въ нихъ "если не остатки камскихъ болгаръ, то все же одну изъ тюркскихъ отраслей, къ которой принадлежали и жители Болгарскаго ханства въ среднемъ Поволжьъ (120). Послъ открытія и изданія г. Поповымъ означенной росписи, г. Кунпкъ обратился къ извъстному знатоку татарскихъ языковъ, В. В. Радлову, съ просъбою сравнить непонятныя раченія съ разными тюркскими числительными именами, и съ вопросомъ, не найдетъ ли онъ тутъ близкой связи съ чувашскимъ языкомъ. Г. Радловъ сравниль, и нашель. Желающихь видёть самый процессь этого сравненія отсылаю къ данной монографін (138 — 143). Главную роль туть пграють предположенія объ ошибкахь въ рукописи, въроятно, кажется и если. И вотъ результаты: веч росииси есть то же что чувашское віссе дилом=пілік, чет=січча, шегор=саккыр, дохс=тукур и т. д. Сходство, очевидно, неособенно поразительное. Надобно отдать справедливость В. В. Радлову: въ письми своемъ онь сознаеть "всю неудовлетворительность" своихъ изысканій.

<sup>\*)</sup> Любонытно, что у этого будто бы татарскаго хана извёстны три сына съ такими именами: Нравота, Звиница и Маломіръ. Кажется, какихъ бы еще болёе славянскихъ именъ!

А. А. Куенкъ не усумнился однако приложить эти рекультаты къ росписи, и, такимъ образомъ, получилось любопытное ен разъмененіе. Одно только еще неудобононятно: нікоторые князья или властвоваль, или жили дольше, нежели жили (sic). Авитохоль жиль атал, а жиль двадишть пять. Ирнин жиль 108 льть, а дъть ему было двадцать пять. Курть властвоваль 60 льть, а жиль тиндиать восемь. Эсперихъ быль кляземь 61 лвто, а лвть ему было пятьдесять одинь. Между прочимь два слова, твиримь и синехь, которыя прежде относились къ тинь же непонятнымъ рученіямь, туть отнесены къ числу собственныхь имень князей: хоти византійскіе историки таких князей не знають. Заміжьть при этомъ, что вопросъ о коренной народности самихъ чувант далеко не ръшенъ. Ивкоторые, не безъ основания, считаютъ ихъ частью черемисъ, отатарившихся со времени монгольскаго владычества, т. е. носяв XIII въка; древніе наши летописцы не внають чувань, и они являются отдельных народнемь въ исторін только съ XVI віка \*). И самъ А. А. Куникъ, въ приміч. на стр. 145, вдругъ выскавываетъ такую дплемиу: "Хотя безъ сомнінія родство между хазарами и болгарами было самое близкое, тъмъ не менъе въ настоящее время приходится держаться того мижиія, что чуваши составляють остатокь болгарскаго народа, какимъ онъ былъ до раздъленія своего въ V-мъ или VI-къ стольтіяхъ. Или можеть быть чуваши ничто иное, какъ отуречившіеся черемисы?" Слідовательно, съ одной стороны. приходится считать ихъ остаткомъ болгаръ, а съ другой — вопросъ, кто они такіе? Что же послів того означають всів вышеприведенные выводы о народности болгаръ. Любонытно также узнать, на какихъ достов рныхъ свидътельствахъ основано, якобы несомнънное, "родство между хазарами и болгарами".

И такъ, во-первыхъ, темныя рѣченія росписи еще ждуть своего разъясненія; а во-вторыхъ, къ какому бы не славянскому языку они ин принадлежали, отсюда еще очень далеко до вывода, будто это и есть остатокъ языка самихъ болгаръ. Выходило бы, что, съ одной стороны они были вполнѣ славяне, а съ другой—татары, въ одно и тоже время, и что книжники ихъ, пеизъвъстно зачѣмъ, употребляли рядомъ числительныя имена славянскія и чувашскія. А въ самомъ болгарскомъ языкѣ всетаки ни-

<sup>\*)</sup> У Курбскаго: "Черемиса Горияя, а по ихъ Чуваща зовомые, языкъ особливий".

пакого чуванскаго влемента не оклывается. Впрочемъ, къ катимъ выводамъ нельзя придти съ помощью такихъ пріемокъ!

На третьемъ археологическомъ събъдъ, погла я предложиль репультаты своего паслелованія о болгарахь, въ числе возражателей выступиль и г. Ягичь, хорватскій филологь, тогда еще профессорь одесскаго, а пынъ берланскаго увляерситета (теперь же истербургскаго). Онъ объявиль, что изследованія моего не читаль, по что, во всякомъ случай, какъ лицо компетентное, со миою не согласенъ. Я нопросиль предварительно прочесть и винциуть въ мон доводы. Не знаю, исполниль ли онь мою просьбу; а легичть конытомь не преминуль въ своемъ журналъ "Archiv für slavische Philologie" за 1876 г. (І, 593). Не внаю также, отчего сему слависту пенавистна самая мысль о славянскомъ происхождении Руси и Волгаръ; во всякомъ случав, въ своей компетентности по данному вопросу онъ такъ и не убъдилъ меня до сихъ норъ. И не хочу отимъ сказать, что г. Ягичъ илохой филологъ. (Точно также данное разногласіе не мінаеть мий весьма цінить А. А. Куника, какъ ученаго, особенно какъ пумизмата и издателя памятниковъ). Нъть, я просто не считаю сравнительную филологію наукою уже на столько зралою, чтобы некоторые представители ся могли рашать вопросы изъ исторіи языка и народа, не предаваясь гадательнымъ, предвзятымъ и произвольнымъ толкованіямъ. Особенно несостоятельность ихъ обнаруживается при разборъ накихъ-либо древнихъ личныхъ или географическихъ именъ. Чтобы опредълить народность такихъ именъ, какъ Святославъ, Владиміръ и т. и.. не нужно быть ученымь спеціалистомь; а для распознанія вообще славянскихъ или неславянскихъ именъ слависты пока не выработали рашительно никакого критерія; хотя претензіп ученыхь, подобныхъ г. Ягичу, громадныя. Надобно, наконецъ, сознаться, что эти сравнительные лингвисты своими пристрастными и предвзятыми теоріями немало тормозять разработку древне-славянской исторін. Они, повидимому, и не подозр'євають существованія основнаго закона сравнительной филологіи относительно живучести языковъ и ихъ взаимнодъйствія при скрещеніи разныхъ народностей. Очевидно, процессы этого взаимподийствія они и не думають нодвергать научнымъ наблюденіямъ, и для шихъ все еще возможнымъ представляется быстрое радикальное превращение одного народа въ другой, и даже таковое превращеніе завоевателей въ народность покоренную, съ немедленнымъ и рабски - покорнымъ усвоеніемь себ'є языка посл'єдней и съ полною, безсл'єдною нотерею своего собственнаго. Исторія ничего подобнаго намъ не представляєть. Приглашаю своихъ противниковъ поразмыслить объ этомъ законѣ и хотя ради ученаго приличія сдѣлать нѣсколько наблюденій; а пока они его не опрокинули, я позволяю себѣ на его основаніи противупоставить историческое veto всѣмъ вышепомянутымъ quasi-научнымъ лингвистическимъ пріемамъ и толкованіямъ. Повторяю, такого превращенія не было, потому что его не могло быть.

## Изъ другаго отвъта г. Макушеву о томъ же предметь \*).

Исторія челов'ячества не знаеть другой формы гражданственности помимо государственнаго быта. Она не знаетъ ни одной національности, которая выработалась бы вий этого быта. Все жившее и живущее внъ его осталось на первыхъ ступеняхъ развитія, въ состояній такъ называемыхъ дикарей. Вотъ почему жизнь какого либо народа только тогда и становится достояніемъ исторіп, когда онъ начинаеть выходить изъ илеменнаго прозябанія и слагаться въ государство. Переходъ этотъ бываетъ болье или менже постепененъ и длится иногда очень долгое время. Условіе, которое болье всего вліяеть на ускореніе этого процесса, есть взаимная борьба родовъ, племенъ и целыхъ народовъ за землю, за господство, за существованіе. Эта борьба, это взанмное треніе и служить главнымь побужденіемь для сосредоточенія народныхъ силь. А что такое п есть государство, какъ не сосредоточение (централизація) народныхъ силъ въ рукахъ правительственныхъ? Мы не знаемъ ни одного государства, которое бы сложилось безъ борьбы родственныхъ или чуждыхъ другъ другу илемень, безь ихъ взаимнодействія. Иногда элементы и вліянія, пзъ которыхъ возникло государство, бываютъ очень сложны и разнообразны. Раскрытіе этихъ элементовъ и вліяній составляетъ одну изъ важнѣйшихъ задачъ исторической науки. Они важны не для одной только первоначальной эпохи; они сильно действують п на последующее развитие. Происхождение государства кладетъ непзгладимую печать на всю его исторію. Основанія его отра-

<sup>\*)</sup> Сборинкъ государственныхъ знаній. Т. VII. Сиб. 1879. ("Славянство Болгаръ передъ критикой слависта").

жаются на характерѣ власти, на учрежденіяхъ, на цѣломъ общественномъ складѣ, на типѣ всей паціональности. Отсюда естественно мы придаемъ большую важность тому, чтобы историческая наука возможно точнѣе и тщательнѣе разъясняла происхожденіе того или другаго государства, т. е. той или другой національности; по крайней мѣрѣ, чтобы вопросъ этотъ былъ поставленъ возможно правильнѣе для дальнѣйшей разработки.

Обыкновенно возникновеніе и развитіе государственнаго быта значительно ускоряєтся, когда полудикіе племена входять въ близкое соприкосновеніе или въ прямое столкновеніе съ народами, стоящими уже на высокой степени гражданственности, т. е. съ государствами цивилизованными. Ясный примъръ тому мы видимъ въ Западной Евроиъ, гдѣ возникаютъ германскія государства на предълахъ Римской имперіи и въ самыхъ областяхъ этой имперіи. Подобное же явленіе находимъ и въ Восточной Евроиъ, гдѣ возникаютъ славянскія государства на другихъ предълахъ или въ другихъ областяхъ той же Римской имперіи, преимущественно въ византійской половинъ. Таковы именно государства Сербское, Болгарское и Русское.

Никто не усомнился досель въ славянскомъ происхождении государства и народности сербской. Но Русскіе и Болгаре оказались менъе счастливы въ этомъ отношеніп. Отрицаніе славянства Русп по крайней мъръ опирается на сплетеніе лътописныхъ домысловъ п искажение первоначальнаго текста нашей лѣтописи. Объ этомъ мы достаточно говорили прежде, не отказываемся говорить и виредь. Но любопытно, что отрицаніе славянства болгаръ не опирается ни на какія историческія свидѣтельства. Оно явилось просто плодомъ догадокъ и умствованій со стороны нѣмеципхъ писателей позднейшаго времени, именно съ конца прошлаго столътія. А съ голоса нъмцевъ начали тоже повторять и славянскіе ученые, съ знаменитымъ Шафарикомъ во главъ, безъ тщательнаго разсмотрівнія этого вопроса. Нікоторые изслідователи, напримъръ Венелинъ и Савельевъ-Ростиславичъ, имтались опровергнуть столь легко установившееся митніе, но безуситино; виною тому было отчасти ихъ собственное увлечение и несовстмъ удачные пріемы, отчасти и недостаточная еще зрівлость этнологичесскаго отдёла исторической науки.

Надіюсь, въ моємъ изслідованій достаточно указана историческая послідовательность болгарских переселеній на Валканскій полуостровъ въ теченіе V, VI и VII віковъ подъ именами Гун-

новь, Кутургуровь и просто Волгоу в. И указаль на вежную ошибду слага, говъ-историяснь, которые лесси муное извъстю о Купратъ и его ляти сы иси как пренемени ва теторическій фактъ и безъвенной притики повторили разсивль о единовременномъ переселеніи Бо перъ из Дуньй въ VI въкв, укусная изъ виду ихъ предмучла записнія. Г. Макушевъ проходить молчаніемъ вопросъ объ это і лего дв. и, вообще не коспувнуєть исторической стороны про серь, кереходить прямо къ этнографической члети моего как дре серь, кереходить прямо къ этнографической члети моего как дре серь, кереходить прямо къ этнографической члети моего как дре серь, кереходить прямо къ этнографической члети моего как дре серь, кереходить прямо къ этнографической члети моего как дре серь.

Я сость вожным в развемотрать претвлеели нев три стороны Угро-у зестой теорі, петоринескую, этнографическую и филологичестую. А веж у томь, строго говоря, эта полнота для меня не была обязательного въ данномъ случав. Вевмъ толкамъ и умстьовае вых о неславниском происхождении Дунайскихъ Болгаръ пользания можеть инотрамноставить свое усто енциственно на томъ основалів, что быстрое п радукальное превращеніе наводность живсерителей и осностелей госу протва въ пародность сю ногорек и .) в очет не ок сътобитью, такое провращение возможно талько въ скрата, а но во историт, въ последней примъровъ ему изта, и быть не мот сть. Тольно при педостаточномъ сознанін этого векакалнаго истораческаго закола, то есть, при недостаточное зректости изкоторых отрудовъ историчесной науки, и досла изговен по выутыя теорія. Празда, это неестественное превышей в уже боесолого въ глага и укранаелось прежде; но противанны самилетва Воличу валь-то легко обходили его или прибілаль къ развиль всегоственных и произвольных домысламу въ рода вредполагаской востравливости и бльгодущія дикихь Угро-Фылковъ. А если ков указавали на соседнюю Венгрію, представлари ую совет жегго вротивую пожими премирь, то сочиняли невъреятную мальнасниость завоевателей или измишляли огромное вліявіе различных географических условій в т. н. Если и приводились влил элилоги въ подкрандение этой теории, то обычновень самыя него кольныя. Напрымерть, можно не ссылаться на обрустийе нашихъ фънскихъ инородцевъ, которые белбе всего и HORESBERGOTS, REER TYPE, MCLICHEO, HOCTCHCHO BE TOUCHIC MUOPHYE стольній претворяются они въ господствующую народность, и памізтьте къ госко уствующую, а не въ подчинскимо, какъ это выходить въ дандочъ случев. Финское илемя (равно в Татарское), безспоряю, есть одно изъ самыхъ поподатальную из превращения; а если оно получило въ свои руки правительственную, нолить-

честую склу, то для нашего повотвиля учечыхъ изгино было бы и соворить о полобиомъ презращении. Далве, существуеть ли хоти какая нибудь аналогія между Болгарами Дунайскими и германскими завоевателями на Романской почев? Франци завоевали Галлію и елелись съ новорешнымъ населеніемъ. Сочтите однако, сколько въновъ происходило это постененное сліяніе. Улодвить быль германець; но п Карль Величій, цэрствовавшій трп в'вса спуста, тоже быль германець, франки мало по малу уступали только силь высоко развитой римской гражданственности, и при своемъ сліянін все-тави не перешли ви въ Галловъ, ни въ Рамлисъ, в образовали съ ними повую романскую національность и внесли излексиковъ языка свою закчательную стихію. Сочтите тучке, сволико въковъ Лангобарды сливались съ туреминиъ населениемъ Италін, я точно также не просто обратились въ этихъ туземцевъ, е образовали съ ними новую романскую пародность и выработал: особый романскій языкъ. Не забудьте также при этомъ могушественное объединительное вліяніе лутинстом ісрархія. Подобыма примбры не допускають и мысли о быстромъ и совершени мъ превращени финской орды завоевателей въ покоренную ею слевянскую пародность. Исторія не только не представлисть напъ принутровъ нодобилго превращения, а наоборотъ постоянно язляеть примиры противуноложного свойства, т. е. живучести родилго изыка и племенных особенностей эри тысном солытельствы различныхъ расъ.

Въ своемъ изследованія я настойчиво указываль на физилескую невозможность поминутаго превращения. Есявій инпламощій па себя долгь разсмотрёть мон доводы, не можеть обейти такоо прукное и основное мое доказательство. Чтобы пололебать его, нужно протизуноставить ему рядъ историческихъ аналогій, т. е. дъбличтельно историческихъ и вполкъ сюда подходящихъ, а не телуго набудь изстую ссылку на миниое превращение небывалыхъ Вераго-Руссовъ въ Славянъ, какъ это обыкновенно дальлось. Но какъ же поступаеть г. Макушевь? Онъ проходить миже этого осношаго столиа. "Ми не будемъ останавлеваться на сообрежечилхъ, въ силу которыхъ признается исвозможнымъ перерожденіе Болгарсчой орды Аспаруха въ Славялъ-Волгаръ. Это увлегло би насъ слешения далеко и принудало бы провіршть другую сложавскую теорію г. Иловайстиго, о происхожденів Руси". И прибивансть, будто внепогнаные примъры уже приведены Шефаракопъ и Претионъ; тогда какъ накомимъ акалог. чилкъ примтрогъ мы тамъ не находимъ. Вотъ какъ ученые слависты обращаются у насъ съ научными вопросами! Относительно Руси замѣчу слѣдующее: сдѣлайте милость, провѣряйте мою славянскую теорію ея происхожденія, но только не такъ, какъ это дѣлаете съ славинскимъ пронсхожденіемъ Волгаръ. Въ настоящее время пмѣю передъ глазами уже не одинъ примѣръ такого рода: какой либо ученый противникъ мой по данному вопросу дѣлаетъ рѣзкіе отзывы о новой его постановкѣ или въ печати, пли передъ своей аудиторіей; пока эти отзывы голословны, они, конечно, неуловимы; совсѣмъ другое происходитъ, когда подобный противникъ вступаетъ въ научную полемику.

Мы находимъ нѣсколью странными и самыя попытки тюрко-и финно-мановъ рѣшать вопросъ о народности на основаніи отрывочныхъ неразъясненныхъ пменъ. Подумаешь: дѣло пдетъ о какомъ нибудь давно исчезнувшемъ изъ исторіи народѣ, въ родѣ Этрусковъ. 1'. Макушевъ, очевидно пе читавшій внимательно моей книги, не замѣтилъ моихъ важнѣйшихъ филологическихъ основаній, каковы: масса чисто славянскихъ названій городовъ, рѣкъ и другихъ географическихъ именъ, которыя появились въ Мизіп, Оракіи и Македоніи только послѣ пришествія болгаръ, усиленіе славянскомъ полуостровѣ послѣ этого пришествія (засвидѣтельствованное Константиномъ В.); отсутствіе финскаго элемента въ славяноболгарскомъ языкѣ; а главное, самое существованіе этого языка, рядомъ съ сербскимъ.

На Балканскомъ полуостровъ мы находимъ два славянскія наръчія: болгарское и сербское. Если болгаре были не славяне, то откуда же пришель болгарскій языкь? Гай же родина тёхь славянь, которые говорили этимь языкомь? Валканскій полуостровь оназался васеленнымъ именно двумя славянскими илеменами, сербскимъ и болгарскимъ: заселение это происходило на глазахъ исторін и при томъ довольно постепенно, въ носколько пріемовъ: сербы пришли изъ земель лежащихъ въ западу отъ Карпатъ, а болгаре — въ востоку. Сами последователи финской теоріи (Дриновъ) доказывають, что славянское населеніе въ Мизіи и Оракіи не было аборигенами, и дъйствительно, если оно тамъ и существовало прежде, то было слишкомъ слабо и незначительно, чтобы привить свой языкъ поздне пришедшей большой массе славянъ. Следовательно эта пришлая масса, хотя и приходила въ разное время и является потомъ подъ разными м'єстными и родовыми напменованіями въ различныхъ источникахъ, однако несомнѣнно она принадлежала къ одной и той же вътви, такъ что составила компактное цълое съ единымъ языкомъ, особымъ отъ другихъ извъстныхъ намъ славянскихъ наръчій. Это ни сербо-хорватское, ни чехо-моравское, ни русское, ни ляшское наръчіе, никакая либо смъсь изъ нихъ, а наръчіе самостоятельное. Если бы славянская масса, постепенно наводнившая Нижнюю Мизію и Фракію, была не болгаре, а какая-то неизвъстная намъ по имени славянская вътвь, то откуда же она взялась? Итакъ, если болгаре не славяне, то откуда же взялось столь распространенное, богатое и самостоятельное славяно - болгарское наръчіе, которому большая часть славянскаго міра обязана своими богослужебными книгами?

Сторонникамъ тюрко - финской теоріп не пришелъ въ голову столь простой и естественный историко-филологическій вопросъ. Пусть хотя объ одномъ этомъ вопросѣ почтенный славистъ поразмыслитъ самостоятельно, собственнымъ умомъ, не прикрываясь именами Шафарика и Гильфердинга.

#### III.

# 0 нёкоторыхъ этнографическихъ наблюденіяхъ \*)

(по вопросу о происхождении государственнаго выта).

Мм. Гг. Позвольте мий воспользоваться настоящимъ ученымъ собраніемъ, чтобы выразить одну свою мысль или точийе сказать одно свое желаніе, котя бы оно, можетъ быть, и не вполий подходило къ задачамъ Общества Естествознанія, Антропологіи и Этнографіи. Преділы и самое содержаніе нікоторыхъ наукъ такъ тісно соприкасаются и иногда переплетаются между собою, что ихъ связь и взаимная поддержка являются не только желательными, но и необходимыми. Антропологь ищетъ большаго уясненія своихъ наблюденій и подтвержденія своимъ выводамъ въ этнографіи и исторіи; наобороть историкъ и археологь стараются опереться въ своихъ изслідованіяхъ на данныхъ естествознанія, антропологіи и этнографіи.

<sup>\*)</sup> Читано въ публичномъ засъданія ученаго съъзда при Московской Антрокологической выставкь, въ апрълъ 1879 года, и напечатано въ изданіяхъ Московскаго Общества Любителей Естествознанія, Антропологія и Этнографіи.

Перейду примо къ моей цели.

Вамъ, въ особенности членамъ нашего Общества; извъстно. какъ быстро растетъ и наконляется матеріалъ иля изученія человина по отношению къ его быту, къ его физическимъ и духовнымь свойствамь. Наружный типь, домашния обстановка, средства пропитація, одежда, жилища, обычал, вірованія и пісни чародовъ, стоящихъ на первобытной ступени развитія пли близнои съ ней, все это уже давно служить предметомъ многочисленныхь и разнообразныхь наблюденій, совершаемыхь и отліжьными личами, и ивлыми учеными экспетиціями. Не говоря о массф собраннаго егропейскою наукою матеріала вообще, укажу только на изданія нашего Общества, которыя, несмотря, на короткое вреия своего существованія, уже представляють весьма богатое п весьма любопытное собраніе разпаго рода наблюденій и изслівдозачий по данному предмету. Я желаль бы образить ваше винманіе на одина пробель ва ряду подобных наблюденій. Пробель этоть наука антронологовь въ тесномъ смысле можеть и не принимать на свой счеть; но нельзя того же сиззать объ антропологін въ обширномъ смысль, и пменно о ся этнографическомъ чин этпологическомъ отдёлё. Я говорю о пробёлё относительно наблюденій падь состоянісмъ общественности у пародовъ, блезкихь къ первобытной ступени развитія. Этогь пробёль презвыченно важенъ для паука вообще и въ особенности для насъ. модей спеціально-жинимающихся пачкой исторической. Съ перваго выгляда можеть быть ибкоторымъ покажется страннымъ самое указаніе мое на означенный пробиль вы виду все той же массы нутешественниковъ п наблюдателей, посёщавшихъ всевозможные народы Стараго и Новаго Света. Уже изассические писатели обравили внимание и оставили намъ описание общественнаго быта, повновъ и обычаевъ разныхъ народовъ, между прочимъ народовъ нервобытныхъ или дикахъ. Въ этомъ отношеніи первое м'йсто занимаетъ Геродотъ, который былъ не только отцомъ исторіи, но и великимъ путешественникомъ-наблюдателемъ. Затъмъ мы имъемъ мього лебонытныхъ путемествій Среднихъ и первой половины Новыхъ вековъ, накримеръ заключающиея въ известныхъ собравіяхь Вержерода в Гавлюбта, не говоря уже о возрастающей масси новабилих путеместий. И тымь не меню все это даеть сравлительно вебольшой чатеріаль для тіхь собственно наблюденій, о котерыхъ я говору.

Историческая наука для объяснения нервеначальной исторіи

какой побудь націп пли собственно государства, —такъ какъ визь государства доным не развивалась ни одна нація, - досель доажия была ограничиваться обыкновенчо разнаго рода сказаніями, болве или менте недостовърными, или какими инбудь неиспысы намеками у разныхъ инсателей. Начало народовъ и государствъ почти всегда бываеть попрыто такт называемымъ "мракомъ неизвъстности", разумъется за исключениемъ немногихъ поздивашихъ государственныхъ согонизмовъ: но и тв при блежайнемъ разсмотрёнін оказываются только позднёйшими паслоеніями, а не совсфиъ новыми организмами. Я хочу сказать, что обыкновенные исторические источники не дають намъ возможности подвергнуть микроскопическому паблюдению ту человъческую клаточку, павкоторой развился быть общественный, изъ которой развились государственные или національные организмы. Отсюда сама собою вытекаеть необходимость обратиться къ наблюдениямъ надъ различными проявленіями общественнаго быта у первобытныхъ народовъ, живущихъ въ наше время; пбо общіе законы человіческаго развитія один и ті же у всехъ илеменъ и народовъ; они могуть быть осложияемы вліяніемъ разнообразных условій, какъ мфстныхъ географическихъ, такъ и собственно антропологическихъ, но п эти влінин въ свою очередь совершаются также по пэвъстнымъ законамъ. Если масса путешественипковъ, быто-и правоописателей, все еще даеть мало матеріала для той цібли, о которой я говорю, то и это обстоятельство по моему мивийю является внолеф естественнымъ. Путемественникъ замвчаетъ понечно то, что прежде всего бросается ему въ глаза, что особенно для него деступно. Туть на первомъ планв наружность обитателей, имъ постюмы, жилища и т. н. Мимоходомъ онъ ножалуй жачётить инсполько обычаевь или кос-какія черты правовь, тасже бросившіяся ему въ глаза, кое-какія черты религін, жертвоприпошенія п т. н. Но сму некогда, - да обыкновенно сяд и не подготовлень, она не знасть местнаго языка, для того, чтобы всмотръться въ соціальныя условія первобытнаго племени, чтобы подвергауть тщательному наблюденно не только его варования и семейныя отношения, но и тв начала, на поторыхъ слиствуетъ сяма общественный связь въ данномъ племени, въ особенности подвергнуть наблюдению тв авторитсты или власти, которые слуочановторийо илипотпакторий и представителяти общественнаго быта. Равнымъ образомъ весьма рёдко можно истретить, чтобы путешественника дважив обстоятельный заменти о харимерф землевладенія, о проявленіи сословныхъ формъ, о характерт обшественнаго суда, о средствахъ обороны, объ отношеніяхъ къ сосътямъ и т. и. А между тъмъ въ наше время уже не легко находить, не говоря о Европъ, даже и въ Азін тъ именно первобытные народы, которые могуть служить для указанной мною икли: въ этой части свъта почти всякій народъ входить въ какое нибудь большое государство и следовательно, уже не представляеть въ чистотъ той общественной формы и въ особенности той общественной власти, какія можно встрітить у народовъ самобытныхъ. Напболфе соотвфтствующій для этой цфли матеріалъ можно найти между народами Австраліп и внутренней Африки. Въ особенности въ последней, судя по известіямъ новейшихъ путешественниковъ, можно встрътить и наблюдать всъ ступени, первобытныя, переходныя и болье высшія, относительно общественныхъ или государственныхъ формъ, пачиная съ ихъ зародыша и кончая и которыми довольно общирными монархіями. Къ сожальнію напболье знаменитые изъ посльднихъ путешественниковъ, отъ Ливингстона до Станлея включительно, не даютъ отвъта на тъ именно вопросы, которые относятся къ этой области человъковъденія. Мы пока пифемъ діло собственно съ открытіями географическими и отчасти промышленными. Въ особенности смѣлые британскіе путешественники, проникающіе въ глубь материка, въ наше время преслъдують уже болье практическую ціль: открытіе новыхъ рынковъ для своей промышленности. Если на розысканія и наблюденія надъ разными ступенями общественнаго и государственнаго быта у народовъ внутренней Африки будеть хотя въ половину потрачено столько усилій и энергіп, сколько ихъ употреблено было, напримъръ, на открытіе источниковъ Нила, то безспорно мы получимъ богатый научный матеріаль для уясненія тёхь законовь, по которымь зарождаются н развиваются формы государственнаго быта. Этотъ важный вопросъ еще въ классическомъ мірѣ привлекаль вниманіе нѣкоторыхъ великихъ умовъ.

Такъ знаменитый Аристотель въ извъстномъ сочинении о Политикъ замътилъ, что "человъкъ по своей природъ есть животное самое общественное". Тутъ же онъ высказалъ взглядъ и на происхождение государства изъ семьи. Этотъ взглядъ держался до нашихъ временъ. Объяснение показалось такъ просто и естественно: семья разрослась въ родъ или илемя, которое въ свою очередь превратилось въ государство, причемъ глава семьи или

рода сделался общимъ главою, т. е. государемъ. Это такъ называемая патріархальная теорія. Но въ настоящее время такая повидимому простая теорія уже не можетъ им'єть научнаго значенія. Самая первобытная семья является для насъ вопросомъ. Между прочимъ не одна нолитика, но и филологія въ наше время потерпъла пеудачу на этомъ вопросъ. Извъстно, что нъкоторые представители науки сравнительной филологіи, съ Максомъ Мюллеромъ во главъ, попытались было возстановить быть арійскихъ народовъ на основаніи языка, и именно тёхъ словъ, которыя оказались общими, т. е. сохранившими общій свой корень у всёхъ или у большинства этихъ народовъ. Тутъ на первомъ планъ явились названія разныхъ членовъ семьи, и они получили любопытное этимологическое толкованіе. Напримёръ: отецъ значить питатель или покровитель, мать—производительница, брать помощникт, сестра утпъха, дочь-доительница и т. д. Такимъ образомъ явилась следующая картина первобытнаго семейнаго быта арійцевъ: отецъ питаетъ и охраняетъ семью, мать рождаетъ дѣтей, брать помогаеть въ работахъ сестръ, сестра служить для него утъшптельницею, дочь занимается доеніемъ коровъ п т. п. Но увы, эта картина первобытнаго семейнаго счастія, эта пдиллія, просуществовала очень не долго въ нашемъ воображеніц; такъ какъ дальнъйшія болье тщательныя разысканіп надъ первоначальнымъ бытомъ арійцевъ совершенно не подтвердили ея. Не говоря уже о несостоятельности такихъ идиллическихъ отношеній въ тоть суровый дикій періодъ, явился вопросъ: что прежде существовало — семья въ полномъ, то сеть настоящемъ нашемъ значенін этого слова, пли факты языка, сюда относящіеся? Очевидно языкъ, т. е. имена и названія, которыя прилагались къ разнымъ членамъ семьи, сложился прежде, чемъ сложилась вполнъ самая семья, и слъдовательно значение ихъ совстмъ не то, которое я сейчасъ привель. Теперь некоторые ученые предполагають, и довольно основательно, что началомъ новой семьп въ первобытномъ состоянін была мать, а не отецъ, т. е. что дъти въ этомъ состояни знали свою мать, но еще не знали отца.

Если обратимся къ тому предположенію, что изъ семьи выросло государство, то и здёсь повторяется тотъ же результать и также надають разныя искусственныя теоріп о происхожденіи общественной жизни. Однимъ изъ представителей этихъ теорій явился и Фюстель де Куланжъ въ своей книгѣ La cité antique. Семья въ нашемъ значеніи представляєть уже высшую или болѣе раз-

витую стенень, нежели илемя. Илемя нарождалось прежде, чвих выработалась семья, а государство уже образовалось изъ илемени. Но этой высшей стенени, т. е. государства, достигли и достигають не вев первобытныя племена; нвкоторыя изъ нихъ такъ и остаются на илеменной ступени. Для государственныхъ формъ нужны соотвътственныя качества и условія. Разъясненіе этихъ качествъ, какъ я полагаю, и составляеть задачу сравнительной этнологіи, т. е. антропологіи и этнографіи вмъстъ взятыхъ; по для этой цёли прежде всего нужно систематическое собпраніе подходящаго сюда матеріала.

Кромъ упомянутаго воззрънія Аристотеля, въ древности можно встрътить и другіе еще менье состоятельные взгляды на происхождение государствъ. Эти взгляды являются не въ видъ отвлеченной теоріи какъ у Аристотеля, а въ форм'в легендъ и преданій. пов'єствующихь о начал'є п'єкоторыхь великихь монархій древняго міра. Для приміра напомню вамь о томь предзніц, какое сообщаеть Геродоть относительно происхожденія Милійскаго царства. Мидине, удручаемые внутренними распрями и неуридинами, пришли къ мысли выбрать себф судію, который бы разбираль ихъ взаимныя ссоры и водвориль бы между инми спокойствіе и порядокъ. Выбрали Дейока, и онъ сділался ихъ наремъ. Такія басни совершенно естественны въ устахъ древнихъ инсателей. Но удивительно то, что и въ наше время научной критики возможна еще между учеными вёра въ такую басню, по которой различныя племена, тоже удручаемые внутрениями неуридицами, взяли да и выписали изъ-за моря себв господъ, а последніе пришли и въ несколько леть состроили одно очень большое государство. Ясно, следовательно, какъ еще паука сравнительной этнологін мало развита и какъ еще мало распространепо убъждение въ томъ, что происхождение п развитие формъ государственнаго быта пли государственнаго организма подчинены такимъ же непреложнымъ естественнымъ законамъ, какъ и всякая жизнь, всягій живой организмъ. Напомню также вамъ объ извъстномъ споръ между представителями родоваго и общиннаго быта, т. е. споръ о томъ, въ какомъ бытъ находились наши предки въ начальную эпоху своей исторіи. Въ настоящее время этотъ споръ уже теряетъ подъ собою почву, во-первыхъ потому, что упраздняется самый факть его вызвавшій, а, во-вторыхъ, потому, что слова "родовой быть" и "общинный быть" не дають опредъленнаго понятія о дійствительном быті наших предковь

въ древнюю эпоху. Если посмотръть на него съ одной стороны. то пожалуй онь окажется родовымь, а если подойти съ другой, то увилимъ несомийнныя ченты общиннаго. Вопросъ о данной эпохв, по мосму крайнему разумвнію, должень быть поставлень совершенно пначе, и если спранивать, въ какомъ быть состояли чани предки въ нервой половинъ IX въка, то вопросъ долженъ относиться къ следующимъ двумъ формамъ быта: племенному и госупарственному. Лично я уже отвётиль на этоть вопрось относительно нашихъ предковъ. Въ настоящую же минуту желаю обратить ваше внимание именно на то обстоятельство, что но моему крайнему разуменію, можно признать только две главныхъ ступени въ развити человъческаго общества, первая первобытная ступень-это племя, а вторая дальивная-это государство. Разумвется, затвив и самыя формы илеменнаго и госунарственнаго быта въ свою очередь распадаются на многія п весьма разнообразныя ступени: но это уже будеть дальнъйшее развитие вопроса. Прежде всего надобно установить главныя рубрики, главныя положенія. Самое главное мое положеніе состопть въ томъ, что государство происходитъ изъ илемени. Напрасно было бы облекать это происхождение какимъ либо мирнымъ. а тъмъ менъе илиллическимъ характеромъ. Нътъ, въ основъ госупарственнаго быта всегда лежить борьба илемень: обыкновенно наиболье крыткое, наиболье сильное изъ нихъ одольваетъ другія п занимаеть госполствующее положеніе: а во время этой борьбы выдвигаются предводители и вырабатывается власть, которая потомъ получаетъ государственное, т. е. правительственное вначеніе. Вотъ въ общихъ чертахъ то положеніе, къ которому по моему мнёнію приходить наука въ наше время по отношенію къ вопросу о происхожденій государственнаго быта.

Относительно борьбы илеменъ, изъ которой возникаютъ формы государственнаго быта, необходимо замѣтить, что илемя, достигающее господствующаго положенія надъ другими илеменами, 
обыкновенно превосходить ихъ и физическими, и умственными 
качествами. Въ-дѣйствительности однако это общее правило 
сильно усложняется и видоизмѣияется вслѣдствіе различныхъ 
условій и обстоятельствъ. Изъ своихъ историко-этиографическихъ наблюденій я пришелъ къ такому выводу, что только тѣ 
илемена достигаютъ государственнаго быта, которыя одарены мужествомъ, воинственнымъ и предпріимчивымъ характеромъ, а 
главное—способностью къ организаціи, т. е. къ сосредоточенію сво-

ихъ силъ, къ дисциплинъ и къ нъкоторому, такъ сказать, нолитическому творчеству. Есть цёлыя семьи народовъ, которыя отмёчены какъ бы неспособностью къ развитію госуларственныхъ формъ. Въ нашей исторіи таковыми являются народы Финской семьи. Изъ нихъ мы замътили одно нсключение-это Мадьяры: но происхожденіе Мадьярскаго государства составляеть еще вопросъ: есть поводы думать, что туть действовала иная не финская народность, которая и послужила ядромъ при образованіи государственнаго быта у этого илемени, но какое это илемя еще не ръшено. Съ другой стороны исторія представляеть намъ приуфры воинственныхъ народовъ, которые бывали грозою своихъ сосъдей, однако не основали собственнаго государства и со временемъ подчинились чуждой власти. Русская исторія представляеть примъры тому въ Ятвягахъ, Печенъгахъ, Половцахъ и наконець Черкесахъ. Следовательно, способность къ политической организаціи, къ общественной дисциилині составляеть главное условіе, чтобы быть народомъ государственнымъ п потомъ уже народомъ культурнымъ; ибо исторія не знаетъ культурныхъ народовъ вит государственныхъ формъ. У всякаго народа обыкновенно усибхи культуры идуть рядомъ, или за развитіемъ государственности. Есть однако примеры, что народъ или племя основало государство и даже большое государство, а все такн не сдѣлалось илеменемъ культурнымъ. Такая черта относится вообще къ народамъ Урало-Алтайской семьи. Помянутые Мадьяры не дёлають отсюда исключенія, а яркимь тому примёромь служать Турко-Османы въ наше время и Монголо-Татары въ спелніе вѣка.

Я сказаль, что господствующее государственное племя обыкновенно отличается превосходствомъ умственныхъ и физическихъ качествъ; но это правпло въ дъйствительности неръдко видопзмъняется. Можно указать такіе случан, когда племя подчиняетъ себъ другія племена, и физически болье сильныя, и умственно болье одаренныя. Разительный тому примъръ представляютъ тъже Монголы-Татары. Они основали огромную имперію, покоривъ нъкоторые арійскіе народы, болье ихъ многочисленные и болье ихъ одаренные умственными и физическими силами. Объ умственномъ первенствъ надъ ними бълой расы нечего и говорить; но любопытно, что и физически они были слабъе, о чемъ ясно свидътельствуетъ современникъ той эпохи и очевидецъ Монгольской орды, птальянскій монахъ Плано Карпини. Между прочимъ онъ

разсказываетъ слъдующій фактъ. Однажды два христіанина изъ Грузіи, бывшіе въ Татарскомъ станѣ, шутя стали бороться съ двумя татарами и обоихъ повалили на землю. Увидя это, толна татаръ съ простью бросилась на грузинъ и страшно ихъ изуродовала. Съ помощью своего строгаго объединенія и искусной по тому времени воинской тактики, Монголо-Татары покорили многіе народы и основали огромную имперію или собственно цѣлый рядъ новыхъ государствъ; но, не имѣя высшихъ, культурныхъ свойствъ, они не удержались на завоеванной ими высотѣ и кончили все таки тѣмъ, что по большей части подчинились другимъ болѣе развитымъ народамъ.

Вообще все болье и болье чувствуется потребность для объясненія разныхъ сторонъ исторической жизни обращаться къ племенному типу, къ племеннымъ особенностямъ. Чтобы указать вамъ тому наглядные примѣры, напомню по этому поводу Бокля съ его исторіей цивилизаціи. Изв'єстно, что н'екоторое время онъ пользовался чрезвычайнымь успёхомь въ русской читающей публикъ; но достопиства его труда не вполиъ соотвътствовали этому успѣху и потому не упрочили за нимъ большаго значенія въ наукъ. Напримъръ, помнится мнъ, какими мрачными красками онъ изображалъ вліяніе католическаго духовенства на ходъ пспанской цивилизаціи и почти всё темныя ся стороны принисываль этому вліянію. Но ему не пришель въ голову простой вопрось: да откуда же взялось тамъ вліяніе луховенства и почему у одного народа оно выражается такимъ, у инаго пругимъ образомъ? Онъ не догадался прежде всего разсмотрѣть самый типъ Испанской народности, ея составные и преобладающіе въ ней элементы, и здась именно искать разъясненія многихь сторонь ея исторіи. Ему такъ же не пришелъ въ голову другой простой вопросъ: отчего въ Англіп католицизмъ легко замінился протестантизмомъ, а въ Ирландіп напротивъ упорно удержался? Для объясненія такого явленія надобно было опять обратиться въ различію расъ, Тевтонской и Кельтической. Въ параллель этому явленію мы можемъ указать на Польско-Литовскую Рачь Посполитую; тамъ протестантизмъ нѣкоторое время имѣлъ большой усиѣхъ и однако іезупты легко съ этимъ справились. Но отчего же они не справились съ нимъ въ большей части Германіи? Можно объясиять подобныя явленія разными условіями и обстоятельствами, по главное между ними мъсто принадлежитъ илеменнымъ свойствамъ. Если продолжать нараллель, то увидимъ, что также не случайно турецкіе пароды больмежду турками рано распространились начатки христіанства, и однако опи легко уступили м'єсто другой религіи. Какъ въ христіанскомъ мір'є протестантизмъ, католицизмъ и православіе утвердились въ связи съ илеменными особенностями, такъ и въ мусульманскомъ мір'є расколъ на сунитовъ и шіптовъ развился въ связи съ илеменными свойствами турокъ и персовъ. Если отъ религіозныхъ формъ перейдемъ къ формамъ правленія, точно также везд'є мы пайдемъ въ ихъ развитіи т'єсную связь съ илеменнымъ типомъ. Разум'єтся сюда не подходятъ т'є случан, гд'є церковныя или политическія формы введены силою извить.

Наука сравнительной археологіи, какъ извѣстио, выработала теорію, вирочемъ далеко еще не установившуюся, о постепенномъ развитіи человѣческаго быта въ связи съ орудіями, домашними и военными, теорію выраженную тремя періодами или вѣками: каменнымъ, бронзовымъ и желѣзнымъ. Считаю не лишнимъ самѣтить, что эти періоды нерѣдко совпадаютъ съ указанными мною періодами въ развитіи быта общественнаго. Однако не всегда первобытныя, т. с. каменныя, орудія соотвѣтствуютъ племенному быту, а употребленіе желѣзныхъ орудій не доказываетъ непремѣннаго присутствія государственныхъ формъ.

Напримірь, европейны, открывь Америку, пашли туть уже большія государства съ довольно развитой цивилизаціей, но безъ употребленія жельзныхъ орудій. Конечно не въ одно наше время кровью и желтомъ созидалось политическое могущество; но, какъ вы видите, нельзя сказать, чтобы жельзо во всь времена участвовало въ этомъ созпланіи: его заміняли когла-то камень и бронза. Только кровь человическая всегла лидась при этомъ обильными потоками, и ничто ее не заменяло. Что касается до наблюденій надъ разными формами общественнаго быта у современныхъ народовъ, то въ этомъ отношенін я и хотіль высказать передъ вами свое желаніе, чтобы и наши русскіе нутешественники, этнографы и антропологи, по возможности удвляли часть своего времени наблюденіямь надъ указанными мною сторонами, которыя можно назвать общимъ именемъ политическихъ сторонъ. Многіе матеріалы для подобныхъ наблюденій все таки можно найти какъ въ самыхъ предблахъ нашего отечества, такъ и въ сосъднихъ странахъ Азіи, хотя бы и у народовъ не вполнъ самобытныхъ. Нозводю себъ по этому поводу

напомнить, что въ настоящее время мы пифемъ русскаго наблюдателя надъ первобытными народами въ одномъ изъ самыхъ подходящихъ для того пунктовъ Земнаго Шара. (Я говорю о Миклухъ-Маклаъ; но признаюсь, для меня пока не ясно, что такое пменно онъ наблюдаетъ, какія преслідуетъ задачи и ціли). Наконецъ надобно еще прибавить, что для техъ наблюденій, о которыхъ пдетъ рачь, требуется все таки накоторая подготовка, накоторая зрёлость мысли и прежде всего самое объективное, самое безпристрастное отношение къ делу. Если и между учеными могуть еще возникать споры по отношенію къ вопросу о происхожденін государственнаго быта, то можно ли требовать, чтобы въ массъ общества были уже распространены на этотъ счетъ ясные, твердые взгляды. Если думають, что великое государство можеть быть легко и скоро построено, то отсюда не далеко до умозаключенія, что оно также легко п скоро можеть быть разрушено. А между тёмъ и то, и другое положение было бы въ высшей степени невърно и легкомысленно. Слъдовательно, съ какой стороны ни посмотрите на выраженное мною желаніе, надъюсь, вы признаете, что наше настоящее ученое собрание не найдеть его излишнимъ, и согласится съ темъ, что для верныхъ и точныхъ выводовъ о происхожденіи и развитіи государственнаго быта намъ нужны систематическія и тщательныя наблюденія, нужно содъйствіе различныхъ наукъ. Отсюда, повторяю, очень было бы желательно, чтобы русскіе путешественники, русскіе антропологи и этнологи, по возможности нодвергали випмательному наблюденію у разныхъ пародовъ и тѣ черты быта, въ которыхъ выражается сторона общественно-политическая, т. е. зародыши власти военной, судебной и административной, а также характеръ землевладенія, родственныхъ отношеній и т. н.

#### TV.

### Еще о происхождении Русп \*).

Купикъ: "Извёстія Аль-Бекри и другихъ авторовъ о Русии Славинахъ", Сиб. 1878.—Соловьевъ: "Начала Русской земли" ("Сборинъъ государств. знаній" Т. IV и VII. Сиб. 1877—1879).—"Thomsen: "Der Ursprung des Russischen. Staates". Gotha. 1879. Новыя данныя и новыя соображенія о происхожденіи легенды и ея первоначальномъ текстъ.

Уже нѣсколько лѣтъ прошло со времени моихъ отвѣтовъ поборникамъ норманистской теоріи по вопросу о происхожденіи Русскаго государства. Съ того времени накопилось порядочное количество новыхъ книжекъ, статей и замѣтокъ, направленныхъ на поддержку и подпору этой совершенно расшатанной теоріи. Приведенныя выше заглавія представляютъ напболѣе видныя попытки въ данномъ смыслѣ.

Во-первыхъ, А. А. Куникъ. Въ приложении къ ХХІІ тому "Записокъ Академін Наукъ" помѣщены отрывки изъ арабскаго географа Ал-Бекри, жившаго въ XI въкъ, отрывки, заключающие некоторыя пзвестія о Славянскихъ народахъ. Главнымъ источникомъ его въ этомъ случай явилась записка пспанскаго Еврея Ибрагима Ибнъ-Якуба, повилимому жившаго въ Х въкъ и посътившаго некоторыя страны южной и средней Европы. Отрывки эти снабжены здёсь русскимъ переводомъ барона Розена. А. А. Куникъ въ последнее время очевидно сделалъ своею задачею снабжать комментаріями изданія петербургскихь оріенталистовь. касающіяся арабскихъ пзвёстій о древнихъ Руссахъ п Славянахъ. Первый примеръ тому мы видели въ изнаніи Б. А. Лорна. "Каспій" (см. выше: "Отв'єть А. А. Кунпку"). Второй прим'єрь является въ данномъ случав. Означенные комментаріи пивють спеціальною своею цілью подкрівнить норманофильскую теорію среднев вковыми арабскими писателями, и для достиженія этой цил дилаются усилія, можно сказать, невироятныя (т. е. невфроятныя въ логическомъ смыслф). Поистинф надобно удивляться тёмъ пріемамъ, съ помощью которыхъ авторъ комментарій съумаль прицанить къ извастіямь Ал-Бекри татарство Болгаръ и норманство Руси. Ничего подходящаго къ тому въ-

<sup>\*)</sup> Изъ журнала Древняя и Новая Россія. 1880. Апріль.

этихъ извѣстіяхъ нѣтъ. Болгаръ они прямо толкуютъ какъ племя Славянское; тѣмъ неменѣе г. Кунпкъ приложилъ къ своимъ комментаріямъ собственное "Розыскапіе о родствѣ Хагано-Болгаръ съ Чувашами по Славяно-Болгарскому именику". Въ какомъ родѣ составлено это розыскапіе, мы уже имѣли случай высказать наше миѣніе. (см. выше: "Къ вопросу о Болгарахъ"). Теперь перейдемъ къ тому, что въ данной брошюрѣ говорится о Руси.

Ибрагимъ Ибнъ-Якубъ сообщаетъ о Руссахъ очень немногое: онъ упоминаетъ о нихъ вскользь и очевидно имбетъ о Восточной Европт весьма скудныя и сбивчивыя свёдтнія; тогда какъ онъ въ качествъ Испанскаго Еврея кое-что знаетъ о Славянахъ западныхъ и южныхъ. Напримъръ, онъ знаетъ о существованіи большихъ славянскихъ городовъ Праги и Кракова; но самое имя Кієва ему непзвістно. О Руссахъ онъ говорить, что они живуть на востокъ отъ Мшки (Мешко, князь Польскій), т. е. отъ Поляковъ, что они и Славяне приходять изъ Кракова съ товарами въ Прагу, что они съ запада нападають на корабляхь на Брусовъ (Пруссовъ), и что на западъ отъ нихъ находится городъ женщинъ. Далъе, онъ замъчаетъ, что изъ земли Славянъ товары доходять моремь и сушею до земли Русовь и до Константиноноля, и что главнъйшія племена съвера говорять по-Славянски, потому что смёшались съ ними, напримёръ Ал-Тршинъ (?) и Анклій (?), и Баджакія (Печенфги), и Русы, и Хазары. Вотъ все, что Ибрагимъ сообщаетъ о Руссахъ. Кажется, норманизмъ тутъ не причемъ. Тъмъ не менъе г. Куникъ удивленъ его "правильнымъ взглядомъ на отношенія Руси къ восточнымъ Славянамъ" (68). Въ одномъ мѣстѣ Ибрагимъ замѣтилъ, что "илемена сѣвера завладъли нъкоторыми изъ Славянъ и обитаютъ по сіе время между ними" (46). Почтенный академикъ не сомнъвается, что подъ племенами съвера тутъ разумъются не кто другіе какъ Норманны, и что они-то именно смешались со Славянами и принали ихъ языкъ. Ему "изъ сообщаемыхъ сведеній ясно видно, что въ то время ославянение Руси дълало большие успъхи, хотя небыло еще вполнъ совершившимся фактомъ, вслъдствіе постояннаго притока изъ-за моря новыхъ массъ Норманиовъ (71). Правда, тутъ представляется нѣкоторое затрудненіе по поводу Печенѣговъ и Хазаръ, которые тоже являются говорящими по-Славянски; но эта неточность яко бы не мѣшаетъ Испанскому Еврею быть замічательно точнымь по отношенію къ Руси-Норманамь. Кстати и Дитмаръ говоритъ, что населеніе Кіева еще въ 1018 г.

большею частью состояло изъ быстрыхъ Дановъ \*); "притокъ же Нормановъ въ Россіи прекратился только" послѣ Ярослава (107). Академикъ не замѣчаетъ того, что, объясняя такимъ образомъ извѣстія Ибрагима, онъ окончательно запутываетъ дѣло. Какъ же это: въ Х и ХІ вв. все притекали въ Россію массы Нормановъ-Руси, еще въ 1018 году большинство Кіевскихъ жителей состояло изъ Датчанъ, а между тѣмъ въ половинѣ Х вѣка (приблизительно когда инсалъ Ибрагимъ) Русь уже говорила по-Славянски? Норманская теорія рѣшительно напоминаетъ итицу, которая голову вытащитъ, хвостъ увязнетъ и т. д.

Второе затрудненіе въ извѣстіяхъ Ибрагима представляютъ Русы, нападающіе на Пруссовъ съ запада. Кажется, явная географическая недѣпость, свидѣтельствующая о сбивчивыхъ представленіяхъ Испанскаго Еврея по отношенію къ Восточной Евроитъ. Тутъ можно развѣ заподозрить смѣшеніе Руси съ Руянами, жителями Рюгена, которые дѣйствительно могли дѣлать пиратскіе набѣги на Пруссовъ. Но г. академикъ находитъ здѣсь нечто иное какъ "слово Русь, употребленное въ значеніи родоваго названія Нормановъ" (108). Выше мы видѣли, что Ибрагимъ подъ илеменами сѣвера разумѣетъ именно восточно-Европейскихъ Руссовъ, наравнѣ съ Хазарами и Печенѣгами, которыхъ тоже причисляетъ къ сѣвернымъ илеменамъ; а усердный норманистъ заставляетъ его вездѣ бредить Норманами, хотя Испанскій Еврей о Норманахъ совсѣмъ не упоминаетъ.

Намъ приходится въ сотый разъ напоминать норманской иколъ, что отъ средневъковыхъ писателей невозможно требовать точной, основанной на лингвистикъ, этнографической классификаціи; что названіе Славяне прилагалось ими не ко всёмъ, а только къ нѣкоторымъ Славянскимъ народамъ, и что вообще въ этомъ отношеніи встрѣчается немалая путаница и нерѣдкія ошибки въ источникахъ. На основаніи такой путаницы, можно доказывать какую угодно этнографическую теорію, если не принимать въ разсчетъ другихъ, несомиѣнно историческихъ фактовъ. Если источники упоминаютъ рядомъ имена "Славяне" и "Руссы", отсюда еще не слѣдуетъ, чтобы Руссы были не Славяне. Точно также инсатели VI вѣка, напримѣръ, повъствуютъ о Скласимахъ и Ал-

<sup>\*)</sup> Норманисты все еще настанвають на Данахъ, хотя по нѣкоторымъ варіантамъ видно, что надобно читать Данаевъ, т. е. Грековъ. На основаніи греческой религіи, латинскіе хрописты Русь причисляють иногда къ Греціи.

тахь; но извъстно, что Анты также были Славяне. Уже не разъ мною указано, что названіе "Славяне" у среднев вковых в писателей тягответь болье къ Славянамъ Тунайскимъ и по-Лабскимъ: что Русь называла себя Русью, а не Славянами; что она имъла конечно собственное нарачіе, отличное отъ другихъ Славянскихъ племень, и т. д. Впрочемь, назови Ибрагимъ Руссовъ прямо Славянскимъ племенемъ, для норманистовъ и это было бы все равно. Такъ, онъ положительно приводить Болгаръ въ числъ Славянскихъ племенъ, а г. Куникъ въ той же книжев распространяется объ ихъ якобы Чуванскомъ происхожденіп. Следовательно, источники туть не причемъ, когда существуеть такая закорепълость претваятой плен. Въ источникахъ мы постоянно встръчаемъ Шветовъ, Латчанъ, Англичанъ, Голландцевъ (Фризовъ) отдъльными отъ Нфицевъ народами; но кому же приходить въ голову доказывать, что все это совершенно различныя племена, не принадлежавшія къ одному Намецкому корню?

Въ концъ книги г. Куникъ помъстилъ свое "Розысканіе" о тожнествъ Русовъ и Нормановъ въ посланіп папы Николая І въ 865 году. Признаюсь, даже совъстно указывать на пріемъ, который употребляется академикомъ для доказательства такого тожлества. Абло въ томъ, что напа Николай I, въ посланіп къ императору Византійскому Миханлу III, между прочимъ напоминаеть ему о варварахь язычникахь, которые сожгли церкви и окрестности Константинополя, при чемъ умертвили множество люлей. Ясно, туть плеть рычь объ извыстномъ нападеніи Русп на Царьградъ весною 865 года. Г. Куникъ утверждаетъ, что нодъ словомъ "язычники" (радапі) папа "не могь никого разумѣть кромѣ Нормановъ". Почему же? спрашиваете вы съ удивленіемъ. Да очень просто: Норманы "дъйствительно какъ разъ въ то время въ Западной Европъ опустошали цериви и монастыри и весьма часто съ особенною яростью убивали въ самыхъ церквахъ еписконовъ и монаховъ" (175). Оказывается, что один Норманы владели тогда привилегіей опустошать церкви и съ простью убивать монаховъ, и что, следовательно, другіе язычники были кротки и смиренны какъ агнцы. После такого научнаго открытія, право, не знаешь, что и подумать объ исторической наукт въ академической ен обработкъ.

Вообще г. Куникъ совсѣмъ не желаетъ знать новую постановку вопроса о происхожденіи Русскаго государства и указанное мною явное смѣшеніе Руси съ Варягами въ русскихъ лѣтописныхъ сводахъ Суздальской редакціп; каковаго смішенія не было въ первоначальномъ Кіевскомъ тексті Повісти временныхъ літъ, а также въ древнійшихъ сводахъ Новогородскихъ и Западно-Русскихъ. Мало того, почтенный академикъ положительнымъ тономъ высказываетъ произвольныя никімъ недоказанныя мнінія о Русскомъ літописаніп. Наприміръ: "нітъ сомнінія, что уже во времена Святослава нікоторыя событія заносились въ літопись въ самомъ Кіеві. Оказывается такимъ образомъ, что Русская літопись о Русскихъ князьяхъ велась въ Кіеві на Славянскомъ языкі, конечно, монахомъ пли священникомъ еще при Святославі, когда, по норманской теоріи, самъ князь, его дружина и большинство Кіевскихъ жителей были петолько язычники, но и совершенные Норманны. Опять мы можемъ только поздравить норманистовъ съ подобными комбинаціями; а для насъ оні не боліте какъ плодъ усерднаго воображенія.

Если обратимся въ филологической сторонѣ данной монографіи, то опять найдемъ тѣже гаданія и натяжки,—какъ и всегда, котя школа и считаетъ себя наиболѣе сильною съ этой стороны. Мы же попрежнему утверждаемъ, что филологія, которая расходится съ исторіей, никуда негодится и пока отнюдь не имѣетъ научнаго значенія. Относительно Руси въ этой монографіи этимологія почти отсутствуетъ; но она въ изобилія предлагается по отношенію къ Болгарскимъ личнымъ именамъ. Въ означенномъ выше отвѣтѣ мы уже указывали на весь произволъ и несостоятельность этой этимологіи.

Перейдемъ теперь къ слѣдующему разсужденію, заглавіе котораго выписано нами въ началѣ. Оно принадлежитъ перу достоуважаемаго нашего историка и также академика Сергѣя Михайловича Соловьева, недавно похищеннаго смертью, столь чувствительною для Русской исторіографіи. Соловьевъ, весь поглощенный сводомъ громаднаго печатнаго и рукописнаго матеріала для своего общаго курса Русской исторіи, никогда не останавливался спеціально надъ вопросомъ о происхожденіи Русскаго государства, и потому никогда не занималъ въ порманской школѣ такого мѣста, какъ Шлёцеръ, Погодинъ и Куникъ. Съ послѣднимъ онъ даже не сходился по нѣкоторымъ сторонамъ вопроса. Но извѣстно, какъ тугъ и неуступчивъ былъ покойный историкъ въ своихъ разъ установленныхъ псторическихъ воззрѣніяхъ, — что несомнѣнно представляло почтенную черту въ большинствѣ случаевъ. Не-

смотря на свою уклончивость отъ участія въ нолемикъ, С. М. однако незадолго до своей смерти отозвался на новую постановку вопроса о происхожденія Русскаго государства; по успъль нанечатать только двъ небольшія статьи (въ "Сборникъ Государственныхъ Знаній"), и конечно въ духъ стараго ръшенія. Хотя статьи эти, по нашему крайнему разумьнію, представляють весьма слабую защиту норманской системы и не стоять въ уровень съ другими трудами покойнаго историка; но уже въ силу его авторитетнаго имени мы не желаемъ оставить ихъ безъ надлежащаго отвъта съ нашей стороны.

Первая статья (Т. IV. "Сборн. Гос. Зн.") посвящена нъкоторымъ общимъ разсужденіямъ, пренмущественно о народахъ, живущихъ въ родовомъ бытъ. Здъсь на протяжени 18 страницъ встръчаемъ мы много разныхъ историческихъ положеній, върныхъ и спорныхъ; раздёлить между собою тё и другія довольно трудно по самой ихъ краткости и безлоказательности. Обрану вниманіе только на сл'ядующее положеніе. "Въ исторіи, какъ въ естественныхъ наукахъ, только самыя внимательныя и точныя, микроскопическія наблюденія всей обстановки явленія въ разныя времена и въ разныхъ мъстностяхъ могутъ освобождать отъ невфрныхъ выводовъ, относительно общихъ законовъ наблюдаемой жизни". Положеніе, конечно, вірное. Но діло въ его приложенін. А именно этаго приложенія, этихъ точныхъ микроскопическихъ наблюденій надъ жизнью народовъ мы и не находимъ. ВмЪсто нихъ историкъ беретъ слова нашего лѣтописца о Славянахъ, которые "жили каждый съ родомъ своимъ" и полагаетъ ихъ въ основу своего историческаго зданія, какъ нучто весьма точное и несомивнное. А между твив следовало прежде всего подвергнуть точному критическому анализу самое извъстіе льтописца и уяснить: имъль ли человъкъ, писавшій въ началь XII въка, какое нибудь хотя приблизительно врвное понятіе о политическомъ состоянін Восточной Европы первой половины ІХ вѣка? Какіе у него были источники для этого? Каково было его міровоззрѣніе? и т. и. Затьмъ сльдовало подвергнуть критическому анализу дошедшій до насъ тексть его літописи и уяснить, насколько онъ остался близокъ, или удалился и исказился сравнительно съ текстомъ первоначальнымъ. А наконецъ, если приводить аналогіи съ другими народами, то надобно выбирать для того самыя подходящія и притомъ безспорныя, вполнт пзвтствыя п объясненныя. Легкія же указанія на Шотландскій клань, Славянскую задругу, Индійскую общину и т. и. ничего не дають намъ для рѣшенія вопроса о томъ, какимъ путемъ, когда и гдѣ возникъ Славяно-Русскій государственный бытъ? Такія указанія отнюдь не дають права считать свои выводы, основанными на "сравнительномъ изученіп нервоначальнаго быта племенъ".

Во второй своей статейкѣ, также обнимающей не болѣе 18-ти страницъ, нокойный исторіографъ уже прямо нападаетъ на мое мнѣпіе о естественномъ, постепенномъ и туземномъ происхожденіи Русскаго государства и пытается защитить басню о призваніи Варяжскихъ князей. Аргументы его распадаются на двѣ группы: во-первыхъ, гадательныя, никакими фактами не подкрѣпленныя предположенія, и, во-вторыхъ, неточная передача моихъ доказательствъ.

Между гадательными предположеніями первое місто занимаєть указаніе на то, что літоппсець знаваль старика, который номниль крещеніе Руси и слідовательно быль молодымь человікомь при Владимірф св.; а Владимірь быль правнукь Рюрика, призваннаго изъ-за моря. Въ нашихъ глазахъ подобная комбинація не имъетъ серьёзнаго значенія. Мы оппраемся на факты. А фактъ заключается въ томъ, что летонисецъ принялся за составление лътописи не ранъе, или около 1113 года, слъдовательно-сичетя 250 лътъ послъ событія, о которомъ мы споримъ (т. е. минмаго призванія Варяговъ). Составиль ее онъ уже будучи пожилымь челов вкомъ, и нигдъ онъ не говоритъ, чтобы при самомъ ея составленін пользовался разсказами монаха Еремін, который помниль крещеніе Руси; онъ упоминаеть только Еремію въ числѣ печерскихъ старцевъ при Өеодосіф; мы даже не знаемъ, самъ ли онъ слышаль отъ Еремін разсказы о старині или только слыхаль объ этихъ разсказахъ. Если онъ и видълъ Еремію, то конечно въ своей молодости, когда еще у него и въ мысляхъ небыло инсать лътопись и заранъе собирать для нея матеріалы. Что наше соображение небезосновательно-доказываеть сама летонись. Она говорить, что были разныя мнёнія о томь, гдё крестился Владиміръ. Если во время составленія літописи уже не было одного опредъленнаго мифнія о крещеніп Владпміра, не смотря на Еремію (который вирочемъ въ это время вфроятно быль уже давно умершимъ), то каковы же должны быть смутныя и сбивчивыя представленія о событіяхъ, отдаленныхъ на 250 лѣтъ. Итакъ ни Еремія, ни самъ Владиміръ св. туть ни причемъ. Мы думаемъ, что этотъ Владиміръ еще могъ по наслышев знать что нибудь о своемъ пра-диди; но къ сожатънію ничего не заявиль о томь потомству. Лѣтопись наша составлена не при немъ, а при Владимірѣ Мономахѣ, который, на основаніи только устныхъ разсказовъ, уже едва-ли пмѣлъ какія либо точныя вѣрныя свъдѣнія о своемъ пра-пра-пра-дидиь. Разумѣется, если принять смѣлое предположеніе г. Куника о томъ, что Русская лѣтопись велась въ Кіевѣ уже при Святославѣ, тогда всѣ затрудненія устраняются; но за то мы уже выйдемъ изъ области точной, научной критики.

Затимъ С. М. Соловьевъ въ своей статьй принисываетъ мий положеніе, что "сказаніе о призваній князей изъ-за Балтійскаго моря есть позднѣйшее Новогородское сочиненіе, XIII вѣка". И возражаеть противъ такого положенія. Любопытно, что мив приходится повторить въ этомъ случай тотъ же упрекъ, который я стелаль покойному М. И. Погодину, упрекъ въ невърной передачь моего мнънія. У меня говорится о поздньйшихъ лътописныхъ редакціяхъ и сводахъ; а происхожденіе басни о призваніи Варяговъ я нетолько не считаю "выдуманною когдато въ Новгородъ въ XIII в.", но наоборотъ-приурочиваю ее ко времени Ярослава и супруги его шведской принцессы Ингигерды, слѣдовательпо—къ XI столѣтію. У меня говорилось о позднѣйшихъ пскаженіяхь первоначальнаго літописнаго текста, объ пскаженіяхъ, слъдствіемъ которыхъ явилось смітеніе Руси съ Варягами; чего не было въ первоначальномъ текстъ. Нъсколько разъ я указываль, что въ этомъ фактъ заключается весь корень поднятаго мною вопроса. Но зам'вчательно, что достоуважаемый исторіографъ обошель этоть мой главный аргументь совершеннымь молчаніемь. Защищая какую-то историчность нашего летописца, Норманская школа защищаеть въ сущности его искаженія; тогда какъ моя задача очистить его отъ этихъ искажений, отъ этаго безсмысленнаго смѣшенія Руси съ Варягами, двухъ разныхъ народовъ въ одинъ небывалый пигдъ народъ Варяго-Руссовъ.

Нокойный исторіографъ выразился даже такъ, будто по моему мивнію "надо оторвать начало літописи и замівнить его догадкою Стрыйковскаго о Роксаланахъ". Приходится только удивляться подобнымъ выраженіямъ подъ перомъ серьёзныхъ ученыхъ, у которыхъ сильное илемя Роксаланъ, имівющее о себі цілый рядъ пзвістій, начиная съ Тацита и Страбона, является въ исторіи какою-то догадкою Стрыйковскаго! Послі нісколькихъ подобныхъ возраженій, боліє или менів голословныхъ, не останавливаясь ин

надъ какимъ аргументомъ основательно, авторъ остальную половину своей статейки посвящаетъ общимъ и въ тоже время отрывочнымъ разсужденіямъ объ украпиномъ положеніи Руси (хороша Европейская украйна, занимающая чуть не половину Европы!), о лѣсѣ, о полѣ, о городахъ, о рѣдкости паселенія п пр. Но какое отношеніе все это имѣетъ къ вопросу о призваніи Варяжскихъ князей, о смѣшенія Руси съ Варягами, вообще о пропехожденіи нашего государственнаго быта — остается непзвѣстнымъ.

Повторяю, если я остановился и всколько надъ возраженіями нокойнаго С. М. Соловьева, то сдёлаль это только ради его авторитетнаго имени. Вопросомь о происхожденіи Русскаго государства онъ никогда спеціально не занимался, и аргументы его по большей части являются простымъ повтореніемъ аргументовъ покойнаго М. П. Поголина.

Если и такіе почтенные Русскіе ученые такъ легко отпосились къ данному вопросу, не желали вникнуть въ мои доказательства, обходили важнѣйшую ихъ фактическую часть, а выхватывали кое-какія безсвязныя фразы и неточно передавали мои доводы и заключенія,—то чего же можно ожидать отъ другихъ, менѣе почтенныхъ возражателей, особенно отъ людей, нерасположенныхъ къ безиристрастному отношенію уже въ силу своего не-Русскаго происхожденія. Однимъ изъ представителей этой категоріи является Копенгагенскій профессоръ сравнительнаго языковъдѣнія Вильгельмъ Томсенъ. Сей профессоръ въ маѣ 1876 года прочель въ Оксфордѣ три лекціи "Объ отношеніяхъ древней Руси къ Скандинавіи и о происхожденіи Русскаго государства", чтобы въ качествѣ компетентнаго лица просвѣтить Англійскую публику насчетъ этихъ вопросовъ. Мы имѣемъ эти лекціи передъ собою въ "просмотрѣнномъ" пѣмецкомъ изданіи Борнемана.

Тенденціозность Копенгагенскаго профессора бросается въ глаза съ первой же страницы, гдѣ онъ заявляетъ, что "политическое и численное преобладаніе Славянскаго элемента надъ другими народами Восточной Европы есть результатъ сравнительно педавнихъ временъ; тогда какъ основаніе Русскаго государства совсѣмъ не дѣло этаго илемени".

Нѣмецкій издатель этихъ лекцій въ предисловіи торжественно заявляеть о какихъ-то "самостоятельныхъ изслѣдованіяхъ" автора по данному вопросу. Читаете, и удивляетесь такому смѣлому заяв-

ленію. Не только никакихъ самостоятельныхъ изследованій туть не находимъ, но автору даже совсёмъ неизвёстны послёдняя постановка вопроса п аргументы, опровергающіе Норманскую теорію; хоти онъ очевидно что-то слышаль о томъ и, по поводу изследованій Гедеонова, не упускаеть случая пройтись на счеть "произвольныхь фантазій (17). Это не только не самостоятельныя изслідованія, а напротивъ самое поверхностное повтореніе мивній и доводовъ извъстныхъ норманистовъ, преимущественно А. А. Куника. Тамъ, гдф авторъ пытается представить какія либо соображенія отъ себя, онъ обнаруживаеть только свое нев'єжество. Напримірь, онъ вздумаль поправлять извістія Ибиь-Дасты; говорить, что Русь жила тогда не на какомъ-то нездоровомъ островѣ, а въ Кіевѣ (28). Какъ будто она только и существовала тогда въ одномъ Кіевъ! Извъстія Ибнъ-Фаллана, болье всего не подходящія подъ Норманскую теорію, Томсенъ называетъ "очевидно по нъкоторымъ пунктамъ преувеличенными и не критичными" (29). Разумбется, въ числъ главныхъ доказательствъ Скандинавскаго происхожденія Руси является пресловутое gentis Sueonum Бертпискихъ лътописей. Но любопытно, какъ авторъ отдълывается отъ несовитетимаго со шведскимъ происхожденіемъ Chacanus vocabulo. "Самое въроятное" по его мнънію это то, что Греки въ данномъ случай Шведскихъ Руссовъ смешали съ Аварами и Хазарами и русскому королю придали хазарскій титуль, такъ какъ послы его могли прибыть въ Константинополь черезъ Хазарію (45). Комбинація, можно сказать, зам'ячательная по своей невфроятности.

Въ своей отсталости, Томсенъ повторяетъ даже такія доказательства г. Куника, отъ которыхъ сей послѣдній уже отказался; напримѣръ, Севпльскихъ Руссовъ Аль Катпба (54). Скандинавскій ученый также не нашелъ пикакой Руси въ Скандинавіи. Какъ же онъ устраняетъ это затрудненіе? Видите ли, древніе Руссы не называли себя Русью на своемъ родномъ языкѣ; а такъ ихъ называли на Востокѣ; аналогіей тому будто бы, служитъ названіе Нѣмцевъ Германами (96). Большаго невѣжества по отношенію къ древней Руси и къ приведенной аналогіи, мнѣ кажется—трудно и представить себѣ! Русскій народъ самъ и не называль себя иначе какъ Русью или Росью, о чемъ, кромѣ Льва Діакона, ясно свидѣтельствуютъ договоры Олега и Игоря; а Нѣмцы наоборотъ сами себя не называли Германами и до сихъ не называютъ. Аналогію съ Русью представляютъ только названія въ родѣ

Францін. Какъ Русское племя, покоривъ родственныя Славянскія и чуждыя Финскія илемена, постепенно въ теченіе въковъ распространило имя Риси или Роси на большую часть Восточной Европы; такъ и Франсское илемя, покоривъ родственныя Нёменкія племена (Бургундовъ, Готовъ) и неродственное Кельтическое населеніе Галлін, постепенно въ теченіе нівскольких столістій распространило имя Франціи на всю Галлію. Изложенныя на слѣдующихъ страницахъ догадки автора, старающіяся объяснить отсутствіе Руси въ самой Скандинавіи, сводятся къ тому, что имя Русь произошло отъ Финскаго Ромси, которымъ Финны называли Шведовъ, и что это имя Славяне дади пришедшимъ Скандинавамъ, запиствуя его отъ Финновъ, и т. п. Всъ подобныя догалки обнаруживають только крайнюю наивность ихъ автора въ сферъ историко-этнографическихъ вопросовъ. А главное, логалки эти совершенно ненужны, потому что Русь распространяла свое господство не съ сѣвера, а съ юга. Извѣстно, что имя ея, какъ народа, встрѣчается уже у классическихъ писателей I вѣка; это— Роксалане или Россалане, которыхъ Порманская школа вежми способами, но тщетно, пытается изгнать изъ исторіи.

Если г. Томсенъ слабъ собственно въ исторической критикъ. то отъ него, какъ филолога-спеціалиста и притомъ природнаго Скандинава, можно было бы ожидать какихъ либо научныхъ подтвержденій для Норманской системы, именно со стороны филологін; напримірь, болье удовлетворительнаго объясненія Русскихъ названій пороговъ и личныхъ именъ, т. е. объясненія изъ Скандинавскихъ языковъ. Ничуть не бывало. Филологія его представляеть все тъже этимологическія натяжки, которыя сочинены Петербургскими академиками. А то, что г. Томсенъ присовокупляеть оть себя, ниже всякой критики. Наприм'трь, слово Айфаръ, соответствующее Славянскому названію Неясыть и означающее, по Константину Багрянородному, пеликана, совежмъ не существуеть въ Скандинавскихъ языкахъ, да и неликановъ тамъ нътъ; поэтому авторъ предлагаетъ превратить его въ Eiforr, что значить "всегда стремящійся". Но въ такомъ случай что же станется съ текстомъ Константина, по которому Айфаръ означаетъ пеликана? Геландри, по повому объяснению г. Томсена, значить не что иное какъ "смъющійся". (Смъющійся порогь!). Далье вывсто Струвунь онъ придумаль Струкунь, чтобы получить изъ него "маленькій порогъ" на старо-Шведскомъ языкъ (68-72). Относительно личныхъ именъ все та же система превращенія ихъ въ Скандинавскія, на основаніи разныхъ подобій, напримѣръ Олега въ Гельги, Берна въ Бьёрна, Рогволода въ Рагивальда, Ингивлада въ Ингивальда, Свирька въ Сверкира, Шибрида въ Зигфрида и пр. Тѣ же имена, для которыхъ не находится Скандинавскихъ подобій, авторъ считаетъ до того испорченными, что ихъ трудно опредѣлить; въ ихъ числѣ упомянуты и такія, которыя напротивъ отчетливѣе другихъ сохранились въ рукописяхъ, каковы Ятвягъ, Войко, Синько, Боричъ.

Относительно посладнято имени, т. е. Боричь, замачу, что оно служить однимь изъ многихъ примфровь того искаженія которому полвергался первоначальный тексть льтописи у позливишихъ сволчиковъ и писателей. Мы можемъ теперь возстановить истину, благодаря фотографическому изданію списковъ Лаврентьевскаго и Ипатскаго. Въ Лаврентьевскомъ въ концф Игоревыхъ пословъ, заключившихъ договоръ, стоитъ синко боричь: а въ Ипатскомъ исинъкобиричь. (Также въ спискахъ Радивиловскомъ и Моск. Лухов. Академін). Любонытно, что редакція поваго изданія Инатской дітописи. 1871 года, напечатавшая ея списокъ съ началомъ (котораго въ прежнемъ изданіи недоставало) последнія слова прочла и напечатала такъ: Исинько Биричь. Такимъ образомъ по Лаврентьевскому выходило два имени: одно Синко, другое Боричъ; но Ипатскому тоже два, но нъсколько отличныя: одно Исинько, другое Биричь. А между тъмъ Ипатскій списокъ и однородные съ нимъ раскрываютъ истину. Тутъ оказывается только одно собственное имя; другое же слово есть званіе того же лица; понятно, что передъ этимъ именемъ какъ передъ послъднимъ поставлена частица и, т. е. получается: п Синько биричь. Этотъ Синько не только посить совершенно славянскую уменьшительную кличку, но и является княжимъ "биричемъ", входившимъ въ составъ посольства. Надъюсь, что сіе древнеславянское названіе герольда или глашатая никонмъ образомъ не гармонируеть съ якобы норманскими именами пословъ; такъ же какъ совершенно не соотвътствуетъ этой норманизаціи ихъ клятва Перуномъ и Волосомъ, — о чемъ г. Томсенъ очевидно не знаеть что сказать.

Кстати, къ прежнимъ своимъ соображеніямъ относительно личныхъ именъ прибавлю нъсколько новыхъ. Одинъ изъ пословъ Гримъ какъ будто непремѣнно долженъ быть Нѣмцемъ или Норманомъ; а между тѣмъ по-Малорусски громъ и доселѣ произносится грімъ, что совершенно соотвѣтствуетъ выраженію гримъ

мот сабли въ Словь о П. Игоревь (какъ уже было указано уною прежде). Ладве у Чеховъ и Лужинкихъ Сербовъ тоже пропзносится примати вийсто нашего премыть. Затим въ числи превнихъ Славяно-Русскихъ именъ встрфчается Гримислава; такъ, по Ллугошу, называлась Русская княжна, вышедшая замумъ за Лешка Бѣлаго въ XIII вѣкѣ; вѣроятно было и мужское имя *I'ри*миславь. Въ XIV въкъ встръчаются имена Гримко и Гримало (см. у Бълевскаго, Мопит. II). Отсюда понятно потомъ существованіе Славяно-Польской фамилін Гримайлова или Грэкималова, Возьмемъ тоже Прастина, посла Турдова. Прастънъ дотого славянское слово, что только предвзятая теорія можеть превращать его въ Frustain п т. п. (142). А что Турдъ было туземное, не пришлое пзъ Скандинавін имя, подтверждаеть существованіе такихь названій въ Суздальскомъ краф какъ Турданг, городище на р. Колокиф, село Турдієво п Турдієвы вран (овраги) въ Костромской губерній (гр. Уварова о Мери въ Трудахъ перваго Археологич. съёзда 673 и 683 стр.). Или возьмемъ Гунара; имя Гуня не только существовало въ старину у Малороссовъ, а также у Сербовъ п Болгаръ: но иня до сель означаеть родь кафтана въ Пермской губерии п Западной Сибири (см. "Югозападную часть Томской губерніи" Потанина II т. 571 стр. въ Этногр. Сборн." VI и "Пермскую губ. " Мозеля). Не продолжаю набравшихся у меня еще разныхъ мелкихъ замътокъ по этой части, надъюсь, сказаннаго достаточно. чтобы вильть всю поверхностность, всю предвзятость отношенія Норманской школы къ данному вопросу. Русь вифстф съ крещеніемъ приняла Греческія имена, и только небольшая часть прежнихъ языческихъ именъ продолжала послѣ того обращаться въ народъ. Тъмъ не менъе значительное количество именъ Олегова и Игорева договоровъ все-таки встрачается потомъ въ древней Руси, въ лѣтописяхъ и другихъ намятникахъ. Мы имѣемъ полное право заключать, что эти договоры счастливымъ случаемъ сохранили намь цёлый сборникъ Славяно-Русскихъ именъ языческой эпохи.

Надѣюсь также, что приведенных указаній достаточно, чтобы дать настоящую цѣну хвастливому заявленію Нѣмецкаго издателя, будто брошюрка г. Томсена представляеть такъ сказать послѣднее слово науки по Варяго-Русскому вопросу. А между тѣмъ наши отечественные норманисты весьма ей обрадовались, и одно періодическое изданіе, спеціально посвященное критикѣ, поспѣшило усмотрѣть въ ней какія-то новыя подтвержденія пре-

словутой теоріп. ("Критическое Обозрѣніе". М. 1879. № 20. Изд. В. Миллера и М. Ковалевскаго). Вотъ что значитъ явное пристрастіе!

Обращаясь къ тому положению, которое я выставиль красугольнымъ камнемъ, исходною точкою отправленія въ своей борьбѣ съ норманизмомъ, т. е. къ первоначальному тексту лътописи и къ смѣшенію Руси съ Варягами въ позднѣйшихъ ея спискахъ, нельзя не удивляться, что мон противники совершенно обходять молчаніемъ это положеніе и представленныя мною доказательства, п ограничиваются голословными фразами о правдивости Нестора вообще. (Замътьте при этомъ также пхъ упрямство по отношенію къ имени літописца. Несуществуєть никакихь серьёзныхъ доказательствъ, что Повъсть временныхъ лътъ написаль Несторъ. Мало того, пгуменъ Сильвестръ самъ ясно говоритъ въ ней. что онъ написаль сей льтописець. Такъ нътъ, онъ, видите ли, не написаль, а только переписаль лётопись Несторову). Я же съ своей стороны все болёе и болёе убъждаюсь въ помянутомъ положеніп. Между прочимъ льщу себя надеждою, что мнъ посчастливилось напасть на самый ключь къ этому позднейщему нелоразумѣнію.

Никто доселъ не обратилъ вниманія на то, что въ нъкоторыхъ спискахъ начальной летописи, по поводу посольства за море къ Варяжскимъ князьямъ, сказано: "Реша (Варягомъ) Русь, Чудь, Словъне, Кривичи и Весь: земля наша велика" и пр. Такъ значится, напримёръ, въ спискахъ Ипатскомъ, Тропцкомъ, Переяславскомъ. Между темъ въ другихъ, напр. въ Лаврентьевскомъ. стоитъ: "Ръша Руси, Чюдь, Словъне, Кривичи" и т. д. Мы не сомнаваемся, что въ первыхъ спискахъ въ этомъ случай сохранплся остатокъ первоначальной редакціи, гдѣ Русь является въ числѣ народовъ, отправившихъ пословъ за море къ Варягамъ. Слѣдовательно, не одни лѣтописные своды Западно-Русскіе (судя по Польскимъ историкамъ, которые ими пользовались) и Новгородскіе (судя по літописцу Никифора и по отрывку Іакимовской льтониси) сохраняли первоначальную редакцію; но сліды ея находимъ и въ съверовосточной России. Это столь повидимому ничтожное пзивнение первоначальнаго Русь въ Руси повело къ важному недоразуминію. Стопло только какому либо переписчику пли сводчику, не разобравъ подлинника, поставить "послаша (или рѣша) къ Варягомъ Руси, Чюдь, Словѣне" и пр., вмѣсто

"къ Варягомъ Русь, Чюдь, Словене", какъ мало-по-малу явилась прина таких пскаженных списковь; а кто либо изъ дальнъйшихъ съверовосточныхъ списателей и сводчиковъ, принявъ эту ошибку за истину, и, смѣшивая Русь съ Варягами, постарался еще подкръпить ее нъкоторыми глоссами въ родъ: "спие бо звахуть ты Варягы Русь, яко се друзіп зовутся Свее, друзіп же Урмани, Англяне" и пр. И вотъ такимъ образомъ въ Суздальскихъ и позднъйшихъ съверныхъ сволахъ появилась смъщанная въ одно, небывалая народность Варяго-Руссовъ. Но любонытно, что въ некоторыхъ местахъ северовосточныхъ летонисныхъ своловъ все-таки остались следы первоначальнаго текста, рѣзко противорѣчащіе этой позднѣйшей редакцін. Напримѣръ: "Поляне яже нынъ зовомая Русь", "а Словенескъ языкъ п Рускый одно есть", и пр. Точно также сохранившіеся тексты договоровъ Олега и Игоря говорятъ только о Руси и никакихъ Варяго-Руссовъ не знаютъ.

Кто пристально занимался разными списками нашихъ лътописей, тотъ знаетъ, какъ часто встречаются разногласія въ ихъ текстахъ. Вы не найдете и двухъ списковъ буквально во всемъ сходныхъ. Явное доказательство, какъ спльно мъстами попорченъ, пскаженъ первоначальный текстъ подъ перомъ сводчиковъ и переписчиковъ! Я могъ бы привести многіе приміры разногласій п искаженій, которыя совершенно затемняють или извращають смыслъ и могутъ быть исправляемы только при тщательномъ сличенін списковъ. Чтобы недалеко ходить, укажу на ту же самую фразу о рѣчи пословъ Варягамъ. По нѣкоторымъ спискамъ, за море посылали пословъ Русь, Чюдь, Словене (Новгородцы), Кривичи и Весь; а въ другихъ Весь превратилась во вся или во вси, и сообразно съ тъмъ получился различный смыслъ. По однимъ это вси какъ бы относится къ предъидущему слову "Кривичи", т. е. "ве Кривичи". По другимъ это вся отошло къ слъдующему слову "земля", и вышло такъ: "вся земля наша велика и обильна". Подобнымъ же образомъ, повторяю, къмъ либо не разобранная именительная форма Русь и ошибкою списанная въ дательной форм'в Руси отнесена потомъ къ предъидущему слову (стоявшему или подразум ваемому) "Варягомъ", и получилось понятіе о послахъ, отправленныхъ за море къ Русп пли "къ Варягомъ къ Руси". А затемъ пошло уже, почти систематическое, нелъпое смътение двухъ разныхъ народовъ въ одинъ. Но въ этомъ см'єттенін, какъ я сказаль, участвовали далеко не всі группы літописныхъ списковъ; древніе Западно-Русскіе и Новгородскіе списки по всёмъ признакамъ остались болёе или менёе близки къ первоначальной редакціп.

Въ виду многихъ и добросовъстныхъ изслъдованій, посвященныхъ Русской льтописи, можно бы удивляться тому, что досель не былъ возстановленъ ен первоначальный текстъ въ такомъ важномъ пунктъ. Но, пока норманизмъ господствовалъ въ нашей исторіографіи, никому и въ голову неприходило подвергнуть критическому анализу помянутыя разногласія списковъ и разсмотръть ихъ въ связи съ отношеніями Варяговъ къ Русской исторіи.

Итакъ, повторяю, легенда о призваніи Варяговъ имѣла первоначально династическій характеръ, т. е. выводила Кіевскій княжескій родъ изъ-за моря отъ Варяжскихъ князей; но отпюдь не представляла все Русское илемя чуждымъ, не-Славянскимъ, пришлымъ изъ-за моря. Разъ установивъ это положеніе, мы уже собственно не имѣемъ большой надобности опровергать самую легенду. Если Русь была туземное илемя, извѣстное у болѣе древнихъ инсателей подъ именемъ Роксаланъ, то ей не было пужды призывать къ себѣ чужихъ князей, такъ какъ у нея издревле были свои собственные. О Роксаланскихъ князьяхъ упоминаютъ источники еще I и II вѣка по Р. Х.

Для насъ достаточно отвергнуть басню о призваніи Варяжскихъ князей на основаніи ея фактической несостоятельности, и никто не въ правѣ требовать, чтобы мы непремѣнно объяснили когда, почему, какимъ путемъ возникла эта басня. Однако и на этотъ счетъ мы уже предлагали свои соображенія. Въ настоящее время пополнямъ ихъ слѣдующими указаніями.

Нѣкоторый свѣтъ на пропсхожденіе данной басни бросають слова лѣтописца по поводу убіенія Андрея Боголюбскаго и послѣдующихъ безпорядковъ. "Не вѣдуче глаголемаго: цдѣже законъ, ту и обидъ много", "князь бо не туне мечъ носитъ" и т. п. (Лаврент. списокъ). Затѣмъ новѣствуется, какъ вслѣдствіе этихъ безпорядковъ и опасности отъ сосѣдей дружина и земство собрались на вѣче, и начали думать, за какимъ княземъ послать, т. е. кого изъ князей призвать на свой столъ. Лѣтописецъ очевидно пользуется этимъ случаемъ, чтобы указать на положеніе земли, которая не можетъ стоять безъ князя, и вообще на пеобходимость княжеской власти. Тѣ же самыя понятія очевидно выставлялъ на первый планъ и начальный Кіевскій лѣтописецъ, свидѣтель многихъ смутъ и усобицъ въ концѣ ХІ и началѣ ХІІ

вика. (Не говорю о Новгороди, гди призвание того или другаго князя сдёлалось обычнымь явленіемь). Когла ему пришлось объяснить начало Русскаго княженія, то ровно ничего не зная о стародавнихъ, историческихъ князьяхъ Руси, онъ выставилъ домысель, конечно не ему одному принадлежавшій, а сложившійся около того времени при самомъ княжемъ дворѣ, -- домыселъ о томъ, что были когда-то на Руси смуты и безнаридье, усобицы и обиды отъ соседей, и вотъ, чтобы прекратить это безнарядье, земское виче ришило призвать князей изъ-за моря отъ Варяговъ. А Варяги какъ-разъ въ тѣ времена, т. е. въ XI вѣкѣ, состояли у насъ въ почетъ и въ родствъ съ нашимъ княжимъ домомъ, и были славны въ цълой Европъ. Въ этой легендъ заключается своего рода легитимная или монархическая тенденція, тёмъ болфс понятная, что летописецъ принадлежаль къ духовному сословію, которое съ самаго начала является у насъ въ тесномъ союзе со свътскою или княжею властью.

Слёдовательно для того, кто близко ознакомится съ духомъ древней Русской исторіи, книжный домысель о призваніи Варяжскихъ князей не покажется безсмысленнымъ. Онъ сдёлался таковымъ только послё искаженія первоначальнаго лётописнаго текста, когда иёкоторые невёжественные переписчики и сводчики все Русское племя стали относить къ Варягамъ.

Если искать аналогіи для происхожденія Русскаго государства. и для самой басни о трехъ братьяхъ Варягахъ, то самую подходящую аналогію представляеть возникновеніе Литовскаго великаго княженія. Изв'єстно, какія генеалогическія басни сложились о заморскомъ выходив Палемонв и его трехъ сыновьяхъ, судя по хроникамъ Быховца и Стрыйковскаго. Къ счастію, Литовское государство возникало на глазахъ Русскихъ лѣтописцевъ, и самыя достов трныя пзв тстія, хотя краткія п отрывочныя, мы находимъ именно въ Волынской летописи. Тамъ мы встречаемъ большое количество мелкихъ туземныхъ князей или державцевъ. Для отпора внушней опасности они составляють родовые союзы подъ главенствомъ старшихъ въ родъ, или болъе сильныхъ державцевъ; а потомъ изъ среды этихъ родовъ возвышается одинъ, къ которому принадлежалъ Миндовгъ; сей последній подчиняетъ себъ значительную часть Литовской земли и сосъдней Руси. Но не вдругъ окрѣнло начатое имъ объединеніе. Слѣдуютъ разные смуты и перевороты, пока объединение вновь и еще съ большимъ усивхомъ стало совершаться трудами Гедимина. Тоже самое, но

еще въ болѣе продолжительный періодъ происходило съ Восточно-Славянскими и нѣкоторыми Финскими илеменами, которыхъ объединили Кіевско-Русскій княжій родъ и его Славяно-Русскія дружины. Любонытно, что договоры Литовскихъ князей съ Волынскими также можно поставить въ парадлель съ договорами Олега и Игоря. Напримъръ, укажу на заключеніе мирнаго договора въ 1215 г. (по Ипат. списку). Содержаніе трактата не приводится; но тутъ приведены имена участвовавшихъ въ пемъ до двадцати Литовскихъ князей со старшимъ Живинбудомъ во главъ, — что напоминаетъ договорныя имена удъльныхъ князей и бояръ Олега и Игоря.

Но поводу даннаго вопроса не могу не посътовать на большинство нашихъ славистовъ. Нъмцы отлично разработали начало Номецкой исторіи. Но скажите, гдо начало исторіи Славянской? Мы, пожалуй, готовы разыскивать Славянскія колоніи въ Италіп, Иснаніп, Азін п Африкѣ; но постоянно упускали изъ виду главное-массу Славянъ Понтійскихъ и отчасти Дунайскихъ, откуда и ношла Славянская исторія. Славянство въ вид'в Руси и Болгаръ бьетъ сильнымъ ключемъ въ исторіи Юго-Западной Европы съ V по X въкъ включительно. Болгаре потрясли Византійскую пмисрію, наводнили ея Бальанскія провинціп и заставили сказать Константина Багрянороднаго: "ославянилась вся страна". А Русь своимъ мечемъ объединила многія Славянскія илемена и распространила свое владычество отъ Ладожскаго озера до Тамани и отъ Карпатъ до нижняго теченія Оки. Наши же слависты выставляють эти могучіе цёльные Славянскіе народы какими-то тънями, межеумками. Все это, по ихъ митию, сдёлала съ одной стороны горсть какихъ-то Скандинавскихъ выходцевъ, а съ другой-какая-то Татарская или Чудская орда, сама ненонятнымъ образомъ обратившаяся въ Славянъ. Ясно, что подобные "Славянскіе слависты", съ гг. Ягичемъ и Макушевымъ во главъ, не въдаютъ основныхъ историческихъ законовъ, дъйствующихъ въ развитін народовъ и государствъ. Они являются въ этомъ случай прислужниками Нъмецкихъ теорій и стараются поддержать ихъ, возлагая древне-Русскія имена на этимологическую дыбу и всёми неправдами вымучивая изъ нихъ ипоземное значеніе или, даже безъ всякой дыбы, голословно объявляя Болгарскія имена не то Чудскими, не то Татарскими, потому только, что не умѣютъ добыть изъ нихъ никакого смысла. И такіе-то въ высшей степени поверхпостные пріемы выставляются имп же за якобы высоконаучные!

Въ заплючение, не лишнимъ считаю замѣтить, что я веду борьбу только съ норманизмомъ какъ системою, долго господствовавшею въ Русской исторіографіи и имівшею за себя хотя: нъкоторыя основанія. Другія еще менье состоятельныя теорін происхожденія Руси оставляю въ сторонь. Такъ, напримъръ, въпоследнее время известень исполненный эрудиціп большой трудъ Гедеонова, пытавшагося провести Славяно-Балтійскую теорію Русп. (См. выше). Ту же теорію продолжаєть отстанвать г. Забълинъ. Мы считаемъ ее настолько безнадежною, что не желаемь тратить время на ея опровержение. Что касается собственно моей системы, то ее по справедливости называють Роксаланекою. Но въ сущности я не предлагаю никакой искусственной теоріп. Я только вооружился критическимъ анализомъ относительно всёхъ тёхъ источниковъ и аргументовъ, на которыхъ создались теорін иноземнаго и не-Славянскаго происхожденія Руси.. Я только отрицаю всв подобныя теоріп, выставляя несостоятельность ихъ источниковъ и доказательствъ. А затемъ моя положительная сторона вытекаетъ уже сама собою изъ этого отрицанія. Если ніть никакихь серьёзныхь доказательствь считать-Русь народомъ чуждымъ, пришлымъ въ ІХ втив изъ Скандинавін и откуда бы то ни было, то ясно, что въ данную эпоху (въэноху мнимаго призванія князей) это быль народь туземный и притомъ Славянскій. А если пойдемъ въ глубь вѣковъ, то встрѣчаемъ приблизительно на тъхъ же мъстахъ народъ Роксаланъили Росъ-Аланъ; слъдовательно, вотъ имя, подъ которымъ наши предки были пзвъстны у болъе древнихъ писателей. Такова сущность моей системы; надёюсь, никакой сложной искусственной теоріп я не предлагаю. Я стараюсь только возстановить историческій фактъ, затемненный сначала домыслами и относительнымъ невъжествомъ нашихъ старыхъ книжниковъ, а потомъ окончательно извращенный иткоторыми учеными прошлаго и настоящаго стольтія, съ помощью невърныхъ историко-филологическихъпріемовъ.

V.

## Спеціальные труды по начальной русской исторіи.

"Русская военная исторія". Составихь князь Н. Голицынь. Двѣ части (до Истра Великаго). С.-Пб. 1877—1878. "Исторія Русской церкви". Е. Голубинскаго. Періодъ до-монгольскій. М. 1880. "Очерки Русской исторіи въ намятникахъ быта". П. Полеваго. Два выпуска (до XIV вѣка). 1879—1880.

Намъ уже не разъ случалось указывать на тотъ вредъ, который принесла и продолжаетъ приносить норманская теорія, пренятствуя правильной обработкі перваго періода Русской исторіи почти по всімъ сторонамъ народнаго и государственнаго быта. Исторія гражданская, военная, церковная, бытовая, юридическая, филологія, этнографія, археологія, все это немилосердно искажаетъ факты и ділаетъ ложные выводы, какъ скоро беретъ своимъ исходнымъ пунктомъ мнимое пришествіе Русп откуда-то изъ-за моря, въ ІХ вікі. Передъ нами три довольно объемистые труда, которые именно страдаютъ отъ помянутой теоріп, въ особенности два первые.

Во введеніи къ своему сочиненію князь Голицынъ перечисляетъ массу источниковъ и пособій. Тутъ вы найдете: лѣтописи русскія, византійскія и западно-славянскія, даже житія святыхъ и разные акты, всв возможныя сочиненія по псторіп русской, западно-славянской, польской, чешской, литовской, шведской, монгольской и т. д. Но для насъ важны отношенія автора къ своимъ источникамъ: какъ и на сколько онъ ими воспользовался? Предпринимая самое изложение русской военной истории, князь Голицынъ начинаетъ свое повъствование очень издалека, то-есть, со Скивовъ и Сарматовъ: перечисляетъ всѣ ихъ илемена, описываеть религію, сообщаеть вкратцѣ исторію. Затѣмъ онъ нереходить къ описанію Славянь, ихъ разселенію, быту, перечисленію всёхъ племенъ и т. п. Не упускаетъ повторить домысель о невоинственности Славянъ (стр. 21), а въ сущности объ ихъ пассивности, — домысель, пущенный въ ходъ нёмецкими писателями и поддержанный ихъ близорукими славянскими послёдователями, тогда какъ самый поверхностный обзоръ историческихъ фактовъ противоръчить этому взгляду. Судя по перечню источниковъ и пособій, сочинителю какъ будто извёстны и мои изслёдованія о началь Руси. Темъ не менье онъ повторяеть старыя

басни о призваніи Варяговъ, и считаетъ "первоначальный составъ н характеръ нашей княжеской дружины чисто норманскими" (стр. 31); преобразованіе же норманскаго войска въ славянское совершили Владиміръ и Ярославъ (стр. 32). И вотъ такимъ образомъ вся начальная военная исторія Руссовъ, можно сказатьуничтожена однимъ ударомъ. Зачеркнуты тѣ своеобразныя и характерныя черты, съ которыми русская рать является подъ Царьградомъ въ 865 году. Пропали для русской военной исторіи тъ въ высшей степени любопытныя подробности, которыя Левъ Діаконъ сообщаетъ о военномъ стров и боевыхъ пріемахъ Руси Святослава. Ибо все это оказывается не наше собственное, а чужое, норманское. Сообразно съ норманскою тенденціей, авторъ старается уменьшать дъйствительныя цифры русской рати. Такъ подъ Царьградомъ, по всёмъ даннымъ, Русь можно положить тіпітит въ 12 или 15 тысячь вопновь; у Святослава же, по византійскимъ изв'ястіямъ, было въ Болгарін 60,000 челов'ясь. Понятно, что такія числа никакъ не подходять къ норманскимъ наемнымъ отрядамъ; а потому въ нервомъ случай выставляется 8 тысячь, а во второмъ 10; къ последнему для пополненія цифры прибавляются толны Венгровъ и Печентовъ (стр. 32), хотя Левъ Діяконъ ясно говорить о большомъ и однородномъ войскв, сплошь состоявшемъ изъ Руссовъ. Упущены пэъ виду извёстія арабскія, пов'єствующія о походахъ Руси въ Каспійское море въ количестви интидесятитысячной рати.

Князь Голицынъ утверждаетъ, что Владиміръ и Ярославъ образовали "народное русское войско", п съ того времени перестали призывать наемныя варяжскія дружины. Между тімъ въ дъйствительности было наоборотъ. До Владиміра только въ Новгородъ находимъ намени на пребывание наемнаго варяжскаго отряда или гарипзона; а въ Кіевской Руси, судя по яснымъ свидѣтельствамъ Византійцевъ-современниковъ, еще пе было въ обычав употреблять для войны дружины наемныхъ Варяговъ. Только при Владимір'є они являются въ Кіев'є, и только при Ярослав'є встр'єчаются въ русскомъ войскъ, ходившемъ на Грековъ. Исходя отъ ложнаго мивнія о норманскомъ составѣ нашихъ древнихъ дружинъ, сочинитель, между прочимъ, приписываетъ имъ клинообразный строй, который "по тогдашнему выраженію назывался свиньей" (37), тогда какъ это выражение встръчается въ лътописяхъ только въ XIII въкъ, въ примъненіи къ Ливонскимъ рыцарямъ.

"Въ походахъ по ръкамъ", говоритъ сочинитель, войска часто вытаскивали суда свои на берега и несли ихъ на себѣ (на переволокахъ, порогахъ и т. н.), а одинъ разъ, въ походъ къ Константинополю, если верить византійскимь летописцамь, ехали на своихъ ладьяхъ по землѣ и по вѣтру на нарусахъ и каткахъ" (стр. 38). Въ этихъ немногихъ словахъ заключается ивсколько канитальныхъ ошибокъ. Во-первыхъ, пикакіе византійскіе лѣтоинсцы не говорять о путешествін русскихь дадій на парусахь п каткахъ, а есть нечто подобное между теми баснями, которымп наполнена наша начальная летопись, именно по поводу минической осады Константинополя Олегомъ. Во-вторыхъ, о перетаскиванін судовъ на рукахъ по волокамъ и мимо пороговъ, на разстояній нізскольких десятковъ версть, не говорить ни одинь источникъ. Это плодъ пылкаго воображенія норманистовъ, которые заставляють Варяговъ на своихъ морскихъ судахъ плавать нзъ Балтійскаго моря въ Черное по общирнымъ волокамъ, мимо Двинскихъ и Дифпровскихъ пороговъ; источники же говорятъ слъдующее. И скандинавскія саги, п русскія лътописи, разказывая о норманскихъ походахъ въ Россію, указываютъ городъ Ладогу крайнимъ предѣломъ, до котораго доходили ихъ суда. Далѣе вверхъ по Волхову они не могли слѣдовать по причинѣ пороговъ. Торговые караваны около этихъ пороговъ перегружались на туземныя болье легкія суда, чтобы пати въ Новгородъ. Вверхъ по Двинѣ могли ходить то же не морскія суда, а илоскодонныл барки или дощаники, также по причинѣ пороговъ; затѣмъ товары перегружались на телъги и волокомъ, то-есть сухопутьемъ, перевозились до Смоленска, къ верхнему Дивиру. На этотъ норядокъ прямо указываютъ торговые договоры Новгорода и Смоленска съ варяжскими и ижмецкими городами. Караваны, ходившіе Дибиромъ въ Грецію, составлялись изъ ладей, которыя строились въ Польсьь и весною спускались въ Дивиръ; въ Кіевь опъ снаряжались и нагружались, и отсюда шли внизъ. Они проходили сквозь пором, а никакъ не таскались на рукахъ мимо ихъ, что было бы невозможно физически. О томъ ясно говоритъ Константинъ Багрянородный. На всё эти обстоятельства я имёль уже честь указывать въ своихъ изысканіяхъ; но последователи тенденціозной норманской теоріп продолжають игнорировать несомнішил свидътельства источниковъ.

"Въ удёльномъ періодё Руссы въ строб и образе действій войскъ въ бою заимствовали уже многое отъ сосёднихъ наро-

довъ — особенно Тюркскаго племени, равно и отъ Венгровъ" (стр. 38). И нъсколько ниже: "Весьма въроятно, что въ строъ и образъ лъйствій войскъ Руссы многое заимствовали: въ стверной Руси—у Шведовъ и Ливонскихъ рыцарей, а въ западной и юго-западной — у сосъдей своихъ, Поляковъ и Венгровъ". Эта, основанная на однихъ предположеніяхъ характеристика русскаго военнаго искусства въ удъльный періодъ страдаеть такимъ же недостаткомъ изученія, какъ и предыдущій мнимо-норманскій періодъ. А между темъ воть что говорить главный источникь для нашего удёльнаго времени, то-есть русская летопись: Въ 1229 г. Даніндъ Романовичь съ братомъ Василькомъ ходили на помощь Конраду Мазовецкому и вмёстё съ нимъ осаждали городъ Калишъ. "Кондрату же любящу русскій бой и понужающу Ляхы свое, онтыть же одинако нехотящимъ". (Ипат. лтоп. по нов. изд., 504). И такъ, быль свой собственный "русскій бой", тоесть, свои особые пріемы, свое русское военное искусство, которому Конрадъ отдавалъ предпочтение передъ собственнымъ польскимъ. Еслибы сочинитель, вмёсто помянутаго перечня многочисленныхъ источниковъ, внимательно изучилъ хотя бы одну Кіево-Волынскую літопись, то онъ нашель бы тамъ довольно пъннаго матеріала для характеристики нашего военнаго искусства въ удельную эпоху и убедился бы, что оно стояло довольно высоко по тому времени и было вполнѣ своеобразно; слѣдовательно, имело уже свои традиціи, свое историческое развитіе. Вмъсто ни къ чему непригоднаго, сухаго перечня почти всъхъ войнъ и походовъ этого періода и его запутанной политической исторіп, авторъ поступиль бы гораздо лучше, еслибы сосредоточиль свое внимание на фактахъ, самыхъ характерныхъ и болфе подробно изложенныхъ лътописцами, а нотомъ уже отсюда строилъ бы свои выводы о военной сторонь русской исторической жизни. Напримъръ, слъдовало бы подвергнуть особому изучению такія событія, какъ извѣстный походъ Игоря на Половцевъ, битву на Рутѣ, Липецкую битву, походы Даніпла Романовича на Ятвяговъ и т. п.

Ограничивая пока свою критику собственно кіевскою эпохою нашей исторіи, я оставляю здісь сочиненіе князя Голицына, которое чёмъ более подвигается въ позднейшему времени, темъ болве представляеть разнообразнаго, поучительнаго матеріала н вообще заслуживаетъ вниманія, какъ первая систематическая попытка въ этомъ родъ. Перехожу къ слѣдующему спеціальному труду: къ "Исторін Русской перкви" г. Голубинскаго.

Не скроемъ, что книга г. Голубинскаго произвела на насъ тяжелое впечатленіе. Отъ писателя, уже известнаго добросовъстными трудами, признаться, мы никакъ не ожидали столь превратнаго и поверхностнаго отношенія къ дёлу и такого сліпаго поклоненія отжившей норманской системф. Еслибы г. Голубинскій, просто и не мудрствуя дукаво, следоваль летописнымь баснямъ п ошпбкамъ списателей, а также установленнымъ норманистами домысламъ и толкованіямъ, его трудъ имѣлъ бы хотя внъшній видъ нъкотораго построенія. Но авторъ вздумаль мфстами не соглащаться съ начальною явтописью и поправлять ее, а мъстами пересыпать свой разказъ о введения въ Россин христіанства полемикою съ антинорманистами. Въ числѣ послѣднихъ, очевидно, онъ возражаетъ и на мон доводы, хотя меня не называеть; при чемь на каждомь шагу мы убъждаемся, что изслыдованія наши если онъ отчасти и просматриваль, то очень невнимательно. Въ результатъ онъ постоянно путается въ новыхъ домыслахъ и противоръчить не только историческимъ фактамъ, но и самому себъ.

Вопервыхъ, онъ принимаетъ Аскольда и Дира за историческія лица, пришедшія съ Рюрикомъ изъ Скандинавін, но отвергаетъ разказъ лътописи объ ихъ нападеніи на Царьградъ. Русь, нападавшая на Царьградъ и послъ того крестившаяся, по его миънію, была не кіевская, а таврическая, "не имъвшая къ кіевской никакого отношенія" (стр. 24)., О Руссахъ азовско-таврическихъ пока еще не найдено никакихъ историческихъ свидътельствъ". И вследъ затёмъ сочинитель самъ приводитъ свидетельства о ней Арабовъ и нъсоторыя географическія названія. Варяго-Руссы пришли и поселились на Таманскомъ полуостровѣ (неизвѣстно когда) рядомъ съ своими родичами Готами "и слидись съ ними въ одинъ народъ, такъ что русское называли готскимъ и наоборотъ". Такимъ образомъ, русское Евангеліе, найденное Константиномъ въ Крыму, было собственно готское (стр. 30). Далъе, по поводу Сурожской легенды, авторъ говоритъ: "Мы ни одного писателя не знаемъ и ни одного свидетельства не имемъ, чтобы Славяне наши до прибытія къ намъ Варяговъ занимались набъгами на другіе народы, а напротивъ, знаемъ только, что онн сами были цёлью этихъ наб'ёговъ, и что эта постоянно страдательная роль составляла ихъ характеристическую и отличительную черту" (стр. 45). Сказать это можеть только тоть, кто не имфетъ ни малфишаго понятія о фактической исторіи Славянъ.

Если авторъ не въритъ въ тожество Руси и Роксаланъ, то всетаки неужели ему неизвъстны византійскія свидѣтельства объ Антахъ или восточныхъ Славянахъ? (Не говоримъ уже о Сарматахъ, которыхъ авторъ, въроятно, тоже относитъ къ Нѣмиамъ).

Между прочимъ, г. Голубинскій пускается и въ филологическія толкованія—этоть самый скользкій нуть для всёхь толкователей. Относительно имени Русь онъ принимаетъ такую комбинацію. Финны называютъ Швеловъ Rotsi: Новгородны, нознакомплись съ Норманнами чрезъ Финновъ, назвали ихъ финскимъ именемъ "и произошло русское (славянское) имя Норманиовъ. Вслъдъ за Русскими назвали Норманновъ этимъ именемъ Греки, а за Греками Арабы" (стр. 49). Можно ли придумать комбинацію болбе напвную и менте серьёзную! Туть не выходить главнаго: какъ же сами-то Русскіе Славяне стали себя называть Русью? Откуда, изъ какихъ источниковъ видно, что Новгородцы познакомились съ Норманнами чрезъ Финновъ? Извѣстно, напримъръ, что первые плавали ко вторымъ прямо на островъ Готландъ, а вторые прямо плавали къ первымъ въ Ладогу. Притомъ самъ же авторъ говорить, что Новгородцы назвали себя не Русью, а Славянами (стр. 45). Притомъ уже было приведено столько фактовъ, указывающихъ на принадлежность имени Руси преимущественно дифировскимъ Славянамъ, что необыкновенио страино теперь встръчать подобныя толкованія. Если вей сосиди называли насъ Руссами, то конечно, потому, что мы сами такъ себя называли. "Созвучіе въ имени народа Русь съ названіями ръкъ Рось и Руса просто случайное" (стр. 51). Въ томъ же родѣ идутъ далье разсужденія объ именахъ князей и пословъ. Но обратимся собственно къ введенію христіанства.

Оказывается, что христіанство ввели къ намъ Варяги, служившіе прежде въ Константинополь. Следуетъ ссылка на договоръ Игоря. Тамъ говорится о христіанской Руси, о Варягахъ же ни слова. Но для автора это все равно, такъ какъ опъ убъжденъ въ ихъ тожествъ; притомъ же въ лътописи стоятъ слова: "мнози бо бъща Варязи христеяни". Между тъмъ эти слова не принадлежатъ договору, а сутъ замъчаніе самого лътописца и вставлены очевидно поздиве, то-есть, когда составители сводовъ начали смъщивать Варяговъ съ Русью; но автору до такихъ истинъ нътъ дъла. Онъ въритъ А. А. Кунику болье чъмъ историческимъ фактамъ; въритъ ему въ томъ, что Варяги давнымъ давно служили въ Константинополъ и тамъ крестились, хотя прямыя византійскія пзв'єстія начинають упоминать объ этой служб'є только съ XI в'єка, когда Варяги были уже христіанами западной (а не восточной) церкви. Зат'ємъ г. Голубинскій полагаєть, что кієвская церковь Иліп была только подражаніємъ воображаємой имъ варяжской Ильпиской церкви въ Константинополів, и что отъ сей посл'єдней церкви кієвскіе Варяги получали для себя священниковъ (стр. 63). Однимъ словомъ, мы видимъ полный произволъ въ догадкахъ и толкованіяхъ автора по самому существенному предмету его книги (какъ изв'єстно, его докторской диссертаціи).

Приступан къ крещенію Владиміра, г. Голубинскій выражаетъ свое прискорбіе о томъ, что онъ должень уничтожить старую въру въ льтописную повъсть объ этомъ крещении: "Неумолимый долгъ историка заставляеть насъ сказать, что повъсть эта не заключаеть въ себъ ничего истиннаго, что она есть позднъйщій вымысель, по всей въроятности, не русскій, а греческій". Онь признаетъ ее "поздижищею вставкой въ летониси", не имеющею связи съ предыдущимъ (стр. 91). Затъмъ, авторъ старается опровергнуть льтописный разказъ. Мы не будемъ разбирать этихъ опроверженій, хотя несогласны съ нимъ въ пѣкоторыхъ подробностяхъ. Обратимъ вниманіе только на явное противоръчіе: сочинитель не задумывается вычеркнуть изъ лётописи даже эту священную легенду, тогда какъ благоговъетъ передъ басней о призванін Варяговъ и не обнаруживаеть ни малібішихъ критическихъ попитокъ въ вопросъ о позднъйшемъ смъщении въ лътописяхъ Варяговъ съ Русью и такихъ позднайшихъ глоссахъ какъ фраза: "мнози бо бѣша Варязи христіане".

Устранивъ легенду о выборѣ вѣры п крещеніп Владиміра, г. Голубинскій ведетъ опять длинныя разсужденія о томъ, какъ Варяги, служившіе прежде въ Константинополь, вводили христіанскую вѣру въ Россіп. Слѣдить за этими разсужденіями, по ихъ запутанности и безпрерывно встрѣчающимся произвольнымъ догадкамъ, мы отказываемся, а поставимъ ему на видъ слѣдующія обстоятельства: Говоря о перемѣнѣ религіп, кажется, можно было бы коспуться прежней, старой региліп народа. Авторъ этого не касается. Толкуя о договорахъ съ Греками, онъ совсѣмъ не замѣчаетъ, что его мнимые Варяги поклоняются Перуну и Волосу, а не Тору и Одину. Положимъ, это обычный промахъ норманистовъ. Но вотъ что особенно удивительно въ историкѣ Русской церкви: это совершенный пропускъ вопроса о церковнославянской грамотѣ и славянскомъ богослуженіи. По мнѣнію

г. Голубинскаго, христіанство ввели въ Россіи Варяги; они же ввели у насъ грамотность, при чемъ воспользовались готскою письменностью. И эта готская грамотность образовалась у насъ, по видимому, до Владиміра (стр. 83). Съ другой стороны, Владиміръ, по толкованіямъ автора, только продолжалъ дѣло Варяговъ и самъ принялъ крещеніе не отъ Грековъ пли Болгаръ, а именно отъ Варяговъ (стр. 110—112). Когда же и какимъ образомъ готская грамотность и готское богослуженіе превратились въ славянское, на это книга г. Голубинскаго отвѣта не даетъ. Намъ казалось бы, что авторъ начальной исторіи нашего христіанства на первомъ планѣ долженъ имѣть вопросъ о церковнославянскомъ богослуженіи и тѣсно связанной съ нимъ славянской грамотности; пройдти мимо этого вопроса просто немыслимо.

Вотъ къ чему приводятъ норманскія памышленія хотя и умныхъ людей, но нетвердыхъ въ исторической критикѣ!

Любонытна также последняя глава (IV-я) книги г. Голубинскаго, трактующая о древнерусскомъ просвещени. Онъ пытается доказать, что въ до-Монгольскій періодъ у насъ просвещеніе отнюдь не стояло выше, чёмъ въ періодъ Татарскаго пга, и что иго это никакого особаго ущерба русскому просвещенію не сделало. О такомъ воззреніи можно только сказать: ново и оригинально, но исторически не верно. Очевидно г. Голубинскій не задумывался надъ такими сохранившимися до насъ произведеніями до-Монгольской Руси, какъ, напримёръ, Слово о Полку Игореве и Дмитріевскій соборъ во Владиміре. Ему и въ голову не пришло сравнить ихъ съ произведеніями последующей, т. е. Татарской эпохи.

Обратимся къ третьему сочиненю, то-есть, къ "Очеркамъ Русской исторіи въ памятникахъ быта". Передъ нами трудъ, далеко оставляющій за собою оба предыдущіе по своему болѣе добросовѣстному отношенію къ источникамъ, ясному и толковому изложенію; къ тому же онъ снабженъ хорошими рисунками намятниковъ. Это очень полезное пособіе для знакомства съ до-Монгольскимъ періодомъ русской исторіи. Мы не будемъ останавливаться на нѣкоторыхъ замѣчаніяхъ, которыя могли бы сдѣлать по поводу того или другаго положенія. Коснемся только отношеній этого труда къ вопросу о пропсхожденіи Русской народности, и къ мнѣніямъ о древнемъ русскомъ пскусствѣ.

Въ первой части сочиненія, въ которой авторъ начинаетъ свое изложение съ каменнаго въка и обозръваетъ народы, обитавшие въ Восточной Европъ, онъ какъ булто не отлъляетъ Руссовъ отъ Славянъ, напримеръ, при описаніи суловыхъ каравановъ на Лифира и образовъ трупосожжения. Но во второй части, посвященной преимущественно Кіевскому періоду, онъ является виругъ норманистомъ и последователемъ летописныхъ басенъ. Это обстоятельство помѣшало ему, напримѣръ, болѣе исторично взрлянуть на превижний Кіевъ. Ему, также какъ миническимъ Аскольду и Лиру. Кіевъ во второй половинѣ ІХ вѣка представдяется "небольшимъ городкомъ на горъ". Исходя изъ этого положенія, авторъ считаеть за "первоначальный горолокъ Кіевъ" вершину "такъ называемой Старо-Кіевской горы" (стр. 9). А Подоль, по его мнёнію, началь заселяться позднёе, собственно при Владиміръ I и Ярославъ I (стр. 11). Мы полагаемъ, что въ дъйствительности происходило наоборотъ. По всъмъ признакамъ, поселеніе на Подоль было древнье верхняго города. Множество предметовъ каменнаго въка, находимыхъ въ сосъднихъ береговыхъ низинахъ, ясно говорить-въ какую глубокую древность простиралось ихъ заселеніе. На то же обстоятельство указывають остатки пещерныхъ жилищъ. А затъмъ, съ установленіемъ воднаго торговаго пути, конечно, началь обстроиваться нижній городь какъ судовая пристань. Отсюда поселенія постепенно распространились вверхъ по ходмамъ и удольямъ. Тогда-то обстроился верхній горонъ или кремль, какъ укръпленное жилище князя и его дружины, водворившихся здёсь уже въ виду значительнаго и торговаго поселенія. Таковъ естественный ходъ вещей по отношенію въ данной мъстности. А что Кіевъ "только со второй половины X въка сталь быстро возрастать и къ концу XI въка уже успъль увеличиться во двадцать разо противъ своего первоначальнаго объема (стр. 9), то-есть, объема второй половины IX въка, это совершенная гипербола, навъянная басней о вокняжении здъсь варяжскихъ выходцевъ:

Невърный исходный пункть (господство въ Кіевъ Варяговъ) ведетъ автора и къ дальнъйшимъ натяжкамъ, именно тамъ, гдъ онъ разсуждаетъ о князъ и его отношеніяхъ къ народу. Непонятнымъ является, почему же не Новгородъ, а Кіевъ, столь незначительный еще во второй половинъ IX въка, въ началъ X, то-есть, при Олегъ, является уже значительнымъ торговымъ городомъ, главою обширной страны, имъвшей и другіе славные

торговые города, какъ Черниговъ, Любечъ, Переяславль? Откуда въ этомъ якобы маленькомъ городкѣ, отвоеванномъ у Хазаръ Варягами, такъ быстро развилось шумное народное вѣче, ограничивавшее кияжескую власть? Откуда произошли эти "ряды" или уговоры народа съ кияземъ? Да откуда, наконецъ, взялся самъ этотъ сильный славянорусскій народъ Кіевлянъ (о которомъ арабскіе писатели ясно говорятъ тоже въ началѣ Х вѣка), если въ ІХ вѣкѣ онъ былъ слабъ и ничтоженъ и переходилъ то къ казарскому, то къ варяжскому господству?

Въ обзоръ Владиміро-суздальскаго края авторъ сообщаетъ пезультаты курганныхъ раскопокъ въ области Мерянъ, при чемъ пользуется пзследованіемь графа Уварова "Меряне и ихъ быть по курганнымъ расконкамъ" (Труды перв. археол. съйзда). Это превосходное изследование вызываеть только следующее недоумение. Авторъ его нашелъ въ расконанныхъ могильникахъ два илемени: одно туземное, несомитино Мерянское, другое пришлое и несомнънно съ болъе развитою гражданственностью. Послъднее онъ призналь за Варяговь. Судя по монетамь, илемя это сохраняло. свои языческіе обряды погребенія до самаго XI віка. Между тімь, въ этомъ въкъ, по всъмъ историческимъ даннымъ, Суздальскій край уже является краемъ по преимуществу Славянорусскимъ. Меря такъ рано ославянилась, что мы не можемъ найдти никакихъ остатковъ ел языка и только по аналогіи и по расконкамъ судимь о ея религін. Выходить, такимь образомь, что чистокновные Варян ославянили Мерю. Воть къ какимъ логическимъ выводамъ приводила даже лучшихъ изследователей нашей старины норманская теорія! Авторъ "Очерковъ" также выставляеть положеніе, что Меря очень рано ославянилась (стр. 142 п 150). Но онъ какъ-то обходитъ указание раскопокъ на другое высшее но развитію племя, въ которомъ мы можемъ съ полною достовърностью признать Славяно-Руссовъ. Вмъсто того, чтобъ указать именно на русскую колонизацію, онъ говорить вообще о славянскихъ колонистахъ; голословно заставляетъ Мерю посылать своихъ купцовъ въ Камскую Болгарію, въ Новгородъ и на Балтійское поморье; а началомъ этихъ торговыхъ сношеній съ западомъ полагаетъ IX въкъ, "когда смълыя ватаги варяжскія новгородскимъ путемъ проникли въ верховье Волги, а оттуда въ дебри дремучихъ ростовскихъ п владимірскихъ лѣсовъ" (стр. 149). Слѣдовательно, опять получается значительная путаница представленій. Варяги приходять въ ростовскія дебри, а Меря оказывается

на столько предпріничива и промышленна, что сама отправляется торговать на Балтійское поморье. При чемъ же тутъ Славяне и какимъ образомъ эта торговая, предпріничивая Меря усивла значительно ославяниться къ XI вѣку? Нѣтъ, какъ хотите, а съ норманскою системой, по русской поговоркъ, куда ни кинь, все выходитъ клинъ, то-есть, совершенный разладъ съ несомиънными историческими фактами. Отъ Варяговъ якобы мы получили военное искусство; отъ нихъ же пришло къ намъ христіанство, съ церковно-славянскою грамотой въ придачу. Наконецъ, Варяги ославянили для насъ цѣлый сѣверо-восточный край древней Руси! \*).

Последнее наше возражение П. Н. Полевому относится къ архитектуре и орнаментике суздальскихъ храмовъ XII и XIII векковъ \*\*).

"При первомъ взглядъ на намятники владимірскіе, бросается въ глаза ихъ ръзкое различие съ памятниками киевскими, какъ въ общемъ характеръ, такъ и въ частностяхъ", говоритъ г. Полевой (стр. 186). Затемъ онъ распространяется о западномъ, романскомъ вліянін, которое принесло съ собою въ Ростовско-суздальскую область новые (не греческіе и кіевскіе) архитектурные образцы" (стр. 189). "Простое сравненіе древнихъ памятниковъ Ростовско-сузнальской области, въ связи съ некоторыми хронологическими данными ихъ исторін, заставило прійдти къ тому убъжденію, что западное вліяніе уже и ранве Андрея Боголюбскаго, можеть быть-подъ вліяніемъ Смоленска, Новгорода п Искова, нашло себѣ доступъ на сѣверо-восточную окраину Русп XII въка" (ibid). "Судя по нъкоторымъ подробностямъ плана его (владимірскаго Успенскаго собора) и по літописному извістію, указывающему на то, что соборъ Андреевъ быль одноглавый, мы имбемъ право заключить, что онъ также непотступаль по внешности отъ общаго романскаго типа церквей, построенныхъ во

<sup>\*)</sup> Прійдется предположить, что въ старину сѣверо-германское илемя питало необыкновенную симпатію ко всему славянскому, очень легко и охотно превращалось въ Славянь, и въ этомъ отношеніи составляло совершенную противуноложность современнымъ Нѣмцамъ, въ особенности ученымъ.

<sup>\*\*)</sup> Привожу здась и эту часть своей рецензін; такъ какъ она касается источниковъ русскаго строительнаго искуства, которое досель представляли простыми и поздними заимствованіями у другихъ народовъ, подобно только что приведенному примъру относительно искуства военнаго.

Владиміро-суздальскомъ крав Юріемъ п Андреемъ" (стр. 195). Относительно рельефныхъ изображеній на ствнахъ Дмитровскаго собора авторъ, всльдъ за графомъ Строгановымъ, полагаетъ, что художникъ подражалъ церкви св. Марка въ Венеціи и размівстилъ на ствнахъ православнаго храма сюжеты, взятые изъ западныхъ преданій и не имівшіе "ничего общаго съ русско-византійскою почвою нашего сіверо-востока" (стр. 205). Въ XIII віжі, по его мнівнію, суздальскіе храмы отступаютъ "отъ первоначальнаго простаго образца романскихъ построекъ". Наприміръ, пятиглавіе является уже въ конції XII віжа. Соборъ въ Юрьеві-Польскомъ "значительно уклонился отъ романскаго образца въ томъ, что къ нему съ трехъ сторонъ пристроены были общирные притворы, покрытые богатійшими різными украшеніями" (стр. 206).

Мы выписали изъ текста существенныя положенія автора, относящіяся къ суздальскому стилю. Въ примічаніяхъ 89-мъ-96-мъ онь старается подкрышть свои положения разными ссылками, преимущественно на статью графа Уварова: "Взглядъ на архитектуру XII въка въ Суздальскомъ княжествъ". (Труды перваго археологическаго събзда) и монографію графа Строганова: "Дмитріевскій соборъ во Владимір'в на Клязьм'в (М. 1849), а также на полемическую анонимную брошюру, изданную въ 1878 году въ Петербургъ противъ извъстнаго сочинения французскаго ученаго архитектора Віолле-ле-Дюка (L'art Russe. Paris-1877). Между прочимъ, въ примъчани 98-мъ П. Н. Полевой говоритъ о провёрке фактовъ археологической критикой. "Въ необходимости такой провёрки насъ еще более убедили те страницы новой книги Д. И. Иловайскаго, которыя онъ посвящаетъ описанію древнерусскаго орнамента, наряда и украшеній одежды" (стр. 226). Этими немногими словами авторъ "Очерковъ" заявилъ, что мое последнее сочиненіе ("Владниірскій періодъ русской исторіи") не осталось для него неизвёстнымъ и вмёстё съ тёмъ заявиль сомнёніе въ моей археологической крптикв.

Для тѣхъ, которые ознакомились съ моимъ сочиненіемъ, напомню, что относительно полемики, возникшей по поводу книги Віолле-ле Дюка, я (хотя далеко не раздѣляю всѣхъ его положеній) склоняюсь нѣсколько на его сторону въ вопросѣ о такъназываемомъ романскомъ стилѣ суздальскихъ храмовъ, ихъ украшеній и вообще древне-русскихъ орнаментовъ. Стиль этихъ орнаментовъ отразился даже на нѣкоторыхъ украшеніяхъ одежды. Въ своей книгѣ я говорю, что во всѣхъ подобныхъ украшеніяхъ въ сильной степени проявилось самостоятельное русское художество и своеобразный русскій вкусь: Сей послідній, при извістной даровитости племени, съ незапамятныхъ временъ воспитывался на роскошныхъ образцахъ искусства и промышленности, какъ греческой, такъ и восточной, преимущественно персидской, которые путемъ военной добычи, торговыхъ и другихъ сношеній постоянно притекали въ Восточную Европу" (стр. 319). Такое мое положение о своеобразномъ русскомъ вкуст, съ незапамятныхъ временъ развивавшемся на греко-восточныхъ образцахъ, очевидно, не нравится темь, которые не признають за нашими предками болже старой и болже оригинальной гражданственности. По ихъ мивню, какъ Русское государство-не древняго и самобытнаго происхожденія, а создано западными пришельцами не ранбе второй половины ІХ віка, такъ и старое русское искусство не имѣло какого-либо болѣе древняго начала и своеобразнаго характера, а явилось простымъ внёшнимъ подражаніемъ прежде Византін, потомъ западу. Это отрицаніе древне-русской самобытности, какъ мы видимъ, доходитъ до того, что п начало нашему военному искусству, будто бы, положили Варяги, и христіанство, и грамоту къ намъ ввели тоже Варяги.

Обратимся къ приведеннымъ выше положеніямъ "Очерковъ" о стилъ суздальскихъ храмовъ.

Во-первыхъ, авторъ решительно говорить объ архитектурных романскихъ образцахъ, тогда какъ въ изложении подробностей никакой собственно романской архитектуры мы не видимъ. Одно*главіе* не составляеть какой-либо отличительной романской черты: оно существуеть и въ храмахъ чисто византійскаго типа. Относительно плана суздальскихъ церквей опять мы видимъ византійскій или собственно византійско-кіевскій типъ. Нельзя сравнивать суздальскія постройки съ храмомъ св. Марка въ Венеціи, помимо этой византійско-кіевской архитектуры, которой онъ соотвътствуетъ и по времени, и но характеру стиля. Онъ такой же пятиглавый, какъ соборы Черниговскій и Новгородскій (послёдній имёетъ шестую главу надъ вежею), а своими мозапиами сближается съ Кіево-Софійскимъ. Въ планъ онъ нъсколько отступаетъ отъ нихъ; напримъръ, имъетъ только одно алтарное полукружіе, тогда какъ на Руси утвердилось преимущественно тройное. Вообще св. Маркъ принадлежитъ къ типу чисто византійскому, а не романскому, хотя последній и возникъ на византійской основъ. Далъе, нельзя говорить о какомъ-то западномъ вліянін,

которое-можеть быть-чрезъ Смоленскъ. Новгоролъ и Исковъ проникло въ свверо-восточную Россію еще ранве Анарея Боголюбскаго. Исковъ пока не игралъ значительной роди въ сношени съ Западомъ; а храмы смоленскіе и новгородскіе той эпохи принадлежать къ такому же византійскому типу, какъ п кіевскіе. Въ до-монгольскій періодъ гражданственность Суздальской Руси не была ниже Новгородской, особенно въ дълъ золчества: храмы суздальскіе несравненно пзящнёе построены и украшены, нежели храмы новгородскіе. Въ теченіе всего этого періода Суздальскій край находился поль непосредственнымь вліяніемь кіевской гражданственности, и ростовско-владимірскіе храмы доказывають это лучше всего. Авторъ "Очерковъ" начинаетъ исторію суздальскаго храмоваго зодчества съ построекъ Юрія Долгорукаго, и образцовъ для нихъ пщетъ на западъ, въ романской архитектуръ, полагаясь на выводы названныхъ выше сторонниковъ романскаго вліянія. А между тёмъ, въ книге моей (стр. 211) указанъ первоначальный образець для этого зодчества, именно Успенскій храмъ въ Кіево-печерскомъ монастыръ. Въ сказаніи Печерскаго патерика о построеніи сего последняго храма прямо говорится, что по его точному подобію Владиміръ Мономахъ создаль храмъ Богородицы въ Ростовъ, въ такую же высоту, ширину и долготу, и велълъ расписать его теми же самыми иконами и на техъ же самыхъ мѣстахъ. А сынъ Мономаха. Юрій Лолгорукій, во время своего княженія "въ ту же мъру" постропль Вогородичный соборъ въ Суздаль. (Памятники Русской Литературы XII и XIII въковъ. Изд. Яковлевымь. С.-Иб. 1872, стр. СХХИИ). Это свидетельство, досель упускавшееся изъ виду, ясно указываеть на то, что суздальское храмовое зодчество возникло нодъ непосредственнымъ вліяніемъ зодчества кіевскаго. Росписаніе иконъ на тіххъ же самыхъ мъстахъ подтверждаетъ, что архитектурные части зданія были тождественны съ Кіевопечерскимъ храмомъ. Разумвется, при дальнъйшемъ развити этого зодчества происходили нъкоторыя несущественныя видоизминенія и приспособленія первоначальнаго образца.

И такъ, вопросъ о романскомъ вліяній долженъ быть сведенъ не къ архитектурѣ, а собственно къ наружной орнаментацій и дугообразнымъ порталамъ. Хотя въ постройкѣ суздальскихъ храмовъ и участвовали западные мастера, но они должны были вполиѣ подчиняться установившемуся греко-русскому типу; церковное разъединеніе наше съ западомъ, ревность къ греческому обряду

и высшая духовная власть, находившаяся въ рукахъ Грековъ. препятствовали всякому отступленію оть этого типа. Не забудемъ, что сооружение данныхъ храмовъ производилось подъ непосредственнымъ наблюденіемъ епископовъ и вообще духовенства. Еще менъе могло быть отступленій въ украшеніи внутреннихъ ствив, которое на свверв состояло исключительно изв фресковой иконописи. Некоторая свобода могла быть предоставлена только наружнымъ украшеніямъ. Ибиствительно, художество воспользовалось этою долею свободы и нокрыло стены суздальскихъ храмовъ затъйливыми, по мъстамъ раскрашенными, рельефами. Въ этихъ только украшеніяхъ и могло сказаться вліяніе западныхъ мастеровъ, но не въ такой степени, какъ полагають поборники романскаго вліянія. Въ данныхъ украшеніяхъ несомичнио сказался и собственный русскій вкусь, какъ изв'ястно, весьма наклонный къ пестротъ и затъйливости. Оживленный споръ между романистами и византійстами по поводу суздальскаго стиля вообще начался съ 1869 года, то-есть, съ Перваго археологическаго събзда. Я внимательно следиль за этимъ споромъ. Когда же вышло сочинение Віолле-ле-Дюка, то для меня было очень важно, что такой знатокъ романской архитектуры, и по своему положенію лицо безпристрастное, не только не усмотраль въ суздальскихъ орнаментахъ псключительно романскаго вліянія, а напротивъ, указалъ на присутствіе художественнаго вкуса, развивавшагося преннущественно подъ вліяніемъ Византін и востока. Впрочемъ, ученый архитекторъ вдался нъсколько въ другую крайность, то-есть, предоставиль восточнымъ элементамъ уже чрезмърное преобладаніе. Притомъ, введенный въ заблужденіе норманскою теоріей происхожденія Руси, онъ принуталь еще п скандинавскіе элементы.

Считая проводниками романскаго вліянія въ Суздаль сѣвернорусскіе города, Смоленскъ и Новгородъ, авторъ "Очерковъ" не
обратиль вниманія еще на другое фактическое указаніє: на присутствіе рѣзныхъ узорчатыхъ порталовъ и раскрашенныхъ съ
позолотою наружныхъ рельефовъ ("прилѣповъ") въ юго-западной
Руси того времени. О нихъ говоритъ волынскій лѣтописецъ, сообщая намъ подробности о построенной Даніпломъ Романовичемъ
въ Холмѣ церкви Іоанна Златоуста. Въ Галиціи, скорѣе чѣмъ въ
Суздалѣ, могло сказаться западное вліяніе. Любопытно однако,
что приведенное лѣтописцемъ имя "хитреца", высѣкавшаго узоры
на камнѣ (Авдій), совсѣмъ не указываетъ на западное происхо-

жденіе. Конечно, и тамъ изящный Холмскій храмъ не быль какимъ-дибо нововведениемъ, а явился результатомъ долгаго предшествовавшаго развитія хуложествъ. Тоть же льтописень, по поводу татарскаго нашествія, говорить о большомъ количествъ русскихъ мастеровъ всякаго рода. Такъ-называемыя обронныя, то-есть, скульптурныя украшенія не были совершенною новостью на Русп ни въ Суздалъ, ни въ Холмъ. Они не чужды и древнекіевскимъ орнаментамъ, на что указываютъ рельефы Ярославовой гробницы и некоторые другіе фрагменты съ высеченными на камий фигурами животныхъ и людей. Звёринымъ мотивамъ-Дмитровскаго собора предшествовали таковые же мотивы кіевософійскихъ фресокъ. Въ "Очеркахъ", въ примъчаніи 94-мъ, какъ доказательство немецкой народности строителей Дмитровскаго собора и сильнаго итмецкаго вліянія на его обронныя украшенія, указаны "тв орды, которые мы видимь въ числе его орнаментовъ, и которые при Фридрихѣ I введены были въ гербъ западныхъ императоровъ". По этому поводу замътимъ, что орелъ является и гербомъ Галинкаго княженія, судя по изв'ястію той же Волынской детописи. Она говорить, что на верху каменной башин, воздвигнутой Ланіиломъ близь Холма, стояль изваянный изъ камия орелъ, и по видимому, двуглавый. Такой, именно двуглавый, орель свинётельствуеть опять о происхождении герба изъ Византіи хотя къ Галичу Германія была бы еще ближе.

Что касается до мастеровъ въ Суздальскомъ крав, то поборники преобладавшаго западнаго вліянія обыкновенно приводять свинътельство льтописи надъ 1194 годомъ по поводу обновленія собора въ городъ Суздалъ. Епископъ Іоаннъ не искалъ мастеровъ изъ Нъмцевъ, а нашелъ своихъ: одни лили олово, другіе имъ покрывали кровлю, третьи бълили ствны известью. Но здёсьговорится о мастерахъ-техникахъ, о штукатурахъ и литейщикахъ. Каменныя постройки на нашемъ съверъ начались собственно съ христіанскихъ храмовъ; а въ техническомъ отношеніи тамъ мы несомивно должны были кое-чему ноучиться у Немцевъ, между прочимъ, искусству каменной ръзьбы, особенно человъческихъ фигуръ. Но вопросъ идетъ о стилв и орнаментахъ; а это не одно и то же. Я нисколько не исключаю нъкотораго романскаго вліянія на суздальскіе приліны и прямо указываю въ своей книгѣ на участіе западныхъ мастеровъ въ суздальскихъ постройкахъ (особенно Андрея Боголюбскаго). Мое главное положение состоить въ томъ, что владиміро-суздальскій архитектурный стиль есть дальнъйшее развитіе византійско-кіевскаго, его непосредственное продолженіе; что въ суздальской орнаментаціи на-ряду съ романскимъ вліяніемъ сказался своеобразный русскій вкусъ, и проявились многіе своеобразные мотивы, напоминающіе болье восточный, чъмъ западный пошибъ. Собственно архитектурный стиль развивался не изъ романскаго, а параллельно съ нимъ; тотъ и другой имълъ византійскую основу, но суздальскій къ ней ближе, чъмъ романскій. Только варварское татарское иго воспрепятствовало дальнъйшему самобытному развитію изящнаго русскаго стиля на нашемъ съверовостокъ.

Приведенная "Очерками" въ числъ своихъ авторитетовъ анонимная брошюра, озаглавленная "Віолле-ле-Дюкъ и архитектура въ Россін", является крайнею степенью романизма въ данномъ споръ п полнымъ отрицаніемъ самобытныхъ чертъ въ древнерусскомъ художествъ. Но брошюра эта сама исполнена фактическихъ промаховъ, начиная съ того, что Ярославъ соорудилъ церковь св. Софін въ Кіевъ будто бы "по образцу храма Юстиніана въ Константинополъ" (стр. 4). Извъстно, что Кіевософійскій соборъ принадлежитъ иному, болъе позднему византийскому типу, чемъ Константинопольская Софія. Почти такая же неточность повторяется на следующей странице относительно Черниговскаго собора, въ которомъ были галлерен для женщинъ, будто бы не встръчающіяся въ другихъ русскихъ храмахъ. Хоры или галлереи для женщинъ существують и въ суздальскихъ храмахъ; но обыкновенно они ограничиваются тамъ одною западною стороною, подобно некоторымь византійскимь церквамь близкаго къ той эпохи періода. При сравненін суздальскихъ храмовъ съ кіевочерниговскими, авторъ брошюры унустиль изъ виду, напримфръ, Успенскій храмъ черниговскаго Елецкаго монастыря, который въ архитектурномъ отношенін можетъ служить однимъ изъ звеньевъ, связующихъ ростовско-суздальскій стиль съ кіево-черниговскимъ. Далье говорится, будто "области Ростова и Суздаля, покрытыя въ тъ отдаленныя времена дремучими лъсами и непроходимыми болотами, не имъли почти никакихъ сношеній съ востокомъ" (стр. 6). Это противоръчить не только арабскимь свидътельствамъ и арабскимъ монетамъ, но даже нашимъ лѣтописямъ. Болота и лъса не мъшали сообщеніямъ по водному Волжскому пути (къ тому же сношенія и связи Русскаго племени съ востокомъ начались, конечно, не съ Х въка, а еще въ тъ времена, когда Русское или Роксаланское племя сосёдило съ Босфорскимъ

царствомъ и прикавказскими народами). Далье, будто бы въ Ростовской земль до XIII выка находился всего одинь монастырь" (стр. 7), тогда какъ только извъстныхъ намъ монастырей можно насчитать около десятка. "Типъ самаго зданія владимірскаго Успенскаго собора быль избрань совершенно противуположными византійскому" (ibid.). Этотъ типъ, какъ пзвъстно, общій ростовско-суздальскимъ храмамъ, а что послужило имъ непосредственнымъ образцомъ, мы указали выше: да н безъ этого: указанія одинь поверхностный взглядь на планы по разрізы зланія убъждаетъ въ византійско-кіевскихъ образцахъ. "Ведикій князь Всеволодъ обратился (за строителями) къ Фридриху I, находившемуся съ нимъ въ близкихъ сношеніяхъ послѣ того, какъ последній пріютиль сына его, Владиміра, и помогь ему снова овладъть княжествомъ Галицкимъ" (стр. 17). Въ этихъ немногихъ словахъ находимъ цёлый рядъ неточностей. Вопервыхъ, едва ли Фридрихъ Барбарусса имъетъ какое-либо отношение къ Линтровскому собору, о которомъ лътопись упоминаетъ спустя семь льть посль его смерти. Владимірь быль племянникь на не сынъ Всеволода III. "Влизкія спошенія" между Всеволодомъ н Фридрихомъ не могли возникнуть вслёдствіе услуги, оказанной последнимь Владиміру: она случилась вы тоть моменть, когда императоръ собирался въпкрестовый походъ; действительно онь вскоръ отправился и погибъ въ этомъ походъ. Наоборотъ. Фридрихъ радушно принялъ бъглеца Владиміра, потому что прежле того находился въ дружескихъ сношеніяхъ со Всеволодомъ Помянутое выше свидътельство лътописи подъ 1194 годомъ заставляеть предполагать, что Всеволодь могь уже найдти у себя дома мастеровъ для постройки Дмитровского собора. Несколько позлнъйшій по времени Юрьевскій соборъ и его роскошное обронное узорочье даже нікоторыми поборниками романизма признаются за произведение русскихъ мастеровъ. А не могла же эта русская художественная школа образоваться вдругь, безь долгаго предварительнаго развитія. Вообще, разсказъ объ обращенін Всеволода къ Фридриху и о посылкъ симъ послъднимъ строителей не основанъ ни на какихъ данныхъ. Не продолжаемъ далбе выписокъ, обнаруживающихъ разладъ помянутой брошюры съ точными фактами. Авторъ "Очерковъ" положился на выводы этой полемической брошюры, очевидно, безъ особой критики.

#### n VI

### Заключительное слово о народности Руссовъ и Болгаръ.\*).

Въ предыдущей стать в (Спеціальные труды по начальной Русской исторіи) я старадся показать на пікоторыхъ спеціальныхъ историческихъ трудахъ послёдняго времени, въ какія неизбёжныя противоречія съ фактами и несомнёнными свидетельствами внадають тв нзследователи начальнаго періода нашей исторін, которые продолжають принимать за свой исходный пункть норманскую теорію происхожленія Руси. Вотъ уже въ теченіе несяти літь я велу постоянную, непрерывную борьбу съ этою искусственною теоріей, которая, благодаря долговременному господству въ русской исторіографіи, усивла пріобрівсти почти погматическій характерь и многочисленныхь сторонниковь. Къ тому же на ся поддержку выступила и племенная тенденція, въ линь ученыхъ преимущественно нъмецкаго происхождения. Понятно, что при подобных условіяхь легкомысленно было бы думать, что съ нею можно разъ навсегда покончить въ одинъ, въ два пріема. Ніть, чтобы покончить съ нею основательно п безповоротно, чтобы расчистить масто более прочному, более научному построенію нашего историческаго фундамента, нужно было вести возможно энергичную и неустанную борьбу, нужно было отражать сыпавшіяся съ разныхъ сторонъ возраженія, замъчанія, нелоумънія и даже глумленія. Надъюсь, соотечественники не упрекнуть меня въ томъ, чтобъ я отступилъ передъ этою борьбою. Я имъю доказательства, что Варяго-русскій вонросъ, въ 1871 году поднятый мною вновь и на новыхъ основаніяхь, пользуется несомніннымь вниманіемь русскаго образованнаго общества; хотя некоторые поверхностные отзывы и пытались ославить его скучнымъ, надобвшимъ вопросомъ. Это внимание, помимо собственнаго, научнаго интереса, служило мит не малымъ ободреніемъ въ помянутой борьбѣ. Въ настоящей своей статьѣ я желаю объяснить последний фазись вопроса, указать вообще на пріемы монхъ противниковъ и прибавить еще нѣсколько черть къ суммъ прежнихъ своихъ доказательствъ.

<sup>\*)</sup> Изъ Журн. М. Н. Пр. 1881. Май.

Я много благодаренъ моимъ возражателямъ въ томъ отношенін, что они заставляли меня вновь и вновь возвращаться къ предмету, провѣрять свои основанія и все болѣе углубляться въ сущность вопроса. Благодаря тому, нѣкоторыя его стороны и подробности, мало освѣщенныя и недостаточно развитыя въ первыхъ моихъ статьяхъ, впослѣдствін болѣе уяснились и подвинулись въ обработкѣ, а нѣкоторыя соображенія и доказательства второстепенной важности подверглись поправкамъ или совсѣмъ отброшены.

Межиу прочимъ въ своихъ изысканіяхъ о Руссахъ я натолкнулся на Болгарскія племена, обитавшія въ южной Руси, и счель необходимымъ пересмотръ вопроса о Болгарахъ. Этотъ пересмотръ привелъ меня къ тому выводу, что Болгаре, какъ и Русь, были чистое восточно-славянское племя. Тогда сдёлалось возможнымъ отнести такъназываемую славянскую параллель въ названіяхъ Дновоскихъ пороговъ у Константина Багрянороднаго именно къ названіямъ какойлибо болгарской вътви. Уяснилось тогда для меня отношение такъназываемыхъ Черныхъ Болгаръ къ Руси Тмутраканской, и сдълалось возможнымь предположение, что русскія письмена, найденныя Кирилломъ и Менодіемъ въ Крыму, были ничто иное какъ письмена славяно-болгарскін. Уяснилась такимъ образомъ и связь начальнаго русскаго христіанства съ греческими городами въ Тавридъ. Далъе, высказанное мною въ первыхъ статьяхъ предположеніе, что относительно сказанія о призваніи Варяговъ-Руси въ лътописяхъ, дошедшихъ до насъ, мы имъемъ дъло съ позднайшимъ искаженнымъ текстомъ и съ какими-то поздивишими вставками — это предположение впоследствии подверглось боле тщательному обследованію. Конечный мой выводь быль тоть, что басня о призваніи трехъ варяжскихъ князей несомивнио была внесена уже въ нервоначальный текстъ Повъсти временныхъ льть самимь игуменомъ Выдубецкимъ Сильвестромъ, который быль авторомь этой повъсти, а не переписчикомы ен (какъ ошибочно думали, полагая сочинителемъ ел печерскаго инока Нестора, автора житій пгумена Өеодосія и Бориса и Гліба). Начало басни о призваніи Варяговъ я отнесъ къ первой половин'я XI в'яка, а развитие ен-ко второй половинь, то-есть, къ эпохъ сыновей и внуковъ Ингигерды. Потомъ въ нѣкоторыхъ спискахъ лѣтописи, не ранфе конца XII вфка, Русь, посылавшая пословъ къ Варягамъ, была спутана съ самими Варягами, и тогда получился небывалый народъ Варяги-Русь. Я указаль и на самый процессь

этого искаженія, именно въ спискахъ сѣверо-восточныхъ; утвержденію такого искаженнаго текста много способствовала наступившая эпоха Татарскаго ига, эпоха упадка древне-русской образованности и затемненія кіевскихъ преданій.

Такое позднайшее искажение первоначальнаго латописнаго текста, такое смѣшеніе Варяговъ и Руси въ одинъ народъ невѣжественными переписчиками и сводчиками я выставилъ краеугольнымъ камнемъ всего зданія порманской системы происхожденія Руси, и пригласилъ монхъ противниковъ опровергнуть прежде всего этотъ мой главный выводъ. Весьма любопытно то обстоятельство, что противники, не смотря на многократныя заявленія съ моей стороны, до сихъ поръ тщательно обходили именно этотъ основной пунктъ моей Роксаланской системы или стародавняго туземнаго происхожденія Руси. Даже напболье почтенные пзъ нихъ въ своихъ возраженіяхъ принисывали мит такое митніе, будто самая легенда о призванін Варяговъ "была сочинена въ Новгородъ въ XIII въкъ". При этомъ обыкновенно они ссылались на первыя мои статьи, невърно ихъ перетолковывая и совсёмъ нгнорируя последующія, и именно те, въ которыхъ основное мое положение объ искажении текста развито наиболже. Вообще отъ такого невниманія къ новой постановкі вопроса и къ другимъ существеннымъ моимъ основаніямъ полемика неизбъжно должна была затянуться. Мнъ не ръдко приходилось напоминать, что отвъты на многія возраженія уже даны въ монхъ статьяхъ; что прежде, нежели повторять эти возраженія, слідовало опровергнуть мон отвъты. Я даже приходиль иногда къ убъжденію, что противники не только не вникали въ мои доводы, но и просто не читали ихъ толкомъ или совствит не читали.

Въ особенности любопытны пріемы норманистовь по отношенію къ филологической сторонѣ вопроса. Если въ первыхъ монхъ статьяхъ и были сдѣланы попытки дать иныя объясненія собственнымъ именамъ, нежели давала норманская система, то впослѣдствіи, глубже вникая въ эту сторону, я убѣдился въ полной несостоятельности современной филологической пауки точно и удовлетворительно объяснить памъ древнія личныя имена и географическія названія; приглашаль пока просто остановиться на фактѣ несомиѣннаго употребленія большинства данныхъ именъ у восточныхъ Славянъ, употребленія, засвидѣтельствованнаго разнообразными источниками, и предлагалъ только объясненія примѣрныя, за исключеніемъ немногихъ случаевъ, относительно ко-

торыхъ высказалъ положительное заключеніе. Норманисты продолжали приорировать эту мою основную мысль и голословно присвоивать своей этимологіи монополію научности, не смотря на воніющія натяжки и произволъ своихъ объясненій. Несостоятельность ихъ филологіи доказывается тімь, что если они въ подтвержденіе своихъ толкованій и ссылались на какія-то законы языка, то при семъ никогда не могли привести ни одного яснаго, безспорнаго закона, который могъ бы точно и фактически быть провітеннымъ. А между тімь имъ оставался неизвітеннымъ такой факторъ, какъ законъ народнаго осмысленія многихъ собственныхъ именъ, которыхъ настоящій смыслъ или давно утратился, или быль непонятенъ по своему инородческому происхожденію. Кроміте того, они злоупотребляли тою возможностью, которую представляеть для этимологическихъ толкованій общее арійское родство языковъ німецкаго и славянскаго кория.

И такъ, никто изъ монхъ спеціальныхъ возражателей, сколько нибудь извастныхъ въ ученой литература, не можетъ пожаловаться, чтобъ онъ остался безъ ответа съ моей стороны. Въ особенности это относится въ покойному Погодину и А. А. Кунику. Последніе мон ответы были представлены на разсужденія о Варягахъ-Русп того же петербургскаго академика Кунпка, копенгагенскаго профессора Гомсена и покойнаго нашего историка Соловьева (см. выше). Кром' такихъ спеціальныхъ противниковъ. въ нашей наукъ и литературъ послъдняго времени встръчались и другіе, которые, не принимая на себя систематической полемики со мною, высказывались или вообще за норманскую систему, или прямо противъ меня, при удобномъ случав, мимоходомъ. Но такъ какъ ихъ мивнія выражались большею частію или слишкомъ отрывочно, или въ голословной, бездоказательной формъ, то они почти не представляють матеріала для научной полемики. Однако я не желаль по возможности и таковыхъ противниковъ оставлять совсёмь безь отвёта. (Послёднимь доказательствомь тому служитъ мон предыдущая статья). Въ настоящее время представлю еще примфръ выставленныхъ противъ меня нѣкоторыхъ соображеній, не выдерживающих фактической провфрки.

На Казанскомъ археологическомъ съйздѣ 1877 года одинъ весьма уважаемый мною ученый, хотя и не безусловный сторонникъ норманской теоріи, по поводу своего реферата "О характерѣ власти нашихъ первыхъ князей", высказалъ, между прочимъ, два возраженія. Противъ туземнаго ихъ происхожденія будто бы

говорять слёдующія обстоятельства: 1) на Руси не сохранилось народныхъ легендъ о божественномъ происхожлении князей, какъ это встрвчается у другихъ народовъ, и 2) начальная хронологія нашей льтописи достовърна, такъ какъ льтописенъ пользовался какими-то старыми запислии, что полтвержлается его сказаніемъ о кометъ 912 года, (Возраженія эти, хотя и не вполнъ, напечатаны въ "Извистиях Четвертаю археологического съпзда". Казань, 1877 стр. 125 — 127). Случайно я не могь въ то время отвътить на эти возраженія. Отвічаю теперь. Легенны о божественномъ происхожденій князей не везді сохранились и у другихъ народовъ. А главное, у кого мы будемъ искать сохраненія такихъ дегенаъ на Руси? Онъ, конечно, могли принадлежать только языческому періоду: а нашъ лѣтописецъ-монахъ или пгуменъ менѣе всего расположень быль передавать потомству мпоологическія басни. И если онъ, почему бы то ни было, разъ остановился на извъстномъ домыслѣ о призванін килзей изъ-за моря, то естественно не желаль и повторять такія легенды, которыя противоръчили бы этому его излюбленному домыслу. Скорфе всего полобная легенда могла сохраниться въ поэтическихъ произведеніяхъ, проникнутыхъ языческимь міровозэрівніємь. И она дійствительно сохранилась. Слово о Полку Игоревъ прямо называетъ Русскихъ князей потомками (внуками) Дажьбога. Поэть, конечно, не самъ придумалъ такую генеалогію, а взяль ее изъ народныхь эпическихъ сказаній. Мало віроятія, чтобы таковыя сказанія остались совершенно неизвёстными автору начальной лётописи; пгумну Сильвестру; но онь, повторяю, съ своей точки зрѣнія относплся къ подобной генеалогін непріязненно, отринательно. Что же касается до кометы 912 года, то она менъе всего можетъ свидътельствовать въ нользу какихъ-то современныхъ ей русскихъ записокъ и достовърности лътописной хронологіи о варяжскихъ князьяхъ. Извъстно, что образцомъ и главнымъ источникомъ начальной летописи служиль славянскій переводь византійской хроники Амартола и его продолжателей. Изъ той же хропики заимствовано также извъстіе и о кометь 912 г. (см. греческій тексть въ Учен. Зап. Акад. Н., кн. VI, стр. 797). Въ русской лѣтописи оно, конечно ошибкой, отнесено къ 911 году. Мы увърены, что многоуважаемый ученый (К. Н. Бестужевъ-Рюминъ) приметь наше объяснение съ обычными ему безпристрастіемъ и любовью къ исторической истинъ.

Пользуюсь случаемъ прибавить кое-что къ вопросу объ источникахъ русскаго начальнаго лётописца.

Въ прежнихъ своихъ работахъ я уже указывалъ на результаты. которые получаются отъ сравненія всёхъ извёстій дётописи о морскихъ походахъ въ Византію. Оказывается, что извъстія о похолахъ 865 и 941 гг. заимствованы ею буквально изъ хроники Амартола и его продолжателей, и въ нихъ не упоминается о Варягахъ. Извъстія о походахъ 907 и 944 гг. свои собственныя, не заимствованныя: они баснословны и пришлетають Варяговъ. Наконецъ, извъстіе о походъ 1043 г. очевидно самостоятельное; независимое отъ византійскихъ хроникъ; оно отличается отъ нихъ подробностями, но сходно съ ними указываетъ на участіе наемныхъ Варяговъ. Такимъ образомъ, это участие въ данномъ морскомъ походъ является несомнъннымъ и хронологически первымъ. А отсюда, отъ временъ Владиміра и Ярослава, отъ конца Х и первой половины XI века, детописенъ делаль произвольное заключение о присутствии Варяговъ и въ двухъ номянутыхь предыдущихъ походахъ, о которыхъ онъ не имълъ положительныхъ, достовёрныхъ свёдёній (см. выше стр. 372—374). Я высказалъ предположение, что нашъ летописецъ известие о походе 1043 года, конечно, "почерпнулъ изъ разказовъ стариковъ, современниковъ самому событію". Это предположеніе свое могу подтвердить и дополнить следующею догадкою, основанною на сопоставленіи разныхъ свидѣтельствъ самой лѣтописи. Подъ 1106 г. въ ней говорится: "преставися Янь, старецъ добрый, живь льть 90; оть него же азъ многа словеса слышахъ, еже и вписахъ въ лътописанъи семъ; его же гробъ есть въ Печерскомъ монастыръ въ притворъ". Этотъ старецъ быль никто иной, какъ знатный кіевскій бояринъ Янъ Вышатичь, другъ знаменитаго игумена Өеодосія Печерскаго. Авторъ лътониси, игуменъ Выдубецкій Сильвестръ, въроятно, самъ былъ печерскимъ пнокомъ при Өеодосів, а потому имвлъ возможность неръдко слышать разказы Яна, когда тоть посъщаль монастырь (а м. б. онъ беседоваль съ Яномъ, уже будучи Выдубецкимъ нгуменомъ?). Къ разказамъ Яна, приводимымъ лътописью, несомивнно принадлежить пространное извъстіе о волхвахъ въ Ростовской области подъ 1071 г., при чемъ Янъ Вышатичъ главнымъ образомъ повъствовалъ о собственныхъ подвигахъ. Если обратимся къ неудачному походу Руси на Царьградъ въ 1043 г., то увидимъ, во-первыхъ, что тутъ не только подтверждается присутствіе наемныхъ Варяговъ, но и прямо указано на ихъ антагонизмъ или несогласіе съ Русью; а во-вторыхъ, явно прославляется Вышата, "отецъ Яневъ", въ ущербъ другимъ начальникамъ. Изъ всѣхъ воеводъ только одинъ Вышата не захотѣлъ покинуть 6,000 Руси, выброшенной бурею на берегъ, и сказалъ мужественныя слова: "аще живъ буду, съ ними, аще ли погибну, то съ дружиною". Въ этомъ извѣстіи нельзя не узнать того же источника, то-есть, Яна Вышатича, который очевидно любилъ разказать что-нибудь любопытное или похвальное о себѣ и своемъ отцѣ. Подробности похода 1043 г. онъ, конечно, слыхалъ отъ отца Вышаты; но и самъ Янъ могъ лично участвовать въ томъ же походѣ, такъ какъ имѣлъ уже 27 лѣтъ отъ роду.

Если мы ближе всмотримся въ то обстоятельство, что, только благодаря старикамъ, подобнымъ Яну Вышатичу, лѣтописецъ могъ вести достовърное повъствованіе съ конца Х или начала ХІ въка; что туземныхъ историческихъ записей о русскихъ событіяхъ онъ не имълъ ранъе ХІ въка (исключан нѣкоторые договоры съ Греками), то еще болъе убъдимся въ томъ, какъ шатки и ненадежны его извъстія о событіяхъ ІХ въка, и какое поле представлялось разнаго рода генеалогическимъ баснямъ и тенденціознымъ домысламъ. Онъ, напримъръ, ровно ничего не знаетъ, по крайней мъръ не говоритъ, о великихъ походахъ Руси на востокъ, въ Каспійское море, въ первой половинъ Х въка; о чемъ такъ громко повъствуютъ арабскіе писатели.

Въ параллель съ басней о призвани варяжскихъ князей можно поставить въ нашихъ лътописяхъ и другія сказанія, сообщаемыя еше болъе положительнымъ тономъ, но фактически совершенно невърныя, и даже цълые документы, Богъ въсть на какихъ основаніяхъ сочиненныя. Напримъръ "Сказаніе о убіеніи Батыя во Угрехъ" (Воскресенск. и Няконовск.), или "Рукописаніе Магнуша короля Свёйскаго" (Новогор. IV подъ 1347 г. Воскресенск. и Софійск. подъ 1352, Никоновская). Мало того, въ настоящее время на Валаамъ монахи покажутъ вамъ даже могилу этого Магнуса, который будто бы здёсь окончиль свою жизнь православнымъ инокомъ. Это также какъ въ наше время сочинили могилу Синеуса около Бълозерска, а подъ Новгородомъ вы найдете могилу Гостомысла. Въ недавнее время развалины каменной кръпости въ Старой Ладогъ стали именовать "Рюриковымъ Городищемь"; хотя нъть никакихь свидътельствъ о древности такого названія, и хотя літописи прямо свидітельствують, что эта крітьпость построена ладоженить посадникомъ Павломъ при Владиміръ Моновахъ, именно въ 1116 году. Тъмъ не менъе можно иногда встрѣтить ссылки на подобныя названія и могилы, какъ будто на какое-либо историческое свидѣтельство.

Впрочемъ опять повторяю, что не призвание трехъ иноземныхъ князей (наставительный домыселъ о началѣ княжеской власти какъ источникѣ гражданскаго порядка) считаю я корнемъ или узломъ всего вопроса и всей норманской системы, а несомнѣнное искаженіе первоначальнаго лѣтописнаго текста, повлекшее за собою смѣшеніе туземной Руси съ заморскими Варягами въ одинъ небывалый народъ. Приглашаю своихъ противниковъ, и прежде всѣхъ достоуважаемаго А. А. Куника, сосредоточиться на этомъ пунктѣ и сопоставленіемъ всѣхъ существующихъ текстовъ опровергнуть это мое главное положеніе.

Въ виду такого приглашенія, приведу вкратцѣ мои доводы относительно позднѣйшаго искаженія лѣтописнаго текста, въ которомъ первоначально Русь стояла на первомъ мѣстѣ въ ряду народовъ, призывавшихъ варяжскихъ князей.

- 1) Новгородскія лівтописи, начало которыхь до наст не дошло, несомнівню заключали въ себів легенду о призваніи князей. На это указывають: слова новгородскихь пословь въ Швеціи въ 1611 году, отрывовь изъ Іоакимовой лівтописи и Лівтописець патріарха Никифора. Но въ новгородскихъ лівтописяхъ Русь вмістів съ другими народами участвуеть въ призваніи князей отъ заморскихъ Варяговь (а не отъ Варяго-Русовь), о чемъ свидітельствують тоть же Іоакимовскій отрывовь, а главнымь образомь Лівтописець патріарха Никифора. Сей послідній не только составлень въ Новгородів, но и дошель до насть въ рукописи ХІІІ віка; слідовательно, это самый старшій изъ всімть имівощихся на лицо лівтописныхъ списковь. А тамъ ясно сказано: "Придоша Русь, Чюдь, Словівне, Кривичи къ Варягомъ, різша: земля наша" и проч.
- 2) Древніе (ХІІ—ХІУ вв.) западно-русскіе списки начальной лізтописи, равно и самые кіевскіе списки, до насъ не дошли. Но они имізли тексть легенды приблизительно въ томь же видів, какъ и новгородскіе. Доказательствомь тому служать черпавшіе изъ нихъ свои разказы о Руси польскіе историки Длугошъ, Кромеръ, Мізховскій, Стрыйковскій и др. Историки эти сообщають, что трехъ варяжскихъ князей призваль не кто другой какъ сама Русь или собственно часть ея (nonnulae Ruthenorum nationes—у Длугоша). Въ особенности для насъ важно показаніе Стрыйковскаго, передающаго подробно легенду о призваніи князей съ цитатой изъ русскихъ лізтописей. Онъ говорить, что русскія лізтописи

не сообщають, кто были Варяги, и предается по этому поводу разнымь домысламь, между прочимь сближаеть Варяговь съ Ваграми славяно-балтійскими. (Воть когда уже начались измышленія славяно-балтійской теоріп!). Но замічательны слідующія его слова: "Літописцы русскіе, не зная, кто были Варяги, прямо начинають свои хроники такимь образомь: послаша Русь по Варягамь, говоря "приходите княжить и владіть нами" и проч. Къ тімь же писателямь XVI віка, знакомымь съ русскими літописями и отділявшимь Русь оть Варяговь, принадлежить и Гер-

берштейнъ.

3) Въ некоторыхъ имеющихся спискахъ Повести временныхъ льть, и между прочимь въ старейшихъ, сохранились явные следы первоначальной, то-есть, Спльвестровой редакции. Напримеръ, въ Лаврентьевскомъ, Ипатьевскомъ, Троицкомъ, Переяславскомъ при описаніи посольства за море сказано: "ріша Русь, Чюдь, Словъне, Кривичи и Весь: земля наша" и проч. Въ другихъ спискахъ (напримъръ, Радзивиловскомъ) стоитъ: "ръша Руси, Чудь, Словъне, Кривичи". Весьма въроятно, что именно эта ошибка какого-то писца, сказавшаго Руси вмѣсто Русь, повторенная другими переписчиками, и послужила однимъ изъ источниковъ искаженнаго текста. Такъ какъ выходило, что послы, отправленные къ Варягамъ, обращались съ своей речью къ Руси, то заключили о ихъ тожествъ, и въ нъкоторыхъ лътописныхъ сводахъ получился небывалый народъ Варяги-Русь. По отдёленіи Русп отъ призывающихъ народовъ, на первоиъ мѣстѣ въ числѣ сихъ народовъ осталась Чудь, чемъ и объясняется это странное первенство Чуди передъ Славянами въ дълъ призванія князей. (То же въ сводахъ Софійскомъ и Воскресенскомъ).

4) Когда Русь по ошибкѣ и невѣжеству переппсчиковъ отнесена была къ Варягамъ, тогда явились въ текстѣ позднѣйшія вставки или глоссы, старавшіяся пояснить этихъ непонятныхъ Варяго-Руссовъ. Напримѣръ: "сице бо звяхуть ты Варагы Русь яко се друзіи зовутся Свсе, друзіи Урмани, Англяне, иніи Готе". Или: " отъ тѣхъ прозвася Русская земля Новгородци, ти суть людіе Новгородцы отъ рода Варяжска, преже бо бѣша Словѣне" (по Лаврент. списку); то-есть: отъ Варягъ прозвались Русскою землею Новгородцы; а эти Новгородцы, будучи Варяжскаго рода, прежде были Славянами—безсмыслица полная. Но если возьмемъ въ расчетъ Ипатьевскій списокъ, гдѣ въ данномъ мѣстѣ сказано только: "отъ тѣхъ Варягъ (то-есть отъ Рюрика съ братьями)

прозвася Русская земля", и сравнимъ съ однимъ предыдущимъ мъстомъ лътописи, то можетъ быть, доберемся и до происхожие: нія этой глоссы. А именно: "въ літо 6360, индикта 15, начению Михаплу царствовати, начася прозывати Русская земля. О семъ бо увъдахомъ яко при семъ цари приходища Русь на Царьградъ. якоже пишеть въ лѣтописаніи грѣпкомъ". Въ этомъ первоначальномъ текстъ довольно ясно говорится, что Русская земля тогла-то. при Михаилъ наръ, стала впервые прозываться, то-есть, впервые имя Руси встратилось въ хроника Георгія Амартола по поводу нападенія на Царьградъ. А глоссаторъ поняль это буквально. то-есть. что Русь стала называться Русью только съ того времени, къ которому легенда пріурочила свое призваніе варяжскихъ князей. Выходило такимъ образомъ, что имя Руси пришло къ намъ съ этими князьями, и темъ боле, что (по указанной выше ошновъ пословъ посыдали Чудь и Славяне въ Руси. Но рядомъ съ подобными глоссами остались и другія, явно противоръчащія имъ выраженія первоначальной редакціи. Наприміръ: "Поляне яже зовомая Русь"; пли: "Словенескъ языкъ и русскій одинъ". Образчикъ позднайшаго нскаженія текста о призванін видимъ п на словъ Весь. Въ нъкоторыхъ спискахъ она занимаетъ послъднее мъсто въ ряду призывающихъ народовъ, а въ другихъ обратилась въ слово вси или вся и отнесена то къ предыдущему слову ("Кривичи вси"), то къ последующему ("вся вемля наша"). Следовательно, названія перваго народа мнимой федераціп (Русь) и последняго (Весь) подверглись отделенію отъ этой федераціп, искажению и вообще путаниць.

5) Тѣ же польскіе историки указывають на другой факть искаженія въ первоначальномъ тексть, именно на Оскольда и Дира, которые являются у нихъ туземными князьями, потомками миенческаго Кія, что гораздо естественнье и сообразнье съ ходомъ разсказа. (Нѣчто подобное видимъ въ Степен. кн., Никоновс. лѣт. и Русск. хронографъ въ Избориикъ А. Попова). Все это указываеть на разнообразіе, на варіанты лѣтописнаго текста. Наконецъ, еслибы въ первоначальномъ тексть легенды прямо и положительно говорилось, что Русь принадлежала къ Варягамъ, то не могло бы явиться и весьма разнообразнаго толкованія имени Руси по свидѣтельству польскихъ историковъ и нѣкоторыхъ русскихъ лѣтописей; Кромъ домысла о происхожденіи) ел отъ Варяговъ, приводилось до шести слѣдующихъ толкованій; 1) отъ Руса, брата Чеху и Леху; 2) отъ дармамскаю народа Роксаланъ;

3) отъ города Pycы; 4) отъ русыхъ волосъ; 5) отъ слова разсвянія; 6) отъ  $pn\kappa u$  Pych или Pocv.

Надѣюсь, что всѣ приведенныя мною ссылки и указаніи суть факты, которые каждый можеть провѣрить. А затѣмъ приглашаю опровергнуть тѣ выводы, которые я дѣлаю на основаніи этихъ фактовъ.

Изысканія о началь Русп, какъ и сказаль, натолкнули меня, между прочимъ, на вопросъ о народности древнихъ Болгаръ. А пересмотръ этого вопроса привелъ меня къ тому убъжденію, что прежнее его ръшение было основано на явныхъ недоразумъніяхъ и предвзятыхъ толкованіяхъ. Та же нізмецкая наука, которая построила норманскую систему Руси, усмотрела въ Болгарахъ какое-то туранское происхождение. Противъ нея возсталъ было Венелинъ. Но Шафарикъ, находивинися подъ непосредственнымъ вліяніемъ этой науки, своимъ авторитетомъ сосвятилъ мивніе Немцевъ; а за нимъ и западные, и наши слависты начали повторять это митие какъ бы какую-то, въ самомъ деле, научную истину. Въ дъйствительности никто изъ нихъ, положительно никто, не занялся этимъ вопросомъ спеціально и не обслъдоваль его со всёхь сторонь. Тёмь не менёе, нёкоторые изъ нихъ, въ особенности гг. Макушевъ и Ягичъ, за одно съ А. А. Куникомъ, весьма враждебно отнеслись къ моему изследованию о происхождении Волгаръ. Между твиъ до сихъ поръ последователи туранской теоріи сами еще не установили твердаго, опредълецнаго мивнія обърэтомър происхожденін: большая частышхъ, вслёдъ за Шафарикомъ, видитъ въ Болгарахъ Чудское или Финское илемя, а ивкоторые усматривають въ пихъ Турецкую расу. Г. Куникъ построилъ даже особую теорію чуванско - татарскаго ихъ происхожденія. Главнымъ орудіемъ подобныхъ теорій служитт все та же несчастная этимологія собственныхъ именъ, которыя не поддаются никакимъ строго научнымъ объясненіямъ, а обыкновенно вздергиваются на этимологическую дыбу (любимое выражение нашихъ порманистовъ), благодаря которой и получаются желаемые результаты. Любопытно при этомъ, что люди, не знающіе финскихъ или татарскихъ языковъ, смёло относятъ данныя дмена къдтому пли другому изъ этихъдизыковъ.

Немалое вліяніе им'єть въ этомь вопросі то обстоятельство, что наши университетскіе слависты—собственно спеціалисты по

славянскимъ нарѣчіямъ, а не по славянской исторіи. Каоедра славянская большею частію у насъ такъ поставлена, что исторія Славянъ какъ бы для нея необязательна, а обязательны только ихъ нарѣчія. Еще менѣе можемъ ожидать строго научной, безпристрастной обработки древне-славянской исторіи отъ нашихъ академиковъ-Нѣмцевъ. Поэтому и не удивительно, что древнѣйшая исторія славянства еще не имѣетъ подъ собою твердо установленной почвы и слишкомъ далеко отстала отъ той степени обработки, какою пользуется въ наукѣ начальная исторія племени Германскаго.

По поводу Болгаръ я уже пивлъ случай отввчать гг. Макушеву и Кунпку. (См. выше "Къ вопросу о Болгарахъ") Г. Ягичу отвъчать было нечего, потому что его ивмецкое изданіе Archiv für Slavische Philologie при всякомъ удобномъ случав ръзко, но юлословно высказывало свое несочувствіе монмъ изслъдованіямъ о Руси и Болгарахъ. Другое дъло, еслибы г. Ягичъ попытался что-нибудь въ этихъ изслъдованіяхъ опровергнуть систематически, научнымъ образомъ. Но такъ какъ, будучи филологомъ и отчасти этнографомъ, онъ менъе всего историкъ славянства, то собственно нельзя и ожидать отъ него подобныхъ опроверженій.

Между твит недостатокъ исторической почвы, недостатокъ историко-критическаго метода по отношеню къ древней истории славиства со стороны славистовъ-профессоровъ, какъ мы видимъ, отражается и на ихъ ученикахъ, то-есть, на твхъ молодыхъ ученыхъ, которые посвящаютъ свои труды какому-либо отдълу именно изъ этой древней славянской истории.

Передъ нами, напримъръ, два сочиненія молодыхъ ученыхъ, относящіяся въ Балканскимъ Славянамъ; одно: "Изъ исторіи древнихъ Болгаръ" М. Соколова. С.-Пб. 1879; другое: "Извъстія Константина Багрянороднаго о Сербахъ и Хорватахъ" К. Грота. С.-Пб. 1880. Оба сочиненія удостоены награжденія золотой медалью отъ С.-Петербурскаго университета. Награда заслуженная: отъ молодыхъ ученыхъ невозможно и требовать болѣе основательнаго знакомства съ источниками и литературою предмета; нельзя также требовать отъ нихъ вполнѣ самостоятельнаго и зрѣлаго критическаго отношенія къ этой литературѣ. Отдавая должную имъ справедливость вообще, мы остановимся только на томъ, какъ они отнеслись къ вопросу о болгарской народности. Преимущественно укажемъ на сочиненіе г. Соколова, которое спеціально посвящено Болгарамъ; оно распадается на двѣ

половины: "Образованіе болгарской національности" и "Принятіе христіанства Болгарскими Славянами".

Казалось бы, что сочинение, на половину посвященное вопросу о національности Болгарь, должно было отнестись къ нему съ особымъ тщаніемъ, разсмотрѣть новую постановку этого вопроса н взвъсить ея доводы. Ничуть не бывало. Тутъ мы видимъ повтореніе все тъхъ же пріемовъ и натяжекъ, которые такъ запутали и затемнили вопросъ. Перечисляется масса славянскихъ племенъ, поселившихся въ восточной половинъ Балканскаго полуострова, съ ихъ именами и мъстами жительства, и эти племена трактуются отабльно отъ Болгаръ, какъ бы существовавшіе тамъ до ихъ прихода (57-58). А между темъ источники упоминають объ этихъ славянскихъ племенахъ уже послѣ водворенія Аспаруховыхъ Болгаръ, и нътъ никакихъ данныхъ утверждать, чтобъ это не были племена именно Болгарскія. И тѣ семь славянскихъ родовъ, которые нашелъ тамъ Аспарухъ (точне Есперикъ), кроме Сербовъ (или Сѣверянъ), были, вѣроятнѣе всего, Болгары, переселеніе которыхъ за Дунай совершалось въ теченіе, по крайней мъръ, двухъ стольтій до Аспаруха. Самъ авторъ соглашается. что Кутургуры, поселившіеся во Оракій при Юстиніанв, были Болгары; что сіп посл'ядніе появились за Дунаемъ еще рап'яе, въ V въкъ; что съ того времени не прекращалось ихъ движеніе въ эту сторону (стр. 40 и далбе). Но въ то же время авторъ прододжаеть исходнымъ пунктомъ для болгарской исторіи считать легенду о Куврать и его пяти сыновьяхь, относимыхь къ VII въку, и безъ всякихъ доказательствъ выдавать эту легенду за историческій факть. Нельзя же принять за серьёзное возраженіе мні и за доказательство ея историчности предположеніе, что "въ нхъ (Никифора и Феофана) изложеніи сохранились сл'яды близости къ событію автора того источника, которымь они пользовались" (76). И это единственное возражение, которое я встрътиль у г. Соколова на изследование мое о Болгарахъ. Впрочемъ, онъ упомпнаетъ обо мнъ еще разъ, замътивъ, что я свое мнъніе о воинственности Славянъ заимствовалъ у г. Дринова (91). Между тъмъ моя борьба съ антиславистами появилась въ печати, если не ошибаюсь, двумя годами ранве диссертаціи г. Дринова, который притомъ въ своей диссертаціи въ отношеніи Болгаръ принадлежить также къ антиславистамъ. Г. Соколовъ добавляетъ при этомъ: "Достаточно подробное опровержение теоріи Иловайскаго сдълалъ Макушевъ въ рецензін на книгу Иречка" (объ

AND PROPERTY OF THE PARTY OF TH

этомъ опровержени г. Макушева, поверхностномъ и голословномъ, см. мой отвётъ выше). Я даже полагаю, что г. Соколовъ прочелъ только рецензію г. Макушева, но моего паследованія, въроятно, не читаль.

"Что касается національности Болгаръ, то въ настоящее время можно считать окончательно доказаннымь, къ какой группъ народовъ они принадлежали" говоритъ г. Соколовъ (89). И тутъ же изъ дальнейшаго развития этого положения мы видимъ. что ничего не только окончательно не доказано, а напротивъ, сами антислависты распадаются на двъ категоріи: одни относять Болгаръ къ Чудской или Финской группъ, а другіе-къ Тюркской, Г. Соколовъ склоняется къ последней. Затемъ следують обычныя измышленія противъ арійской народности Болгаръ, какъ-то: "конный, воинственный народъ со многими обычаями, свойственнымп только азіатскимь народамь турецко-татарскаго племени"; "кръпкая военная организація, развитое военное искусство и сильная монархическая власть", и все это противуполагается "мягкимъ нравамъ Славянъ", отсутствио у нихъ "военной, государственной организаціи". Отсталость и ненаучность подобныхъ доводовъ я уже объясняль не разъ и не буду вновь о нихъ распространяться. Туть все произвольно и гадательно. Откуда, напримфръ, изъ какихъ источниковъ взято это положение о сильной монархической власти у Болгаръ еще въ то время, когда они появились на предёлахь Византійской имперіи? И чёмь она была сильнье княжеской власти у Русскихъ и другихъ Славянъ? Что это за смѣшеніе всѣхъ Славянъ того времени въ одинъ мирный, осъдлый, ившій народъ? Исторія застаеть Славянь на пространствъ отъ Адріатическаго моря до Волги, въ гористыхъ и степныхъ мёстахъ, по берегамъ морей и внутри континента, въ сосъдствъ съ дикими пекультурными народами, и все это будто пивло одни обычап, одинъ складъ жизни, одно политическое состояніе н т. д.? Откуда это гаданіе, что пменно восточные Славяне, пришедшіе прямо изъ черноморскихъ степей, не могли явиться народомъ грубымъ, склоннымъ къ грабежу и разоренію чужихъ земель? Произволъ во всёхъ этихъ доводахъ слишкомъ очевидень, чтобь имъть притязание на какое-нибудь научное значеніе.

Въ своихъ изследованіяхъ я, надёюсь, ясно показалъ, что, говоря о нравахъ и обычаяхъ, наивно было бы смешивать вопросъ о степени и характере культуры съ вопросомъ о народности, что

остатки кочеваго быта не могуть служить признаками исключительно туранскаго происхожденія, и т. п.

Верхъ совершенства въ пріемахъ антиславистовъ составляютъ ть гаданія, посредствомъ которыхъ они пытаются объяснить быстрое и совершенно непонятное превращение Болгаръ въ Славянъ уже въ IX въкъ. Вотъ эти гаданія: "Вліяніе Славянъ на Болгаръ началось ранве ихъ переселенія за Дунай"; "очень можеть быть, что въ Аспаруховой ордъ быль элементъ славянскій". "Болгарскій элементъ несомнънно продолжалъ существовать и послъ крещенія Болгарь—въ Добруджь, удобной для пастбищь коней, гдь положение ихъ было изолировано". "Орда Аспаруха была не очень многочисленна, не могла довольствоваться собственными силами и для борьбы съ Греками употребляла покоренныхъ Славянъ" (93-94). Въ наше время исторической критики какъ-то совъстно вести борьбу съ такими напвными пріемами; ихъ несостоятельность должна бросаться въ глаза даже всякому, не посвященному въ дъло науки и обладающему только здравымъ смысломъ. Чтобы спасти мнимое туранство Болгаръ, оказывается необходимымъ прибъгнуть къ такимъ произвольнымъ, ни на какихъ историческихъ свидетельствахъ неоснованнымъ гаданіямъ, какъ малочисленность Волгаръ и присутствие Славянъ въ какой-то Волгарской ордь еще прежде ея переселенія за Дунай. Оказывается, что этотъ грозный, воинственный Болгарскій народъ быль такъ слабъ, что покориль себъ Балканскихъ Славянъ съ помощью невоинственныхъ, покоренных Славянъ, неизвъстно откуда взявшихся и къ какой вътви принадлежавшихъ. Оказывается, что этотъ энергическій, господствующій надъ Славянами народъ, снабженный сильною манархическою властью п военно-государственною организаціей, не устояль передъ кроткимъ, покореннымъ племенемъ и быстро растаялъ; при чемъ принялъ его языкъ, и такъ основательно, что не оставиль въ этомъ языкъ никакихъ своихъ следовъ. А что это за Болгары, сохранившіе свою татарскую народность въ Добруджъ? На какихъ источникахъ это основано? И куда же псчезла эта, якобы сохранившаяся тамъ народность? Совершенно несправедливо также ссылаться на принятіе христіанства въ оправданіе такого превращенія. Хрпстіанство тутъ не причемъ. Угры также покорили Славянъ, поселились между ними, крестились (сначала также по византійскому обряду), однако не утратили своего языка и народности. Вообще такихъ примъровъ нътъ, чтобы какой-либо господствующій народъ быстро утратиль свой изыкъ, принявъ христіанство. Однимъ словомъ, тутъ мы встръчаемъ полное невъдъніе основныхъ, элементарныхъ законовъ исторической жизни народовъ и государствъ, совершенное невъдъніе законовъ вымиранія старыхъ языковъ или образованія новыхъ. Ничего подобнаго нигдъ исторія намъ не представляєтъ.

Обращу внимание еще на слъдующее:

Рядомъ съ произвольнымъ предположениемъ о малочисленности Болгаръ ставится еще другое произвольное предположение о томъ, что они ославянились не такъ быстро; что отъ VII въка (времени ихъ окончательнаго водворенія за Дунаемъ) до IX вѣка (времени крещенія и славянской письменности) прошло около двухъ въковъ. И этотъ срокъ все-таки небывалый для превращенія господствующаго энергическаго племени въ покоренное, притомъ яко бы вялое, пассивное племя, дотолъ ничемъ себя не заявившее и никакою культурою не обладавшее. Но не замъчаютъ еще при этомъ слъдующаго промаха. Доказательства неславянства Болгаръ, на основании ихъ варварскихъ нравовъ, сгрупппрованныя Шафарикомъ (на котораго ссылаются), взяты преимущественно изъ войнъ Крума съ Византіей и изъ Отвътовъ папы Николая I въ 866 г. Въ эпоху же своего крещенія (около 860 г.) Болгары пользуются славянскою грамотой п вообще являются уже чистыми Славянами. И такъ, если взять въ расчетъ варварство. Болгаръ во время Крума, то для превращенія ихъ въ Славянъ получится какихъ-нибудь пятьдесять лъть. А если принять во внимание указание на варварские (по Шафарику финскіе) обычан въ Отвътахъ Николая I, то для превращенія Болгаръ въ Славянъ не только времени не останется, а первые продолжали оставаться Болгарами, то-есть, самими собою, такъ сказать, внѣ всякихъ сроковъ. Однимъ словомъ, со всёхъ сторонъ такія воліющія противоречія, такое отсутствіе смысла, что говорить послѣ того о какомъ - то туранствъ болгарскихъ личныхъ именъ, прибъгая при этомъ къ греческой транскринцін и всякаго рода натяжкамъ, и искать поддержки этому туранству въ этимологическихъ домыслахъ-просто недостойно людей, занимающихся наукою \*). Вообще, въ виду выс-

<sup>\*)</sup> Въ высшей степени ненаучно и ссылаться на непонятныя ръченія въ извъстной Росписи болгарскихъ князей (найденной А. Поповымъ) какъ на признакъ туранства Болгаръ; прежде слъдовало разъяснить эти ръченія, а потомъ еще доказать ихъ принадлежность Болгарскому языку.

тавленнаго мною на передній планъ положенія о невозможности помянутаго превращенія Болгаръ въ Славянъ при данныхъ условіяхъ, заниматься всякаго рода иными аргументами, въ родъ нъкоторыхъ личныхъ именъ и нъкоторыхъ обычаевъ- въ настоящее время считаю не болже какъ толчениемъ воды, простымъ дъломъ самолюбія или національнаго пристрастія со стороны кориееевъ туранскихъ теорій. Считаю долгомъ оговориться при этомъ, что книгою г. Соколова я пользуюсь какъ новымъ случаемъ указать на полный недостатокъ научныхъ историко-критическихъ пріемовъ той школы, къ которой онъ принадлежитъ относительно даннаго вопроса. Отъ него, какъ начинающаго модолаго ученаго, нельзя еще требовать полной самостоятельности и критической зрёлости въ подобныхъ вопросахъ. Я имъю въ виду собственно тъхъ, кого онъ повторяетъ. Нельзя не замътить, что въ вопросахъ о неславянствъ Руси и Болгаръ петербургская университетская наука находится подъ непосредственнымъ вліяніемъ С.-Петербургской академін наукъ и главнымъ образомъ А. А. Куника. По крайней мъръ, я постоянно встръчаюсь со ссылками на него въ статьяхъ и книгахъ нетербургскихъ молодыхъ и немолодыхъ ученыхъ, какъ скоро ръчь заходить о древней Руси и Болгарахъ. (Къ нимъ принадлежить и г. Соколовъ.)

Относительно названнаго выше сочиненія г. К. Грота я должень отдать справедливость его изысканіямь о Сербахь и Хорватахь. Туть можно было бы сдёлать только кое-какія замічація второстепенной важности. Но одно изъ приложеній къ своей книгі онъ посвятиль Болгарамь, гді касается вопроса о ихъ народности. При этомь онъ почти буквально, только вкратці, повторяеть ті же доводы и ті же положенія, какіе предлагаеть г. Соколовь. Оть г. Грота конечно, также нельзя еще требовать самостоятельности въ этомъ случай и критическаго отношенія къ туранской теоріи своихъ руководителей.

И такъ, я обвиняю своихъ противниковъ по даннымъ вопросамъ въ сильномъ недостаткъ истинныхъ критическихъ прісмовъ, въ занятіяхъ мелочами, вообще предметами, не имъющими серьёзнаго значенія, и въ упущеніи изъ виду главныхъ и важнъйшихъ сторонъ. Такъ, въ вопросъ о Руси я приглашалъ ихъ прежде всего объяснить, какъ и куда безслъдно пропалъ сильный Роксаланскій народъ и филологически опровергнуть, что

первая половина его имени тожествена съ названиемъ Рось; затъмъ приглашалъ доказать, что уже первоначальный лътописный текстъ заключалъ въ себъ смъщение Варяговъ съ Русью въ одинъ народъ, а далве доказать возможность того, чтобы целая федерація разноплеменныхъ народовъ призвала откуда-то изъ-за моря чуждый народъ для господства надъ собою. Точно также въ вопросъ о Болгарахъ прежде всего имъ следовало доказать физическую возможность такого быстраго превращения энергическаго племени завоевателей и основателей государственнаго быта въ народность покоренную, не обнаружившую дотоль никакой политической организации, никакой сколько-нибудь развитой культуры, доказать сравнительно-филологическимъ путемъ возможность такой быстрой, безслёдной утраты роднаго языка этимъ туранскимъ племенемъ въ пользу языка славянскаго. Когда это будетъ доказано, только тогда и можно толковать о такихъ предметахъ, какъ сбивчивая какая-нибудь фраза источника, какъ некоторыя черты нравовъ или некоторыя личныя имена, этимологію которыхъ филологическая наука пока разъяснить не въ состоянін, точное произношение которыхъ намъ неизвъстно, и которыя въ древней нсторін Болгаръ перем'єшаны съ такими обще- или явно-славянскими именами, какъ Драгоміръ, Доброміръ, Владиміръ, Нравота, Звеницъ (Zvynitzes), Баянъ, Борисъ, и др. Что касается до моихъ собственных изследованій, то я уже не разъ заявляль о возможности мелкихъ недосмотровъ и не разъ дълалъ въ этомъ случат разныя поправки. Но такія поправки не нарушають монкь главныхъ выводовъ; не нарушатъ ихъ и виредь. Позволяю себъ говорить съ увъренностію. Ибо прежде чъмъ выступить въ печати съ инымъ ръшеніемъ данныхъ двухъ вопросовъ (о Руси и Болгарахъ), я много и внимательно взвешивалъ и обследовалъ основные, исходные или краеугольные пункты, которымъ и принадлежить ръшающее значение. Въ ихъ правильной установкъ и заключается вся суть дела; а разработка мелочей и даже второстепенныхъ сторонъ должна следовать после, п тутъ я могъ что-нибудь недосмотрыть. Но моихъ основныхъ пунктовъ никто не опровергнетъ, или исторія—не наука. Повторяю это сміло и ръшительно.

# ГУННСКІЙ ВОПРОСЪ.

ſ

## Пересмотръ вопроса о Гуннахъ \*).

Въ 1876 году, издавая сборникъ своихъ изследований и полемическихъ статей подъ общимъ заглавіемъ "Розысканія о началь Русп", куда вошло и мое изследование о Болгарахъ Дунайскихъ, я въ концъ сего послъдняго помъстиль оговорку относительно собственно Гунновъ. Не отвергал пока господствующаго мнънія объ ихъ угро-финской народности, и объявиль вопросъ о нихъ еще не решеннымъ окончательно или открытымъ. "По многимъ признакамъ — сказалъ и — едва ли главная роль въ толчкъ, породившемъ такъ-называемое великое переселеніе народовъ, не принадлежала именно народамъ Сармато-Славянскимъ, и преимущественно Болгарамъ. Представляется еще вопросъ: кому нервоначально принадлежало самое пия Гунны? Очень возможно, что оно и съ самаго начала принадлежало Славянамъ-Болгарамъ, и отъ нихъ уже перенесено греко-римскими писателями на иткоторые другіе народы, а не наоборотъ" (см. выше стр. 228). Дъло въ томъ, что немецкое мнение о туранстве Гунновъ послужило исходнымъ пунктомъ антиславянской теоріи въ отношеніи Болгаръ, такъ какъ некоторые источники относять сихъ последнихъ къ народамъ гуннскимъ. Въ своемъ изследовании и старался выдълить Болгаръ изъ группы гуннскихъ народовъ и разсматривать ихъ независимо отъ вопроса о томъ, кто были сами Гунны IV въка и временъ Аттилы. Изысканія мон расположились такимъ образомъ, что я постепенно восходилъ отъ последующаго къ

<sup>\*)</sup> Изъ Ж. М. Н. Пр. 1881. Май.

предыдущему. Занявшись вопросомъ, кто такое была Русь, я убъдился въ ен туземномъ, славянскомъ происхожденіи; но въ то же время я натолкнулся на нёкоторыя болгарскія племена, обитавшія въ южной Россіи и вошедшія въ составъ Русской національности. Это обстоятельство заставило меня пересмотріть вопросъ о народности Болгаръ, и результатомъ пересмотра есть полнъйшее убъждение въ ихъ славянствъ. Въ свою очередь, изследование сего вопроса, волей-неволей, приводить меня къ пересмотру туранской теоріи о народности Гунновъ. Темъ трудне уклониться отъ такого пересмотра, что великое гуннское движепіе тѣсно связано не только съ начальною исторіей всего Славянскаго міра, но и съ судьбою Роксаланскаго племени, то-есть, съ начальною исторіей русской государственной жизни. Со времени помянутой выше моей оговорки прошло пять літь, и я неоднократно посвящаль свой досугь пересмотру этого вопроса п наблюденіямъ, къ нему относящимся. Не берусь въ настоящій моментъ представить о немъ подробное и законченное изследованіе. Если время и обстоятельства позволять, можеть быть, вернусь къ нему впоследствин. А нока ограничусь сообщениемъ тихъ результатовъ, къ которымъ я пришелъ.

Извъстно, что противъ татаро-финской теоріи Нъмцевъ (Энгеля, Тунмана, Клапрота и др.), по отношению къ Болгарамъ и къ Гуннамъ вообще, сильно возсталъ Венелинъ (въ сочинении "Древніе и нын'вшніе Болгаре". М. 1829). Но онъ поддался многимъ увлеченіямъ въ своей собственной теоріп и встретиль решительное противодъйствіе со стороны самихъ славянскихъ ученыхъ, съ знаменитымъ Шафарикомъ во главъ. Такъ сильно было ихъ подчинение своимъ учителямъ Немцамъ даже въ сфере славянской науки! Послѣ того нѣкоторые писатели не разъ пытались поддержать борьбу, начатую Венелинымъ. Но на нихъ смотрвли только какъ на оригиналовъ, и, пожалуй, отчасти справедливо. Таковымъ, напримъръ, явился Вельтманъ ("Индо-Германы или Сайване". М. 1856; "Аттила и Русь IV и V в.". М. 1858). У него можно встратить насколько любопытных замачаній и соображеній; однако въ цёломъ его изслёдованія представляють какой-то мистическій сумбуръ. Затьмъ мньніе Венелина повторяеть болгарскій писатель Крестовичь (Исторія Блиарска. Ч. І. Царыградъ. 1871.) Въ последнее время поборникомъ славянства Гунновъ выступилъ г. Забълинъ ("Исторія Русской жизни". Ч. І. М. 1876). Не прибавивъ почти ничего существеннаго къ доказательствамъ Венелина, онъ, къ сожаленію, несколько запуталь вопросъ, отожествивъ какимъ-то образомъ Гупновъ именно съ Балтійскими Славянами, а сихъ последнихъ съ Варягами. Но уже самыя подобныя попытки указываютъ, что теорія туранства Гунновъ никогда не была доказана сколько-нибудь удовлетворительнымъ, научнымъ образомъ и постоянно требовала серьёзнаго пе-

ресмотра.

Пересматривая вопросъ е народности Гунновъ, я пришелъ къ тому убъждению, что положительное ръшение его уже заключается въ разъяснени народности Болгаръ. Въ своемъ изследовани о сихъ последнихъ л старался выделить ихъ изъ общаго состава гуннскихъ народовъ, упоминаемыхъ источниками, и разсматривалъ народность Болгаръ независимо отъ народности Гунновъ; другими словами, восходя отъ послъдующаго къ предыдущему, я разсматриваль факты IX, VIII, VII п VI вековь, только отчасти касаясь исторіи IV и V вековь. Для моей цели, то-есть, для разъясненія, кто были Болгаре, этого было совершенно достаточно. Если мы находимъ ихъ Славянами въ IX въкъ, идемъ далье въ глубь въковъ, и не замъчаемъ нигдъ ни мальйшей перемены, никакихъ фактовъ, которые противоречили бы этому славянству пли указывали бы на какое-либо превращение въ Славянъ совершенно чуждой народности, то естественно имфемъ полное право заплючить, что Болгаре всегда были Славянами. Разъ установивъ это положение, и обращаюсь въ разъяснению вопроса о взаимномъ отношении Болгаръ и Гунновъ, и прихожу къ тому заключенію, что первыхъ не следуеть выделять изъ состава собственно гуннскихъ народовъ. Сличая свидътельства источниковъ, особенно извъстія Прокопія, Агавія и Менандра, съ другими писателями, мы видимъ, что двъ главныя вътви Болгаръ, Утургуры и Кутургуры, были племена гуннскія по препмуществу. Мы приходимъ къ убъждению (совершенно согласному съ псточниками), что по разрушеній царства Аттилы Гунны не думали пропадать куда-то на востокъ или проваливаться сквозь землю. Соединенные на время могучею волей и энергіей этого замічательнаго человъка, они потомъ посреди обычныхъ княжескихъ распрей и междоусобій утратили господство надъ Германскимъ міромъ, снова раздълились и продолжали жить отдъльными илеменами, будучи пзвъстны византійскимъ и латинскимъ писателямъ подъ разными илеменными названіями, какъ-то — Болгаръ, Кутургуровъ, Утургуровъ, Ультинзуровъ, Буругундовъ, Савировъ и т. и. Следовательно, если Болгаре, будучи Славянами, въ то же время были тождественны съ Гуннами, то Гунны являются ни къмъ инымъ какъ Славянами.

Обращаясь къ извъстной росписи болгарскихъ князей, обнародованной А. Н. Поповымъ, находимъ тамъ до нёкоторой степени подтверждение тому, что Дунайские Болгаре не только были потомки Гунновъ Аттилы, но что и княжескій ихъ домъ происходиль отъ него по прямой линіп. Первымъ по этой росписи называется Авитохоль, который происходиль изъ рода Дуло и жиль 300 лътъ: за нимъ слъдуетъ Ирникъ, который жилъ 108 льтъ. Лалье изъ того же рода Дуло были князья Коуртъ (Куврать Византійцевъ), а потомъ Есперикъ (Аспарухъ Византійцевъ), при которомъ Болгаре завоевали страну къ югу отъ Дуная. Ирника сами противники славянства Болгаръ (напримъръ, г. Куникъ) справедливо отожествляють съ младшимъ сыномъ Аттилы Ирнахомъ или Ирною, о которомъ разказываетъ писатель Прискъ. посътившій Аттилу въ свить византійскаго посольства. По его свидътельству, Аттила любилъ и ласкалъ Ирну предпочтительно нередъ другими своими дътьми, потому что какіе-то предсказатели объявили, что только посредствомъ этого мальчика будетъ продолжаться, его царскій родъ. Весьма любопытно, что это предсказаніе оправдалось на Болгарскихъ князьяхъ, основавшихъ новое Гуннское царство на нижнемъ Дунав. Въ такомъ случав загадочный Авитохоль означенной росписи будеть никто иной какъ самъ Аттила, которому, какъ человъку необыкновенному, народныя преданія Болгаръ усп'ын придать полумпонческій характеръ. снабдивъ его трехсотлетнимъ возрастомъ.

Теперь, когда начипаены пристально всматриваться въ сочиненную французомъ Дегинемъ и поддержанную Ибмцами туранскую теорію Гунновъ, то удивдяецься даже, какъ могла эта теорія столь долгое время господствовать въ наукѣ при своихъ шаткихъ основаніяхъ.

А на чемъ она, главнымъ образомъ, была основана?

Да просто на невърномъ толкованіи нѣкоторыхъ реторичныхъ выраженій двухъ латинскихъ писателей, Амміана Марцеллина и Іорнанда, выраженій, относящихся къ наружному виду и образужизни Гунновъ.

"Новорожденнымъ мужескаго пода Гупны дълаютъ жельзомъ глубокіе наръзы на щекахъ, чтобъ уничтожить растительность волосъ: они старъютъ безбородые, некрасивые, подобные евпу-

хамъ", говоритъ Амміанъ.—"У нихъ плотные, крѣпкіе члены тъла, толстый затыловъ (opimis cervicibus); ужаснаго вида п и сутулые (pordigiosae formae et pandi), опи похожи на двуногихъ животныхъ или на тъ грубоизваянные фигуры, которыя стоятъ по краямъ мостовъ" (Lib. XXXI). Если строго разбирать эти фразы, то гдѣ же туть указаніе на чисто монгольскую, или туркскую, или чулскую наружность Гунновъ? Уже Венелипъ объяснять, что подъ наръзами на щекахъ младенцевъ надобно разумьть обычай брить бороду, распространенный издревле у Сарматскихъ народовъ восточной Европы. Напомнимъ бритую бороду и подстриженную кругомъ голову Русскихъ и Болгарскихъ князей. Прибавлю, что, можетъ быть, Гупны и действительно делали какіе-нибудь нарезы на щекахъ младенцевъ, чтобъ у нихъ впоследствии не росла борода, и следовательно, не было бы нужды постоянно ее брить. Во всякомъ случав это свидътельствуетъ именно о борьбъ съ сильною растительностью бороды, а не съ ея отсутствіемъ. Еслибъ у Гунновъ плохо росла борода, какъ у Монголовъ или Чуди, то не было бы нужды бороться съ нею при помощи какихъ-то наръзовъ, которые, конечно, обезображивали лицо. И такъ, извъстіе это наоборотъ свидътельствуетъ объ арійской, а не туранской народности Гунновъ. А что они были широкоплечи, плотнаго сложения, съ ногами, закутанными въ бараньи или козлиныя шкуры (какъ далве говорится) казались Грекамъ и Римлянамъ очень неуклюжи, и живя на коняхъ, непривычные къ пъшему хожденію, были какъ бы похожи на двуногихъ животныхъ или на грубо-изваянныя статун-все это такія черты, которыя не могуть служить отличительнымъ признакомъ какой-либо расы, а относится къ извъстной степени быта, и находятся въ тъсной связи съ тъмъ, что Амміань далье говорить о ихъ дикости, свиръности и кочевомъ или полукочевомъ состоянія. (Sed vagi montes peragrantes et silvas, pruinas, famem sitimque perferre ab incunabulis assuescunt). Таковое же состояніе въ одинаковой мірь было свойственно и туранскимъ, и ийкоторымъ арійскимъ народамъ древности. Наконець, мы не находимъ здёсь тёхъ именно черть, которын служать отличительными признаками туранской расы, каковы: узкіє глаза, широкія скулы, и острый подбородокъ. Наконецъ, мы инкакъ не должны упускать изъ виду, подъ какими впечатлуніями и при какихъ обстоятельствахъ инсаль Амміанъ свой разказъ о Гуннахъ. У него нътъ никакихъ ука-

заній на то, чтобъ онъ наблюдаль ихъ лично. Будучи родомь Грекъ, онъ писалъ свою книгу уже удалившись отъ дълъ, далеко отъ мъста событій (въ Антіохін, а можеть быть и въ Римъ). Книга его захватываетъ только начало гуннскаго движенія или собственно бъгство Готовъ передъ Гуннами на южную сторону Дуная. Писаль онь объ этомъ движенін, очевидно, по слухамъ, а Гунновъ изображаль по разказамъ ихъ враговъ, готскихъ бъгленовъ, и притомъ, можетъ быть, не самихъ очевидцевъ п участниковъ событий. Понятно, что онъ не пожалълъ мрачныхъ красокъ для изображенія народа, который тогда началь наводить ужасъ на міръ германскій и римскій. То, что Амміанъ говорить собственно о быть и нравахъ Гунновъ, почти то же самое онъ прилагаетъ въ Аланамъ, которые являются у него такими же конниками и кочевниками, какъ и Гунны. Да если сравнить съ ними Готовъ, то и последние въ то время, очевидно, еще не вполит вышли изъ кочеваго быта; чемъ и объясняются ихъ передвиженія изъ Черноморскихъ степей на Балканскій полуостровъ, а оттуда въ Италію и Испанію.

Перейдемъ теперь къ извъстію Іорнанда.

Если Амміанъ Марцеллинъ, современникъ гуннскаго движенія, пзобразиль Гунновъ не совсёмъ точно и преувеличилъ ихъ безобразіе, то чего же можно ожидать отъ Іорнанда, писавшаго около двухъ столетій спустя, бывшаго (какъ полагають) готскимъ епискономъ въ Италін, весьма пристрастнаго къ Готамъ, а потому дышавшаго ненавистью къ ихъ гонителямъ, Гуннамъ? И действительно, въ своей "Исторіп Готовъ" онъ не пожальль красокъ, такъ что входившее въ число его источниковъ Амміаново изображеніе Гунновъ представляется въ сравненіп съ симъ последнимъ довольно блёдно. Вопервыхъ, Гунны у Іорнанда являются ни чёмъ инымъ, какъ порождениемъ изгнанныхъ Готами въ пустыню въдьмъ и совокупившихся съ ними злыхъ духовъ. Тамъ, въ этой пустынь за Меотійскимъ болотомъ, возникла "гнусная, жалкая, почти нелюдская порода (Гунновъ) съ языкомъ, едва похожимъ на человъческій говоръ". Однако, какъ оказывается далье, этотъ жалкій народъ подобно вихрю надетьль пзь-за Дона на Скиновъ (Готовъ), и побъдилъ ихъ, увлекая за собою Аланъ и другіе сосъдніе народы. Но побъжденные будто бы не столько пугались нхъ оружія, сколько не могли выносить ихъ страшнаго вида. "У нихъ лицо ужасающей черноты и похоже болье, если можно такъ выразиться, на безобразный кусокъ мяса съ двумя дырами вмѣсто

глазъ. Самоувъренность и мужество свътятся въ ихъ ужасномъ взглядъ. Свиръпость свою они упражняютъ надъ своими дътьми съ перваго же дня ихъ рожденія: младенцамъ мужскаго пола изръзываютъ желъзомъ щеки, чтобы тъ еще прежде чъмъ научатся сосать молоко матери, уже пріучались къ перенесенію ранъ. Послъ юности, лишенной красоты, они старъютъ безбородые, потому что глубокіе рубцы отъ желъза уничтожаютъ на лицъ корни волосъ. Они малы ростомъ (exigui quidem forma), но ловки въ движеніяхъ и проворны на конъ, широкоплечи, вооружены лукомъ и стрълами, съ толстымъ затылкомъ (firmis cervicibus), всегда гордо поднятымъ вверхъ. По своей свиръпости, это звъри въ образъ людей" (Сар. XXIV).

Реторика этого ходульнаго описанія, проникнутая явнымь озлобленіемъ противъ Гунновъ, такъ бросается въ глаза, что, VИНВЛЯЕНЬСЯ ТОМУ ТУМАНУ; ВЪ КОТОРОМЪ ИСТОРИЧЕСКАЯ КОНтика столь долго находилась по отношению къ Гуннамъ. Да гдф же туть черты несомнино монгольской, татарской или чудской народности? Если перевести все это на обыкновенный языкъ, окажется, что Гунны были не особенно велики ростомъ, то-есть, какъ говорится у насъ, коренасты, кръпко сложены, шпрокоплечи, нечистоплотные (чумазые, какъ мы говоримъ), съ загорълою, истрескавшеюся на вътру кожею; имъли съ младенчества изръзанныя шеки, или чтобы пріучить себя къ ранамъ, пли чтобы не росла у нихъ борода \*). Лица у нихъ были вообще кругловатыя, а глаза небольшіе (сравнительно съ южными европейскими народами), но взоръ острый, смёлый, выражение мужественное. Повторяю, никакого намека нътъ на выдавшіяся скулы и широко разставленные, узкіе, косые глаза. Я нахожу даже въ этихъ чертахъ замвчательное сходство съ нашимъ собственнымъ великорусскимъ типомъ, съ обиліемъ у насъ такъ называемыхъ мордовскихъ физіономій. И очень возможно, что подобно нашему, въ гуннскомъ типъ отразилась нъкоторая, еще доисторическая, подмісь пныхь элементовь, что не мішало Гуннамь, какь не мъщаетъ и намъ, быть чистыми Славянами по языку и характеру. По моему мнтнію, наглядное изображеніе этого гуннскаго тина можно видъть на фрескахъ въ одной керченской катакомов,

<sup>\*)</sup> Современникъ Іорнанда Проконій прямо говорить о гуннской моді брить щеки и подбородокъ и подстригать кругомъ голову, оставляя пучекъ волосъ на затылкъ (Hist. Arcana C. VII).

которыя относятся во времени между началомъ II и концомъ IV въка по Р. Х. (см. объясненія г. Стасова въ "Отчеть Императорской Археологической коммисіи" за 1872 г., С.-Пб. 1875). Тамъ пзображены какіе-то степные навздники именно съ круглымъ пли овальнымъ лицомъ и безбородые, которыхъ физіономія ясно отличается отъ южно-европейскихъ народовъ и въ то же время не походитъ ни на Монголовъ, ин на Угровъ.

Что касается до свпръпости, воинственности, кочевой жизни и привычки къ верховой вздв, то повторяю, въ наше время просто нанвно было бы по такимъ чертамъ опредълять народность, а не извъстную низшую степень культуры, которую переживали народы самаго разнообразнаго происхожденія. Финноманы и монголоманы почему-то, напримъръ, вообразили себъ, что предпримчивость, свириность и воинственность должны служить отличительною чертою Чуди и Монголовъ. А между тъмъ тотъ же Іорнандъ, передавая разные ужасы о Гуннахъ, называетъ Финновъ "смирнъйшимъ" народомъ (Finni mitissimi. Сар. III). Монголо-Татары только временами выходили изъ своего апатичнаго состоянія п никогда не превосходили Арійцевъ своею энергіей и воинственностію. Если свириность и страсть къ разрушенію суть признакъ Чудскихъ и Монгольскихъ народовъ, то къ нимъ надобно отнести п Вандаловъ. Впрочемъ, и сами финноманы отрицаютъ воинственность Славянъ только тогда, когда это не подходить, напримъръ, къ ихъ теоріи о Гуннахъ и Болгарахъ. А когда говорять вообще о Славянахъ, то говорять о нихъ несколько иначе. Напримеръ, г. Макушевъ писалъ, что "иностранцы удивлялись храбрости п ловкости Славянъ", чему приводить доказательства ("Сказанія пностранцевъ о бытъ и нравахъ Славянъ". С.-Пб. 1861, стр. 132 п 152). По свидътельству Прокопія, они "не отличались бълизною лица; всегда покрыты были грязью и всякою нечистотою" (ibid., 151): Следовательно, видимы черты почти тожественныя съ Гуннами. Да Проконій туть же говорить, что Анты и Славяне "при своемъ простосердечи имъютъ гуннские нравы". А еслп онъ или Іорнандъ Гунновъ и Болгаръ еще не называютъ прямо Славянами, то я уже несколько разъ указываль, что название это въ тъ времена еще не было распространено на всъ славянскіе народы, и что подъ Славянами тогда разумѣлись преимущественно западно-балканскіе или западно-дунайскіе Славяне, а не восточные. На такомъ основании и Готовъ пришлось бы не считать Германскимъ илеменемъ; напримъръ, Іорнандъ прямо отличаетъ ихъ отъ Германцевъ (cujus consilio Gothi Germanorum terras, quas nunc Franci obtinent, depopulati sunt. Cap. XI). Простосердечіе Славянъ, о которомъ говоритъ Проконій, —тоже не противоръчитъ родству съ ними Гунновъ. "Добродушные и человъколюбивые дома, Славяне отличались на войнъ жищностью и свириностью"—говоритъ г. Макушевъ, и подтверждаетъ это длиннымъ рядомъ красноръчивыхъ фактовъ изъ разныхъ источниковъ (стр. 156).

Поборники туранской теорін, какъ мы вильли. прилумали какую-то спльную монархическую власть какъ показательство неславянства. Но воть что говорить Амміань о Гуннахь: "Парская власть имъ неизвъстна; они шумно слъдують за вождемъ, который ихъ ведеть въ битву". Но, очевидно, у нихъ были княжескіе роды; изъ среды послёднихъ возвысился налъ другими роль, къ которому принадлежаль Аттила. Онъ, какъ это обыкновенно бываетъ въ исторіи, направивъ силы своего племени на борьбу съ пругими народами и на завоеванія, усивль было объелинить Гунновъ и основать общирную монархію. А вмёстё съ тъмъ, конечно, возросла и его личная власть. Распалась потомъ его монархія, илемена гуннскія опять раздробились, и княжеская власть опять упала. Извъстные Болгарскіе князья снова усибли соединить некоторыя илемена, завоевать целую большую римскую провинцію, и власть ихъ снова усилилась. Все это черты общечеловъческія. Къ тому же власть Болгарскихъ царей не была спльнье княжеской власти у Русскихъ и другихъ Славянъ; она также была ограничена вліятельнымь боярскимь сословіемь.

Іорнандъ, писавшій спустя около ста лѣтъ по смерти Аттилы, берется описывать его наружность, основываясь неизвѣстно на какихъ источникахъ: "Малый ростъ, широкая грудь, большая голова, маленькіе глаза, рѣдкая борода, волосы съ просѣдью, курносый (simo naso), смуглый—онъ являлъ черты своего племени" (Сар. XXXV). Но едва ли это описаніе не есть плодъ воображенія, тенденціозно настроеннаго. Іорнандъ полагалъ, что ненавистный Аттила, конечно, совмѣщалъ въ себѣ всѣ непривлекательныя стороны гуннской наружности, и сообразно съ тѣмъ его описалъ, придавъ ему рѣдкую бороду (котя выше у него Гунны до старости безбородые), да еще "гордую осанку и пытливые взоры". И при всей тенденціозности или предвзятости описанія мы не видимъ тутъ никакихъ несомиѣнныхъ признаковъ туранской расы. Наконецъ всѣ фразы Амміана и Іорнанда о бе-

зобразіи Гунновъ теряють свой острый характерь, если сличить ихъ съ извъстіями Византійца Приска. Сей послъдній лично по-сътиль столицу Гунновъ и видъль самого Аттилу, слъдовательно, могъ бы въ точности описать ихъ безобразіе. Однако, онъ совсёмъ не говорить о наружности Гунновъ вообще и Аттилы въ особенности, чего никакъ бы не случилось, если-бъ эта наружность его поразила, то-есть, еслибъ она была такъ безобразна и такъ отлична отъ европейской, какъ это можно заключать изъ словъ Амміана и Іорнанда, одного—писавшаго о Гуннахъ по слухамъ, другаго—очень враждебно къ нимъ настроеннаго.

Если мы обратимся къ Приску, весьма обстоятельно и подробно описавшему свое путешествіе и пребываніе у Аттилы, и разберемъ всв его показанія о Гуннахъ, то увидимъ, что этотъ важнойшій, добросов'єстный и вполне достов'єрный о нихъ источникъ ни одною чертою, ни одною фразою не подкрапляетъ теорію о мнимой урало-алтайской народности Гунновъ. Его не поражаеть ни ихъ якобы безобразная наружность, ни ихъ будто бы нечеловическая дикость и свирипость. Аттилу онъ изображаеть замінательнымь человіномь; наружности его не описываеть, а говорить только о его умеренности въ одежде, нище и пить в о его серьезности, горделивой осанк и нытливом в взорв. (Последнія качества, очевидно, Іорнандъ почеринуль изъ Приска.) Далье, эти лодки-однодеревки на Дунав столь обычны восточнымъ Славянамъ; эти деревянные, укращенные узорчатою рызьбой и стоящіе посреди дворовъ, окруженныхъ заборомъ, терема Аттилы, его женъ и приближенныхъ совсемъ не похожи на войлочныя юрты монголо-татарскихь хановъ. Эти девушки, приветствующія родными п'єснями царя при его возвращеній въ столицу: жена любимца, поднесшая ему при этомъ серебряное блюдо съ кушаньемъ и чашу съ виномъ (обычай хлъба-соли); пиръ въ его дворцъ, сопровождаемый также заздравною чашею съ виномъ (здравицей), пъвцами его военныхъ подвиговъ (баянами), шутомъ н скоморохомъ, остриженныя въ кружокъ головы и разныя другія подробности скоръе говорять намь о народности вообще арійской и преимущественно славянской. Далье, нельзя не обратить здёсь вниманіе на договоры между гуннскими вождями и византійскимъ дворомъ; однимъ изъ главныхъ договорныхъ пунктовъ было обезпечение за Гуннами свободнаго торга съ Византийцами, чего обыкновенно мы не встречаемъ въ отношенияхъ къ нимъ урало-алтайскихъ народовъ. Завоеватели изъ этихъ народовъ, если и требовали какихъ торговыхъ льготъ, то не для своего собственно илемени, а для покоренныхъ ими иныхъ илеменъ. Сравните съ описаніемъ Приска описанныя Менандромъ византійскія посольства Земарха и Валентина, отправленныхъ въ слъдующемъ VI въкъ къ дъйствительнымъ Татарамъ, именно въ Турецкую орду къ Дизавулу и сыну его Турксанту. Гдъ же эти шаманы, подвергавшіе иноземцевъ очистительнымъ обрядамъ, хожденію вокругъ священнаго иламени и разныя другія подробности, непохожія на гуннскіе обычан? Любопытно при этомъ извъстіе, что Турксантъ принесъ въ жертву своему покойному отцу четырехъ плънныхъ Гупновъ. Ясно, что послъднихъ Турки не считали своими соплеменниками. Нигдъ Гунны не являются такими огнепоклонниками. Сами Византійцы того времени очевидно различаютъ Гунновъ и Турокъ, и нигдъ ихъ не смѣшиваютъ.

Но что особенно для насъ важно въ разказъ Приска, такъ это некоторыя известія о языке Гунновъ. "Скивы, будучи сборомъ разныхъ народовъ, сверхъ собственнаго своего языка варварскаго, охотно употребляють языкь Унновъ или Готовъ или же Авзоніевъ въ сношеніяхъ съ Римлянами". (По переводу Дестуниса въ Уч. Зап. Ак. Наукт, кн. VII, 52). Здёсь производять нёкоторую сбивчивость и затрудняють комментаторовь (см. того же Леступиса въ прим. 69) "Скиом, употребляющие свой языкъ и въ то же время бывшіе сборищемъ разныхъ народовъ". Выраженіе итиствительно неточное, но понятное для того, кто приметь во вниманіе обстоятельства. Дёло идеть частію о Дакін, а главнымъ образомъ о Панноніи и лежавшемъ въ последней стольномъ городъ Аттилы. Прискъ въ теченіе своего разказа словомъ "Скиоы" безразлично обозначаетъ и туземныхъ жителей Панноніи, и Гунновъ-завоевателей. Вийсто слова "гуннскій языкъ", "гуннскій законъ" онъ нередко говорить "скиоскій языкъ", "скиоскій законъ". Въ туземномъ населеніи едва ли не главный элементъ составляли Славяне, а затёмъ Готы, также подвластные Аттилъ. Особенно въ его столицѣ было много представителей разныхъ покоренныхъ народовъ. Были въ Дако-Панноніп и остатки Даковъ (предки Румыновъ или Валаховъ). Какъ бывшая римская провинція, Паннонія успела уже подвергнуться некоторой романизацін (а Дакія еще болье); следовательно, между жителями ея можно было встрётить многихъ говорящихъ по-латыни (языкъ "Авзоніевъ"). Стало быть, въ тёсномъ смыслё, Скивы означа-

ють завсь Славянь, принадлежавшихь-положимь-къ племенамъ Чехо-Моравовъ, или Словаковъ, или Сербовъ и Хорватовъ, то-есть, вообще западно-славянской группы (западной отъ Карпатъ). Кромъ своего собственнаго языка, всъ они легко понимали языкъ соплеменныхъ имъ Гунновъ, то-есть, Славянъ восточной вътви; многіе изъ нихъ по сосъдству и частому обращенію съ Готами, особенно въ общемъ воинскомъ дагеръ Аттилы или въ его столица, понимали языкъ готскій, и наконець, подъ вліяніемъ мъстной романизаціи были и такіе, которые понимали языкъ латинскій. Такъ я объясняю себъ это мъсто Приска \*). Пусть попытаются другіе объяснить его болье удовлетворительнымь образомъ. Въ иномъ мъстъ Присвъ сообщаеть объ одномъ шутъ, что тотъ во время пира у Аттилы насмёшилъ всёхъ своими словами, въ которыхъ перепутывалъ языкъ латинскій съ готскимъ и унскимъ. Ясно, что подъ унскимъ тутъ никакого другаго изыка, кромѣ славянскаго, нельзя подразумѣвать. Наконецъ, Прискъ приводить такія слова, которыя указывають на Славянь. А именно: медост, то-есть, медъ, который туземцы употребляли вивсто вина, и камост, литье варваровъ (Гунновъ), добываемое изъ ячменя. Сіе последнее есть, вероятно, неточно переданное слово кваст или что нибудь въ этомъ родь, а никакъ не кимыст. который приготовляется изъ кобыльяго молока, а не изъ ячменя. Вообще во всёхъ извёстіяхь о Гуннахъ нёть и помину объ этомъ любимомъ татарскомъ напиткъ. Наконецъ, Іорнандъ, описывая погребальное пиршество въ честь Аттилы (славянскую тризну), на его могильномъ курганъ, замъчаетъ, что "сами" (Гунны) называють это пиршество страва (Сар. XLIX \*\*) — слово, какъ извъстно, вполнъ славянское. Слъдовательно, никакого ни прямаго, ни косвеннаго указанія на языкъ татарскій или чудскій у Гунновъ мы не находимъ.

Если обратимся къ личнымъ именамъ—этому обычному предмету злоупотребления норманистовъ и татаро-финнистовъ, то п

<sup>\*)</sup> У Іорнанда, въ плачь объ умершемъ Аттиль, который производили знатные всадники, скакавшіе около палатки съ его трупомъ, сказано: Solus Scythica et Germanica regna possedit.

<sup>\*\*)</sup> Stravam super tumulum ejus, quam appellant ipsi, ingenti commessatione concelebrant. Кажется, Іорнандъ тутъ ясно говоритъ, что слово страва принадлежить самимъ Гуннамъ, а вовсе не подчиненнимъ имъ Славянамъ, какъ это обыкновенно полагаютъ поборники ихъ мпимаго туранства.

здѣсь не найдемъ никакого серьёзнаго подтвержденія для уралоалтайской теоріп. Возьмемъ гуннскія имена IV и V вѣковъ.

Валаміръ (или Велеміръ), Мундюхъ, Донатъ, Харатонъ, Руа, Онварсій, Блёдъ, Денгизихъ, Еллахъ, Ирникъ, Атакамъ, Мама, Верихъ, Едеконъ, Исла, Онъгизій (Нъгошъ?), Скота, Эскама, Крека, Васихъ, Курсихъ, Уто, Искальма и пр. Что же несомивино урало-алтайскаго въ этихъ именахъ? Если филологія пока не умъетъ распрыть ихъ арійское значеніе, то еще менье она можеть доказать ихъ татарское или чудское происхождение. Не забудемъ, что имена эти дошли до насъ въ латинской и греческой передачь; следовательно, въ большинствъ случаевъ мы не можемъ возстановить ихъ точное произношение. Если мы тутъ не встръчаемъ нока Святополковъ и Святославовъ, то не встръчачаемъ ихъ въ тъ времена также у Антовъ и Склавиновъ или Славянъ Подунайскихъ и Иллирскихъ. Самъ Іорнандъ свидътельствуетъ о томъ, что многія личныя имена заимствовали "Сарматы у Германцевъ. Готы у Гунновъ". Весьма сомнительно, чтобы Нёмны стали носить татарскія или чудскія имена и прозвища. Мы не разъ замъчали, что чъмъ далъе въ древность, тьмъ болье общаго должно встрвчаться въ именахъ нвмецкихъ и славянскихъ, по ихъ арійскому родству и тісному исконному сосъдству. Въ приведенныхъ сейчасъ словахъ Іорпанда опять встречаемъ Сарматъ (подъ которыми несомненно разуменотся занадные Славяне) какъ бы отдельнымъ народомъ отъ Гунновъ, а Германцевъ (то-есть, западныхъ Нъмцевъ) отъ Готовъ, что не мфшаетъ быть Готамъ Нфицами, а Гуннамъ Славянами; только ть и другіе составляли восточныя вытви своего илемени. Напомнимъ еще Гуннскія имена VI въка: Заберганъ, Сандилкъ, Катульфъ, Хорсомантъ, Вулгуду, Ольдогандъ, Регнарь и пр. Над'яюсь, это имена чисто арійскія.

Что касается до имени главнаго гуннскаго героя—Аттилы, то опять-таки совершенно произвольно приписали ему татарское происхожденіе. Поводомъ къ такому толкованію послужило названіе рѣки Волги Татарами Эдилъ. Но отсюда нисколько не слѣдуетъ, чтобъ это названіе сочинили сами Татары, а не взяли его готовымъ у прежнихъ обитателей Поволжья. Арабскіе писатели ІХ и Х вѣковъ называютъ Волгу Итилъ. Но такое же названіе встрѣчаемъ уже у византійскихъ писателей съ VI вѣка (у Менандра Attila, у Өеофана Atalis, у Константина Багрянороднаго Atel). Константинъ въ разсказѣ объ Уграхъ и Печенѣгахъ называетъ

еще часть южной Россіи Ателькизу и объясняеть, что это названіе произошло отъ ръкъ Этель и Узу (De adm. imp., с. 40). Ателькузу, повидимому, называется у него край, лежавшій не на восточной сторонъ Дона, а на западной, и въ такомъ случаъ подъ Этель или Атель тутъ можно разумъть Дибпръ. Впрочемъ это еще вопросъ: не могла ли и тутъ подразумъваться Волга? Аналогію съ этимъ названіемъ составляетъ другое названіе Волги-Ра, употребляемое Мордвою досель. Но та же Ра встрычается еще у Итоломея и Амміана Марцеллина. А если сблизимь ее съ греческою формою того же имени-Аракса, пранскою Араса, то убъдимся, что это слово не мордовскаго происхожденія, а получено Мордвой отъ древнихъ обитателей арійскаго семейства. Точно то же можно сказать и о названін Волги словомъ Атель или Аттила, и тимь болые, что никто не объясниль его татарскую или чудскую этимологію \*). Затемъ, согласно съ вышеприведеннымъ извъстіемъ Іорнанда, мы дъйствительно находимъ у Готовъ имена похожія на Аттилу съ дегкими наміненіями или дополненіями, каковы Аталь, Татила, Атаульфъ. Какой корень этого имени, одинаковъ онъ или нетъ съ словомъ ата, то-есть, бата или тятя, разсуждать о томъ не берусь, и вообще не считаю филологію на столько зрёлою, чтобъ она могла давать точныя, несомнанно научныя объясненія личных имень, въ особенности изъ эпохи Великаго переселенія народовъ. Если то же имя можно встратить поздне въ исторіи Мадьяръ, то известно, что они запиствовали многія имена у Славянь и Немцевъ и не только запиствовали имена, но и омадьярили многіе знатные славянскіе роды. Следовательно, такая ссылка лишена всякаго значенія, какъ не имъетъ никакого серьезнаго историческаго значенія и претензія мадьярских историковь, начиная съ анонимнаго нотарія короля Белы, производить свой народъ прямо отъ Гунновъ Аттилы.

Поборники туранофильской теоріп, какъ извѣстно, слѣдуя за Дегинемъ, связали какъ-то Гунновъ съ монгольскимъ народомъ Хіонгну китайскихъ лѣтописей, и заставили ихъ переселиться изъ Средней Азіп въ Европу во второй половинѣ IV вѣка по Р. Х. Но такое миѣніе совершенно произвольно и противорѣчитъ положительнымъ свидѣтельствамъ источниковъ. У Птоломея, ип-

<sup>\*)</sup> Осетины и теперь еще Волгу называють Идиль. А, сколько извъстно, Осетины суть потомки древнихъ Алапъ и принадлежать къ Арійской семьъ.

савшаго во II в. по Р. Х., Гунны пом'єщены въ восточной Европ'є сос'єдями Роксаланъ. Амміанъ Марцеллинъ говоритъ, что о нихъ уже упоминали старые ппсатели. А Монсей Хоренскій, армянскій писатель V вѣка, сообщаетъ о нападеніп Болгаръ со стороны Кавказа на Арменію, случившемся во II вѣкѣ до Р. Х. Наконецъ, Амміанъ, Прискъ, Прокопій, Іорнандъ прямо пом'єщаютъ ихъ древнія жилища за Танансомъ и Меотійскимъ озеромъ, тоесть, въ области Кубани и нижней Волги.

Если мы пойдемь далье въ болье поздніе въка, то увидимъ, что Гунны въ источникахъ ясно отождествляются съ Славянами, напримірь, у Беды Достопочтеннаго, въ византійской Пасхальной хроникъ, у Кедрина, въ нъмецкихъ эпическихъ сказаніяхъ и проч. Но я пока ограничиваюсь разсмотреніемь старейшихь и важнейшихъ источниковъ для исторін Гунновъ, каковы Амміанъ Марцеллинъ, Прискъ, Іорнандъ и Проконій \*). Повторяю, что къ Гуннамъ и ихъ славянству я пришелъ следующимъ путемъ: Занятія начальною русскою псторіей натолкнули меня на Болгарское племя. Пересмотревъ вопросъ о его народности, я убъдился, что нётъ ровно никакихъ научныхъ основаній считать эту народность неславянскою. Но при семъ пересмотрѣ я неправильно старался выдёлить Болгаръ изъ группы Гуннскихъ народовъ (такъ какъ ихъ неславянство выводили собственно изъ представленія о Гуннахъ, какъ о народѣ Туранскомъ). Убѣдившись потомъ въ тожествъ Болгаръ съ Гуннами, я естественно пришель къ необходимости пересмотръть вопросъ о народности Гунновъ, то-есть, пересмотръть тъ основанія, на которыхъ онп были отнесены къ какому-то (въ сущности неизвъстному и доселъ никъмъ неопредъленному) Урало-Алтайскому племени. И на чемъ же, какъ оказалось, было основано такое мивніе? Да на такихъ шаткихъ аргументахъ, какъ реторическія фразы Амміана и Іорнанда о некрасивой наружности Гунновъ, ихъ воинственности, свиръпости, кочевомъ или полукочевомъ состоянии и т. и. Каррикатуру или неестественное безобразіе приняли въ буквальномъ смыслѣ и выдали за точный портретъ. Вотъ какъ невысоко еще стояла историческая критика во времена Нибура и Шафарика!

По поводу такихъ аргументовъ, приведу примфръ тъхъ проти-

<sup>\*)</sup> Извъстія Проконія о Гуннахъ разсматриваются въ номѣщенномъ выше моемъ изслъдованіи о Болгарахъ, поэтому я о немъ теперь не распространяюсь.

ворбчій, въ которыя нерёлко попадають поборники норманизма и туранства по отношению къ Славянамъ. Г. Куникъ въ доказательство, что языческая Русь, нападавшая на Византію, не могла быть славянскою, приводить ея жестокости тамъ совершенныя: язычники сожгли перкви въ окрестностяхъ Константинополя и умертвили множество дюлей. По его мненю, это должны быть Норманны, которые жакъ разъ въ то время въ западной Европъ опустошали церкви и монастыри и весьма часто съ особенною яростью убивали въ самыхъ перквахъ епископовъ и монаховъ". ("Извъстія Аль Бекри о Руси и Славянахъ", стр. 175). Но вотъ что говоритъ г. Макушевъ о Славянахъ; "Особенно много разсказываеть о хишности и свирености Славянь Гельмольдъ". "Въ войнъ заграничной (слова Гельмольда о Полякахъ и Чехахъ) они храбры при нападенін, но весьма жестоки во грабежнь и убійствахь: они не щадять ни монастырей, ни церквей, ни кладбищь" (Сказанія пностранцевь о быть п нравахь Славянь", 158) \*).

И такъ въ высшей степени было опрометчиво дълать научные выводы о принадлежности къ тому или другому илемени на основани такихъ неточныхъ, пристрастныхъ и весьма условныхъ отзывовъ о наружности Гунновъ, каковы отзывы Амміана и въ особенности Іорнанда. Подобные вопросы рѣшаются не тою или другою фразою источниковъ, а совокупностью всѣхъ несомнѣнно историческихъ фактовъ.

Чёмъ болёе всматриваемся мы въ вопросъ о Гуннахъ, тёмъ болёе убъждаемся въ чрезвычайной важности его правильнаго рёшенія для исторіп Славянъ, а слёдовательно, и въ непростительномъ равнодушіи къ нему со стороны ученыхъ славистовъ. Только съ разрёшеніемъ этого вопроса открывается возможность

<sup>\*)</sup> А по поводу якобы безобразной наружности Гунновъ вспоминаются читанныя мною когда-то мемуары маркграфини Байретской, сестры Фридриха Великаго. Она имбла случай видьть русское войско, посланное императрицею Елизаветою на помощь Марін-Терезін вы концѣ войны за Австрійское наслыдство, и сообщаеть свои внечатльнія. Не имбл подъ рукой книги, не могу передать точныхъ ел словъ; но помню, что наши воины показались ей малорослыми, чумазыми вообще очень непривлекательной наружности,—такъ что, еще немного, и ел Русскіе вышли бы тѣ же Гунны Амміана и Іорнанда. А между тѣмъ коренной Русскій народъ едва ли можетъ быть поставленъ ниже Нѣмцевъ по красотѣ своей расы. Но мы должны, вопервыхъ, имѣть въ виду явное перасположеніе маркграфини къ Русскимъ, а вовторыхъ возможно, что наши солдаты явились туда дурно одѣтые, плохо пакормлениме, неумытые и мало выправленные; притомъ и послано то было неотборное войско.

поставить на твердую почву исторію Славянства въ нервую половину среднихъ въковъ. Тогда объяснятся и непонятное до спхъ поръ появление цълаго ряда славянскихъ государствъ въ IX п X въкахъ, и картина всего этого Славянскаго міра, какъ бы внезапно выросшаго изъ земли на огромномъ пространствъ отъ береговъ Адріатики до Балтійскаго моря и Волги. Тогда прольется свътъ п на многіе частные вопросы изъ славянской исторіи, между прочимъ на вопросъ о началъ и распространении церковнославянской или болгарской письменности. Широкое распространеніе этой ипсьменности между славянскими народами сдівлается намъ понятнымъ, когда узнаемъ, что Гунпы-Болгары были многочисленнымъ и нѣкоторое время господствующимъ славянскимъ племенемъ. Если обратить вниманіе на то, что въ IX вък вчасть Паннонін была занята еще Гуннами-Болгарами (см. у Өеофана сказаніе о разселенін сыновей Куврата), то можеть быть, уленится, почему Кприллъ и Менодій явились въ Паннонскую Моравію съ болгарскимъ переводомъ Св. Писанія, почему наплучній пріемъ Менодій нашель у князя Платенскаго Коцела (то-есть, въ собственной Панионіп), и почему его паннонскіе ученики потомъ перешли именно въ Болгарио. Конечно, поборинки немециихъ домысловъ о туранствъ Болгаръ и Гунновъ еще долго и усердно будуть производить давление на славянскихъ ученыхъ по этимъ вопросамъ; но тъмъ сильнъе и доказательнъе пробъется наружу и возобладаетъ въ наукт историческая правда. Для меня понятна неохота Нёмцевъ примприться съ тою мыслью, что началомъ такъ-называемаго Великаго переселенія народовъ послужило столкновеніе Болгарскихъ и Русскихъ Славянъ съ нъмецкими Готами п пзгнаніе посл'яднихъ пзъ восточной Европы. По было бы желательно видъть болье научной самостоятельности въ данномъ случат со стороны нашихъ славистовъ. Въ особенности непріятно встрачать такихъ противниковъ, которые, какъ, напримъръ, въ данномъ случав, не только никогда не запимаясь спеціально подобнымъ научнымъ вопросомъ, по и не думая о немъ серьёзно, сибшать выступить съ своими возраженіями, основанными на предвзятыхъ толкованіяхъ съ чужаго голоса.

### **Продолжение** того же пересмотра \*).

Въ предъпдущемъ своемъ разсужденіи о Гуннахъ, относптельно ихъ наружности, я указалъ преимущественно на тѣ преувеличенія и то пристрастіе, которыя очевидны въ ихъ изображеніи со стороны Амміана и въ особенности Іорнанда. Я только слегка коснулся того искусственнаго безобразія, на которое могутъ указывать извѣстія о какихъ то глубокихъ нарѣзахъ на щекахъ младенцевъ. Оставляя въ полной силѣ мое положеніе о помянутыхъ преувеличеніяхъ и пристрастіи, въ настоящемъ своемъ разсужденіи обращу особое вниманіе на тѣ свидѣтельства, которыя прямо указываютъ, что въ вопросѣ о наружности Гунновъ едва ли не главную роль игралъ элементъ безобразія искусственнаго. Въ этомъ отношеніи мы имѣемъ передъ собою два свидѣтельства, принадлежащія двумъ латинскимъ поэтамъ-панегиристамъ V вѣка, именно Клавдіану и Аполинарію Сидонію.

Клавдіанъ въ началѣ V вѣка сочиняетъ стихотворенія въ порицаніе правителю Восточной имперіи Руфину и въ нохвалу правителю Западной имперіи, своему покровителю Стилихону. Въ одномъ такомъ стихотвореніи опъ описываетъ, какъ Стилихонъ побѣдилъ варваровъ, измѣннически призванныхъ Руфиномъ со стороны Дуная. Въ числѣ этихъ варваровъ являются и Гунны. Вотъ какими чертами изображаетъ ихъ Клавдіанъ:

"Это народъ обитающій на крайнихъ восточныхъ предѣлахъ Скиеіи, за хладнымъ Танаисомъ (gelidum Tanais), самый знаменитый изъ тѣхъ, которыхъ озаряетъ Большая Медвѣдица (Arctos alit), гнусный по своимъ правамъ, мерзкій по наружности, съ энергіей, незнающей устали, питающійся добычею, убѣгающій отъ Цереры (т. е. отъ вемледѣлія), считающій пгрушкою рѣзать себѣ лицо (frontemque secari ludus) и съ гордостью клянущійся именемъ навшихъ предковъ (или родственниковъ—рагенtes). Никогда двойная природа (duplex natura) не соединяла въ себѣ тѣснѣе всадника-центавра съ его роднымъ конемъ (nubigenas biformes содпатів артаут еquis); при чрезвычайной быстротѣ, они не соблюдаютъ никакого строя (въ нападепіи), и (показавши тылъ) воз-

<sup>\*)</sup> Русская старина. 1882. Мартъ.

вращаются неожиданно". (Сочиненія Клавдіана. Изд. Панкука. Paris. 1830: І томъ, 50 стр.).

Очевидно Клавдіанъ писаль подъ впечатлівніемъ все той же преуведиченной модвы о страшной дикости и безобразіи Гунновъ. и изображаеть ихъ съ помощью обычныхъ въ то время реторическихъ пріемовъ. Но для насъ туть важно собственно одно указаніе: Гунны ріжуть, царанають, обезображивають себі лицо. Если сопоставить это указаніе съ свидітельствами Амміана п Іорнанда, то увидимъ, что Гунны не только дёлали какіе то глубокіе нарѣзы на лицахъ младенцевъ; но и потомъ по требованію своихъ обычаевъ неръдко безобразили свое лицо новыми рубцами п царапинами. Тотъ же Іорнандъ сообщаеть, что скорбь свою о смерти Аттилы Гунны между прочимъ выразили темъ, что по обычаю обрили часть волось на головъ и сдълали свои лица еще болже безобразными посредствомъ глубокихъ разрезовъ. Ибо "печаль о такомъ воитель они хотьли выразить не женскими стенаніями и слезами, а мужскою кровью". Но подобнаго рода выражение печали объ умершемъ вождъ, именно царапание лба и носа и бритье волосъ вокругъ головы, но свидътельству Геродота, существовало еще у Царскихъ Скибовъ. А эти Скибы по всёмъ даннымъ были племя арійское, отнюдь не туранское. Слова Клавдіана, что для Гупновъ разръзы на лиць были игрушкою, обычнымъ явленіемъ, даютъ понять, что операція эта производилась довольно часто. Они царанали лицо при смерти не только такого общаго имъ царя какъ Аттила, но и при потеръ своихъ мелкихъ племенныхъ князей, при смерти своихъ родителей и старшихъ въ родъ. Намекъ на это обстоятельство у Клавдіана заключается и въ приведенномъ сопоставлении царапания лица съ клятвою умершими родителями. Отсюда можно заключить, что безобразные, свёжіе рубцы и шрамы на ихъ лицахъ были обычнымъ явленіемъ, особенно въ то воинственное время, когда приходилось часто терять близкихъ людей и предводителей. Незабудемъ, что это искусственное безобразіе посредствомъ глубокихъ разрёзовъ начиналось у Гунновъ уже съ самаго младенчества. Слова Іорнанда, что Гунны старались своихъ младенцевъ заранъе пріучить къ перенесенію ранъ (т. е. къ лицевымъ разрѣзамъ), получаютъ такимъ образомъ ясный, опредвленный смысль; действительно, эти разръзы потомъ дълались для нихъ "игрушкою".

Обратимся теперь къ Аполинарію Сидонію. Въ шестидесятыхъ годахъ пятаго столътія имъ написанъ длинный стихотворный па-

петирикъ только что возведенному на престолъ римскому императору Антемію. Въ числѣ подвиговъ, совершенныхъ симъ послѣднимъ, Сидоній упоминаетъ его побѣду надъ толиой Гунновъ, сдѣлавшихъ набѣтъ на Иллирійскія провинціи. Панегиристъ изображаетъ варваровъ слѣдующими чертами:

"Тамъ гдъ бълый Танансъ (Albus Tanais) падаетъ съ Рифейскихъ горъ и течетъ по полинамъ гиперборейскимъ, потъ сввернымъ созвъздіемъ Медвъдицы, живетъ народъ, грозный духомъ п теломъ, такъ что на самыхъ лицахъ его детей уже напечатанъ какой то особый ужась. Круглою массою возвышается его сдавленная голова (consurgit in arctum massa rotunda caput). Подо лбомъ въ двухъ впадинахъ, какъ бы лишенныхъ глазъ, впднилотся взоры (geminis sub fronte cavernis visus adest oculis absentibus). Свътъ, едва брошенный въ полость мозга, проникаетъ до наружныхъ, крайнихъ, орбитъ, однаво незакрытыхъ (acta сеrebri in cameram vix ad refugos lux pervenit orbes, non tamen et clausos) \*); такъ презъ малое отверстіе они видять общирныя пространства, и недостатовъ врасоты (majoris luminis usum) возмъщають тымь, что различають мальйшие предметы на лив колодца. Чтобы нось не слишкомъ выдавался между щеками и не мъщалъ шлему, круглая повязка придавливаетъ нъжныя ноздри (новорожденныхъ). (Tum, ne par malas excrescat fistula duplex. obtundit teneras circumdata fascia nares, ut galeis cedant). Такимъ образомъ материнская любовь обезображивает рожденныхъ для битвъ, поелику при отсутствии носа поверхность шекъ пълается еще шире. Остальная часть тела у мущинъ прекрасна: широкая грудь, большія илечи, подпоясанный ниже пупа животъ (succincta sub ilibus alvus). Пъщіе они представляются средняго роста: но если видишь: ихъ на конв, то они кажутся высокими (procera forma); такими же часто являются они, когда сидять. Едва ребенокъ покидаетъ лоно матери, какъ онъ уже на спинъ коня. Можно подумать, что это члены одного тела, нбо всадникъ какъ бы прикованъ къ лошади; другіе народы вздять на конскомъ хребть, а этотъ живеть на немъ. Овальные луки, острые дротики, страшная и върная рука, несущая неизбъжную смерть, и

<sup>\*)</sup> Это очень темцое и неудобное для перевода мёсто у Сидонія; по смысль его ясень: авторь, указывая на небольшіе глаза Гунновь и доводя ихъ чуть ян не до отсутствія, тымь ярче желаеть выставить ихъ чрезвычайно острое и дальнее зрыне!

ярость, сыплющая удары безъ промаха. Вотъ какой народъ вторгся внезапно, переправившись на своихъ телегахъ черезъ замерзшій Истръ и избороздивъ колесами его влажный ледъ".

Здёсь въ изображении Сидонія повторяется почти таже характеристика Гунновъ, какъ у Клавдіана, но съ нъсколько большими подробностями, относительно пхъ пскусственнаго уродства. Сидоній прямо указываеть на гуннскій обычай помощью тъсныхъ повязокъ придавать черепу младенцевъ неестественную форму, и не одному черепу: вмёстё съ нимъ носъ также получаль приплюснутую форму, что сильно безобразило ихъ лица. Онъ объясняеть намъ, зачъмъ, съ какою целью делалось это безобразіе: ради шлема, чтобы шлемъ сидель плотиве на голове. Любонытно, какъ отнеслись къ этому извъстію иткоторые изъ тёхъ европейскихъ ученыхъ, которые занимались вопросомъ о Гуннахъ. Само собой разумбется, что, какъ скоро безобразіе Гунновъ является неприрожденнымъ качествомъ, а дъломъ обычан, искусственнаго уродованія, то естественно что это безобразіе не можеть служить доказательствомъ какой-либо известной народности. Но прежде чемъ остановиться на подобномъ вопросъ, въ европейской исторіографіи по почину Дегиня уже сложилось мивніе о пришествін Гунновъ въ Европу изъ монгольскихъ степей съ чертами монгольской расы. Не все однако ученые видёли въ нихъ чистыхъ Монголовъ. Нёкоторые сочли ихъ племенемъ Угро-Финскимъ, и это мивніе можно назвать господствовавшимъ досель въ исторической этнографіи; другіе склоняются къ ихъ турецкому или татарскому происхождению. Что же сдълаль извъстный французскій историкь Амеде Тьери въ своемъ сочиненіи Histoire d'Attila et de ses successeurs (Paris. 1856)? Въроятно, что бы не обидъть ни одну изъ этихъ почтенныхъ народностей, онъ преспокойно умъстиль ихъ всъхъ трехъ въ Гуннскомъ типъ. А именно, по его митнію, Гунны во-первыхъ раздълялись на двъ большія вътви: бълую и черную, восточную и западную. Это еще бы ничего, потому что некоторые источники дъйствительно говорять о племени Ефталитовъ или Бълыхъ Гунновъ. Затемъ онъ восточныхъ нли бёлыхъ считаетъ турецкотатарскимъ племенемъ, а западныхъ или черныхъ-угро-финскимъ. И наконецъ предполагаетъ, что господствующимъ верхнимъ классомъ у нихъ были Монголы. Господство сихъ послъднихъ, т.-е. Монголовъ, по мивнію Тьери, и объясняеть намь, почему Гунны приплюскивали своимъ младенцамъ носъ и устроивали имъ голову клиномъ: они дѣлали это, будто бы для того, чтобы походить на свою аристократію; т.-е. на Монголовъ. Вотъ какое объясненіе даетъ намъ Тьери; при чемъ прямое указаніе Сидонія на искусственное прилаживаніе головы къ шлему онъ отвергаетъ какъ не серьёзное. (Т. І, стр. 7—9). И это миѣніе, руководящееся произвольными предположеніями и отрицающее источники, нашло послѣдователей възисторической литературѣ.

Нёсколько иначе взглянуль на тоть же предметь извёстный петербургскій акалемикъ Беръ въ своемъ трактакі о Макрокефалахъ (Die Makrokephalen im Boden der Krym und Oesterreichs. Memoires de l'Academie des sciences. VII-e serie. T. II. Nº 6. S.-Ptrb. 1860). Онъ яснъе поняль, что разъ мы допустимъ искусственное уродованіе у Гунновъ, изв'єстное опред'єденіе ихъ племени на основани безобразной наружности терлетъ подъ собою почву, и попредбление это становится очень шаткимъ. А нотому Беръ поступилъ логичнъе, чъмъ Тьери: онъ просто отвергаетъ извъстіе Сидонія о повязкахъ, сдавдивавшихъ носъ и голову. Для этого онъ старается иначе толковать нёкоторыя мёста приведеннаго описанія и даже перепначивать самый тексть. Напримъръ вивсто consurgit in arctum massa rotunda caput, онъ предлагаеть читать: caput massa rotunda consurgit in arcum, т.-е.: вмфсто стфсненной пли славленной головы у него получается какая-то дугообразная, лукообразная или сводообразная голова: что, по его словамъ, даетъ намъ простое изображение монгольскаго строенія головы. А еще вірніве, прибавляеть онь, вмівсто consurgit in arctum поставить in arcem, т.-е. in arcem capitis; выходить, что голова круглою массою поднимается къ темени или окапчивается теменемъ. Затъмъ искусственное придавливание носа у Тунновъ онъ отвергаетъ лотому, что оно будто бы физически очень затруднительно, да и было не нужно для шлема; такъ какъ шлемъ не надъвался ниже глазъ. Говоря, что Сидоній въ данномъ случав не заслуживаетъ ввры, онъ указываетъ на его противорьчія о глазахъ: у Гунновъ глазъ ньтъ, и въ тоже время они видять мелкіе предметы на днъ колодца. Но такое толкованіе нікоторых поэтических вольностей, породивших недостаточно точныя выраженія въ описаніи Сидонія, очевидно вызвано у Бера, тою предвзятою мыслію, что у Гунновъ были природныя монгольскія черты, а не искусственныя, только ихъ напоминающія. Ничто не препятствуеть предположить, что у Гунновъ употреблялись шлемы съ какими либо наличниками;

ради которыхъ дъйствительно не давали носу принять его падлежащіе разміры. Надобно замітить, что Беръ не согласень съ мивніємь объ угрофинской народности Гунновъ, а буквально держится Дегиня и называеть ихъ чистыми Монголами. Онь полагаеть, что они совершенно походили на Калмыковъ, и Сидоній будто невірно поняль то, что ему расказывали объ ихъ наружности. Но въ той же монографіи почтенный ученый самъ приводить многіе приміры искусственнаго уродованія и сдавливанія младенческихъ череповъ повязками у разныхъ народовъ,—сдавливаніе, которое до позднійшихъ временъ встрічалось даже въ нікоторыхъ містностяхъ Швейцаріи и южной Франціи, гді никакихъ Монголовъ исторія не знаетъ.

Съ какою же цёлью Гунны такъ уродовали свою голову и лицо? Тьери отвергаетъ помянутое выше объяснение Сидонія. А между тъмъ это объяснение вполнъ удовлетворительно. Доказательствомъ тому служать примеры другихъ народовъ. Некоторыя племена кавказскихъ горцевъ доселъ употребляютъ туже систему повязокъ для младенцевъ, т.-е. придаютъ головъ ихъ болъе округлости и нъсколько коническую форму. И для чего бы вы думали? Для того, что бы ихъ національная шапка (папаха) сидёла потомъ плотние на голови. Если есть народы, которые голову, такъ сказать, подлаживають къ шанкъ, а не на оборотъ, то естественно является стараніе дикихъ, воинственныхъ Гунновъ подогнать свою голову къ шлему, и не только голову, но и носъ. Главная ошибка сравнительной псторической этнографіи досел'я заключалась въ томъ, что наши европейскія понятія о мужской красотѣ она примѣняла къ вопросу о Гуннахъ; тогда какъ у нихъ самымъ привлекательнымъ мужчиною былъ тотъ, кто убилъ напбольшее количество непріятелей и кто могъ обв'єтать шею и грудь своего коня пучками волось съ кожею, содранною съ непріятельскихъ череповъ. (Говорю это по сравненію съ другими народами тёхъ временъ). У народовъ дикихъ и воинственныхъ мы нередко встречаемъ стараніе придать страшный видъ своей наружности, что бы ужасать непріятелей. Этотъ обычай еще въ нашу эпоху можно было наблюдать, напримёръ, у тёхъ американскихъ дикарей, которые уродовали свои лица и устранвали себъ пзъ волосъ и перьевъ громадные головные уборы. Нъчто подобное встрвчается и у древнихъ Германцевъ въ эпоху болве раннюю, чёмъ Гуниская. У древнихъ европейскихъ народовъ мы встрачаемъ также примары татупрованія своего тала, скальпп-

рованія непріятелей и тому подобные обычаи, свойственные временамъ дикимъ и воинственнымъ. Очевидно Гунны отличались особымъ усердіемъ по части уродованія свопхъ лицъ и приданія себъ страшнаго вида; тогда какъ у болъе западныхъ европейскихъ народовъ, и между прочимъ у Готовъ, подобные обычап уже лавно смягчились или выходили изъ употребленія. Іорнандъ межиу прочимъ говоритъ, что тъ, кто могъ бы противустоять имъ въ войнъ, не выносили ихъ ужаснаго вида и въ страхв обрашались въ бъгство (quos bello forsitan minime superabant vultus sui terrore nimium pavorem ingerentes, terribilitate fugabant). Конечно въ этихъ его словахъ опять таки есть доля преувеличенія, что бы н'єсколько оправдать пораженіе любезныхъ ему Готовъ; однако несомнънно и то, что Гунны своимъ искусственнымъ уродствомъ въ нѣкоторой степени достигали цѣли, т.-е. однимъ своимъ видомъ наводили страхъ на непріятеля. Если мы обратимся къ вторженіямъ въ Европу дійствительно туранскихъ народовъ, каковы Угры, Печентти, Половцы и наконецъ Татаро-Монголы, то не найдемъ никакихъ свидътельствъ, чтобы эти народы поражали европейцевъ одною своею страшною наружностію. Историческая этнографія находила въ описаніи Гунновъ калмыцкій типъ. Но кого же и когда Калмыки пугали однимъ своимъ видомъ. Развъ дътей, а никакъ не взрослыхъ мужчинъ, носившихъ оружіе?

Я повторяю, что только воображение европейскихъ писателей новаго времени усмотръло монгольскія черты въ описаніи Гунновъ у Амміана и Іорнанда. Нисто изъ нихъ не говоритъ объ узкихъ косыхъ глазахъ, выдавшихся скулахъ, остромъ подбородев п т. п. отличіяхъ монгольскаго типа. Никто также не говорить о желтизнъ ихъ кожи. Горнандъ сообщаетъ, что лицо Гунновъ ужасающей черноты; но если принять буквально это свидетельство, то ихъ можно пожадуй относить къ Маврамъ, Арабамъ, наконець въ Цыганамъ (а извъстно, что Цыгане принадлежать къ арійской расѣ), и т. и. Въ этомъ случав мы можемъ предположить или искусственное чернение своего лица опять съ тою же цѣлью придать себѣ страшный видъ, или обычное преувеличеніе Іорнапла по отношенію къ ненавистнымъ Гупнамъ. Да Славяне, по извъстію греческихъ писателей той же эпохи, совстив и не отличались бёлизною лица. Объ этомъ прямо говорить византійскій историкъ VI віка Проконій; онъ же замінаеть, что они были покрыты грязью и всякою нечистотою и вообще имъли гуннскіе нравы. Проконій между прочимъ сообщаеть изв'ястіе, что Вѣлые Гунны имѣли бѣлую кожу и были отнюдь небезобразны. (De Bello Pers. I. 3). Изъ этого извѣстія можемъ заключать, что не всѣ Гунны слѣдовали обычаю безобразить свое лицо, или что Бѣлые Гунны принадлежали къ иному илемени. Въ противуположность Вѣлымъ Гуннамъ въ источникахъ мы однако же не находимъ названія Черные Гунны. Впослѣдствій въ Х вѣкѣ встрѣчаемъ въ Приазовьѣ "Черныхъ Болгаръ" или собственно Черную Болгарію. Но такія названія не означаютъ непремѣнно дѣленія народовъ по цвѣту кожи. Такъ въ русской лѣтописи мы находимъ Черныхъ и Бѣлыхъ Угровъ безъ указанія, въ какомъ отношеніи они находились другъ къ другу. Далѣе извѣстны названія Бѣлая, Черная и Червониая Русь, которыя опять таки не имѣютъ никакого отношенія къ цвѣту кожи. Точно также извѣстны Бѣлые Хорваты, но никакихъ Черныхъ Хорватовъ мы не знаемъ.

Помянутое искусственное уродованіе у Гунновъ, по всёмъ признакамъ, вмёстё съ поселеніемъ ихъ въ при-Дунайскихъ странахъ
и съ усиѣхами ихъ гражданственности, постепенно смягчалось и выходило изъ употребленія. Прокопій, говоря о византійскихъ партіяхъ цирка, сообщаетъ, что эти партіп въ своемъ костюмѣ и
прическѣ подражали Гуннамъ, т. е. брили щеки и подбородокъ
и подстригали кругомъ голову, оставляя чубъ на затылкѣ или
на темени. Трудно предположить, чтобы въ Византін явились
гуннскія моды, если бы Гунны продолжали себя безобразить
также какъ въ предъпдущіе вѣка. Наконецъ Болгаре, водворившіеся на Балканскомъ полуостровѣ, будучи чисто гуннскимъ народомъ, во всѣхъ извѣстіяхъ о нихъ не представляютъ даже никакого намека на какія, либо неарійскія черты ихъ наружности.

Обращу также вниманіе на гуннскихъ женщинъ. Очевидно обычай безобразить свое лицо касался только однихъ мужчинъ, какъ "рожденныхъ для битвъ", по выраженію Сидонія. Хотя женщины сарматскія извѣстны своимъ участіемъ въ войнахъ, но на безобразіе гуннскихъ женщинъ не встрѣчаемъ ни малѣйшаго намека. Напротивъ, въ нѣмецкой пѣснѣ о Нибелунгахъ говорится о множествѣ красивыхъ женщинъ въ странѣ Гунновъ. Имѣемъ полную возможность заключить, что гуннскія женщины отнюдь не были чужды общей Славянкамъ миловидности.

Что касается до объема и сложенія Гунновъ, приведенное описаніе ихъ Сидоніємъ ясно подтверждаетъ, что они были коренастый, но статный народъ средняго роста; опи даже были бы высокаго роста, если бы ноги у нихъ своею длиною соотвѣтство-

COAT PROPERTY.

вали туловищу. На это обстоятельство очевидно вліяла привычка съ дѣтства постоянно сидѣть на конѣ, отъ чего ноги развивались не совсѣмъ нормально и получали выгнутую наружу форму. (Есть мнѣніе, что у насъ великороссы отличаются отъ малороссовъ также болѣе короткими ногами). Хотя высокій ростъ и не составляетъ непремѣнную принадлежность всѣхъ славянскихъ народовъ, тѣмъ не менѣе Іорнандъ, называя Гунновъ малорослыми (exigui quidem forma), и въ этомъ случаѣ относится къ нимъ съ очевиднымъ пристрастіемъ, если его извѣстіе сличить съ указаннымъ сейчасъ свидѣтельствомъ Сидонія и приведеннымъ выше Амміана (prodigiosae formae).

Съ другой стороны, мы встречаемъ иныя свидетельства, можеть быть также пристрастныя, о невысокомъ ростъ нъкоторыхъ славянскихъ племенъ. Такъ византійскій писатель IX въка Өеофанъ разказываетъ следующее по поводу смерти римскаго императора Валентиніана, царствовавшаго во второй половин'я IV въка. Савроматы, "народъ малорослый и жалкій", возстали противъ Римлянъ; но были побъждены императоромъ и прислали просить мира. Смотря на пословъ, Валентиніанъ спросиль: "Ужели всв. Савроматы такого жалкаго вида?"—"Ты видишь изънихъ самыхъ лучшихъ", — отвъчали послы. Тогда онъ громко воскликнуль объ ужасномъ положени Римской имперіи, противъ которой возстають даже такіе презрѣнные люди какъ Савроматы. Отъ этого сильнаго восклицанія и энергическаго всилеска руками у Валентиніана будто бы лопнула жила, п онъ истекъ кровію. Извъстіе это ниветь нъсколько легендарный характеръ; но оно указываетъ на то, какъ свысока пногда смотрели Греки и Римляне на Дунайскихъ Сарматовъ; а подъ Дунайскими Сарматами въ данномъ случав несомивнию разумвется одинъ изъ Славянскихъ народовъ. Кстати прибавимъ, что въ помянутомъ панегирикъ Аполинарій Сидоній миръ, заключенный послъ побъды Антемія надъ Гуннами, называеть Сарматским миром (Sarmaticae paci pretium etc.). Ясно, что Гунновъ въ его время причисляли къ народамъ Сарматскимъ. А что подъ Сарматами разумфлись племена арійскія, не туранскія, въ этомъ теперь согласны почтп всѣ ученые.

Средній рость Гунновъ, взятыхъ въ массѣ, само собою разумѣстся, не мѣшалъ многимъ отдѣльнымъ личностямъ достигать атлетическихъ размѣровъ. Такъ мы имѣемъ извѣстія армянскихъ историковъ отъ V до VII и VIII вѣка, которые повѣствуютъ о Гуннахъ, дълавшихъ въ древности набъги съ съвернаго Кавказа на армянскія владънія; при чемъ иногда встръчаемъ упомпнанія о гуннскихъ богатыряхъ, вступавшихъ въ единоборство съ армянскими героями. Изъ византійскихъ же извъстій напомню въ особенности расказъ Прокопія о гуннскомъ витязъ Хорсомантъ, въ исторіи Готской войны.

Изъ той характеристики Гунновъ, которую даетъ намъ Сидоній, обращу ваше вниманіе еще на одну подробность. Именно, на фразу succincta sub ilibus alvus—низко полноясанный животъ. Никто изъ западныхъ ученыхъ доселъ повидимому не замъчаль этой подробности; они даже ее не совсимъ понимали. Напримиръ. въ имфющемся у меня подъ рукою Ліонско-Парижскомъ изданіи 1836 года, снабженномъ переводомъ и комментаріями, авторы ихъ Грегуаръ и Коломбе передають эту черту въ переводъ словами иле taille svelte (31 crp.) a въ комментаріи: ils n'ont presque point de ventre (346 стр.) Но Сидоній совсёмъ не котёль сказать, что у. Гунновъ была тонкая талія или что живота у нихъ почти не было. Онъ говорить, что они низко подпоясывались по животу. Для насъ Русскихъ такое подпоясывание совершенно понятно, пбо мы и до сихъ поръ встрвчаемъ его у нашихъ крестьянъ. Относительно Гунновъ означенная фраза сдёлается для насъ еще нагляливе, если мы посмотримъ на керченскія фрески, открытыя въ 1872 году, гдъ сарматскій элементъ Пантикапен является именно опоясаннымъ низко по животу. И если черта эта была замъчена въ тъ времена, то жено, что она также составляла одно изъ бросающихся въ лицо отличій отъ другихъ народовъ.

Итакъ мнѣніе о чудско или турко-монгольскомъ происхожденіп Гунновъ, основанное главнымъ образомъ на описаніи ихъ страшной наружности—это мнѣніе падаетъ само собою, какъ скоро мы подвергнемъ его болѣе тщательному анализу. Тогда мы убѣдимся, что съ одной стороны въ этомъ описаніи заключается значительная доля преувеличенія, а съ другой оно ясно указываетъ на искусственное уродованіе гуннскихъ физіономій руками ихъ родителей или ихъ собственными, на ихъ несомнѣнное стараніе придать себѣ страшный видъ, внушавшій непріятелямъ ужасъ и трепетъ. Послѣ наружности доказательствомъ туранства служили свирѣные, дикіе нравы Гунновъ, ихъ кочевой образъ жизни, и т. и. Но такія доказательства порождались недостаточною зрѣлостью сравнительной историко-этнографической науки. Сравнивая бытъ и степень развитія разныхъ народовъ, мы убѣждаемся, что

SAR CARACTER STATE

дикость, воинственность, кочеваніе п т. и. не могуть служить признаками только монгольскихъ или турепкихъ племенъ. Арійскія племена также проходили ступени кочеваго быта, особенно тамъ, гдъ ихъ окружала степная природа. А своею воинственностью они въ общей массъ превосходили народы чудско и туркомонгольскіе. Византійскіе писатели нравами прямо уподобляють Гунновъ Склавинамъ и Антамъ, Свирвностью своею Гунны поражали только на войнь, а во время мпра это быль простодушный народъ, по свидътельству того же Прокопія—черты, которыми по преимуществу отличается Славянская раса. Относительно жестокости Готы въ тъ времена не только не были ниже Гунновъ, а иногда едва ли ихъ не превосходили. Такъ самъ Іорнандъ разсказываеть, что готскій король Винитарь, побыливь Антовь, взяль въ плень ихъ князя Вокса (Богша) и повесиль его виесте съ его сыновьями и семидесятью боярами. Извъстны также и въ туже эпоху свирепость Ваниаловъ, ихъ хишничество и страсть къ разрушенію. Следовательно подобныя черты никонмъ образомъ не могутъ служить доказательствомъ туранской расы. Для насъ гораздо важиве то обстоятельство, что Гунны оказались народомъ весьма воспріничивымъ къ европейской христіанской цивилизацін; примірь чему мы видимь на Болгарахь, какь на коренномъ гуннскомъ племени. Извъстно, какіе сравнительно быстрые успахи сдалали они относительно гражданственности п какъ нѣкоторое время они, въ свою очередь были, главными двигателями въ дълъ цивилизаціи почти всего славянскаго міра. Даже и Гунны, оставшіеся въ странахъ при-Азовскихъ, совсёмъ не были народомъ жалкимъ и бъднымъ, какъ это можно заключить изъ словъ того же Іорнанда. Въ первой половинѣ VI въка мы встрачаемъ у Кубанско-Таманскихъ Гунновъ князя Горда, который вздиль въ Константинополь, тамъ приняль крещеніе, причемъ самъ императоръ Юстиніанъ былъ его воспреемникомъ. А воротясь домой, Гордъ затвяль гоненіе на язычество и велвль истреблять идоловъ, а тъ, которые были сдъланы изъ серебра и электра, приказывалъ расплавлять. Такими мфрами онъ вызвалъ возмущение и погибъ. Но эти идолы, изванные изъ серебра и электра (смѣсь, серебра съ золотомъ), конечно не говорятъ въ пользу особой бёдности и дикости Азовскихъ Гунновъ того времени.

Только когда мы отрѣшимся отъ всѣхъ указанныхъ недоразумѣній и заблужденій, которыя долго господствовали въ наукѣ по отношенію къ Гуннамъ, только тогда для насъ сдѣлаются совершенно понятными и ясными многія мъста среднев вковыхъ ппсателей, гдѣ Гунны очевидно сближаются или прямо отождествляются съ Славянами. Приведу примъры: армянскій историкъ V въка Моисей Хоренскій, сообщая о вторженін Болгаръ съ сввернаго Кавказа въ Арменію, прибавляеть, что мъстность, въ которой они поселились, получила название Ванандъ, т. е. земля Вендовъ. А слово Венды, сколько извъстно служить древнъйшимъ названіемъ Славянъ вообще или значительной ихъ части. Изъ византійскихъ писателей Прокопій по правамъ и обычаямъ сближаетъ Гунновъ съ Склавинами и Антами; Кедренъ прямо говорить "Гунны или Склавины". Изъ западныхъ пли латинскихъ лътописцевъ Беда Достопочтенный называетъ Гуннами западныхъ Славянъ. Саксонъ Граматикъ говоритъ о войне Датчанъ съ Гунскимь царемь; при чемь подъ Гуннами разумфеть часть Балтійскихъ Славянъ. Эдда древнъйшая или Семундова упоминаетъ гунискихъ богатырей, въ томъ числѣ Ярислейфа, т. е. Ярослава, п вообще подъ Гуннами разумъетъ Славянъ. Вилькинга Сага городъ славянскаго племени Велетовъ называетъ столицею Гунновъ. Значительная часть древней Россіи названа страною Гунновъ у Іорнанда (Гуниваръ) \*), Гельмольда (Гунигардъ) и Саксона (Куногардія). Весьма любопытно следующее известіе Гельмольда: Saxonum voce Slavi canes vocantur, т. е. на языкъ Саксовъ Славяне называются собаками. Тутъ очевидное сближение названія Гунь съ немецкимъ словомъ Hund. Пользуясь этимъ созвучіемъ, Саксы обратили именованіе Славянъ Гуннами въ брапное слово или наоборотъ. Для насъ важно въ этомъ мѣстѣ Гельмольда то, что ръчь идетъ не объ отдъльномъ какомъ либо лътописцъ, а вообще у Саксовъ Славяне назывались Гуннами. Наконецъ Шафарикъ изъ одного нѣмецкаго сочиненія 30-хъ годовъ приводитъ такое сообщение: Въ Швейцарии, въ Валискомъ кантонъ, потомковъ, поселившихся тамъ когда то Славянъ, Нъмцы до сихъ поръ называють Гуннами. (Слав. Древ. І т. 2 кн. 97). Точно также по замъчанію латинскихъ переводчиковъ и коммен-

<sup>\*)</sup> Отождествлять слово варъ, въ названіи Гуниваръ, съ мадьярскимъ словомъ означающимъ городъ, было бы слишкомъ посившно и произвольно. Мало ли какое значеніе могло имъть это варъ. Напомню названіе народа у Өеофилакта Симокаты Варъ и Хуни (сложное Вархониты). Напомню еще названіе рѣки (повидимому Днѣпра) у кочевыхъ народовъ временъ Константина В. Варухъ; что я привожу въ связь съ названіемъ у него же одного изъ Днѣпровскихъ пороговъ Вару-форосъ.

таторовъ Эдды Семунда до сихъ поръ (т. е. до ихъ времени) въ Съверной Германіи народъ называетъ Гуннами древнихъ ея обитателей и ихъ погребальные холмы именуетъ Гунскими ложами или логовищами Hunenbette (ibid 96). Всъ подобные факты доселъ поборниками туранства Гунновъ (въ томъ числъ и Шафарикомъ) объяснялись помощію разныхъ предположеній и измышленій, напр. близкимъ сосъдствомъ Гунновъ и Славянъ, подчиненіемъ Славянъ Гуннамъ, или просто недоразумѣніями и т. и. Но подобныя голословныя миѣнія, повторяю, должны наконецъ уступить мѣсто болѣе тщательному критическому анализу источниковъ.

Еще большему разъяснению вопроса о Гуннахъ могутъ помочь раскопки ихъ могильниковъ. Но туть также является опять вопросъ: гдф же искать этихъ могильниковъ и какъ отличить гунскіе курганы отъ другихъ народовъ? Я полагаю, главная трудность въ томъ и заключается, что нътъ данныхъ для отличія гуннскихъ могиль отъ славянскихъ, и если бы Гунны были особый отъ нихъ народъ, то въроятно давно-бы и могильники ихъ обратили на себя вниманіе своими отличіями. Я только что упомянуль о гуннскихъ ложахъ или могилахъ въ Сфверной Германіи. Любонытно было бы узнать, сохранились ли до нашихъ дней преданія о нихъ у м'єстныхъ жителей? Далье, я укажу на Болгарію, какъ м'єсто ос'єдлости коренного гуннскаго племени. Древичній болгарскія могилы въ тоже время могилы гуннскія; любопытно было бы подвергнуть ихъ изследованію. Наконецъ въ Россіи, не говоря о раскопкахъ, производимыхъ надюгѣ на Кубани, около Керчи и около Нижняго Дибира, гдб несомибино жили Гунны, и гдъ однако не найдено ихъ особыхъ могилъ, укажу на расконки Д. Я. Самоквасова въ древней Черниговской и Переяславской области т. е. въ землъ Съверянъ. Этихъ Съверянъ мы имбемъ полную возможность отождествлять съ однимъ изъ значительныхъ гуннскихъ илеменъ (Савирами), которые изъ болъе южныхъ областей постепенно подвинулись къ среднему Дивиру \*). Но какъ извъстно, раскопки, произведенныя въ Съверщинъ, нока не открыли намъ никакого особаго народа, отличнаго отъ Славянъ и похожаго на Чудь или Монголовъ.

<sup>\*)</sup> О Савирахъ см. выше, стр. 279, въ примъчаніи. Съ уясненіемъ вопроса о Гуннахъ становится понятнымъ Іорнандово дёленіе Гунновъ южной Россіи на двъ главныя вътви: Аулзягры (Булгары) и Авиры (въ нъкоторыхъ спискахъ Савиры). См. выше, стр. 181.

Насколько удачна предложенная мною новая постановка вопроса о Гуннахь, пусть судять другіе. Во всякомь случай я остаюсь при полномь убіжденіи, что истина рано или поздно восторжествуеть въ наукі, и что всякій историческій народь займеть въ исторіи должное ему місто, т. е. получить ни боліве, ни меніве того, сколько ему слідуеть.

## III.

## Отчеть о диспуть 30 декабря 1881 года.

Желая провърпть свой пересмотръ вопроса о Гуннахъ посредствомъ диспута, т. е. вызвать возраженія п обсужденіе этого вопроса въ средъ московскихъ ученыхъ, я сдълалъ изъ него рефератъ, который сообщилъ 23 декабря въ публичномъ засъданіи Этнографическаго отдъла Московскаго Общества Любителей естествознанія, антропологіи и этнографіи. (Этотъ рефератъ обнималь собою оба напечатанныя выше разсужденія о Гуннахъ). Во время реферата я указалъ на керченскія фрески, открытыя въ 1872 году, съ изображеніями сарматскихъ типовъ, которые, не походя на западные и южные европейскіе народы, однако не мотутъ быть отнесены къ урало-алтайскимъ племенамъ. Копіи съ этихъ фресокъ были заранъе развъшаны въ аудиторіи на стъпъ.

Содержаніе своего реферата я потомъ сгруппироваль въ слѣдующихъ осьми положеніяхъ:

- 1. Представленіе о гуннахъ какъ о народѣ монгольскомъ и вообще туранскомъ возникло въ европейской исторіографіи главнымъ образомъ на основаніи того описанія ихъ наружности, которое находится въ сочиненіяхъ Амміана Марцеллина и Іорнанда. Но эти описанія страдаютъ явными преувеличеніями; а Іорнандъ крайне пристрастно относится къ гуннамъ. Притомъ въ самомъ ихъ описаніи нѣтъ прямыхъ указаній на чисто монгольскія черты, какъ узкіе, косые глаза, выдающіяся скулы и острый подбородокъ.
- 2. Важныя свидътельства для даннаго вопроса находимъ у поэтовъ-панегиристовъ V въка, Клавдіана и особенно Сидонія Аполинарія. Эти свидътельства прямо указываютъ на то, что гунны дълали наръзы на лицъ, стягивали у младенцевъ голову и даже

AND AND PROPERTY.

носъ ради шлема. Слѣдовательно безобразіе пхъ было неприрожденное, а искусственное, ради военныхъ цѣлей и ради устрашенія непріятелей. На это искусственное уродство намекають также Амміанъ и Іорнандъ, говоря о нарѣзахъ на щекахъ младенцевъ. Аналогію съ этимъ явленіемъ представляютъ обычаи и у разныхъ другихъ народовъ. Такимъ образомъ описаніе гуннской наружности не даетъ серьёзнаго основанія для туранской теоріи; тѣмъ болѣе, что Сидоній, вопреки Іорнанду, положительно говоритъ объ ихъ прекрасномъ сложеніи, среднемъ, и даже болѣе чѣмъ среднемъ ростѣ.

- 3. Византійскій писатель V вѣка Прискъ есть самый добросовѣстный и самый драгоцѣнный источникъ для гунновъ; ибо онъ былъ у нихъ въ числѣ пословъ и довольно подробно ихъ описываетъ, не касаясь, впрочемъ, ихъ наружности. Всѣ черты быта и нравовъ, приводимыя имъ, нисколько не указываютъ на туранство гунновъ и много говорятъ въ пользу ихъ славянства.
- 4. Кочевой быть и дикіе нравы не могуть служить основаніемь для той или другой теоріи, потому что указывають не на расу, а на изв'єстную степень культуры и находятся въ прямой зависимости отъ условій природы. Притомъ Прокопій, византійскій инсатель VI в'єка, прямо свид'єтельствуеть о сходств'є гуннскихъ нравовъ съ правами склавиновъ и антовъ.
- 5. Что касается до языка, то нѣтъ никакихъ серьёзныхъ филологическихъ основаній отвергать славянство гунновъ. Личныя имена, приводимыя источниками, очень разнообразны, и между прочимъ есть довольно именъ съ славянскими корнями или съ славянскимъ характеромъ. А приводимыя источниками славянскія слова медт и въ особенности страва прямо указывають на славянскую народность.
- 6. У средневъковыхъ писателей византійскихъ, латинскихъ, армянскихъ и арабскихъ иногда гунны прямо отождествляются съ славянами; или тождество вытекаетъ у нихъ само собою изъ сопоставленія обстоятельствъ. Это тождество вытекаетъ также изъ нѣкоторыхъ древненѣмецкихъ поэмъ (напр. Эдда). Причемъ надобно замѣтить, что названіе славяне распространилось постепенно и поздно на всѣ славянскіе народы, и преимущественно путемъ книжнымъ.
- 7. Начальная исторія славянства въ Средней Европъ, происхожденіе нѣкоторыхъ славянскихъ государствъ и разные важные факты ихъ жизни (напримѣръ, распространеніе между ними цер-

ковно-славянскаго священнаго письма) были бы непонятны безъ племеннаго родства западныхъ славянъ съ гуннами, которые представляли крайнюю восточно-славянскую вѣтвь. Невѣрно поставленный доселѣ вопросъ о Гуннахъ и участіп Славянъ въ событілхъ той эпохи, которая названа Великимъ переселеніемъ народовъ, повелъ къ нѣкоторымъ невѣрнымъ представленіямъ о характерѣ славянской народности, напримѣръ о ея преимущественно и едва ли не исключительно мирной земледѣльческой дѣятельности. Въ связи съ невѣрнымъ рѣшеніемъ гуннскаго вопроса явилось и невѣрное мнѣніе о томъ, будто огромная масса славянъ проникла въ Среднюю Европу, тихо, незамѣтно для исторіи, входя только въ составъ какихъ-то гуннскихъ ордъ.

8. Кромѣ первостепенной важности для исторіи славянства вообще, гуннскій вопросъ имѣетъ и непосредственное отношеніе къ начальной Русской исторіи. Роксалане съ помощью Гунновъ освободились отъ готской зависимости и этотъ гунно-роксаланскій союзъ собственно далъ толчекъ къ Великому переселенію народовъ. Затѣмъ нѣкоторыя гуннскія племена вошли въ составъ Русской національности; къ нимъ относятся Болгаре-Угличи, Савиры-Сѣверяне и, можетъ быть, Волыняне.

Обсужденіе моего реферата было назначено на 30 декабря, и желающимъ принять въ немъ участіє предложено немедленно заявить объ этомъ желаніи. Въ послѣдствіп я самъ составилъ и обнародовалъ слѣдующій отчетъ о своемъ диспутѣ: \*)

Прошло уже болье двухъ недъль съ того дня, какъ въ Московскомъ обществъ Любителей естествознанія, антропологіи и этнографіи, состоялся публичный диспутъ по поводу моего реферата о народности гунновъ, предложеннаго въ предъидущемъ засѣдаданіи, 23 декабря. Ни одного сколько-нибудь обстоятельнаго отчета объ этомъ диспутъ я досель не встрътилъ въ нечати. Придавая большую научную важность данному вопросу и желая обратить на него вниманіе какъ русской науки, такъ и читающей русской публики вообще, я ръшаюсь предложить собственный краткій очеркъ диспута.

Логическимъ ходомъ своихъ разысканій о происхожденіи Русской націи, я, невольно для самого себя, пришелъ къ пересмотру поднятаго когда-то Венелинымъ вопроса о гуппахъ, п результатомъ этого пересмотра было полное убъжденіе въ несостоятель-

<sup>\*) &</sup>quot;С.-Петербургскія Вёдомости", 1882 годь, № 18.

ности господствовавшей посель теоріи ихъ не то монгольскаго. не то татарскаго или финскаго происхожденія, а затёмъ въ ихъ близкомъ родствъ пли тожнествъ со славянами. Изследованіе мое о нихъ и мои положенія уже напечатаны. Зпісь я сообщу только о ходъ самаго диспута. Онъ не быль похожъ на ученый турниръ М. П. Погодина и Н. И. Костомарова. который происходиль въ Петербургь, помнится въ 1860 голу. по вопросу, откуда были призваны варяго-русскіе князья. Это быль диспуть благотворительный, если не ошибаюсь, съ платою за входъ въ пользу бълныхъ стулентовъ. Чтобы придать ему какую-нибудь приличную развизку, противники напередъ условились въ нѣкоторыхъ взаниныхъ уступкахъ. Отъ такого компромисса, не совсемъ согласного съ научною точкою зренія, наука на сей разъ не понесла ущерба; такъ какъ объ противныя теорін оказались потомъ несостоятельными. Не имѣя въ виду никакого матеріальнаго благотворенія, я просто пригласиль научныя силы города Москвы принять участіе въ обсужденіи важнаго историко-этнографическаго вопроса. Восемь ученыхъ откликнулись на мое приглашение и записались заранве.

Первымъ оппонентомъ выступилъ Н. А. Поповъ, профессоръ русской исторін въ Московскомъ университеть. Едва онъ пропзнесъ нъсколько фразъ, какъ мнъ стало ясно, что мон хлопоты но возможности устранить отъ диспута возражателей не серьезныхъ, бойкихъ на слова, но въ сущности возбуждающихъ одни пустыя словопренія-эти хлопоты не ув'янчались усп'ехомъ. 1'. Поповъ объявилъ, что онъ не намфренъ возражать на мон доводы, а хочеть сділать нісколько общихь замічаній. Затімь онь прочелъ приготовленную имъ ръчь. Она представляла ни что иное, какъ разкое, голословное охуждение всахъ монхъ изсладованій о Русп, Болгарахъ и Гуннахъ, и ядовитые упреки въ незнакомствѣ съ обширною литературою предмета. Но если г. Поповъ не имълъ ничего возразить непосредственно противъ монхъ доказательствъ, то кто же его заставлялъ принимать участіе въ диспуть? Я приглашаль московскихь ученыхь обсуждать только извъстный научный вопросъ; а его непрошенное вижшательство, съ единственною цёлью, въ крайне рёзкой формё, заявить собранію о своемъ несочувствін всёмъ монмъ изысканіямъ, въ данномъ случав было, по меньшей мврв, странно и неумвстно. Затъмъ, съ удивленіемъ услыхалъ я о существованіи какой-то обширной литературы по Гуннскому вопросу; тогда какъ, напротивъ, въ европейской ученой литературф, послф извфстныхъ труловъ Амеде Тьери и Бера, мною интованныхъ, наступилъ совершенный недостатокъ подходящихъ монографий, сколько-нибудь заслуживающихъ вниманія. Но оказалось, что подъ обширною литературою г. Поновъ разумѣлъ нѣсколько мальярскихъ писателей. По его словамъ, эти писатели, въ особенности Гунфальви, прекрасно обработали и безповоротно рѣшили вопросъ о гуннахъ: прямые потомки которыхъ суть никто иные, какъ трансильванскіе Секлеры. Казалось бы, если этотъ вопросъ отлично обработанъ, то стоило только г. Попову воспользоваться сею обработкою, чтобы уничтожить мои доводы. На дёлё однако ничего подобнаго не случилось. И какъ скоро г. Поповъ, неудержавшись на почвъ разглагольствій, пустился въ нікоторыя подробности о моемъ рефератъ, то этимъ онъ только убъдилъ въ своей недостаточной компетентности. Таковы, напримъръ, его увъренія, что уже Тацитъ ясно и точно указалъ мъсто славянъ въ Европъ, илп что гуннскій напитокъ камост есть ничто иное, какъ кумысъ. (Замътъте что этотъ камосъ приготовлялся изъ ячменя). Свою обвинительную рёчь г. Поповъ закончилъ предположеніемъ, что въ дальнъйшихъ моихъ изследованіяхъ, вероятно, авары, хазары п другіе народы также окажутся славянами.

На эту странную рѣчь пришлось, конечно, отвѣчать. Я позволиль себѣ проническій, надѣюсь, впрочемъ, довольно сдержанный тонъ, и, главнымъ образомъ, высказалъ удивленіе тому, что профессоръ русской исторіи въ вопросахъ исторіи славянской, вмѣсто непосредственнаго изученія источниковъ, руководствуется нѣсколькими тенденціозными мадьярскими воззрѣніями. Я даже сомнѣваюсь въ томъ, чтобы г. Поповъ, дѣйствительно, читалъ тѣхъ мадьярскихъ писателей, на которыхъ онъ ссылался съ такимъ апломбомъ. Въ послѣднее время, теорія гуннскаго происхожденія секлеровъ не только не господствуетъ болѣе въ мадьярской литературѣ, а напротнвъ, сколько мнѣ извѣстно, почти разрушена, и преимущественно вышеназваннымъ Гунфальви. Вообще, миѣніе о своемъ происхожденіи отъ гунновъ мадьярскіе ученые уже не повторяютъ съ прежнею увѣренностію, и вопросъ о гуннской народности, даже ихъ самихъ, началъ ставить въ педоумѣніе \*).

<sup>\*)</sup> Напомню еще, что монмъ исходнымъ пунктомъ для пересмотра Гупискаго вопроса послужилъ вопросъ о Болгарахъ, которому я посвятилъ цёлыхъ два изслёдованія, помёщенныя выше. Тамъ, напримёръ, разсмотрёны почти всё ви-

Послѣ моего отвѣта, г. Поповъ пе унялся: онъ снова началъ разглагольствовать о моемъ рефератѣ вообще, и все въ той же пецпвилизованной формѣ. Видя, что вмѣсто предложеннаго мною ученаго диспута получается нѣчто совсѣмъ другое, и что никто не рѣшается положить предѣлъ первобытному краснорѣчію, я взялъ на себя прервать этотъ шумный потокъ, и протестовалъ противъ дальнѣйшаго его теченія. Надѣюсь, предавая гласности все вышеизложенное, я не выхожу изъ своего права, такъ какъ всякое публично сказанное слово считаю подлежащимъ отвѣтственности на равиѣ съ словомъ печатнымъ. Не прибавляя никакихъ истолкованій этого эпизода, перехожу къ слѣдующимъ свониъ опионентамъ, которые, по счастію, отнеслись къ дѣлу иначе, такъ что диспутъ тотчасъ вышелъ изъ сферы личнаго препирательства и получилъ научный характеръ.

Вторымъ возражателемъ взошелъ на каоедру профессоръ и филологъ В. О. Миллеръ, предсъдательствовавшій въ томъ же засъданіи. Возраженія его были обстоятельно составлены и сгруппированы. Они распадались на три отдъла: историческій, этнографическій и филологическій. При обзоръ нѣкоторыхъ византійскихъ извъстій о гуннахъ, онъ обратилъ вниманіе на такъ-называемыхъ Бълыхъ или азіатскихъ гунновъ, отличавшихся отъ другихъ болье бѣлымъ цвѣтомъ кожи и красивою наружностью. Съ этнографической стороны, онъ уппралъ на кочевой бытъ гунновъ, и на существованіе у нихъ шаманства, какъ на признаки ихъ туранскаго происхожденія. Но главное возраженіе г. Миллеръ сосредоточилъ на сторонъ филологической. Онъ распространился о томъ, что личныя гуннскія имена не заключаютъ въ себѣ ничего славянскаго и, по всѣмъ признакамъ, принадлежатъ монголотуркскимъ языкамъ.

Указанія источниковъ на употреблявшіяся у гунновъ слова медъ и страва онъ старался устранить, посредствомъ предполо-

зантійскіе писатели VI—IX вв., повъствующіе о Гунпахъ, и указано то, что заслуживаетъ вниманіе по литературь этого предмета. Такимъ образомъ послъднее разсужденіе о Гуннахъ явилось естественнымъ дополненіемъ къ моимъ изслъдованіямъ о Болгарахъ. Но, по желапію моихъ оппонентовъ, чтобы не осложнять диспута и пе затруднять ихъ предварительнымъ и точнымъ озпакомленіемъ съ Болгарскимъ вопросомъ, какъ онъ у меня поставленъ, между мною и предсъдателемъ отдъла было условлено не касаться этого вопроса во время диспута. Я полагаю, что г. Поповъ, подобно г. Ягичу, едва-ли удосужился прочесть эти изслъдованія мои о Болгарахъ.

женія, что эти слова были ими заимствованы у подчиненныхъ славянъ; причемъ высказалъ сомнѣніе, чтобы медъ, какъ наинтокъ, существовалъ у гунновъ-кочевниковъ.

Послё моего отвёта г. Миллеру, сдёланъ небольшой перерывъ. Затёмъ, третьимъ оппонентомъ явился Ө. Е. Коршъ, также профессоръ и филологъ. Составленныя имъ возраженія, какъ оказалось, содержали въ себё много общаго съ предыдущими. Они касались нёкоторыхъ этнографическихъ чертъ, а преимущественно относились къ личнымъ именамъ. Съ номощью татарскаго языка, г. Коршъ пытался объяснять значеніе нёкоторыхъ гуннскихъ именъ или находилъ имъ подобіе въ татарскихъ именахъ (Харатонъ, Онварсій, Мундюкъ, Мама, Денгизихъ и нёкоторыя другія). Онъ также не признавалъ ничего славянскаго въ гуннскихъ именахъ и нравахъ, а равно въ описаніи Аттилы и его двора у византійскаго историка Приска.

Каждому изъ этихъ двухъ оппонентовъ я отвъчалъ отдъльно. Но сушность обонкъ ответовъ была та же. Вотъ вкратий ихъ содержаніе. Вопросъ о Бёлыхъ гуннахъ пока долженъ быть оставленъ въ сторонъ, по недостатку ясныхъ о нихъ свидътельствъ: имя гунновъ у писателей переносилось иногда и на другіе народы. Рэчь идеть о собственныхъ гуннахъ, т. е. о народѣ Валаміра и Аттилы. Кочевое или полукочевое состояніе не есть принадлежность какой-либо извёстной расы; оно есть только извъстная, низкая ступень культуры, свойственная разнообразнымъ народамъ и связанная съ степнымъ пли полустепнымъ характеромъ окружавшей природы. Въ примъръ я привель готовъ той же эпохи: они находились также въ полукочевомъ состояніи, и при нападеніи непріятелей оборонялись въ таборф, или въ кругу, составленномъ изъ телегъ, какъ это въ обыкновенін у кочевыхъ народовъ. Никакихъ отличительныхъ чертъ татаро-монгольской религіи и шаманства мы у гунновъ не встръчаемъ. Напротивъ, если сравнимъ съ византійскимъ посольствомъ у Аттилы описаніе византійскаго посольства въ турецкой ордъ Дизавула, то увидимъ большое различіе: тамъ шаманы очищаютъ пословъ, проводя ихъ мимо священныхъ огней, а здёсь не упоминается ни о чемъ похожемъ. Наконецъ, подобно своимъ оппонентамъ, я преимущественно останавливался на ихъ лингвистическихъ возраженіяхъ.

Во-первыхъ, слово медъ первоначально означало то сладкое вещество, которое накоплялось дикими пчелами въ древесныхъ дуп-

лахъ, и гунны могли быть съ нимъ знакомы уже на своей родинъ, не лишенной лъсовъ, по свидътельству Амміана Марцеллина; слёдовательно, имъ не было нужды заниствовать это слово у чужаго народа. Во-вторыхъ, отвергать принадлежность ихъ языку слова страва, значить отвергать положительное свидътельство псточника: пбо Іорнандъ ясно говоритъ, что такъ сам'и гунны называли погребальное ппршество на могильномъ холмъ. Нътъ никакого вероятія, чтобы для такого торжественнаго бытоваго обряда гунны не имѣли собственнаго слова и заимствовали бы его изъ чужаго языка. А что касается личныхъ именъ, то изъ числа многихъ подыскать нёсколько такихъ, которыя напоминають то или другое татарское имя или слово, это еще не значить доказать ихъ тождество или раскрыть ихъ значение. Филологія еще далеко не достигла той степени совершенства, чтобы объяснять намъ изъ данной эпохи значение личныхъ именъ, когда-то имбешихъ свой смыслъ, но давно утраченный, или мало понятный, и темъ более, что эти имена дошли до насъ въ иноземной передачь, со многими варіантами; мы незнаемъ ихъ точнаго туземнаго произношенія.

При этомъ я привелъ изъ средневъковыхъ источниковъ ряды именъ готскихъ, литовскихъ и несомнънно славянскихъ, которыя накто досель не объясниль изъ ихъ собственнаго языка, т. є німецкаго, литовскаго или славянскаго. Привель и такіе примфры, когда намъ извъстны дичныя имена, а мы все-таки не можемъ опредълить народность на одномъ этомъ основаніи (аланы), или определяемъ ее только съ помощью другихъ данныхъ (печенъти и половцы). Затъмъ я указалъ значительное количество гуннскихъ именъ, пифющихъ славянскій или вообще арійскій характеръ, каковы: Валаміръ, Блёдъ, Гордъ, Онегизій, Синніо, Боариксъ (напоминающее Бориса), Регнарь, Ольдогандъ Вулгуду, Хорсоманъ п др. По поводу имени Харатонъ, я спросплъ, что значитъ названіе славянскаго племени Хорутане, и не получиль отвъта. А имя отца Аттилы, Мундюкъ, по варіанту Мундзукъ, заключаетъ въ себъ простое, не сложное имя внука Аттилы, Мундо. По этому новоду я спросиль, что означаеть мунд въ именахъ немецкихъ, или мунт въ литовскихъ. (Сигизмундъ, Нари-мунтъ п т. п., въ славянскихъ мут, напримъръ Мутиміръ); на этотъ вопросъ также не получилъ отвъта. Хорсоманъ, заключающій въ себ'в названіе славянскаго божества Хорса, п оканчивающійся на манъ, подобно многимъ німецкимъ именамъ,

вызваль только остроту объ его, будто бы, двойственной природів, но не филологическое объясненіе, тімь боліве, что но варіанту это имя читается Хорсоманть. (Доманть русской літониси, вмісто Довмонть, имість тоже окончаніе). Между прочимь, на требованіе оппонентами многихь и несомнішныхь доказательствь славинства гунновь, я замітиль, что, являясь сторонниками прежней теоріи ихъ туранства, пусть они подтвердять какимилибо серьёзными данными это туранство. А разь, если такихь данныхь не имість, то славянство будеть вытекать само собою, и помимо нікоторыхь положительныхь свидітельствь, какъ слово страва, какъ прямое отождествленіе гунновь съ славянами у разныхь писателей, и т. и. \*).

Четвертымъ опнонентомъ выступилъ Д. Н. Анучинъ, профессоръ антропологіи. Опъ прочелъ довольно пространныя возраженія, основанныя, главнымъ образомъ, на извъстныхъ описаніяхъ наружности гунновъ у Амміана и Іорнанда, ссылаясь также на упоминаніе объ ихъ короткихъ ногахъ у Сидонія Аполлинарія. Онъ цитовалъ цёлый рядъ новъйшихъ путешественниковъ, которые описывали монголовъ также неточно, т. е. не упоминая, напримъръ, объ узкихъ, косыхъ глазахъ, широкихъ скулахъ и остромъ подбородкъ. Онъ приводилъ нѣкоторыя аналогіи между обы-

<sup>\*)</sup> Съ тъми же филологами у меня на этомъдиспуть, между прочимъ, возникъ споръ по поводу слова "баяны", которымъ я уподобиль певцовъ при дворе Аттилы. Одинъ изъ означенныхъ филологовъ утверждалъ, что баянъ слово татарское, а другой говориль, что оно не можеть происходить отъ славянскаго глагола "баять". Почему же? А потому, что въ Словъ о Полку Игоревъ опо написано боянъ, следовательно корень его бо, а не ба. На это я возразилъ, что подобное написание ничего недоказываеть: въ нашей летописи постоянно пишется "Словене", а между тёмъ мы говоримъ Славяне, иноземные источники пишуть Slavi, а не Slovi, собственныя имена оканчиваются на славъ, а не словъ (Святославъ, Ярославъ и пр.). Наконецъ я указалъ на словари Востокова и Миклошича, въ которыхъ подъ словомъ баянъ приведена цитата изъ одной старинной рукописи: "влъхвомъ и баяномъ". Слъдовательно это слово писалось и черезъ а, и черезъ о. (Извъстно, что у пасъ есть говоръ акающій и окающій). На этомъ пебольшомъ примірів опять можно видіть, какъ много гадательнаго и какъ еще мало точныхъ основаній слышится въ этимологическихъ разсужденіяхъ даже филологовъ-спеціалистовъ. Обращаль я также вниманіе на ихъ склонность объяснять многія славянскія слова заимствованіями у туранскихъ народовъ; а когда имъ указывають на такія гуннскія слова, какъ "медъ" и "страва", то они для спасенія туранской теоріи поступають паоборотъ, т.-е. предполагаютъ, будто на сей разъ Гупны-Татары заимствовали ихъ у Славянъ.

чаями татаръ или монголовъ и описаніемъ гунновъ у Приска; говорилъ объ одеждѣ и даже отыскалъ у какого-то народа сапоги съ такими каблуками, которые мѣшаютъ ходить. Наконецъ, онъ снова обращалъ вниманіе на то, что гунпы изображаются кочевымъ, коннымъ народомъ, тогда какъ всѣ славяне описываются народомъ осѣдлымъ и иѣшимъ.

По поводу этихъ возраженій, я высказаль сожальніе, что ни одинъ изъ моихъ возражателей не сосредоточился на одной какой-либо сторонъ реферата, чтобы ее можно было на диспутъ псчернать возможно полнте. Напротивъ, каждый изъ нихъ касался почти всёхъ сторонъ, но за то неполно и неглубоко. Приходилось отвічать разомъ на самые разнообразные пункты; приходилось также пногда возвращаться къ одипиъ и темъ же доводамъ. Такъ, относительно правовъ, я отвъчаль достоуважаемому г. Анучину, что общія черты можно паходить у самыхъ чуждыхъ народовъ, и вновь напомнилъ прямое свидътельство византійна Прокопія, что "склавины и анты имфють гуннскіе нравы". Почему нибудь онъ же сблизилъ склавинъ и антовъ именно съ гуннами, а не съ инымъ какимъ племенемъ. Относительно дёленія народовъ на кочевые и осъдлые, на конные и изшіе, я повториль, что такое деленіе имъетъ связь не съ тою или другою расою, а со степенью культуры и съ условіями природы. Никто не описываль въ данную эпоху всъ славянскія племена вибсть, а всякій описываль какую-либо ихъ часть, подъ темъ или другимъ именемъ. Название славяне обобщилось только впоследствии. Между тымь какь западные славяне уже имыли осыдлый и земледыльческій быть, восточные, обитавшіе въ южно-русскихъ степяхъ, еще сохраняли кочевое или полукочевое состояніе. При этомъ я указаль на факть, досель не обращавшій на себя вниманія этнографовъ: всф богатыри нашихъ былинъ конные, и пфшихъ богатырей мы не знаемъ. Въ этомъ сказался отголосокъ далекаго прошедшаго изъ жизни восточныхъ славянъ. У съверныхъ финновъ тоже есть богатыри, но они пъшіе, п разъъзжають только на лодкъ или на саняхъ, какъ это видно изъ Калевалы. Прибавлю, что мадьяры явились на Дунай коннымъ народомъ, а ихъ ближайшіе родичи, остяки и вогулы, никогда въ исторіи такимъ народомъ не являлись.

Наконецъ, переходя къ антропологической сторонъ возражения г. Анучина, я сказалъ, что искусственный подборъ разныхъ неточныхъ описаній монголовъ ничего не доказываетъ, кромъ не-

точности подобныхъ описаній вообще \*). Я напомниль показанныя въ предъидущемъ засіданіи керченскія фрески, на которыхъ изображенъ сарматскій народъ, съ кругловатыми лицами, пебольшими глазами и курносый; онъ не похожъ на южные и западные евронейскіе народы; но, въ то же время, это не татары и не монголы. Я напомнилъ свидітельство Аполинарія Сидонія, что у гунновъ, за исключеніемъ головы, были прекрасные члены, что они были хорошаго сложенія, и что если бы ихъ ноги соотвітствовали ихъ туловищу, то они были бы высоки ростомъ. Но, конечно, привычка съ малолітства постоянно сидіть на коні мішала ихъ ногамъ получить нормальное развитіе, и притомъ въ

Вмёсто помянутых сбивчивых и бездоказательных сравненій, я полагаю, спеціалисть-антропологь могь бы скорфе оказать услугу въ этомъ вопросф, если бы изсладоваль та общія условія кочеваго и полукочеваго быта, которыя сближають или обобщають иёкоторыя черты не только нравовь, но и наружности у разныхъ племенъ, напр.: вліяніе постоянной верховой ізды, почти одинаковой военной тактики, воспитанія, пищи, отчасти одежды и т. д. А затёмъ эти общія черты нужно выдёлить изъ суммы данных и опредёлить отличія, что бы судить о народности. Возьмемъ, напримѣръ, одно славянское племя, запимающееся земледёліемъ и питающееся преимущественно хлёбною пищею, а другое, существующее скотоводствомъ, т.-е. мясомъ, саломъ, молокомъ и т. п. Неотразится ли уже одно это различіе въ пищѣ на ихъ физіономіи и даже на ихъ рость? Такіе вопросы для своего решенія требують мпогихь, точныхь данныхь и разнообразныхъ наблюденій, также какъ и вопросы изъ области сравнительной лингвистики. Следовательно, простое подъискивание у татарскихъ и монгольскихъ племенъ чего-либо напоминающаго описанія Гупновъ не ведеть ни къ какому положительному выводу.

<sup>\*)</sup> Съ своей стороны приведемъ также любопытный примъръ сбивчивости н разнорфчивости такихъ описаній. Г. Куникъ, какъ изв'єстно, считаетъ Чувань потомками древнихъ Болгаръ, слёдовательно народомъ Гуннскимъ. Вотъ что говорить о нихъ г. Рагозинъ въ третьемъ томѣ своей Волги: "Довфряясь запискамъ г-жи Фуксъ, мы можемь представлять себъ Чувашина съ очень маленькой бородкой, въ видъ клочка изъ нъсколькихъ волосъ; а довърнясь академику Миллеру, путешествовавшему по Россіи въ половинѣ прошлаго стольтія, будемъ воображать Чувашина желтоволосымь или рыжимь." "Но если намъ попадется статья Бабста о рачной области Волги и тамъ ны прочитаемъ, что у Чуванъ волосы черные, то только придемъ въ нъкоторое смущение и задалимся вопросомъ: кто же вравъ, Бабстъ или Миллеръ? Справившись у Налласа, мы пайдемъ, что волосы у Чувашь не рижіе, но и не червые, а черноватые. Сбоевъ тоже говорить, что у Чувашь волосы большею частію черноватые, а борода темнорусая, густая и довольно окладистая, т.-е. какъ разъ напротивъ тому, что утверждаеть г-жа Фуксъ." "Лица у Чувашъ, по Сбоеву, смуглыя, а по Бабсту бивдныя; глаза, по Сбоеву, черные, а по Бабсту темносврые. " (Стр. 106-107).

этомъ свидътельствъ нѣтъ указанія на какую-либо особую ихъ коротконогость. А что касается до головы, то приведенное въ моемъ рефератѣ сопоставленіе разныхъ извѣстій, въ особенности Сидонія, ясно указываеть, что гупны стягивали младенцамъ голову и даже придавливали носъ особыми повязками, ради шлема; а затѣмъ дѣлали у нихъ на лицѣ нарѣзы и вообще устрапвали себѣ страшную наружность, чтобы пугать непріятелей, каковой цѣли и достигали, по свидѣтельству тѣхъ же источниковъ. Слѣдовательно, и тутъ нѣтъ никакихъ доказательствъ ихъ будто бы природной калмыцкой народности. Да притомъ, когда же калмыки пугали европейскіе народы однимъ своимъ видомъ?

Затьмъ, приняль участіе въ обсужденіи вопроса докторъ Е. А. Покровскій, спеціалисть по антропологіи дьтей. Онъ сочувственно отнесся къ моему реферату, п, ссылаясь на изслъдованія Тошнара, сообщиль, что деформація дьтскихъ череновъ особенно была распространена у народовъ арійскихъ, тогда какъ у народовъ урало-алтайской расы она, если и встрьчается, то въ самой легкой формъ. Н. Ю. Зографъ, спеціалистъ по зоологіи, добавиль, что въ послъднее время запасъ деформированныхъ череновъ, благодаря раскопкамъ, значительно увеличился. Варшавскій профессоръ Д. Я. Самоквасовъ также попросилъ слова. Опъ заявилъ, что, занимаясь довольно долгое время изслъдованіемъ о скибахъ, не нашелъ никакихъ монгольскихъ народовъ въ юговосточной Европъ, откуда вышли гунны. Онъ прибавилъ и еще нъсколько соображеній, въ дополненіе къ моему реферату.

За слишкомъ позднимъ временемъ, пришлось, наконецъ, закрыть засъданіе; причемъ и выразилъ надежду, что происходившее обсужденіе вопроса не останется безплоднымъ для науки, и принесъ свою благодарность тъмъ ученымъ, которые откликнулись на мой призывъ и потрудились своимъ участіемъ въ обсужденіи.

Трое изъ записавшихся ученыхъ не успѣли высказаться. Изъ нихъ, А. И. Богдановъ, профессоръ зоологіи, извѣстный антропологическими изысканіями, не скрывалъ своего сочувствія антропологической сторонѣ моего реферата. В. М. Михайловскій (секретарь отдѣла) сказалъ мнѣ, что имѣлъ въ виду представить нѣкоторыя историческія соображенія и указать на трудности, съ которыми сопряжено рѣшеніе даннаго вопроса при настоящихъ средствахъ науки. Что хотѣлъ сообщить третій изъ нихъ, г. Иковъ, осталось мнѣ неизвѣстнымъ.

Засѣданіе началось ровно въ  $7^{1}/_{2}$  часовъ, а окончилось во второмъ часу пополуночи.

Предлагаемый краткій отчеть пе мізшаеть, конечно, мопмь оппонентамъ излагать диспуть съ ихъ точки зрізнія; была бы только вірна фактическая сторона изложенія.

## IV.

Отпошеніе туранской теоріи къ исторіи славянства \*).

Моравія и Мадьяры съ половины ІХ до пачала X вѣка,— (Спб. 1881). Диссертація К. Грота.

Только что названная книга г. Грота имфетъ непосредственное отношение къ Гуннскому вопросу, и тимъ болье, что авторъ ея береть иля своей задачи широкую основу и предпосыдаеть событіямъ IX вѣка продолжительное вступленіе, подъ заглавіемъ "Взглядъ на судьбу средне-и нижнедунайскихъ земель до начала IX вѣка". Здѣсь онъ пытается выяснить тѣ народности и тѣ народныя движенія, сценою которыхъ были данныя земли, начиная съ Готовъ и Даковъ и кончая Аварами. Казалось бы, подобное выясненіе въ наше время немыслимо въ ученой диссертаціи безъ тщательнаго пересмотра вопроса о Гуннахъ п водвореніп Славянъ на Лунав. Однако, что же мы видимъ? Подробно пересматривая, напримёръ, вопросъ о происхожденіп Румынъ, и возвращаясь къ нему не одинъ разъ, г. Гротъ почти обходитъ Гунновъ и Славянъ. Ибо нельзя же считать учеными разсужденіями слъдующія о нихъ фразы, разбросанныя тамъ, сямъ: "Вопиственная кочевая орда монгольскаго племени Гунновъ, оставивъ по какимъ-то непзвѣстнымъ намъ причинамъ степи средней Азіи во 2-й половинъ IV въка, устремилась на западъ, въ Европу. Увлекши съ собою встрътившіеся на пути массы другихъ кочевниковъ, по всей въроятности турецкаго, а может быть также и финскаго илемени, она, возрастая въ количествъ, неудержимымъ потокомъ хлынула въ степи нынёшней южной Россіп" (33). "Есть достаточное основание предположении, что съ Гуннами проникли на Дунай первыя толпы Славянъ", "Эти толпы Славянъ могми

<sup>\*)</sup> Русская Старина, 1882. Мартъ.

быть увлечены съ береговъ Днѣстра, гдѣ они до прихода Гунновъ жили подъ властью Готовъ. Были ли они невольно захвачены гуннскимъ потокомъ или присоединились къ нему, по собственному побужденію, сказать трудно. Первое намъ кажется
впроятные. Неизвыстно также, составляли ли Славяне въ гуниской ордѣ нѣчто отдѣльное, напримѣръ родъ особыхъ славянскихъ дружинъ, или они представляли одинъ изъ элементовъ
того разнороднаго сброда, какимъ въ сущности была орда собственно гуннская". "Во всякомъ случаѣ эти первыя, можетъ
быть и довольно многочисленныя, славянскія толиы были, такъ
сказать, еще случайными пришельцами на берега средняго Дуная". "Побѣжденные возставшими противъ нихъ Готами и Гешдами, толны Гунновъ разбрелись повидимому въ разныя стороны,
часть ихъ вернулась, кажется, въ свое прежнее временное
мѣстожительство—на берега Чернаге моря" (35—36).

На какихъ данныхъ, на какихъ источникахъ основаны всф эти кажется и можеть быть, остается для читателя неизвёстнымъ. Любонытно то основаніе, на которомъ предположено первое проникновеніе Славянъ на Дунай вмісті съ Гуннами. Этимъ основаніемъ служать "показанія Приска, оставившаго описаніе своихъ впечативній о путешествін и пребываніи у Аттилы" п "указаніе Іорнанда, называющаго пиршество на могиль Аттилы стравой, словомъ чисто славянскимъ". Въ высшей степени характерно это повтореніе прежнихъ домысловъ, что славянскія черты, представленныя Прискомъ, относятся не къ Гуннамъ, а къ Славянамъ, бывшимъ въ ихъ ордъ, и что слово страва заимствовано Гуннами у подчиненныхъ Славянъ. Выходитъ, будто Прискъ и Іорнандъ, говоря о Гуннахъ, описывали не ихъ самихъ, а подчиненныхъ пмъ Славянъ: Между тъмъ послъдній ясно и положительно говорить, что слово "страва" принадлежало самимъ Гуннамъ (Stravam super tumulum ejus, quam appellant ipsi, etc.). И есть ли какое въроятие, что бы такой важный бытовой обрядъ, какъ торжественное погребальное пиршество, Гунны называли не собственнымъ, а чужимъ словомъ? Слъдовательно та историческая школа, къ которой принадлежитъ г. Гротъ, просто на просто отрицаетъ примыя и положительныя свидетельства непосредственныхъ источниковъ. Съ помощью подобныхъ пріемовъ, онъ конечно легко отвергаетъ мнѣніе о давности Славянъ на Дунаѣ и признаетъ "первое ихъ появление тамъ (въ виде военныхъ дружинъ въ гуннской ордъ) относящимся къ V въку, а первое разселение ихъ народными массами—къ VI вѣку" (23). Съ вопросомъ о древнихъ поселеніяхъ Славянъ на Дунаѣ тѣсно связаны свидѣтельства источниковъ о Дунайскихъ Сарматахъ, и необходимо было выяснить сихъ послѣднихъ. Если г. Гротъ не отождествляетъ ихъ со Славинами, то долженъ былъ разслѣдовать, кто же такое были эти Сарматы. Но онъ преспокойно употребляетъ слѣдующія выраженія: въ маркоманской войнѣ "приняли участіе не только Маркоманны, Квады, но и другія германскія и Сарматскія полчища" (28); "многочисленные Германцы и Сарматы, переселенные сюда Римлянами" (31). Подобныя выраженія повторяются и далѣе на многихъ страницахъ; но читатель такъ и остается въ недоумѣніи, что такое авторъ разумѣетъ подъ именемъ Сарматъ: разумѣлся ли подъ этимъ названіемъ какой нибудь живой народъ или это названіе есть пустой звукъ?

Въ такомъ же родъ идутъ и дальнъйшія гаданія о поселеніп Славянъ въ Средней Европъ. Какъ первыя славянскія толиы проникли сюда слёдуя за ордою Гунновъ, такъ потомъ "въ дёлё заселенія новыхъ территорій и политическаго объединенія имъ помогли двъ другія орды турецкаго племени, спачала Болгары, потомъ Авары" (56). Оказывается, что Славяне постоянно притекали на Дунай въ хвостъ турецкихъ племенъ, и притомъ втихомолку, украдкою отъ историческихъ свидътельствъ. Всв эти ихъ незамътныя для исторіп движенія въ хвостѣ турецкихъ ордъ только предполагаются. А такое предположение оказывается необходимымъ, потому что пначе какъ же объяснить появление тутъ несомивнио Славянскихъ народовъ и государствъ въ послвдующія віка. Если бы вмісто подобных гаданій и предположеній, авторъ ученой диссертація постарался на основанія прямыхъ историческихъ свидътельствъ выяснить, кто такое были Гунны и Болгаре и на чемъ основаны мийнія объ ихъ монгольстви и татарствъ, тогда гаданія и домыслы о незамътныхъ движеніяхъ Славянъ въ Среднюю Европу и на Дунай устранились бы сами собою. Но до такого критическаго отношенія къ помянутымъ мнфиілмъ еще не достигла та историческая школа, изъ которой онъ вышелъ.

Вслѣдствіе невѣрнаго представленія о Болгарскомъ царствѣ, будто бы основанномъ Татарскою ордою, не выяснились отношенія этого царства къ Моравской державѣ, такъ называемая Тисская Болгарія и болгарское владычество въ Транспльваніи; хота этимъ предметамъ у него посвящено немало страницъ (85—97).

Ставъ на ложную точку зрвнія, авторъ по неволю отвергаеть свидътельство Анонима Нотарія о томъ, что Мадьяры нашли болгарскія княжества на территорін древней Лакін. Положимъ Анонимъ позволялъ себъ разные вымыслы, но онъ былъ тенденціозенъ собственно по отношенію къ Мадьярамъ; а съ какой стати было ему выдумывать что либо говорившее въ пользу широкаго распространенія Болгаръ къ сѣверу отъ Дуная. И тутъ же какъ нарочно приведены факты, его подтверждающіе, именно одна грамота XIII вѣка, вспоминающая о Болгарскомъ владычествѣ въ Трансильваніи, и славянское нарічіе трансильванскихъ Болгаръ, отличавшееся арханческими особенностями (92-93). Какимъ же образомъ эти Болгаре, обитавшіе тамъ до прибытія Мадьяръ, могли сохранить древнъйшія формы славянскаго языка, если бы они не были Славяне? Такой естественный выводъ, по извъстнымъ пріемамъ школы, устраняется слъдующимъ предположеніемь: Славяне транспльванскіе принадлежали къ вътви Славянъ Болгарскихъ (94). Замътъте, опи принадлежали не къ Болгарамъ собственно, а къ Болгарскимъ Славянамъ. Но что это за племя, Болгарскіе Славяне, п откуда оно взялось, такіе вопросы пли остаются безъ отвъта со стороны школы, пли вызывають рядъ новыхъ домысловъ и предположеній.

Точно также поверхностно выясняется далъе племенное происхожденіе Мораванъ. Хотя въ заглавіп книги стоптъ прежде всего Моравія; но оказывается, что вопрось о народности Моравань не входиль въ задачу изследованія и могь быть "только слегка имъ затронутъ" (98). Поэтому и вопросы о проиовъди Кирилла и Меоодія и церковно-славянскомъ языкѣ сводятся только къ указанію разнообразныхъ мнёній (99 и далёе). На основаніи предположеній о позднемъ появленіи (въ концѣ VI вѣка) Славянь въ Напнонін, Истріп и Каринтіп, о невопиственномъ ихъ характеръ и т. и. разсматриваются ихъ отношенія къ Франкской монархіи (104 и далбе); при чемъ совсвиъ остались неразъясненийми отношенія Славянь къ Аварамь и вся эпоха Аварская; а кто такое были Авары, о томъ нътъ даже и попытокъ къ разъясненію. Затъмъ для происхожденія и характера Моравской державы посль этой диссертаціи мы остаемся при тіхь же скудныхь свідініяхь, какія существовали до ся появленія.

Гораздо съ большею любовью и съ большимъ тщаніемъ г. Гроть отнесся къ начальной исторіи Мадьяръ. Тутъ на первомъ шагу онъ встрѣтился съ извѣстнымъ ихъ притязаніемъ происходить

оть Гупновъ Аттилы. Но какъ оказывается, сами мадыярскіе ученые, преимущественно Гунфальви, отвергають теперы какъ гупнское происхожление племени Секлеровъ, такъ и вообще уже не настанвають на близкомъ родствъ Мадьяръ съ Гуннами. "Помимо своей научной несостоятельности, сближение Мальяръ съ Гуннами, съ пълью опредъленія народности нервыхъ, не можетъ ни къ чему повести уже потому, что происхождение самихъ Гунновъ представляеть пока неразрѣшимую загадку—вслѣдствіе абсолютнаго отсутствія вакихъ бы то ни было положительныхъ данныхъ для ея ръшенія, напр. остатковъ языка. Мы можемъ только предполагать, что гуннская орда была сбродомъ разныхъ кочевыхъ элементовъ какъ монгольскаго и турецкаго, такъ върожино и финскаго племенъ" (158). Этотъ выводъ, или точнъе сказать этотъ тупикъ, къ которому пришла туранская теорія Гунновъ, послѣ полуторастольтняго своего существованія, въ высшей степени любопытенъ и ноучителенъ; но въ тоже время онъ совершенно естественный. Ни къ чему иному и не могла придти туранская теорія, отрицающая, напримірь, положительныя указанія псточниковъ на славянскій языкъ Гунновъ и отнимающая у Болгаръ ихъ родной языкъ. Такимъ образомъ Гунны Валаміра и Аттиллы, которыхъ источники описываютъ во многихъ отношенихъ великимъ и замъчательнымъ илеменемъ, представлявшимъ сплошную однородную массу, оказываются на основаніп предположеній п въроятий какимъ то сбродомъ разныхъ туранскихъ элементовъ, точнье сказать какими то безилотными тынями; хотя эти тыни никуда не исчезли и продолжали жить въ разныхъ славянскихъ народностяхъ, особенно въ Болгарахъ.

Объемъ настоящей статьи не позволяетъ мив входить въ нвсколько подробное разсмотрвніе второй половины книги, посвященной собственно Мадьярамъ; хотя и здвсь можно сдвлать много замвчаній на критическіе, историческіе и филологическіе пріемы автора. Напримвръ, онъ отрицаетъ связь между именемъ народа Мадьяры и города Маджаръ на р. Кумв на томъ основаніи, что названіе города несобственное, а значить по татарски "развалины"; "Маджаръ былъ разрушенъ Тамерланомъ" (151). Но изввстно ли автору, что этотъ городъ изображается значительнымъ и торговымъ по нашимъ лётописямъ въ 1319 году, по поводу убіенія Михаила Тверскаго въ Ордв? Слёдовательно его назвапіе существовало до Тамерланова разрушенія. Онъ повторяетъ тоже невозможное толкованіе названія Мордва какъ "люди воды" (165);

тогда какъ здѣсь ва совсѣмъ не финское слово, а русское собпрательное окончаніе, и сама Мордва не пазывала себя въ такой именно формѣ; а такъ называли ее Русскіе. Далѣе, весьма гадательнымъ представляются разсужденія г. Грота о характерахъ турецкихъ и финскихъ народовъ и ихъ взаимномъ вліяніи (187—189), о Хазарахъ (211), о пути Угровъ по рр. Окѣ и Угрѣ (213), о Бѣлыхъ и Черныхъ Уграхъ, между которыми никакой разницы не оказывается (236—246), о времени появленія Угровъ на Дунаѣ (247) и пр. и пр.

Обращу випманіе читателей на отношеніе автора къ пзвістію нашей лътописи подъ 898 годомъ о прохождении Угровъ мимо Кіева и ихъ становищѣ на мѣстѣ, которое называлось Угорскимъ. Въ своей Исторіи Россіп (ч. ІІ, прим. І) я доказываю, что названіе урочища "Угорское" лътописецъ постарался осмыслить и связалъ съ нимъ становище Угровъ; что урочище это расположено было на крутомъ лъсистомъ берегу Днъпра и входило въ черту внъшняго вала, окружавшаго городъ Кіевъ; что тамъ лежало село Берестово съ княжимъ дворцомъ; что противъ него не могла переправляться кочевая орда, пбо Дивпръ тутъ развътвляется на многіе рукава и протоки; что Уграмъ не лежалъ путь мимо Кіева п наконецъ что они появились уже на Дунай гораздо рание 898 года. Г. Гротъ не согласенъ со мною, и приводитъ примфры Печенфговъ и Половцевъ, которые приходили подъ Кіевъ (261). Но это не апалогія. Вопросъ поставленъ не относительно набъговъ на Кіевъ, а относительно лѣтописнаго домысла, будто урочище Угорское получило свое название потому, что тутъ Угры останавливались станомъ, когда проходили мимо Кіева съ востока по дорогѣ въ Паннонію. Извѣстно также, что Печенѣги, осаждавшіе Кіевъ, стояли за Лыбедью, а не на такой мѣстности какъ Угорское. Надобно не знать топографін Кіева, чтобы повторять напвный домысель летописца о пропсхожденіп названія Угорское отъ бывшаго на немъ когда-то становища проходившей тутъ кочевой орды. Принявъ это показаніе русской літописи за историческій фактъ, г. Гротъ очевидно не знаетъ что дёлать съ 898 годомъ, и считаетъ его ошибкою летописца. Точно также опъ считаетъ ошибкою дътописца слова, что Угры "устремились чрезъ горы великія, яже прозвашася горы Угорскія" (т. е. Карпатскія). Г. Гротъ задался цёлью доказать, что Мадьяры вошли въ Паннонію съ юга, черезъ Жельзныя ворота Дуная, а не съ востока чрезъ Карпаты, какъ о томъ согласно говорять русская лѣтопись н мадьярскій Анонимъ Нотарій короля Бёлы. Всё показанія послёдняго авторъ отвергаеть сплошь; тогда какъ слёдовало бы отвергать только то, что не выдерживаетъ провёрки по другимъ ланнымъ. А такъ называемаго Нестора опъ считаетъ достовърнымъ тамъ, гдъ является очевидная несообразность, т. е. въ вопрост объ Угорскомъ; указаніе же его на путь Мадьяръ чрезъ Карпатскія горы отвергаеть голословно. Мы такой критики не понимаемъ. Если черезъ Карпаты трудно было проходить кочевой ордь, то чрезъ Жельзныя ворота, гав горы оставляють проходъ только ръчнымъ порогамъ, путь былъ еще труднъе; а движение чрезъ боковыя горныя долины остается однимъ предположениемъ; чрезъ Карпаты также ведуть многія річныя долины и боковыя тронинки. Затвиъ г. Гротъ, настапвая на южномъ пути чрезъ Валахію, не объясниль намь следующаго обстоятельства. Валахія, по крайней муру западная ел часть и сосудняя часть Транспльваніп, находились тогда во владёнін Болгарь; а знаменитый болгарскій царь Спмеонъ только что разгромиль Мадьяръ въ самыхъ ихъ жилищахъ. Какъ же это они послъ того прошли безпрепятственно по землъ своихъ побъдителей, и притомъ чрезъ горныя тропинки, которыя легко было оборонять отъ кочевниковъ? Эти соображенія автору очевидно и въ голову не пришли. Такимъ образомъ вопросъ о пути Мадьяръ послѣ многихъ разсужденій о немъ г. Грота такъ и остался вопросомъ.

Далье, вивсто того чтобы сочинять Мадьярамь путь изъ Черноморья къ Желёзнымъ Дунайскимъ воротамъ мимо Кіева, автору слъдовало запяться гораздо болъе важнымъ вопросомъ: о началъ государственной организаціи въ Мадьярской Орді. А для этого следовало более выяснить ихъ отношения къ Хазарамъ; что въ свою очередь обязывало его заняться разъясненіемъ Хазарской народности, а не обходить ее совершеннымъ молчаніемъ, какъ будто она уже вполн'в разъяснена. Г. Гротъ полагаетъ, что въ Мадьярскую орду вошли и турецкіе элементы, на основаніп разныхъ изследованій о мадыярскомъ языке. Но онъ слишкомъ поверхностно коснулся изв'єстій Константина Б. о Кабарахъ, которые отдёлились отъ Хазаръ, ушли къ Уграмъ, и къ семи ихъ племенамъ присоединились въ качествъ восьмаго. Это осьмое илемя, по словамъ Константина Б., превосходило храбростью собственно Угорскія племена, и еще въ его время сохраняло свой языкъ. Следовательно оно заняло какъ бы первенствующее положеніе въ Мадьярской ордь, и весьма возможно, что именно этотъ чужой элементь послужиль закваской при образованіи государственнаго быта и далъ Мадьярамъ династію. Разъяснить это обстоятельство было тѣмъ важиѣе, что ни г. Гротъ, никто другой не указалъ историческихъ аналогій, доказывающихъ, что Мадьяры, какъ Финское илемя, способны были создать государство сами по себъ. безъ помощи чужаго элемента \*).

Равнымъ образомъ осталась недостаточно выясненною г. Гротомъ другая, также весьма важная сторона дёла: участіе Нёмцевь въ Мадьярскомъ вторженін п та роль, которую разъпграль при этомъ Арпульфъ. Авторъ очевидно пытается уменьшить это участіе п почему-то считаетъ переселеніе Мадьяръ въ Моравію просто событіемъ "ничѣмъ непредотвратимымъ" (324). Разумѣется, если мы станемъ на точку фатализма, то никакихъ разъясненій въ исторіи п непотребуется.

Наконецъ самый главный выводъ г. Грота заслуживаетъ особаго випманія по своей новизнѣ и оригинальности. Оказывается, что разрушеніе Великоморавской державы и водвореніе на ен мѣстѣ Мадьярской орды были чрезвычайно полезны для Славянства: эта

<sup>\*)</sup> Во всяком случай вопрось о Кабарах требоваль отъ автора болйе серьёвнаго вниманія, чемь голое охужденіе того, что сказано мною о пихъ по новоду Аваровъ (въ перв. изд. Разиск. о Нач. Руси). Вмёсто простой нередачи легендарных разсказовъ о Лебедіаст и Арпаді, г Гроту слідовало выяснить прежде Аваръ, Хазаръ и отношенія къ нимъ Угровъ; тогда бы возникновеніе мадырскаго государства не осталось также темно и легендарно какъ было и до попяленія его диссертаціи. Между прочимъ г. Гротъ только въ примічанія, мимоходомъ, упоминаетъ мийніе г. Купика о турецкой династіи у Мадыяръ (225); тогда какъ, повторяю, этотъ вопрось требуетъ серьёзнаго разсмотрійнія. Но при этомъ нужно еще предварительно опреділить, быле ли Кабары пришлымъ турецкимъ или туземнымъ кавказскимъ племенемъ. Я привожу его въ связь съ Черкесами-Кабардинцами (тоже и покойный Брупъ). Если г. Гротъ не согласенъ, то ему слідовало ийсколько заняться этимъ предметомъ.

Относительно моего прежняго разсужденія объ Аварахъ падобно замѣтить, что господствовавшая теорія о Гуннахъ спутывала и вопросъ объ Аварахъ. Теперь же, когда я пересмотрѣдъ вопросъ о Гуннахъ, болье уменилась для меня и народность Аваръ, которыхъ западные пѣтописцы часто называли Гуннами (Григорій Турскій, Фредсгарій, Павелъ Дъякопъ, Эгингартъ и др.). Аварская держава въ Папнопін, какъ оказывается, состояла изъ небольшаго господствующаго Кавказскаго племени Аваръ и многочисленнаго Славянскаго или Гуннскаго населенія. Обращу вниманіе на любопытную и мѣткую характеристику Аваръ въ названномъ выше сочиненіи Бера о Макрокефалахъ. Между тымъ какъ малочисленные Авары отличались хитростью и вѣроломствомъ, съ помощью которыхъ распространяли свое владычество, Гунны на оборотъ дѣйствовали довольно простодушно и открыто, полагаясь на свою силу и многочисленность. (Die Makrokephalen etc. 50).

орда спасла его отъ германизаціи, "Таковы великіе результаты мадьярскаго погрома" (415). Какъ въ вопрост о Гуппахъ турапская теорія пришла къ вышепривеленнымъ результатамъ; такъ и въ вначенін мальярскаго погрома ни къ чему болье историческому она не могла придти. Когла же будетъ возстановлена истинная начальная исторія Славянства до IX в'яка включительно: когда убълятся, что это не были тамъ-сямъ разсвянныя и незамътно для исторін проникшія на западъ кучки; что то была эпоха, въ которую Славянство такъ сказать лилось черезъ край обширными потоками и между прочимъ наводняло Дунайскія земли \*); что кривисъ, наступивній въ Моравской державь по смерти Святопольа, походиль на подобные кризисы въ исторіи Чеховъ, Поляковъ, Русскихъ и т. д.; тогда выводы относительно возможной германизацін Славянства конечно получатся совершенно другіе. А теперь, благодаря туранской теорін, мы можемь успокопваться на счеть Западныхъ славянь тою мыслію, что мадыяризація спасаеть ихъ отъ германизаціи, а германизація отъ мадьяризаціи.

Въ заключение мы должны все-таки отдать справедливость несомивнному трудолюбію и порядочной эрудиціи, которыя обнаружиль молодой авторъ въ своей книгѣ. А ея указанные мною недостатки относятся нестолько лично къ нему, сколько составляють неизбѣжные результаты той исторической школы, изъ которой онъ вышелъ.



<sup>\*)</sup> Напомню жалобу Константина Б. на то, что Валканскій полуостровъ также быль наводнень Славянами ("о славянилась и оварварилась вся страна"). Напомню еще слова Масуди о славянскомъ племени Валинана и его царѣ, которому подчинались другіе Славяне, послѣ котораго возникли раздоры, и Славяне раздѣлились. Развѣ эти слова не указываютъ ближе всего на царство Аттилы? А названіе Валинана, какъ справедливо полагаютъ, есть искаженіе имени Волынь (см. выше стр. 293).



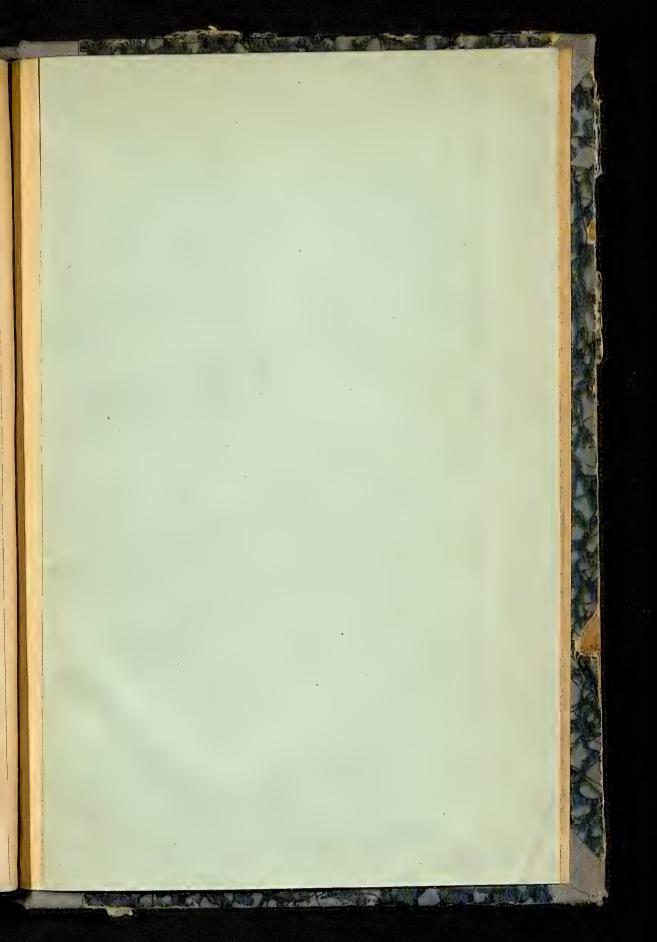

Цвна Разысканіямъ 3 рубля.

## Того же автора:

Исторія Россіи. Ч. І.я. Кіевскій періодъ. 1 р. 50 к. Исторія Россіи. Ч. ІІ-я. Владимірскій періодъ. 2 р.

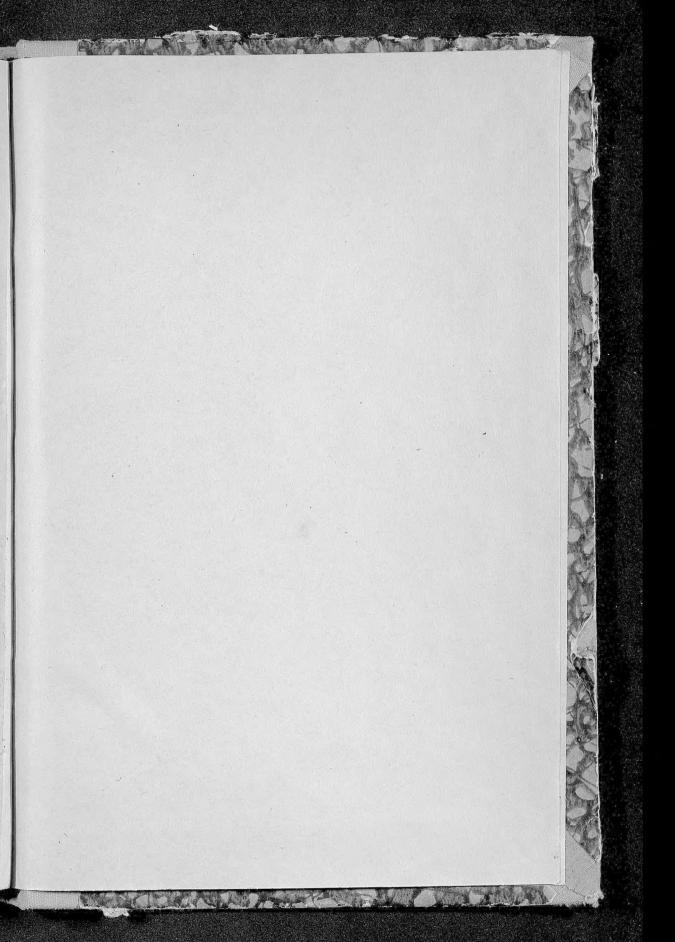

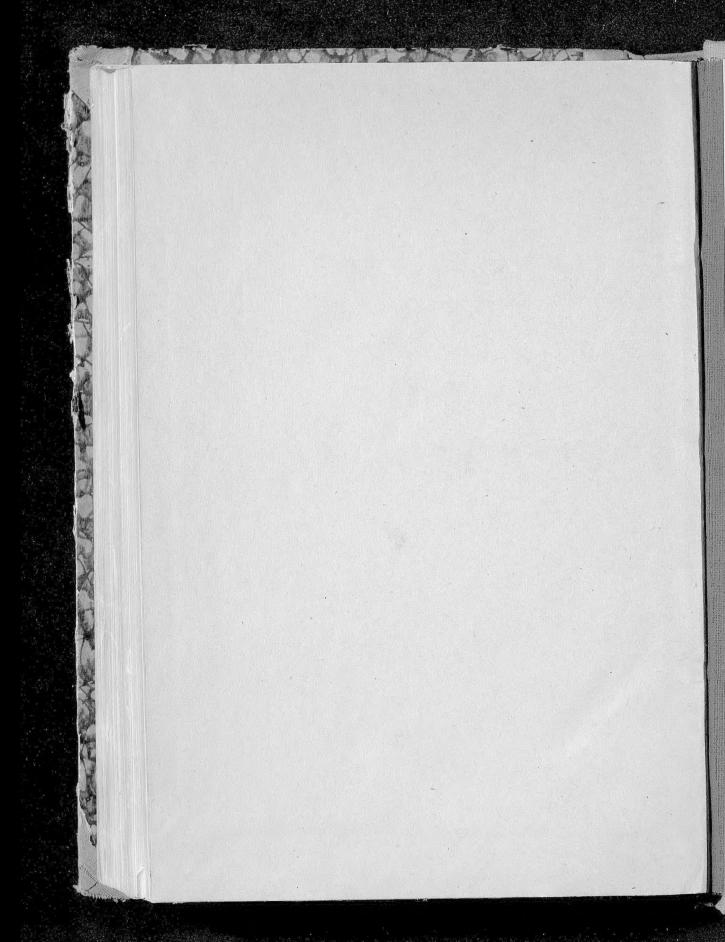



